

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





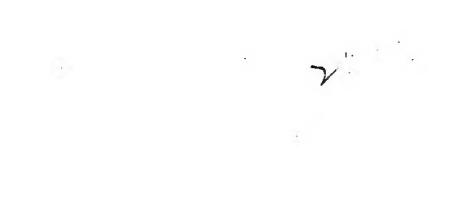

.

*:* 





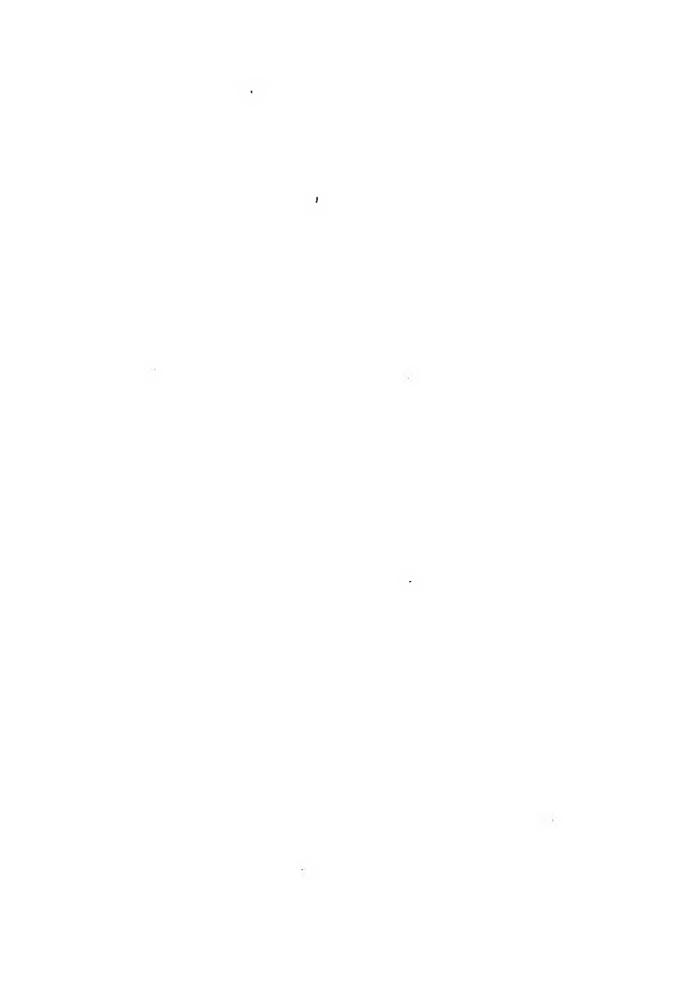

Trachevskii, A.S.

# PYCCKAH HCTOPIA

профессора

A. TPAUEBCKAFO.



Xpaus ca. Codin as Kiest.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВТОРОК, ИСПРАВЛЕННОЕ И РАСШИРЕННОЕ ИЗДАНІВ.

съ указателями имень, годовъ и преднетовь, съ 96 ристивами, 6 картами, 6 планами и 3 раскрашевными картинами.

> С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе К. Л. Риккера. Невелій приспекть, 14. 1895.

DK41 T8 1295



Настоящее изданіе *Русской Исторіи* не можеть быть названо учебникомъ—ванъ понимается это слово у нась—ни по своимъ размірамъ, ни по своему изложенію: оно предназначается для взрослой молодежи, для учителей и для самообразованія.

Такое превращеніе, задержавшее выходъ сочиненія въ свѣть (первое изданіе истощилось года три тому назадъ), произошло само собой.

У насъ замѣчается возрожденіе интереса въ положительному, историческому знанію вообще и въ болье осмысленному ознавомленію съ судьбами родной страны въ частности: понятно всеобщее желаніе выйти изъ смуты противорьчивыхъ воззрыній, наставшей съ ослабленіемъ такихъ отчетливыхъ направленій, какъ западничество и славянофильство. Въ то же время задачи отечественной исторической науки становятся все шире и сложные, переростая даже развитіе ея средствъ: въ ней, кажется, нытъ ни одного основнаго вопроса, который быль бы рышенъ окончательно. Это замытно даже съ внышней, прагматической стороны, которую естественно наиболые разрабатывали до сихъ поръ; а настала очередь углубиться въ бытовое развитіе нашего народа, перейти къ соціологическому объясненію нашего прошлаго.

Предъ авторомъ, положившимъ вультурную точку зрвнія въ основу сьоего труда съ самаго начала 1), невольно вознивла за-

<sup>1)</sup> См. Введение из Древисй Исторіи.

дача — дать сочиненіе, которое представило бы, въ общедоступной формф, обработанный сводъ современных знаній о прошломь его отечества, которыхъ нщетъ теперь каждый образованный русскій. Онъ самъ, при своемъ университетскомъ преподаваніи, давно ощущалъ недостатовъ въ подобномъ изданіи, которое заняло бы м'єсто между тщедупными "руководствами" и многотомными Левіаванами, притомъ посвященными преимущественно вифшией исторіи.

Тавой трудъ долженъ обнимать, со всвът сторонъ, полную исторію родной страны, съ ен сумеречныхъ зачатковъ до блеска текущаго дня. Если авторъ не воснулся царствованія Александра 111, то лишь потому, что, въ крайнему своему прискорбію, онъ убёдился, что дізанія столь недавно почившаго императора еще не могуть быть заключены въ рамки отечественной исторической науки. Зато онъ старался уяснить болье отдаленное прошлое до бытовыхъ мелочей: онъ надівлися, что читатель не увидить ничего, кроміт живого отношенія къ любимому дізу, даже въ объясненіяхъ многихъ любопытныхъ терминовъ нашего стараго быта и въ скромной почыткъ дать, въ примітантя въ рисункамъ, намекъ на учебникъ отечестненной археологіи.

Знатокамъ діла нявістны трудности, соприженныя съ исполненіемъ указанной задачи. Признательный имъ за строгую критику 1-го изданія Русской Исторіи, анторъ ожидаеть и тенерь товарищеской поддержки съ ихъ стороны. Они поймуть, что порой ему приходилось поневолів, даже въ важныхъ вопросахъ, брать на себя тяжкую отвітственность — держаться самостоительнаго вягляда. Онъ просить вритику не забыть и картъ: ей извістно, какъ много трудностей все еще представляеть и наша историческая географія.

Если бы многольтній трудь, посвященный особенно исторіи развитія понятій нашего общества, хоть сволько-нибудь остановиль на себь мысль соотечественниковь, то закать дней автора быль бы озарень сознаніемь, что его въра въ Россію находить сталикь въ дунгь родного народа.

Авторъ приносить сердечную благодарность всёмъ лицамъ, содействовавшимъ ему советомъ или указаніями. Никогда не забудеть онъ услугъ, оказываемыхъ ему, наравнё со всёми тружениками отечественной науки, гг. В. П. Ламбинымъ и К. О. Феттерлейномъ: они умёють не только хранить безчисленныя сокровища соответствующихъ отдёловъ Императорской Публичной Библіотеки, но и дёлать изъ нихъ жявое орудіе родной науки.

Увы, не благодарить только-что отошедшаго отъ насъ въ въчность, а съ благоговъйнымъ сокрушениемъ сердца долженъ вспоминать авторъ того идеальнаго издателя, котораго недавно лишились русская наука вообще и наша учащаяся молодежь въ частности въ лицъ Карла Леопольдовича Риккера 1). Но эта прекрасная личность не умерла совсъмъ, какъ не исчезаетъ съ земли безплодно все, что живетъ не для одного себя. Ел благородные замыслы на пользу русскаго просвъщенія живутъ среди ея родныхъ, друзей и сотрудниковъ.

Окончаніе *Новой Исторіи* (съ 1750 г. до нашихъ дней), а также 2-е изданіе *Средней Исторіи*, готовятся къ печати и не замедлять выйти въ св'ють.

Буввы Д. И., С. И., Н. И., при указаніи §§, означають Древнюю, Среднюю и Новую Исторію Учебника Исторіи, причемъ подъ "Древнею Исторіей" разум'вется 2-е изданіе.

Въ предупреждение недоразумъний авторъ напоминаеть, что Указатель годовъ преслъдуеть ту же цъль, что и Указатель имент и предметовъ. Для желающихъ составить себъ

<sup>&#</sup>x27;) Авторы нытадся охарактеризовать покойнаго въ статьй "Памяти хорошаго человіка" (Новости, 1 марта) и въ надгробной різчи, переведенной на візмецкій жинть въ St.-Petersburger Zeitung (2 Mars, 1895).

хронологическую таблицу, необходимые годы выдёлены курсивомъ.

Римскія цифры въ *Указателях* означають первую и вторую части настоящаго изданія.

Царское Село. 1-го мая 1895 г.

## ОГЛАВЛЕНІЕ І-й ЧАСТИ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стран. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Исраюбытные славяне и ихъ сосъди. Около 500 л. до<br>Р. Х.—850 л. по Р. Х.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-28   |
| § 1. Первобытные европейцы, 1.—§ 2. Арійцы. Скивы, 4.—<br>§ 3. Литво-славяне, 6.—§ 4. Начало славянства, 7.—§ 5. Южные и западные славяне, 9.—§ 6. Восточные славяне, 10.—<br>§ 7. Сосёди восточных славянт. а) Монголы, 12.—§ 8. б) Литовцы и варяги, 14.—§ 9. Византійская эпоха, 17.—§ 10. Римско-католическій Западт., 18.—§ 11. Общественное устройство восточных славянт. Города и торговля. 19.—§ 12. Нравы и обычаи, 21.—§ 13. Духи предковь и природы, 23.—§ 14. Празднества и обряды, боги и богатыри, 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| II. Начало государства и христіанства у славянъ. Около 850—1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2865   |
| § 15. Романцы, германцы и Византія, 28.—§ 16. Кириль и Месодій. 29.—§ 17. Христіанство и государство у южныхъ славянь, моравань и венгровь, 30. — § 18. Христіанство и государство у чеховь и поляковь, 32. — § 19. Начало государство у чеховь и поляковь, 32. — § 19. Начало государства у восточныхъ славань Первые русскіе князья, 33.— § 20. Святославь. Ярополяь, 37.—§ 21. Владимірь Святой, 39.— § 22. Христіанство при Владимірь и его смерть, 41.—§ 23. Святополяь I Окаянный и Мстиславь Тмутараканскій, 43.— § 24. Ярославь I, 45.— § 25. Полоцкъ и Новгородь, 47. — § 26. Земля. Населеніе. Государство, 48.—§ 27. Дружина и земщина, 51.—§ 28. Цервовь. Понятія. Нравы, 52.—§ 29. Просвъщеніе. Письменность. Народная поззія, 55.—§ 30. Искусство, 57.—§ 31. Визиній быть, 62.—§ 32. Значеніе періода, 63. |        |
| III. Удъльныя усобицы. Около 1050—1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65—148 |
| § 33. Романцы, германцы и греки. 65.—§ 34. Просвѣщеніе Запада, 66.—§ 35. Южные славяне. 68.—§ 36. Западные славяне, 68.—§ 37. Причины и значеніе удѣльныхъ усобиць на Руси, 70.—§ 38. Племянники и дяди, 73.—§ 39. Изгон и половиы, 74.—§ 40. Братья-соперники. Всеволодъ I и Святоснавичи, 77.—§ 41. Внуки-сонерники. Давидъ и Василько, 78.—§ 42. Половиш и Мономахъ, 80.—§ 43. Мстиславъ Великій. Разгаръ усобицъ, 83.—§ 44. Ольговичи и Мономаховичи, 84.—§ 45. Ольговичи и Давидовичи, 85. § 46. Борьба между Мономаховичами. Съверная Русь, 87.—§ 47. Андрей Боголюбскій. Подготовка самодержавія, 89.—§ 48. Паденіе Кієва, 90.—                                                                                                                                                                                   |        |

§ 49. Андрей I Боголюбекій и Метиславь Храбрый, 92 § 50. Всекозодь III Больнос Гиьлею, 95—§ 51. Господинь Великій Новгородь, 96:—§ 52. Метиславь Храбрый и Метиславь Удалой, 102.—§ 53 Метиславь Удалой, Юрій II и татары, 103.—§ 54 Мелків кинжества, 104.—§ 55. Галицкое кинжество или Червоннай Русь, 106.—§ 56. ИІмцы, 108. § 57. Земля в васеленіе, 109.—§ 58. Киязь, 110.—§ 59. Управленіе, 112.—§ 60. Дружива, 114.—§ 61. Купцы и "люди", 116—§ 62. Церкова, 115.—§ 63. Попатия и правы, 119.—§ 64. Монашество. Кісво-Петерекал давра, 123.—§ 65. Просвещеніе, 125.—§ 66. Церковвая инсаменность, 127.—§ 67. Святская инсаменность, 127.—§ 67. Святская инсаменность, 127.—§ 67. Святская инсаменность, 126.—§ 70. Витаній быть, 140.—§ 71. Зна-§ 69. Henyeerno, 135. - § 70. Butannik Gara, 140. - § 71. 3naчение періода, 143.

### IV. Татары в Москва. Около 1250-1450.

148 - 232

Татары в Москва. Около 1250—1450.

§ 72. Романды в германды, 148 — § 73. Просвещение Запада, 149. § 74. Визания и турки, 151.— § 75. Южные славане в румыны, 152. § 76. Чехи, 154.— § 77. Поляки, 156 — § 78. Велькое кинжество Литовское. Гедмины, 157. § 79. Ольгерть и Игелло, 160.— § 80. Татары, 162.— § 81. Намествіс татары на Европу, 167. § 82. Судьба татары на Руси, 170. § 83. Быть татары, 171. § 84. Сафаствів тагармины, 174.— § 85. Борьба за первенство вы съверо-косточной Руси, 176.— § 86. Юрій II и Ирослава II. Невекій 
въ Повгородъ, 176.— § 87. Повая політика в АлексаприНевекій, 179. — § 88. Борьба Москвы съ Таерью, 182. — § 89. Юго-западиля Гусь. Ланндо. 186. § 90. Прачаны усисенія Москвы, 189. — § 91. Пваны I Калита, 191. § 92. Семень Гортый в Ивань II. Борьба двуха Димигрій Донсенія Москвы, 189. — § 91. Пвань I Калита, 191. § 92. Семень Гортый в Ивань II. Борьба двуха Димигрій Донсенія Москвы, 189. — § 91. Васцай I и Васцай II Тенвый, 199. — § 96. Земля в населеніе, 201. — § 97. Киязь, 202. — 
§ 98. Управленіе, 205. — § 99. Болре, 208. — § 101. Перковь, 211. — § 102. Духовенство, 212. — § 103. Правы. 
Посятія. Просвѣщеніе, 216. — § 104. Перковная шесьменпость, 219. — § 105. Свътская письменность, 221. — § 106. Пепость, 219. - \$ 105. Свытекая письменность, 221. - \$ 106. Пе-кусство, 224 - \$ 107. Вишиній быть, 227. - \$ 108. Значеніе періода, 229.

### V. Самодержавіе и смута. Около 1450—1650. . . . . . .

232-587

\$ 109. Романцы и германцы, 2 '2—\$ 110. Турки, вожные сва-ване и румыны, 234.—\$ 111. Чеми и польки, 236.— \$ 112 Иванъ ИІ. Собираніе русской земли, 239.—\$ 113. Па-деніе Новгорода, 241. \$ 114 Софая, самодержавие и За-падъ, 244.—\$ 115. Геннадій. Іосифа Самина и Имаь Сор-ский, 246.—\$ 116. Казачество, 248.—\$ 117. Прекрашеніе гатарскаго ига, 250—\$ 11% Наступленіе на запять, Смерть Ивана III, 252—\$ 119: Василій III и самодержавіе, 255.— § 120 Вивлияя политика. Глинскій, 259—§ 121. Правдеше
 Елены в боярь, 261—§ 122. Пвант IV Добрая пора. 263—
 § 123. Цреобразованія, 266.—§ 124 Гибель волюских татарь, 269— \$ 125 Подгоговка бъдствій Бурбекій, 271— \$ 126 Заал пора. Опричинна, 273— \$ 127. Война съ под-танвыми, 275.— \$ 128. Сибирь. Ливоній и Польша, 278.— \$ 129 Осдорь I и бояре, 281.— \$ 130 Готуновъ-правитель, 2-3.—\$ 131. Крыностичество и патрыршество, 2-5.—\$ 132. Смерть царевича Димиерья, 2-7. \$ 133. Борисъ-царь, 289. \$ 131. Условія смуты, 291. \$ 135. Самозванень и гибель Годуновыхъ, 293.— \$ 136. Ажедимитрій І. 297.—

Стран.

\$ 137. Царь Василій Шуйскій и Болотниковъ, 300.—§ 138. Лжедимитрій П. Тупино, 303.—§ 139. Гибель Тушина и царя Василія, 305.—§ 140. Иноземщина. Владиславъ и Сигизмундъ, 307.—§ 141. Ополченіе Руси. Тронцкіе люди, 309.—§ 142. Очищеніе Руси. Миннът и Пожарскій, 312.—§ 143. Избраніе Михамла Федоровича Романова, 314.—§ 144. Истребленіе "воровъ", 316.—§ 145. Польскія войны, 318.—§ 146. Швеція. Австрія. Азовское сидъніе, 320.—§ 147. Далекій Занадъ. Иностранцкі въ Москвъ, 321.—§ 148. Двоевластіе. Филаретъ, 322.—§ 149. Земля и населеніе. "Розрука", 325.—§ 150. Переселенія. Перепесь, 329.—§ 151. Самодержавіе, 331.—§ 152. Царскій чинъ. "Пресвътлое величество" и дворъ, 336.—§ 153. Парскій бытъ, 341.—§ 154. Боярская дума, 347.—§ 155. Земскіе соборы, 349.—§ 156. Приказы, 352.—§ 157. Областное управленіе, 356.—§ 158. Казна. "Овладная роспесь", 361.—§ 159. Подати и сборы, 365.—§ 160. Войско, 369.—§ 161. Великорусскіе вазаки, 374.—§ 162. Бояре, 377.—§ 163. Борьба и нрушеніе боярства, 382.—§ 164. Служилие. Дворяне, 389.—§ 165. Крестьяне. Община, 392.—§ 166. Холопство и крѣпостничество, 396.—§ 167. Горожане, 400.—§ 168. Иностранцкі, 404.—§ 169. Церковы и духовенство, 406.—§ 161. Нержитки въ краватъ, 413.—§ 171. Новыя черты прекъ, 442.—§ 174. Новыя понятія и просвъщеніе. Максимъ Грекъ, 442.—§ 175. Политика и просвъщеніе. Максимъ Грекъ, 442.—§ 176. Новыя черты письменность. Публицистива, 456.—§ 177. Свътская наука, 461.—§ 180. Лямкъ древней Руси, 482.—§ 181.—Искусство, 484.—§ 182. Внѣшній бытъ. Земледъйіе. Село, 497.—§ 183. Промислы и торговля, 499.—§ 184. Пути сообщенія. Монета, 506.—§ 185. Горохъ, 510.—§ 186. Москва, 517.—§ 187. Нарадъ жилья, 527.—§ 188. Нарадъ человъка, 530.—§ 189. Прошитаніе человъка, 589.—§ 190. Ого-западная Русь. Запорожды, 544.—§ 191. Польщизна. Гезуиты и унія, 552.—§ 192. Отноръ польщизнѣ. Острожскій и Могила, 556.—§ 193. Письменность юго-западной Руси, 569.—§ 194. Значеніе древней Руси, 569.—§ 195. Москва и новая Россія, 575.

|    | Рисунки и                   | Π    | II 8 | HЬ  | E   | ъ :  | TO: | EC! | ГB. |     |  |     |                |
|----|-----------------------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|-----|----------------|
| MM |                             |      |      |     |     |      |     | -   |     |     |  | Стј | ран            |
| 1. | Каменныя оббивныя орудія.   |      |      |     |     |      | •   |     |     |     |  |     | 2              |
| 2. | Каменныя лощеныя орудія.    |      |      |     |     |      |     |     | . , | , . |  |     | 2              |
| 3. | Костаныя орудія. Глиняная п | осуј | Įa.  | Укр | aBI | енія | . У | 30P | H.  |     |  |     | 5              |
| 4. | Скиеская ваза. Въ петербург | CRO  | N.P. | Эрг | ИТ  | læb. |     |     |     |     |  |     | ō              |
|    | Челиъ викинговъ             |      |      | •   |     |      |     |     |     |     |  |     | 16             |
| 6. | Луговая могила              |      |      |     |     |      |     |     | . , | , . |  |     | 26             |
| 7. | Планъ Кіева въ X въкв.      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 35             |
| 8. | Храмъ св. Софін въ Кіевв .  |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  | 4   | 46             |
| 9. | Золотые Ворота въ Кіевъ .   |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 58             |
|    | Гробница Ярослава I         |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 60             |
|    | Заятникъ Владиміра св.      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 61             |
|    |                             |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 61<br>61<br>62 |
|    | Ярославле сребро.           |      |      |     |     |      |     |     |     | , , |  |     | 62             |
|    | Каменная баба.              |      |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 76             |
|    | Лворенъ Ангрея Боголюбскаго | ο.   |      |     |     |      |     |     |     |     |  |     | 94             |

| <i>14</i> %                                    |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   | C | rpan. |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|------|------|-----|------|----|------|------|-----|-----|------------|---|---|-------|
| 16. Планъ Господина I                          | Велика         | ro H         | OBI  | ogor | 18  |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 99    |
| 17. Скоморожи                                  |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 121   |
| 18. Остромирово Евані                          | erie .         |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 128   |
| 19. Изборникъ Святосл                          | a <b>Ba</b> 10 | )73 r        | вдо  |      |     |      |    |      |      |     |     | -          |   |   | 133   |
| 20. Линтріевскій собор                         | љ во 🕽         | Brai         | uni  | рЪ   |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 137   |
| 21. Обронный поясь Д                           | митріе         | BCKR         | ro i | codo | pa  |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 139   |
| 22. Печать Ратибора                            | , ,            |              |      |      | ٠.  |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 140   |
| 23. Татарскій воннъ .                          |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 165   |
| 24. Великій ханъ п бра                         | атья 🛚         | oro]         |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 166   |
| 25. Великіе Болгары .<br>26. Шлемъ Александра  |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 169   |
| 26. Шлемъ Александра                           | Невс           | karo         |      |      |     |      | ,  |      |      | w   |     |            |   |   | 183   |
| 27. Сказаніе о Борисъ                          | н Глі          | б <b>ъ</b> . |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 225   |
| 27. Сказаніе о Борис'я<br>28. Псковскія деньги |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 226   |
| 29. Иванъ III Василье:                         | анчъ.          |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 240   |
| 30. Развалины Сарая .<br>31. Польскій воннь .  |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 251   |
| 31. Польскій воннь .                           |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     | -   |            |   |   | 254   |
| 32. Василій III Иванов                         | вичъ «         |              |      |      |     |      |    |      |      | ,   |     |            |   |   | 256   |
| 83. Иванъ IV Васильен                          | HTT.           |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 264   |
| 34. Корона Казанскаго                          | даро           | тва          |      |      |     |      | _  |      |      | ٠   |     |            |   |   | 269   |
| 35. Лжедимитрій I, Ма                          | DHHA           | н М          | HKI  | пект | ь.  |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 295   |
| 36. Михаиль Өедорови                           | чъ Роі         | MARO         | ВЪ   |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 323   |
| 37. Московскіе вонны                           | 16-ro          | въка         |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   | Ŧ | 373   |
| 88. Первая русская к                           | HHTA.          | 1564         | Г.   |      | ٠   |      |    |      |      |     |     | 4          | - |   | 451   |
| 38. Первая русская к<br>39. Скоропись 1610 год | (8             |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 456   |
| 40. Скоропись 1643 год                         | (a             |              |      | 4    |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 457   |
| 41. Василій Блаженныі                          | въл            | IOCK!        | BB.  | 155  | 4 i | SEO7 |    |      |      |     |     |            |   |   | 437   |
| 42. Планъ Москвы 17-                           | ro BB          | ка.          |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 520   |
| 43. Руссвая одежда 16                          | 36 год         | D            |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 539   |
| Расерашенныя вартины вий тевота.               |                |              |      |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   |       |
| 1. Мозаиви и фресви                            | храма          | CB.          | Co   | фіи  | B7  | . Ki | ев | B. 3 | 17   | B.  |     |            |   |   | 58    |
| 2. Владимірская Божі                           | я Мат          | ерь.         | XI   | I B  | BET |      |    |      |      |     |     |            |   |   | 91    |
| 3. Выходная картина                            | нзъ "          | Избо         | рні  | KKA, | C   | BATC | CI | aba. | . 10 | 773 | ro, | <b>1</b> a |   |   | 138   |
| •                                              |                |              | -    |      |     |      |    |      |      |     |     |            |   |   |       |

### 1. ПЕРВОБЫТНЫЕ СЛАВЯНЕ И ИХЪ СОСЪДИ.

Около 500 л. до Р. Х.—850 л. по Р. Х.

 Лервобытные европейцы. — Геологія (наука о земной коръ) и палеоктологія (наука объ окаменфлостяхъ) довазывають, тто земной шаръ и природа образовались постепенно, въ течеше четырехъ періодовъ. Во 2-мъ періодъ Европа была еще вся подъ водой, за исключениемъ Альпъ. Затемъ сначала осушился Западъ: тамъ уже жилъ человъкъ, когда на иветь Росси еще бушеваль первобытный овеань, изъ котораго выдвигался голько Уральскій хребеть. Въ 4-мъ періодів земля населилась людьми: ero называють «періодомъ человіка и его культуры», или вліннія на природу, которое привело прежде всего въ поавленію домашнихъ растенів и животныхъ. Доисторическая аргеологія (наука о костяхъ и вещахъ первобытнаго челов'вка) доказываеть, что люди, заселявшіе юго-западь и стверъ Европы въ началъ 4-го періода, еще не знали металовъ: у пихъ все было каменное. То время и названо каменным векомъ. Онъ разделиется на «старую» и «новую» эпоху: въ первой чедовъкъ просто оббивалъ вамень камнемъ, во второй онъ дощиль, полироваль его. Древивйшій европесць быль дикаремь старокаменной эпохи. У него не было именлизаціи, или развитія, воторое двется жизнью обществами: то были отдільный семы, которыя не имали постояных жилищь, занимали пещеры и употребляли оббивныя орудія изъ неотесаннаго камня, кости в рога. Этогъ европеецъ принадлежаль въ желтой пород в Древя. Исм., 2 изд. § 3); онъ прибыль изъ Азін, частью по берегамъ Средиземнаго м., частью чрезъ Сибирь. Позже въ Европъ вастала ново-каменная эпоха, или пора лощеныхъ (полированнихъ) орудій. Тогда люди жили уже осъдлымъ общежитіемъ въ избахъ, воторыя строили даже на озерахъ, на сваяхъ;

они знали земледѣліе, твали одежду изъ льна, ставили «долмены» (каменныя гробницы). Это былъ человѣвъ бълой породы, также прибывшій изъ Азін. Овъ заняль юго-западь Европы



Каменныя оббивныя орудія 1).

и вытъснилъ желтаго человъка внутръ материка, въ дремучія дебри и непроходимыя болота, а потомъ далъе на съверо-востовъ.



Каменныя лошеныя орудія <sup>2</sup>),

Но бълые не пошли тогда далъе Стокгольма, за которымъ жили желтые, пришедшіе черезъ Сибирь и заниманийе, кромѣ Скандинаніи, восточное побережье Балтійскаго м. до Вислы. А рус-

<sup>4) 1.</sup> Скребока — обломовъ камия: 1 вершовъ длини, 1/2 в. шврини. — 2. Номекка изъ камия; немного болъс 1 в. длини и ок. 1.4 в. шврини. — 3. Наконсчинка стържам изъ камия; не больс 1 в. длини. — 4. Шило ваменнос. — Нажийе концивойкъ этихъ орудій иставлялись въ древко.

<sup>2) 1.</sup> Долото иль кажин; 8 в. длини, ок. 1 д в. ширини и ок. 1/2 в. тедщин.— 2. Тоторо иль кажин; 5 в. длини, <sup>3</sup> д в. толщини.—3. Точи по—изменный брусокъ. Эти голили бывають оть 1 до S в. длины. Нерідно на коний дирочка, чтобы привышивать толило къ поису.

ская раввина все еще была безлюдною пустыпей. Ел поэдићашет заселеніе доказывается отсутствіемъ старокаменной эпохи: педавнія раскопки нашихъ археологовъ отврыли въ южной и



Костяныя орухія, Гляняная посуда, Упрашенія, Улоры 1).

средней Россіи и въ Польшѣ лощеныя ваменныя орудія и долмены, притомъ лучшей работы, между тѣмъ какъ на сѣверѣ, напр., у Ладожскаго оз., встрѣчается и старокаменная эпоха <sup>2</sup>).

1) 1. Упращение (котло служить и амулетомы) изы вости, съ удоромъ.—2. Исменты расиниеннаго ребра большаго животнясо; 2° г. в. длини.—3. Глиняная посуда; перепокы сы удоромъ.—4. Упращение нев плоской галечки, 3 г. в. длини; наинанивались вакы буси. — 5. Кольцо иль важия; болье 1 в.; также наинишались. — 6. Исментимы строили изы кости, 1° г. в. длини, 1/4 в. ширини.—7. Исла изы кости большаго животнаго; 2 в. длини. Меньшій шелы діялись изы итичьить костей.—8. Гарицию наб расиняенной полой кости; съ рукояткой, болье 6 в. длини.—9. Дротикъ вак восте, съ зубцомы для задержки вы ранів животнаго; остріе и рукоятка обложаны; 6 в. длины.

прилагаемия завсь и ображения составляють снижится орудій, которыя были вайдены, въ начата 1880-хъ ст., на нобережей Латожеваго отера и хранятся въметербургскомъ унимерентетъ.

Почти за 2000 л. до Р. Х. каменный вѣвъ въ Европѣ смѣнился броизовыма, за которымъ послѣдовалъ жельзный, около 1000 лѣтъ спустя.

§ 2. Арійцы. Скивы. — Породы желтая в бёлая составлиють главную часть человъчества. Въ первой изъ нихъ важнъйшую роль играють монюмы, которые распадаются на алтайнет, или татарское илемя (татары, калмыки, китайцы, сибирскіе ипородцы, виргизы, турки и др.), и пральшев, вли финское племя (финны, мадьяры, мордва и др. наши инородцы на с.-в.). Во главъ бълой, или кавказской, породы стоять арійны, или индо-европейцы -- самое молодое и самое развитое племя, воторое господствуеть надъ всеми другими отделами человечества. Родиной арійцевъ, «благородныхъ», быль нынёшній Туркестанъ, откуда они разонились по всему свету. Уже тамъ (за. 3000 л. до Р. Х.) они жили полуосъдло, но употребляли еще каменныя лошеныя орудія: изъ бронзы ділали только украшенія. Быть ярійцевь обрисовывается пережитками, т.-е. слідами ихъ древпришато состоянія, до сихъ поръ сохранившимися въ языкахъ и пародной поэзін, въ суевъріяхъ и обычаяхъ. Изъ общихъ всемъ арійскимъ народамъ самыхъ древнихъ словъ оказывается, что еще въ Туркеставъ у нихъ были «рало» (соха) и телкіа: они свяли овесь и ячмень, пекли хлібов, варили медъ. Близвія семьи составляли родз, подчиненный жилэм, ·родителю», который быль и жрецомь, и сульей, и вождемъ. Гланный богъ, или дева (латин. deus), Индра, истреблялъ все вредное своими молніями и громомъ. Отцы семей приносили жертвы богамъ на алтарикв, причемъ пели молитвы, ставъ ва колвиа или поднявъ руки къ небу. Почти за 2500 л. до Р. Х. арійцы стали выселяться изъ своей родивы, твспимые монголями. Занявъ Переднюю Азію, они перешли въ Европу, распадалсь на племена: греко-италиви и кельты занили побережье Средиземнаго м. и Атлантического ов., германдысредниу западной Европы, славяне и литовцы-балтійское поморые и восточную равнину. Такъ какъ последние повже всехъ покинули свою родину, то ихъ рѣчь особенно близка къ санскриту, языку индусовь, оть котораго произошли всв другія арійскія царьчія. Арійцы принесли пово-каменную эпоху въ Европу. Неизвъство, кто именно изъ нихъ ввелъ ее въ восточной равнина. Мы знаемъ только, что за 1500-500 л. до Р. Х. по югу Россіи, который греки и римляне называли Смиојей и Сарманией, проходили кельты и германцы; а после нихъ при-

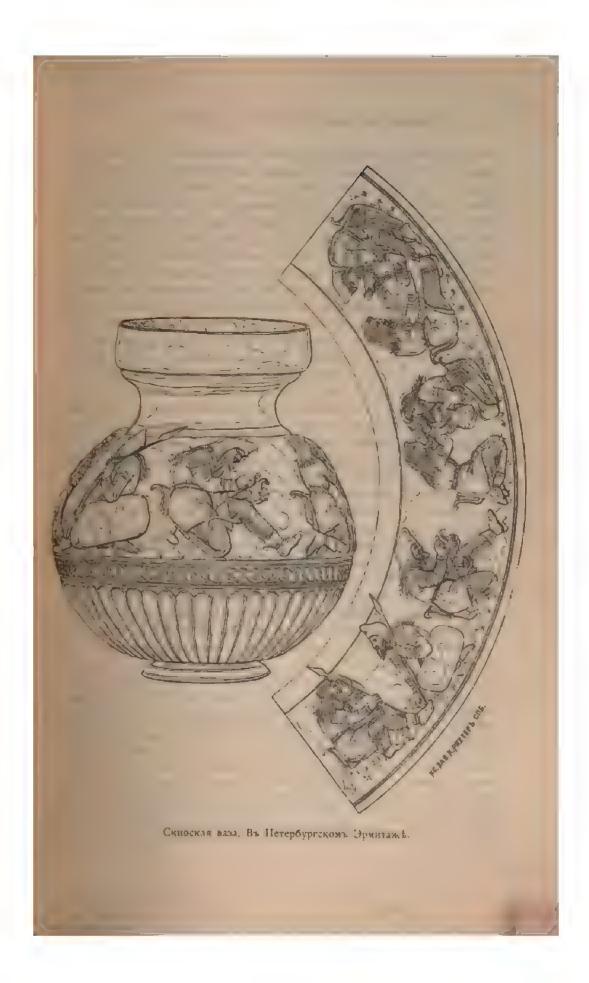

вочевали сюда литовцы и славяне. Литовцы остановились у Нфмана и запили болотистую землю по сосёдству съ финнами. Славние же, которыхъ древніе называли вендами, запили среднюю Россію—въ сёверу до верховьевъ Оки, гдё начиналась область финномь, къ западу до Вислы и Дивпра, отдёлявшихъ ихъ отъ германцевъ, въ востоку до Камы и Волги, гдё утвердился монгольскій народъ, болгары. На югё они сливались со скивами, воторые считаются ихъ соплеменниками, на основаніи столь хорошо сохранившихся остатковъ ихъ быта, какъ эрмитажная ваза 1).

§ 3. Литво-славяне. — Въ то время славяне составляли одноцълое съ литовцами; и общія обоимъ племенамъ слова обрисовывають ихъ первоначальный быть. Обиталищемъ лишво-слисянь была сырая, грязная "долина": лужи, болота, волны воды в песковъ, ледъ, сивгъ, градъ, сиверва-вотъ что было хорошо навъстно имъ. Были и дремучіе лъса елей, сосень, березъ, осинъ, ивъ и дубовъ, дикихъ ябловъ, слявъ и грушъ. Они впитали звъремъ: зубры, волви, вепри, олени, куницы, бобры, выдры, лисицы, бълки, лоси, рыси гуляли на девственномъ просторъ. По чащамъ, прудамъ и озерамъ сновали вороны, граян, дрозды, кукушки, журавли, лебеди, дикіе гуси и утки, тетерева, ласточки и воробым. Воды изобиловали лососью и осстромъ. Литво-славяне умали варить и жарить всю эту живность. Мясо было ихъ главною пищей наряду съ моловомъ н хлівбомъ. Опи уміли тавже приготовлять медь и пиво. Жили они "весями" — дворами съ оградой и "вратами". На дворъ стояли "станъ" (конюшня) и "парильница" (баня), былъ вырытъ колодезь. "Жилитво", севбженное дверью, прышей. потолвомъ и половицами, легно строилось изъ бревенъ и жердей съ помощью дереванныхъ гвоздей и "смолы". Въ немъ были "свамьн" и "ложа", вожаные мёха и плетенки, кувшины съ

<sup>1)</sup> Прилагаемый рисунскъ изображаеть эту вазу и ел разверкутый фризъ или весь верхній ободокъ съ нипукльний рисунками, между шейкой вазы и нижнить ободковъ съ укращенілия. Эти рисунки отвосятся къ цвітущей порії гретескиго искусства (4 к. до 1. Х.). Они изображають во порядку слідующій четыре спены:

1) Пары (судя по діадемі, или новязкі на голомі), сидя на степной кочкі, вислушинаеть дазучница, воторый сидить на землі, поджавь ноги.—2) Скиов натягиваеть тетну на лукь—3) Зубной врачь.—4) Перевязка раны.—Скиом въ узорчатыкъ тваняхъ и кожанихъ штанахъ, съ ременными поясами въ металическомъ наборі; обувь кожаная, беть полошнь, какъ у восточныхь коченниковь. У всіхъ луки въ налучьё и сумка для стріль. Пінть также кожаний.— Ваза золотая, вісомъ ок. 78 золотивковь, 31, з. в мишивы, 3 в, яз поперечинкі. Она называется эрмитажноющим куль-обскою. Куль-Оба—курганъ подъ Керчью, гді она нийдена въ 1831 году.

ручнами и чаши, ложии, ножи, сита и сковороды. У литвославянь были уже жельзныя орудія, - топоры, скобель, пила, молоть, долого. Они дълали сохи, ручныя "мельнички", уздечви съ удилами, стрвлы съ луками и тетивами, конья, мечи н шлемы. Хлебонашество было у нихъ еще первобытное; но зато они были уже вузнедами, косили "свио", драли "лыво", вили веревки и плели силки, шили платье долгими замивми вечерами, при свътъ "древка" (дучины). Ихъжены мололи хаъбима верна, готовили щи, кашу и жаркое, пряди "ленъ-воноцель", твали овечью "волну". Изъ весей составлялись деревии, подчиневныя "властарю" и сходкв. Уже были люди именитые и челядь, получавшан "маду" за черпую работу и выдаляншая изъ себя "татей" (воровъ). Торговали уже бойко, по посредствомъ міны: денегь еще не знали. Редигіей служило первобытное аргаское почитаціе природы вообще, безъ ликовъ боговъ. Выдвинулось только стремленіе развіздывать судьбу: появились "вудесники (колдуны), звіздники, святцы".

§ 4. Начало славянства. —Приблизительно за 500 л. до Р. Х. славане обособились ота литовцевъ. Общія всёмъ славинскимъ наржијямъ слова показывають, что ихъ быть немного подвинулся впередъ. Улучинлась соха; стали разводить разное "жито", овощи и плоды. Развились свотоводство и "бортневое ухожье" (пчеловодство). Стали строять избы (истбы, истопви) съ печами и овнами, и уже изъ обтесанныхъ бревенъ, укращая ихъ нвогда рекльбой. Ихъ снабжали лестницами, свиями и "пивницами" (погребами). Славине жили тогда родами: всв семьи родичей обитали въ одной уфстности и носили одно и то же има (напр., Ивановичи). Когда становилось тесно, делались выселви пососъдству. Каждый родъ подчинался старшему лвтами, - "старшинъ, старостъ" или кило (§ 2). Старшина распоряжался общими делами рода, чиниль судь и расправу, приносиль жертвы. Умираль онъ-его замънали братья: старшій брать становился "въ отца м'вето" для младшихъ. Когда родъ черезчуръ разростался, и трудно било опредълнть старшинство, тогда выбирали, "сажали" князя. Въ ту пору не было ничего личнаго: все принадлежало роду, который могь нагнать и даже убить своего члена и его семью. ('уществовало только родовое оскорбленіе: отсюдя родовая, или кровная, месть. Нынвшиее общинное землевладвије даеть понатје объ общиости имуществъ нь родовомъ быту; но еще лучие сохранился этотъ быть вы южно-славанской "задругь" -- сожительстив родственив-

ковъ, которые хозяйничають сообща, подъ руководствомъ дада, или домоваго". Темъ же характеромъ отличается добичное" право, которое уже появилось тогда и отчасти сохранилось до сихъ поръ у южныхъ славянъ и въ возарѣвіяхъ нашихъ крестьянъ. Съ размноженіемъ населенія роды стали соединаться въ "племеня", или "жупы". У "родя-племени" уже были "грады" — частоволы съ "оконами" (рвами), куда прятали семью и имущество въ случав опасности. Имъ правиль виявь (жупанъ), избранный изъ старшаго рода: то быль исполнитель воли племени, ръшавшаго свои дъла на опчаха, или сходкахъ старшинъ въ градахъ. Но, чемъ больше разиножались роды. твых трудиве было соблюдать "лвствицу" старшинства. Это вело къ усобицамъ, которыя подрывали родовой быть. Въ религін славянъ той поры вознивли первые, самые общіе лики боговъ, указывающіе на различеніе добра и эла (Д. И. § 8): то были Бою и Бись, которымъ одинавово приносили жертви. "Души" шли въ "рай": ада не знали.

Тавъ кавъ славане жили тихо, довольствуясь дарими дъвственной почвы, и разселялись мирно, то они быстро размножались, поражая современниковъ своею многочисленностью, и въ то же время распадались, по мере разселенія на далекія разстоянія, на отдільные "няроды" (нарожденія) съ особыми "нарівчіями чихъ общаго языка. Нельзя опредвлить времени образованія втахъ парвчій. Можно лишь приблизительно установить его для разселенія славянь, съ которымь они связаны, тімь болье что самое слово "славяне" стало употребляться, какъ общее имя всего племени, только съ 9 в. по Р. X. Разселеніе слявянъ совершалось болже тысячи лёть - приблизительно отъ 500 г. до Р. Х. до 800 г. по Р. Х. Оно шло особенно живо въ концъ этого времени, въ эпоху всеобщаго "переселенія пародовъ", въ 4-7 вв. по Р. Х. (С. И. § 25), подъ давленіемъ наниравшихъ съ юго-востова адтайскихъ народовъ — гунновъ. аваровь и болгаръ. Славяне дошли тогда на свверв до Новгорода и Ладоги, на востокъ-до верховьевь Оки и Донца, на западв-до Эльбы, Залы, Тироля и Истрін: а на югв-до Грецін п острововъ Архицелага. На Балканскомъ полуострові этп переселенцы прославились своею воинственностью: на своихъ лодвахъ-однодеревкахъ они совершали морскіе походы до Малой Азін и вели упорную борьбу съ Византіей; ихъ дружины нанимались тавже въ греческимъ императорамъ. Славане повадали даже въ византійскіе сановинки: императоръ Юстиніанъ I

быль славанинь Управда. Тогда же пала Западная Римская имперія, и изъ ея владіній образовалось нісколько варварских государствь (С. И. §§ 28, 35—42). Франкское королевство простиралось отъ Атлантическаго ок. до Рейна, Лонгобардское заинмало всю Пталію до Альнь; Восточная Римская имперія, или Византія, доходила отъ Архипелага до Пижняго Дуная; средина Европы, между Рейномъ, Эльбой и Дунаемъ. была занята германскими ордами, еще не образовавшими государствъ. Все же пространство къ сіверу и востоку отъ германцевъ было запято славянскимъ племенемъ, которое уже распалось тогда на три отділа—на западныхъ, южныхъ и восточныхъ славянъ.

§ 5. Южиме и западные славяне. — Южиме славяне (къ нимъ принадлежать теперь сербы, болгары, черногорцы, словенци и хорваты) первые выступають въ исторіи, въ лиць поселенцевъ за Дунаемъ, въ особенности въ Мизіи (Д. И. § 246). Затвив, въ началь 7 в., византійцы, одолькаемые аварами, призвали на помощь хорватовъ и сербовъ, жившихъ въ Кариатахъ, Хорваты заняли долины Савы и Дравы и восточные берега Адріативи: сербы поселились подле нихъ, въ нынешней Сербіи, Босніи, Герцеговинъ и Черногоріи. Тъ и другіе признали себи подданными Византін и жили мирно въ теченіе 2-хъ въковъ. Но у мизійскихъ славянъ произощель перевороть: около 650 г. ихъ завоевали болгары, жившіе на Кам'в и вытесненние оттуда другими кочевниками желтой породы. Болгары вполив слились съ славянями: они заимствовали ихъ изывъ и бытъ и дали имъ свое имя. Это было первое славянское государство, которое существовало оволо 700 л., до нашествія гурокъ. Столицей болгарскаю княжества была Првслава (близъ Варны), а врвиостью-Доростоль (Силистрія). Вскоръ болгары стали грозой Византіи. Ихъ владенія простирались отъ Адріанополя до средняго Дупая и Трансильваній; имъ подчинялась большая часть южимув славинъ. По тогда же противъ нихъ выступили германскіе франки со сноимъ Карломъ Великимъ (С. И. 🖇 56). Они совсемъ завлаван было хорватами, но до того угнетали ихъ, что тв возстали и основали независимое княжество (ок. 850).

Западные славине занимали ов. Р. Х. долины Эльбы, Одера, Вислы и все Балтійское поморье. Изъ нихъ чехи, мораване в словани сопринасались съ хорватами. У Эльбы (слав. Лаба) жили бобричи; у Одера — лютичи. Отъ Одера до Литвы обитали ляхи, или поляки (пначе—поморяне), подъ разными вменами. Между лютичами и чехами жили лужичане и др. Запад-

ные славяне славились воинственностью, такъ какъ должны быля бороться съ германдами; особенно отважны были жители балтійскаго поморья-морскіе разбойники и вифств съ темъ торговцы. Ихъ городъ Волина, на о. Рюгенъ, долго славился въ преданіяхъ своимъ богатствомъ. Но они жестоко враждовали между собой, что дало возможность Карлу Вел. покорить бодричей и лютичей и распростравить свои владения до Одера. Изъ западныхъ славинъ важиће всехъ чехи и поляви. Чели, по преданію, произошли отъ родоначальника Чеха. Они долго боролись съ монгольскими вочевниками, въ особенности съ ображи (авары), воторые даже запрягали ихъ въ телеги. Съ помощью франковъ, чехи истребили враговъ, такъ что у славанъ долго сохранялась пословица: "погибъ, какъ обръ". Около 700 г. у нихъ образовалось государство, съ княземъ Крокома во глявъ. По смерти его, народъ выбралъ его младшую дочь, Любушу, которую называли за ея умъ "вещею" (мудрою): ея справедливость восивта въ народной песив "Любушинъ Судъ". Она построила столицу Ирацу. Любута избрала себф въ мужья врестьянина Премысла, и отъ нихъ пощелъ родъ Премыслаомчей. Поляки, по преданію, были переселенцы наз Чехін, выведенные братомъ Чеха, Лахомъ. Они поселились на р. Вартъ, подъ названіемъ "полявъ" (отсюда "полявн"). Ляхъ нашель здёсь гивадо бёлыхъ орлять и основаль столицу Гивано. Затьмъ въ Гифанъ вняжилъ какой-то Попела, надменный и дурной правитель, женатый на нъмкъ. Народъ возсталъ и возвелъ на престолъ добраго крестынина, Инста (ок. 850); Понела же заточили въ башию, сдв мыши съвли его со всею семьей. Родъ Цаста управляль польскимь государствомь около 500 леть.

§ 6. Восточные славяне. — Восточные славяне занимали, въ первые въка нашей эры, съверо-восточную равянну Европы. Это была дикая страна, покрытая дремучими лъсами и болотами. Спачала заселялась южная часть ея, обративниямся въ степь, поврытую высокой травой, подъ которой скрывался богатый черноземъ; лъса сохранились только у ръкъ, особенно у Дифира. Эта степь доходила до Кіева, Курска и Воронежа. По ней шелъ торговый путь въ Византіи. Далье къ съверу равнина заселялась медлениве. Въ дебряхъ жители селились у ръкъ, оронавшихъ съверо-восточную равнину, благодаря Алаунской возвышенности. Эта ръки служили единственнымъ путемъ сообщенія, къ особенности зимой, когда жители сифинли сбыть на югь набытокъ отъ своихъ

промысловь. Лётомъ перетасвивали лодви изъ одной рёви въ другую черезъ безводныя пространства, "волови". Реви северовосточной равнины, сповойныя и глубовія, играли ту же роль, что моря на Западё: онё служили главнымъ орудіемъ народнаго развитія. Различіе природы восточной и западной Европы отразилось на населеніи: западный европеецъ, обладатель горъ и морей, предпрінмчивъ, отваженъ и пезависимъ; восточный — остороженъ. тихъ, малоподвиженъ; теряясь въ своей огромной равнинъ, опъ ищеть опоры въ сплоченіи; отсюда его стремленіс къ сильному самодержавію.

Соответственно главнымъ воднымъ областимъ, восточные славане образовали 4 вътви, распадавинася на много племень (§ 4). 1). Въ области оз. Ильменя и р. Волхоод жили собственно славяне, называемые еще новгородцами, потому что у нихъ издревле быль городъ Новгородь. Вельдствіе плохой почвы, они занимались не земледвліемъ, а промыслами (ихъ даже называли "плотниками") и торговлей. Шайки удалой молодежи, "повольнивовъ", снаражали легвія лодочки, "ушкуи", и пускались бродить по рекамъ и лесамъ, торгун, населня и поворяя полудный съверо-востокъ. Такъ Новгородъ распространиль свои владенія до Белаго м. и Оки; его колописты основали Ростова и Торжова. Новгородны торговали на востовъ съ болгарами, хозарами и арабами, на западъ - со скандинавами: о нихъ упоминаютъ преданія этихъ народовъ. 2) Къ юго-западу отъ Ильменя, въ области Западной Двины и Чудского оз., поселилась другая вътвь восточныхъславянъ-кривичи, похожіе на новгородневъ. У вихъ были города Изборскъ, Полодат, Смоленскъ; впоследствін ихъ главнымъ городомъ сталъ Искова. Кривичи заводили колоніи среди финнова и литовцева и вели торговлю съ Европой и Византіей. Эти двъ вътви восточныхъ славанъ были самыми сильными и богатыми. 3) Далве на юго-западъ было мпого мелкихъ славянскихъ племенъ, сильно раззачавшихся между собой по быту. Они занимали область Дивири. У вападнаго берега Дивира жили поляме, мириые земледвльцы. Ли защиты отъ монгольскихъ кочениковь въ южныхъ степяхъ, от востроили города Переяславль и Киева. Полние ходили по-Авчиру торговать съ Византіей; но ихъ обогащению мітали, вить кочевники, такъ и ихъ сосъди — дрегляне, живние между Приветью и Дивиромъ. Древляне (обитатели лисовъ) были грубили звероловами. У нихъ былъ лишь одинъ городъ, бъдный Аоростень (теперь Испорость). Оть нихъ много теривли также солымяне, жившіе по Бугу. Къ югу отъ Дпѣпра помѣщались тивериы и угличи (угольные), многочисленные и богатые. На восточномъ берегу Дпѣпра жили съверяне, которые вели торговлю и имѣли нѣсколько городовъ, между прочимъ богатый Черниговъ. По р. Сожѣ жили радимичи. 4) Область Оки занимали вятичи. Къ нимъ примыкалъ заброшенный среди фивновъ новгородскій Ростовъ, какъ передовой постъ славянства по верхней Волгѣ.

Въ каждой изъ четырехъ вътвей восточнихъ славянъ выработался особенный характеръ и говоръ: впослъдствіи жителей Двинской области назвали былоруссами. Днъпровской малороссами. Верхие - Волжской и Ильменской — великоруссами. Несмотря на эту внъшнюю рознь, восточные славяне стремились къ одной цъли—въ мирному распространенію путемъ торговли и колонизаціи. Въ ихъ віевскомъ преданіи сохранилось восноминаніе о всеславянской связи. Оно говорить, что Рися, братъ Чеха и Ляха, пришель на Дифирь. Одинъ изъ его потомковъ. Кій, перевозившій народъ на плоту черезъ Днъпръ, основаль Кіевъ и поселился туть съ своими братьями. Щекомъ и Хориво из, и съ сестрою Лыбедью.

славяне были овружены попреимуществу монгольскими народами. На съверъ жили финим (измецкое имя; славние называли ихъ чудью и чухною), принадлежащие къ уральцамъ (§ 2). Этомногочисленное племя, разгальниееся на множество народневь: куры, чудь, эсты, корела, весь, пермь, мурома, меря, мордва, черемисы и др. Они занимали съверъ Россіи до р. Москвы и Ильменя, а также берега Балтійскаго м. до Нёмана. Западные п южные финцы, торговавшие со славянами и скандинавами, занимались земледвліемъ и промыслами. Они отличались кротвимъ правомъ в легво подчинялись принельцамъ. Они повлоинансь свётлому богу неба, Юмаль, жертвуя ему часть именія повойника, воторую зарывали въ священныхъ л'всахъ и поврывали курганомъ. Его изображали въ видь большаго идола изъ вамня, съ чашкой въ сложенныхъ рукахъ. Въ Финляндін сохранилась древния поэма, Калевала, гдв воспыты финскіе богатыри-чародін, истребляющіе лонарей. Изъ расконовъ въ Ярославской и Владимірской губ. видно, что меря им вла довольно развитую культуру: у нея были желфзвыя орудія (мечь, топоръ, соха, серпъ, багры, стремена, гвозди, замки), а также сундучки, глиняная посуда, украшенія (кружева, запонки, золотые снурки) я византійскія шелковыя ткани (паволоки); на голов'в носили золотыя кички и подвазывали волоса на лбу ремнемъ съ серебряными бляхами. Финское царство Біармія (Пермь), которое доходило до Урала и устыевъ Съверной Двины и сохранилось до 13 в., славилось своимъ богатствомъ: до сихъ поръ находять дорогіе влады въ Пермской губ. Болбе свверные финны были полудивари каменнаго въка. Сосъди вели съ ними ятмую горговлю мъхами: склядывали товары въ извъстномъ мъстъ и уходили; то же дълали финны; если вущецъ былъ доволенъ промъномъ, то браль финскій товарь, а свой оставляль; если же ніть, то увозиль свое добро назадъ. Северные финвы поклонались камнямъ, медвъдямъ, и върили въ здыхъ духовъ, во главъ воторыхъ стояль ужасный Кереметь. Для умилостивленія демоновь онн прибъгали къ заклинаніямъ в ворожбъ: у нихъбыло множество волхвовъ и вудесниковъ. Многіе финскіе народцы постепенно ославянились. Такъ, исчезла мурома, оставивъ только свое имя г. Мурому.

Оть Біврмін начиналась Серебрянав, или Великал Болгарія, доходившая до Каспійсваго моря, которое называлось Хвалисскимі по имени народца хвалисся. Въ 9 в, болгары сосредоточились на Камф. Они принадлежали въ болфе развитымъ алтайцамъ (§ 2), славились своими металическими и особенно кожевенными издъліями, жили въ дереванныхъ домахъ, чеканили собственную монету. Но больше исего они занимашсь торговлей. Въ яхъ обширной столицѣ, Великихъ Болгаразъ (близъ Казави), сходились кунцы финскіе, славянскіе, персидскіе и арабскіе: арабы даже обратили ихъ въ исламъ и строини имъ мечети, школы и дворцы. Болгарами управляль грозный ханъ, въ присутствіи которато даже родственники стояли безъ шанокъ. Ихъ царство сохранялось до тагаръ (13 в.); ихъ потомки живуть и теперь близъ Казани, подъ именемъ чувашей.

Югъ Россіи занимали различные выходцы изъ Азія тоже монгольскаго племени. До 9 в. здѣсь жили полудикіе авары (§ 5) или обры. Ихъ смѣнили дозары, которые не угистали восточныхъ славить, ограничивансь данью. Хозары образовали сильное государство у устьевъ Волги. Подлъ Астрахани найдены остатки ихъ обширной столицы. Итиля, которая была узломъ ихъ торговли съ греками, славящими, евренми и арабами. Позже хозары распространились отъ Касийскаго м., которое называлось также Хозарскала, до Кубани, Терека, Крыма и Диъпра. Хозары были богаты, коти жили въ войлочныхъ юртахъ, какъ теперь киргизы. Среди

§ 8. 6) Литовцы и варяги. — Только на свверо-западъ съй вяне сопринасались съ арійцами съ литовцами и германцам Литовим распадались на много народцевъ - летти, зимгол ливы, пруссы, жмудь, ятвяги и другіе. Они обитали по Нъман съ его притоками до Двины и Буга, среди тряснив и лесовт За исключеніемъ пруссовъ, жившихъ у моря и торговавших съ германцами, литовцы, замкнутые въ своей пепривътливо трущобъ, очень долго сохраняли первобытную дикость (\$ 3 Они были врайне грубы, грнаны и несметливы. Они приво сили человическія жертвы, придерживались обычая кровис мести, умерцваяли престарълыхъ родителей, въ случав народ пыхъ бъдствій убивали женщинъ. Жены у нихъ были покут ныя и служили, какъ рабыни: онв не сувли веть за одний столомъ съ мужьями и омывали поги родичамъ и гостямъ. В онъ были обязаны, также какъ и гости, пить съ ними до од ренія. Литовець не заботился о своей одежді: вічно гразный оборванный, онъ зачастую навидываль ее навывороть. Но, как у вевхъ полудиварей, у литовцевъ было развито гостепримет

и не было нищенства: всякій бідняга могь зайти въ любую избу и всть, сволько хотвлъ. Не было у нихъ и той лютости. которою славились они потомъ, нь разгаръ жестокой борьбы съ сосъдами: вопреви всеобщему обычаю, пруссы даже не пользовались береговымъ правомъ на выброшенныя бурей суда и помогали потериванимъ кораблекрушеніе. Только жившіе на отв. Литвы ямеям чже составляли военную дружину и навоцили ужасъ на волинянъ и ляховъ; да обитавшая за Ифманомъ жмудь дольше всвять смело и упорно отстанвала литовскую первобытность. При слабомъ развитіи земледілія (§ 3), литовцы жили попреимуществу ласными промыслами и рыболовствомъ: славное ихъ богатство составляла лесная добыча, въ особенности въники и медъ. Много занимались также коневодствомъ: подобно степнякамъ, литовцы были отличными навздниками, ьли конину и инли кобылье молоко. На съверъ они вели торгъ съ балтійскими славянами и скандинавами и дали свои названія разнымъ містностямъ: "Балтика" — политовски "білан", "Пруссія" — отъ "пруссовъ". У литовцевъ долго сохранялось первобытное почитание природы (§ 3): они боготворили солице, жъсяць, звёзды и громъ, дубравы, огонь и воду, зверей, итицъ и даже жабъ. Они приносили имъ жертвы и храпили печтасимий огонь, на которомъ сожигали весь скарбъ покойника, съ его рабами и рабынями, представляя себѣ загробичю жизнь продолжениемъ земнято бытия. Главный кудесникъ, "врпве", игралъ родь духовиаго книзя и служиль свизью между родами: не только онъ самъ, но даже его посланецъ, съ его налкой или шанкой, пользовался безпревословнымъ повиновеніемъ. Зато вриве быль обизань кончать свою жизнь самосожженіемь.

Къ сосваниъ восточныхъ славинъ должно отнести скандинавсвяхъ германцевъ, которыхъ славине и греки называли оприами, отъ шведскаго слова, значившаго "соратникъ, дружинникъ". Балпоское м. также было названо Варяжскимъ. Германцы заняли отъ Швеціи и Норвегіи задолго до Р. Х. и завели спошенія съфинами: на восточныхъ берегахъ Балтійскаго м. находятъ гроповыя и желвзныя вещи свандинавскаго издвлія, а въфинскомъ языкъ сохранилось много скандинавскихъ словъ. Съ 8 в. сканинавы начинаютъ играть важную роль. Тогда у няхъ были

Такой челиъ взображенъ на придагаемонъ рисункъ. Опъ найденъ въ 1863 г., и им порсконъ, въ Шлезоитъ. Въ невъ 77 футовъ длини в болъе 10 ф. ширини.

важно пускались по морямъ. Они славелись поэтическою религіей и ставили памятички, украшенные "рунами" (змфевидными письменами). Ихъ "скальды" сочиняли чудныя "саги" (сказки) проудалыхъ "викинговъ" (родовые старшины), которые, съ своими дружинами, наводили ужась на весь Западь, назвавшій ихъ "норманнами" (свисрвыми людьми). Варяги завлядели Англіей и основали государства въ Неаполъ и Франціи. Въ Россію они пронивали торговымъ путемъ "изъ варягъ въ греви": такъ называлась ръчная система Волхова и Дибпра, по воторой норманны вели торговлю не только съ славянами, по и съ греками, а при случав грабили техъ и другихъ. Оттого въ южной Швеціи нахо-



дать арабскій и византійскій монеты, а въ Россін-англо-саксонскія деньги и скандинавскія вещи; въ скандинавскихъ же сагахъ встрвчаются воспоминанія о Гардарикъ, или "странъ городовъ", какъ называли варяги новгородскую область. Варяговъ было много въ городамъ восточныхъ славявъ; а Новгородъ до того быль наполнень ихъ купцами, что его жителей называли "варяженимъ отродъемъ". У Финскаго залива и Ладожскаго оз. было уже ивсколько варяжскихъ поселеній, и во главв ихъ городъ Стария Ладога. Финиы называли варяговъ Русью-имя, которое усвоили потомъ и славане. Около половины 9 в. варяги тавъ усилились здесь, что наложили дань на новгородцевъ, крипичей и финновъ.

Челих саблана и в 11 дубовихъ досокъ и призаженъ на 28 несель. Сохранились саныя весла, уключним и рудь. Подобный же челих найдень, въ 1880 г., бянов-Христівнін, въ одномъ кургані, со всіми спастими, утварью и сислетами неинштовъ 9-го в.; туга есть и длиний, соесбив простой якорь, даже беза кольца.

§ 9. Византійская эпоха.—У восточныхъ славянъ были еще состав - греки, издавна основавшие колонии по берегамъ Чернаго моря: Тиру (Авверманъ, Бългородъ), Ольойо, Осодосно (Кафа), Херсонесъ Таврическій или Корсунь (Севастополь), Панмиканею (Керчь), Фанагорію (Тамань), Тану (Азовъ) и др. (Д И., § 98). Въ 4 в. по Р. Х. римския имперія распалась на Восточную и Западную (Д. И., § 274). Восточная называлась еще греческою, или Византійскою, благодари повой столиць, Византін, или Константинополю. Тогда Византійская имперія была хранительницей древней образованности, "классицизма", и попреимуществу эллинизма, между твиъ вакъ Римъ подвергся разгрому германскихъ варваровъ: тогла (500 — 900 г.) настала византійская эпоха въ европейской культурь (С. И. § 48). Греки собирали и списывали классивовъ и распространяля ихъ повсюду; особенно арабы много выписывали византійскихъ ученыхъ. Наиболюе славился, какъ внатокъ древней инсьменности, натріархъ Фотій, который составиль также "Номовановъ", или сводъ цервовныхъ законовъ. Даже въ искусств'в господствоваль византійскій стиль, особенно въ зодчеств'в: ато-храмъ, съ куполомъ, хорами и папертью для оглашенныхъ; образномъ его быль соборз св. Софін въ Константинополів. Живопись же и ваяніе пали въ Визаптін, подъ вліяніемъ пконоборцевь; византійцы любили только укращать стіны храмовь мозанкой, а кинги-миніатюрами. Византія была первынъ городомъ въ Европъ: восточные славине называли ее Парырадомъ. На ся заводахъ выдалывались шелковыя и золотыя ткани (наволови), оружіе, предметы роскопли и искусства. Эти товары покунались по всей Европ'в и Азін. Византійцы вели роскошную жизнь и увлевались зредищами на ристалищахъ: ихъ политическія партін назывались "зеленою" и "голубою" по цв'яту новищъ на свачкахъ. Они любили также религюзные спори: у нихъ было множество секть; особенное значение пріобръди апіане, отверганціе божественность Христа.

Въ Византін возродилось самодержавіе римскихъ императоровъ, благодаря Константину Вел., которому духовенство служило опорой. Здісь же вознивло римское право, основанное на идей самодержавія. По закону греческій монархъ наслідоваль свою власть отъ римскихъ императоровъ; но Св. писанню она была "Божіей милостью". Церковь візнала и помазывала императора на парство; онъ носилъ почти церковное облаченіе съ парскими регатіями (корона, скипетрь и держава). Онъ былъ недоступень

траминовић. -- русован история. 2-и излание.

христіанской цервви на *греко-восточную* и западную, или *римско*катомическую. Съ припатіемъ христіанства восточные и южиме славане подчинились византійскому вліянню, а западные—римскому.

§ 10. Римско-натолическій Западъ.—Варвары, разрутившіс Западную римскую имперію (476), быстро принимали христіваство и нуждались въ духовномъ единствъ, что привело въ возвышению рамскаго епискона, или налы. Наконецъ они достигля и политическаго объединенія, образовавь франкское королевство, съ Карлома Вел. во главъ. Нана возстановилъ для него титулъ римскаго императора; въ благодарность франки дали папъ земли въ Италіи, и онъ сталь светскимъ государемъ. Съ техъ поръ Европа совершенно распалась на восточную и западную, какъ вь политическомъ, такъ и въ церковномъ отношении. Напа це только переставъ подчиняться константинопольскому патриарху, но объявиль себя главой всего христіанства. Владвя землями, онъ считалъ себя равнымъ римскому императору, какъ "духовный мечь" христіанства: держава Карла была названа "Свищенвою Римскою имперіей. Только при помощи папы Карлъ могъ объединить Западъ и расширить свои иладения на востовъ. между язычинками. Онъ крестиль огнемъ и мечемъ многихъ балтійских славянь и аваровь. По соебдетку съ ними онъ устранваль "марки" (украйны) и защищаль ихъ "бургами" (городками), заселенными намецкою дружиной: такъ возникли марки Бранденбуріская и Австрійская, или "Восточная". Карлъ уста-

новиль самодержавіе на Западі: онъ издаваль законы безь участія народа, ввелъ подати, вмісто добровольныхъ приношеній, в завелъ придворную судебню, хоти допускалъ древнее народное решение дель посредствомъ "ордалій", или суда Божія. Чтобы подавить независимость дружиннивовъ, онъ отнималь вотины (потомственныя владенія) у непокорныхъ и раздаваль ихъ своимъ приверженцамъ въ лена, или пожизненное владъще (помъстье), какъ жалованье за военную службу: тогда весь вапиталь состояль въ землё. Рядомъ съ имперіей Карла, обинмавшей Германію, Францію и северную Италію, вознивли другія государства по окрапнамъ Запада, въ особенности германскія въ Англів и Скандинавін. Варвары старались заимствовать влассицизмъ у разрушеннаго ими Рима. Карлъ выписываль изъ Италін ученыхъ и мастеровъ и заподиль влассическія шволы; датынь была языкомъ образованія; въ Англін возникъ оксфордскій униперситеть. Развивались и новые языки: въ 4 в. было переведено на измецкій языкъ Св. писапіе. Христіанство утвердилось почти по всему Западу и уже имвло общирную литературу; но рядомъ монахи усердно запимались переписвой влассиковъ. Въ 8 и 9 вв. учителями Запада стали еще прабы, воспитавинеся на влассивахъ, добытыхъ изъ Византіи. Они построили въ Испаніи много школь и упиверситетовъ и распростравяли въ Евроиф классицизмъ, особенно философию Аристотеля. Слабъе другихъ странъ въ просвъщени была Германія, въ особенности же Скандинавія, принявшая христіанство только въ 11-12 вв.

§ 11. Общественное устройство восточныхъ славянъ. Города и торговля. — За это время своеобразно наменился быть восточных славянь, удаленныхь оть примаго воздействія грево - римскаго Запада. Подъ влінніемъ містныхъ условій, въ немъ вознивли черты, которыхъ не было въ общемъ составъ славняства (§ 4). Родовой быть разлачался, какъ отъ внешпихъ, такъ и отъ внутреннихъ причинъ. Разселение славянъ, эти многовъвовыя перекочевки, разбивали родовыя узы, тъмъ болве, что на новыхъ местахъ селились вразсыничю, где попадались, среди болоть и льсовъ, лучийе участви для пашни, лова и бортискаго ухожья: кровныя связи замізнялись интересами сосъдства. Затъмъ начались нападенія монгольскихъ кочевнивовъ съ юго-востока, особенно печениовъ, которые съ начала 9 вика подривали легкое и даже выгодное для славянъ господство хозаръ. Родовой быть и въ себъ самомъ посиль съмена раздоженія. Съ размноженіемь населенія возрастали усобици и заоправления розословена "тествения". Въ то же время расширязасъ потребесств и форми жизни. Сначала обятателямъ съвереметочной равнини прихолялось расчицать первобытний борълібравушку, шумтешій наль болотами и виштьшій забрьемъ. Они жили въ жалкихъ избушкахъ, вразбрось, какъ и теперь жинуть запруги Далмаціи нь горимъь трущобахъ. При малташей описности они перекочевывали въ другое изсто, уноси съ собой скупний скарбъ или зарывал его "влаломъ" нъ землю. По въ итстахъ болте удобимът славане остансь и начали "промишлять"—превращать лёсь въ пашин и луга, да колить за зефремъ и пчелами, "клада путики". Загтив путики превратились въ широкіе "пути-дороги", избушки—въ изби съ дворами, "гради"—въ "города", гдё сидёли "гости" (кунци) и власти, и кула при тревоге "затворались" и окрестные жители.

Прибличительно съ 700 г., когда славане стали мириыми данвывами охраниямихъ ихъ могучихъ хозаръ (§ 7), они прегра--брин възвинательныть торговиет. Это доказывается свидьтельствоив арабскихъ и западныхъ писателей, а также раскопками оть Волги до Вислы в Дифстра, которыя всирыля множество владовъ изъ монетъ и вещей "куфическихъ" (арабскихъ), греческихъ, скандинавскихъ и авгло-саксовскихъ 8-12 въковъ. Славянские гости добирались на верблюдахъ до Багдада, а нв. лодвахъ-до Царыграда, гдф они пріобреди особыя стоянки и гостининя права. Они развозили дары своего лфса-кормильцапушный товаръ, медъ, воскъ, орфхи, да кречетовъ; а къ себъ привозили изъ Византін наволоки, золотыя украшенія, кружева. пареградскій стручовъ, грецкій оржкъ, мыло, губку, деревянное масло, вино; изъ Азін-бисеръ, драгоцівные камин и пояса. свфилит, ткани Индии и Китая, влинки Дамаска, ковры Персів. приности; съ Запада-янтарь, бронзовыя и желфзиыя падфлів, олово, свиненъ, фризскія сукна, селедку. Они употребляли въ торговий "диргемы", или "арабчики" (арабское золото), да византійскіе "золотилки" и "шляги"; но больше мінали товаръ на товаръ. А такъ какъ главнымъ ихъ товаромъ были мѣха, особенно вуньи, то и деньги назывались кунами. Главною торговою жилой быль путь дизъ варягь въ греки" (§ 8). По вей-то завизывались узды "гостьбы" (торговля), или полосты, изъ которыхъ выработались, начиная ок. 700 г., древизание города восточныхъ славявъ – Ладога, Новгородъ, Смоденскъ, Любевъ, Киевъ. Отъ этой лини вскоръ пошли отростки-Ростовъ, Полоции, Черниговъ, южный Переяславль и др.: въ 900 г. насчитывалось болве 20 русскихъ городовъ. Города уже пріобрѣли большую силу: они устранвали волоніи, пригороды, и даже объединяли разныя племена подъ своею властью въ видѣ волости, или области. Средоточіемъ важдаго города служилъ градъ (§ 4). къ которому прибавилась "вѣжа" (развѣдочпая, сторожевая башня); а вокругъ пихъ возникли "слободы", "посады", или постоянныя "мѣста", на воторыхъ сидѣли мъщаме, или посадскіе.

Мъщане, а также и сельчане были люди, свизанные уже не родствомъ, а занятіями, вызывавшими сожительство. У пихъ сохранились только видоизм'вненныя формы родового быта. Въ селахъ господствовала община съ мірскою сходкой, которая распреділяла земли, считавшіяся общимь достояніемь. Ее напоминаль городсвой строй; но здесь, кром вома (§ 4), состоявтаго подъ влінніемъ "градскихъ старцевъ", быль избираемый имъ князь. Онъ имваъ уже не родовое, а государственное значение; но власть его была не велика. Городъ походиль на вольную общину, на республику. Вѣче было верховнымъ законодателемъ; и если князь не правился городу, оно "показывало ему путь" и избирало другого. Киязь твориль "правду", т.-е. судиль по обычному праву, самъ собиралъ дань, или "полюдье", и ходилъ за промыслами. Но главное - онъ обороняль городъ и его торсовлю: подвималь пародъ при нападени врага, провожаль купецкіе вараваны, разставляль сторожевыя заставы въ опасныхъ жестахъ. Его главной помощиндей и опорой была дружина, или "княжи мужи". Спачала и киязь, и дружина были сами купцы нав болве богатыхъ, вліятельныхъ містныхъ гостей. Это была торговая знать, возникшая вмёстё съ развитіемъ частной собственпости: ее называли "парочитыми людьми", и отсюда выходили градскіе старцы. Но въ вонцу церіода внязь съ дружняой стали обособляться, какъ военный и правящій влассь, особенно благодаря храбрымъ "витязямъ" (викингамъ. § 8), или варяжскимъ ваходинкамъ", съ усиленіемъ которыхъ, ок. 800-850 гг., мпролюбивый славяният переходить въ наступательное положеніе, нападая даже на берега Каспійскаго и Чернаго морей.

§ 12. Нравы и обычаи. — Мириый промысловый быть, которымь отличались восточные славане сравнительно съ ванадными и южными, отразился и въ ихъ правахъ. Правда, вообще эти правы, ванъ у всёхъ первобытныхъ пародовъ, были еще очень грубы, въ особенности у такихъ трущобинковъ, вакъ древляне, вятичи или угличи. Восточный славининъ ставилъ выше всего физическую силу и злоунотреблялъ ею: на войнъ онъ былъ лютымъ

звъремъ, жегъ и грабилъ все, что ни попадалось подъ руку, сажаль врага на коль, выръзываль у него ремни изъ спини, зарываль его живымъ въ землю, оскорбляль его женщивъ, жариль его двтей. Но въ то же время онь славился гостеприиствомъ. Гостемо одинаково называли и странинка, и торговда. Все добро и даже семьи хозяниа были въ его услугамъ: для него дозволялось даже украсть. Гость наравив съ княземъ первый получаль долги: за него заступалась вся общива. Оттого бывало много гостей: въ Кіевѣ и Повгородѣ знали про Біармію и Багдадъ, про Волинъ и Рамъ, Восточный славянивъ не подчинался безгранично власти главы семьи: она ограничивалясь интересами общины и воспоминаціями родового быта, въ которомъ оссниния первоначально имфля первенствующее значение. Оттого славянка еще не сделалась полною рабой, несмотря на многоженство и на обычай "умыванія" (похищенія) невъсть во времи "игрищъ" (религіозныхъ празднествъ). Община не любила устунать дівушку, вогда все богатство состоило въ ручномъ труді: отсюда обычай платить за невъсту обно (выкупь). Славанка не сидъла взаперти. Она принимала участіе въ дълахъ общины: ходила въ походъ вийстй съ ратниками, управляла государствомъ, какъ "въщая" (§ 5). А "матерая вдова" была окружена особымъ почетомъ, подобно старшинъ. Рабство было смягчено: отработавъ извъстный срокъ, рабъ становился свободнымъ могь савлаться полноправнымъ членомъ семьи. Восточный славянинъ былъ крізнкій и статный блондинь съ рыжей бородой. отличался общительностью, проворствомъ и сметливостью: имъ дорожили, какъ рабомъ; ставъ вольноотпущениняюмъ, опъ достигалъ высокихъ мъстъ у халифовъ. По захолустьямъ онъ жилъ еще въ первобытной грязи; но въ городахъ уже стремился къ опрятности: мылся въ банъ, расчесывалъ свои космы, посилъ холщевую рубаху, широкіе порты и шерстявой кафтань въ навидву на одно плечо, а на головъ-шанку. Славяне были падки до украшеній-перствей, серегь, браслеть. Жевщины особенно щеголяли ожерельний и цізнями изъ монеть, къ которымъ привъшивалась коробочка съ талисманомъ и ножъ; но больше всего дорожили опъ зелеными бусами. Восточные славине любили веселиться: у нихъ было много пъсенъ, "сопъли" или "свирвли" (дудки), рожовъ, бубенъ и балалайка. Оружіе и хозяйственныя вещи были у славянь тв же, что у мери (§ 7). Славянскій воина представляль также осбаный типь: онь дрался пфий, железнымь топоромъ, ножемъ, дретикомъ и мечемъ, и искусно стръляль изъ лука. Но, не выва правильнаго строя, славяне не любили отврытаго боя: они были мастера дёлать засады и отсиживаться въ окопахъ или подолгу лежать подъ водой съ камышинкой въ зубахъ. Славинить не объявлялъ войны, и съ нимъ невозможны были нереговоры.

§ 13. Духи предковъ и природы. -- Религія восточныхъ славянъ соотвътствовала ихъ мирному харавтеру. Въ ней сильнъе всего сохранились воспоминація родоваго быта. Главнымъ предметомъ поклоненія быль духо предка (Д. И. § 6), этоть безсмертный дадъ, вотораго величали Шурома, или Чуромъ (отсюда "пращуръ"), Упырему (нампиръ), а также Оборотнему, потому что опъ могъ переселяться въ любой предметь. Духа предка почитали также подъ именемъ Рода и Роженицы: это мертвецы, или привидъши, которымъ приносили жертвы отъ плодовъ земнихъ; ихъ вопрошали о судьби гаданьемъ, такъ какъ они опредиляли, что кому "на роду паписано". До сихъ поръ въ народъ сохраняется восноминание о духф предка, подъ видомъ дедушки "Домового", живущаго въ избъ, за печкой, куда ему ставять нищу. Домовой даже имветь человьческій образь, только онъ мохнать. Онъ смотрить за домомъ и всемъ помогнеть. При переселени семьи въ новую избу, хозяйка ставить на нечь горшокъ съ угольями и говорить: "милости просимъ, дедушка, на новоселье". Восточные славине вфрили, что покойники на зиму улетають въ рай, а весною воскресають. При первомъ проблескв весны они говорили: "родители изъ могилъ тепломъ дохвули", и шли на могилы, чтобы покормить ихъ. "Покойнички" являлись въ видъ русалокъ, а также "людковъ" (карликовъ) и разныхъ животныхъ. Всю эту "нежить" живые чествовали пирами, причемъ сами представляли оборотней, перерижаясь и бъснуясь, особенно на перекресткахъ, гдв ставились сосуды съ прахомъ повойнаковъ.

Въра въ духа предва сплеталась съ върой въ духовъ природы, которые жили въ важдомъ предметъ. Духи предвовъ
блуждали огонькомъ, цвъли цвътиками, прилетали ласточками.
Славянинъ боготворилъ также свою кормилицу, Мать-Съгру-Землю.
Онъ прислушивался къ ропоту влюча, вытекавшаго изъ ея
пъдръ, въ шелесту листьевъ, въ звону въ ушахъ: все это
были "примъты" — въщія ръчи духовъ природы. Самыми живими олицетвореніями сельскаго быта служили Водиной, Лъшій
и Полевой. Дъдушка Воджной страшенъ только въ гизыв, и его
легво задобрить жертвой — гусемъ. У него жена русалочва и

много детей-утопленничковъ. Русалка-светлая душенька повойника, въ бълой одеждъ, обвитой зелеными вътвими; съ вешнимъ тепломъ она выходить изъ земли играть въ водахъ и лісахъ. Лиший — веселый и добрый дедь: онь номогаеть охотничвамь, пасеть стада. Полевой, или Житный Дидз изображался послёдникъ сжатымъ снопомъ. Восточный славанивъ особенно любилъ ноле и луга. Въ его глазахъ каждая травка и цивтовъ имвли свой правъ: они ходили по полю, превращались, пропадали, издавали голоса. Собираніе цізлебныхъ и чудодійственныхъ растепій сопровождалось цвивстимин обрадами: подходили из травив вымывшись и съ добрымъ сердцемъ, видали ей злато-серебро, брали ее въ шелки златотванные. А проходило веселое тепло, природа сковывалась льдомъ и убиралась нь глубокіе снъга необозримой равнины, — значить наставало царство Кощея Безсмертнаго да Бабы-Яги - Костяной Поги. По эти мрачные духи блёдны и далеко не всемогущи: восточный славянинъ вообще не зналъ ни ада, ни мрачной судьбы; только у западныхъ и южныхъ славирь встрачаются намени на грознаго Чернобога. У нашихъ предвовь болбе ясными и обычными олидетвореними зла были черти да ихъ подруги выдымы. Но они играли жалвую, нерадко даже смашную роль. И они пріурочивались въ юго-западу: у нихъ бывалъ шабашъ, или неистовыя празднества на Лысой Горь, у Кіева. Къ віздымамъ подходить дивы южныхъ славянъ (у насъ Диво-Дивное) - злыя старухи-оборотни, летаюшія на оленяхъ, которыхъ онф погоняють змфами.

§ 14. Празднества и обряды, боги и богатыри.—Значеніемъ рода и природы въ религи славанъ объясняются ихъ празднества и обрады, заклинанія, заговоры и півсни, отчасти сохранившіеся до нашихъ дней. Празднества предстанляли теченіе жизни природы. Они начинались съ зимняго солицестоянія, приздинка Коляды, сливнатося потомъ съ Рождествомъ. Тогда гасили старый огонь и зажигали "бадиякъ" - полѣно, изображавшее солиде: его головией окуривали ульи, а золой посыпали поле. Въ то же время обмодачивали Житнаго Деда и зерна раздавали мальчивамъ, которые ходили "колядовать", осыпая зерномъ избы въ знавъ урожая. Празднество сопровождалось угощеніями (всв святии стояль столь съ яствами для гостей). переряживаньемъ и газаньемъ, т.-е. беседой съ покойничками. Второй праздникъ (въ мартъ, когда начинался новый годъ) былъ весенній, который разбился потомъ, веліздствіе поста, на масляницу и Святую. Тогда жели и топили Зиму (соломенное чу-

чело), а Весна тхала въ саняхъ на колест (солнце) въ видъ разраженнаго мужива. Наставала "родительская педвля". При ивсяцв пекли блины и "шли на горы" (могилы), которыя поливали медомъ и уставляли яствами. Здесь "вумились" яйцами и "овликами повойничковъ" для ъды. Молодежь невла жаворонковъ и выходила на холмы звать Весну-красну. Отсюда названіе Красной Горки. Когда солице входило въ силу, наставали Зеленыя Святки (тронцына неделя). Убиради зеленую березву дентами и лоскутками въ честь воскресенья русалокъ, воторыя жили, нова листь не падеть съ дерева. Молодежь, особенно дівушки, которыя зимой грустно "хоронили золого", завивали вънки, мечтая о счастьъ, "Вънъ" значило "союзъ": отсюда "брачный вынецъ". То была пора игрищъ, горвловъ, вриченъ умывали невъстъ: то было царство Ярилы - бога плодородія. Оно продолжалось до начала лётнихъ работъ, наванунв которыхъ справляли праздникъ Купалья, или Ивана Купалы, пріуроченный потомъ во дию Іоанна Крестителя: туть вунались ночью, пировали, прыгали черезъ костры, собирали чудодъйственныя травы. Затемъ наставала "страда", полевыя работы, вплоть до появленія Житнаго Д'яда, вотораго несли съ веселыми изснями чествовать въ красномъ углу избы. Когда опадаль листь съ дерева, наставали проводы русаловъ въ могилу: бабы развъвали по вътру соломенное чучело; дъвушки жалко причитали, принадан въ землъ.

Духи рода и природы составляли главную часть славянскаго язычества: боговъ было мало, и они не ясны. Древибишимъ божествомъ быль Сварога — небо со всёми его явленівми: его діти, Сварожичи, представляють отдільныя небесныя зпаменія. Дажь - Вогь, "горящій", изображаль солице: онь выважаль изъ своего сіяющаго чертога, на золотыхъ коняхъ, въ своему брату. Мъсяцу. Впрочемъ и овъ быль уже почти забыть. Последніе славане-язычники клялись не имъ, а Перуномъ и Волосомъ, воторые были занесены въ нимъ варягами. Перуна — верховное божество, уже носившее воинственный, дружинный харавтеръ. Это богъ тучъ, грома и молніи, или стріль. Народъ называль даже перуповымъ камнемъ наконечники страль, оставшіеся оть каменнаго вана. Игравшій на свирали Волосъ-богъ жатвы и скотоводства, а также торговли и богатства: его главный идоль стояль въ Кіевъ па рынкъ. При влитвь передъ Перуномъ влали оружіе, передъ Волосомъ золото. Также блёдны и скудны были образы славанскихъ бо-

штырей (героевъ), или полубоговъ. Изъ нихъ "старшіе" напоминають Сварога: это могучія, безпредвльныя существа. Таковы Святогоръ, Егорій Храбрый, уничтожающій чудовищь, подобно Геркулесу, Микула-Селяниновичъ-нервый пахарь, въ которому упала съ неба "золотая сошва". "Младшіе" богатыри близви въ вонду язычества и уже сливаются съ историческими воспоминаніями: они теснились во двор'я винзи Владиміра и воевали съ врагами Руси-половцами, татарами и др. Таковы Илья Муромецъ, Добрыня Никитичъ, Алена Поновичъ и др.



. Ivговая могила 1).

У славящина храмомъ были природа да онище (домашній очагь): онъ справляль свои обряды по рощамъ, на высотахъ, у воды, да по печамъ и печуркамъ. Идолоновлоиство вознивло лишь подъ конецъ язычества, въ особенности у западныхъ славянь, которые ставили большихъ истукановъ страшнаго вида. У восточныхъ славянъ тогда же появились, кромъ глиняныхъ походныхъ идольчиковъ, большія статуи Перуна въ Кіев'я н Новгород'я, а также требища (треба — жертва), или капища (поноть-дымь), гдв ставили идола и камень, или володу, для жертвопривощенія. Только у западныхъ славянъ встрічались храмы и жрецы; у остальныхъ были колдуны, которыхъ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Такъ называется одняъ пак крупиффинхъ (150 саженей из окружности и 10 с. вышивы) кургаловъ Новороссін, у села Александрополя, Екатеринославскаго ублуж. Онъ изъ черножим и глини; виизу обложень дикимь клинемъ; первоначально быль нопусомъ, на першена которато стояда каменная баба. Вокругь кургана пидим сліди широкаго рва и низкаго вада.

называли волхвами и кудесниками. Они изучали травы и занимались ворожбой да врачеваніемъ: оттого ихъ и называли еще "въдунами" и "въщунами". Богослужение же совершали старшины, а за все племя—внязь. Служба состояла въ жертвоприношенік оть плодовь земныхь; впоследствін явились песнопенія въ видъ молитвъ на бездождіе. Человъческія жертвы были обычны только у западныхъ славянъ; у восточныхъ онё явились лишь вмёстё съ Перуномъ. При погребальномъ обрядъ приносили въ жертву "тризну", третью часть имущества. При этомъ въ знакъ скорби голосили, царанали ножами лицо и руки, а затемъ устраивали игры и веселились, такъ какъ провожали покойника въ рай: съ нимъ влали даже хмёльные напитви и балалайну. Первоначально трупъ пускали въ лодей на воду или зарывали его въ землю, поздебе стали сожигать. На месте сожменія насыпали курганъ (иногда до 3 саженей вышины) и зарывали въ него любимыя вещи повойнива -- его собаву, воня, пищу и питье, а также одну изъ его женъ или рабынь. Въ могилу закапывали горшовъ съ прахомъ. Иногда эти горшки ставили на переврествахъ, на распутьяхъ, вакъ на мъстъ сборищъ "нежити".

## II. НАЧАЛО ГОСУДАРСТВА И ХРИСТІАНСТВА У СЛАВЯНЪ.

Около 850 1050.

§ 15. Романцы, германцы и Византія. — Съ половины 9 в. до врестовыхъ походовъ (об. 850 — 1050) на Западѣ пададо политическое единство, но усиливалось христівнство. Монархів Карла Вел., слишкомъ быстро объединенная, распалась на двъ главимя части: германское племя составило Ивмецкую Имперію, а романское (народы, говорящіе языками, проистедшими отъ латинскато) - Французское королевство. Италія, тоже романская, частью осталась у прицевъ, частью подчинилась папъ. Испанія была наполовину занята арабами, паполовину образовала романскія государства. Въ то же время пало единодержавіе. Пользуясь борьбой въ потомств'в Карла, свизанной съ обычаемъ императоровъ двлить землю между своими двтьми, ленники (§ 10) образовали сильную аристократію, превративнись въ наследственныхъ владетелей съ верховною властью. Они стали называться вассалами или рыцарями, и императоръ-сюзеренома, что означало лишь перваго среди равныхъ. Этотъ политическій порядокъ называется феодализмому. Въ Германіи главные вассалы, или курфюрсты, присвоили себв даже право избирать императора. Феодализмъ развивался темъ быстрее, что врестьяне сами закабаляли себя посредствомъ "ревомендацін", или передачи своей земли рыцарю съ твиъ, чтобы тоть защищаль ихъ отъ повсемъстнихъ разбоевъ. Но въ то же время возвышалась духовная власть паны. Желан управлять всемъ христіансвимъ міромъ, онъ оспаривалъ права государей, не исключая самого римско-ивмецкаго императора; и для этого сочинили "лжедекреталін", или законы, выводившіе панскую власть отъ самого Христа. llana Григорій VII одержаль поб'єду надъ выператоромъ Генрихомъ IV, заставивъ его унизиться передъ собой. По мъръ

усиленія феодализма и панства, пародъ окончательно превращался въ врънестнаго и страдаль отъ тяжкихъ податей. Преобладаніе панства объясняется религіознымъ настроеніемъ Запада: тогда христіанство поглотило всв прежнія понятія: исчезли слъды влассицизма, даже ученые говорили искаженною, или вухонною , латынью и еле понимали древнихъ авторовъ.

Напротивъ, въ Византін самодержавіе достигло крайнихъ размфровъ: оно переходило въ восточный деспотизмъ, воторому подражало и во вившией роскопи. Но внутри государство свльно страдало отъ дурнаго управленія и интригъ: однажды было разомъ 5 императоровъ. Впрочемъ вступивная на престолъ послъ Михапла III (§ 9) Македонская династія п'ясколько обезопасила вифинее положение Византии. Македонцы умфли ловкою политикой возстановлять своихъ враговъ другъ противъ друга. Такъ. Никифора Фока навель на болгаръ русскаго внязя Саятослава, а его преемникъ, искусный полководецъ Цимисхій, разбилъ этого самаго Святослава и погубилъ его посредствомъ печеньговы. Изъ македонцевы замъчателенъ еще Константина Мономах» (Единоборедъ): при немъ произошло окончательное отдъление восточной церкви отъ западной (1053). Въ умственкомъ отношения въ Византия произопло то же, что на. Западъ. И здесь паль классицизмъ. Греческие писатели стали заниматься исключительно религіозными вопросами. Изъ светской литературы процватали только хвастливые хронографы (латописи). образчивомъ которыхъ служить трудъ Георгія Амартола.

§ 16. Вирилъ и Меводій.—Еще важиве этоть періодъ въ неторін славниъ, которые перешли тогда къ государственному быту. Это связано съ появленіемъ у нихъ христіанства. Первоначально опо появилось у ближайшихъ въ Риму и Визавтів славнив. Латнискіе процов'вдиники припести Евангеліе въ чехамъ и хорватамъ, а греческіе — въ сербамъ и болгарамъ. Но его приняли линь немногіе: народь не поняль его, потому что оно проповидовалось не на родномъ языкъ. Настоящее введение христіанства у славянъ совершилось въ 9 в., благодаря братьямъ Кирили и Медодор, которые поэтому и называются ихъ "первоучителями и просвътителями". Они родились отъ знатныхъ греческихъ родителей въ Солума (Оессалоникъ). Такъ вакъ тамъ было много славанъ, то они даже говорили пославански. Кирилъ смолоду предался наукамъ и быль взять во дворецъ, въ говарищи къ императору-ребенку. Его наставникомъ билъ патріархъ Фотій (§ 9). Но Кирилъ пожелаль последовать за своимъ

братомъ въ монастырь, на Олимпъ. Тамъ они не долго спасались. Братья услыхали, что евреи и мусульмане совращають хозаръ въ свою врру, и рынились обратить ихъ въ христіанство. Они не успран въ этомъ, но зато посрати первыя срмена христівнства между восточными славянами, плативними тогда двигхозарамъ (ок. 860). Возвратившись въ Византію, братья задумали перевести св. писаніе на староболгарскій язывъ, который мы называемъ иерковно-сливниским»; тогда это быль равговорный язывъ балканскихъ славинъ; теперь онъ существуетъ въ виде новоболгарского наречія. Съ этою целью Кириль нзобреда славанскую азбуку, названную, въ честь его, кириличей. Такъ накъ у славянъ были только памеви на буквы, въ видв "черть" и "резовъ" на кумиракъ, то онъ заимствовалъ начертание своихъ буквъ изъ греческаго инсьма (частью изъ еврейского и армянского): оттого уставъ, какъ называютъ древпътщее церковно-славянское письмо, очень похожъ на византійское письмо того времени. Кириль и Меводій перевели на болгарскій язывъ самое необходимое для богослуженія и перковнаго устройства. Братьямъ помогалъ кружокъ товарищей и учениковъ изъ болгаръ и мораванъ.

§ 17. Христіанство и государства у южныхъ славянъ, мораванъ и венгровъ. - Менодій прежде всего престиль болгарскаго (§ 5) внязя. Михаила (865), который быль уже подготовленъ въ тому своею сестрой, воспитанною при византійскомъ дворв. Въ то же время Михаилъ сталъ самодержавнымъ: онъ встребиль много бояру (вельможь), которые огранцчивали его власть и не хотвли принимать христіанства. Сынъ его, Симеоно, уже получиль титуль цари и окружиль себя иминостью и леспотизмомъ византійскихъ императоровъ. Онъ былъ грозой своихъ соседей, грековъ и сербовъ, но въ то же время просветителемъ своего парода. Симсонъ получилъ хорошее образование въ Византін: его называли "полугрекомъ и книголюбцемъ". Онъ самъ переводиль священныя винги съ греческаго; вовругь него работали помощники Кирила и Меводія, основатели церковнославинской письменности-Іодина, экзархъ болгарскій, Храбра Черноризець и др. Вскор'в болгары усилились до того, что отложились отъ константинопольского патріарха: возмущенные притвененіями фанаріотовъ (греческаго духовенства), они образовали собственный патріархать. По после Списона превращается развите проевъщения въ Болгаріи, которое замънилось пночествомъ. Надало и православіе, подъ влиніемъ спльной севты пона Боюмила, который распространиль восточное манихейство, или учение о двухъ началахъ — о Богь и Дъяволъ. Въ то же время византійцы призвали противъ болгаръ сначала венгровъ, потомъ русскаго князя Святослава. Затемъ императоръ Василій Болгаробоецъ нанесъ имъ страшное поражение, ослъпилъ 15 т. ихъ воиновъ и присоединилъ Болгарію въ Византіп (1019). Греви владели болгарами более 150 л. (до 1186). — Въ одно время съ болгарами приняли христіанство изъ Византія сербы и хорваты (\$ 5). Сербы сохранили восточное православіе; но хорваты, черезъ ижсколько льть, перешли въ католичество. Хороаты спачала составляли блестищее государство: ихъ внязья приняли титуль царей; они владали даже итальянскими городами въ Далмаців, изъ-за которыхъ удачно воевали съ Венеціей. Но ов. 900 г. хорватское царство исчезло, подъ ударами венгровъ. Сербы долго вели ожесточенныя войны съ греками и болгарами. Но такъ какъ у нихъ господствовали междоусобія среди многихъ жупановъ, то они подчинались сначала Болгаріи, а послъ ен падеши-Византіи. Наконецъ ок. 1050 г. имъ удалось образовать прочное государство, съ Мыханлом во главъ, воторый приняль титуль царя.

Тогда же выдвинулись западные славяне. Сначала объединились славане Моравін и западной Венгріи. Ихъ умный и решительный кинзь. Ростисласт, уничтожиль гисть немпевь и лативскаго духовенства: онъ призвалъ Кирила и Меводія (862), которые обратили въ православіе мораванъ. Нъмецкое духовенство должно было бъжагь. Оно пожаловалось папъ на братьевъ-проповъдниковъ. Напа призвалъ ихъ въ Римъ, но они оправдались; и Меводій, поставленный въ епископы, возвратился въ Моравію, а Кирилъ остался пновомъ въ Римв, гда вскора умера. Менодій еще лать 15 работаль нада просвъщенимъ мораванъ; но враги не переставали преследовать ero. Ilana запретиль ему служить на славнискомъ язикъ, а измиы снова завладъли мораванами, взявши въ пленъ и осленивъ Ростислава. Потериввъ много обидъ отъ латнискаго духовенства, Меводій умеръ въ церкви, среди бес'єды со своей паствой. Моравія же дошла до высшаго процвитанія при племянники Ростислава, Сантополим, воторому добровольно подчинились чехи и даже славяне, живше въ Саксоніи. Но это большое парство, остановившее-было натискъ пъмцевъ, нало по смерти Святополва (ок. 900), подъ напоромъ измцевъ, призвавшихъ въ себъ на помощь венгровъ. - Тогда венгры, съ Арнадомъ во главъ,

только-что были отброшены болгарами, противъ которыхъ призвала ихъ Византія съ юга Россіи (\$ 7). Они уже не возвращались назадь, а бросились на северъ и разрушили державу Святополка, а за нимъ и хорватское царство. Венеры парушили цельность славянства, разбили его на западную и южную ветви. Западная вътвь, потерявь связь съ Византіей, должна была подчиниться ивменкому и католическому вліннію. Тому же вліннію поднали венгры: они скоро стали осёдлыми и приняли католечество при король Стефинь (ок. 1000). Ивмецкій феодализмъ (\$ 15) пропикъ и сюда и ослабилъ власть короля. Венгерскіе манаты (вельможи), опираясь на католическое духовенство, закрепостили народь. Благодаря тому же духовенству да раздорамъ среди магнатовъ, немцы захватили торговлю и промышленность въ городахъ и обратили Венгрію въ вассальное воролевство Ивменкой имперіи.

§ 18. Христіанство и государство у чеховъ и поляновъ. — Менодій усикль присоединить къ православно и чеховъ. Опъ оврестиль князи Боривов и его жену Людмилу, прославившуюся своимъ благочестіемъ. Но вскор'в у чеховъ возобладало влінніе памдевъ: при внука Боривов, Вичеславъ, они обратились въ ватолицизмъ. И сюда пронивъ немецвій феодальный духъ: четскіе воеводы (вельможя) постоянно устранвали козни противъ князей, Съ ихъ помощью, Вичеславъ, любимый народомъ за благочестие. быль убить собственнымь братомь, Болеславомя. Народь првзналъ Вячеслава святымъ: его ликъ изображали на хоругвяхъ. Чехи почитають его "патрономъ чешской земли" и до сихъ поръ называють свое государство "короной св. Вацлава". Болеславъ подавилъ могущество воеводъ в утвердилъ самодержавіе. Чехія стала сильнымъ государствомъ и присоединила въ себъ мораванъ и словаковъ.

У полниовъ христіанство явилось стольтіемъ позже, чемъ у чеховъ, при внязф Мечиславь I (965). И здесь опо послужило основой для самодержавія. Прееминки Мечислава, три Болеслава — Храбрый, Смелый и Кривоустый — были сильными государями; Болеславъ Храбрый пріобрват даже королевскій титуль. Въ эту блестящую "эпоху Болеславовъ" (1000-1139) Польша объединила лашскіе народцы (\$ 5): ея границы простирались до Эльбы, Балтики, Вислы, Карпать и Богемін. Поляви даже пытались присоединить чеховь, воторые говорили однимъ языкомъ съ ними. Тогда же начались связи поляковь съ русскими: многіе изъ ихъ королей родинлись съ

нашими внизьями и ходили на Волынь и въ Кіевъ, вмѣниваась въ ихъ вичтренийя двла; русские князья отвичали имъ темъ же и ходили далеко на съверъ по Вислъ. Впрочемъ черезъ эти связи въ Польшу проникало лишь слабое византійское вліявіе. Гораздо сильнъе было вліяніе нъмцевъ, благодаря католинизму, Въ Польшъ было даже пъмецвое духовенство, подчиненное маглебургскому архісинскону; а города были занаты измцами да еврении. Польскіе короли подражали императорамь въ устройствъ своего двора и войска, призывали измецкихъ чиновниковъ, женицсь на измецких внажнахъ. У Болеславовъ быль пышный дворъ, во главъ котораго стояли правители дворца и севретари — воеводы и канцлеры. Страною управляли королевскіе служители-паны, жившіе въ заменхъ; и имъ должим были подчиниться потомен родовыхъ старшинъ - шляхта или выпарство. Кметь (врестынина) быль забренощень за панами и плактой, которымъ вороль раздавалъ землю за военную службу. Короли тавже щедро одаряли духовенство, которое было ихъ главною опорой и усилилось до того, что архіенисковъ гийзненскій ван примасъ сбросилъ съ себя зависимость отъ Магдебурга. Такъ образовалась светская в духовная аристократія, подобная немециинь феодаламъ. Подконецъ короли уже начали бороться съ нею, но неудачно. Въ то же время народъ сталъ возставать противъ пановъ и жечь ихъ добро. Возродилась и старая вражда между Великою и Малою Польшами, съ ихъ столицами Гифзиомъ н Краковомъ. Польша стала распадаться, утратила Галицію, словаковъ и мораванъ; Поморье, хотя и принадлежало ей до Эльбы, по сохранало своихъ князьковъ.

§ 19. Начало государства у восточныхъ славянъ. Первые руссије инязья.—Позже всехъ образовалось государство у славянъ восточныхъ. Началомъ его должно считать появленје въ Новгороде и Кјеве варажской дружины (§§ 8 и 11). Вараги наложили дань на новгородцевъ, кривичей и финновъ; но эти племена. соединившись вмъстъ, прогнали ихъ за море. Однако между союзнивами пошли такія усобицы, что "возсталъ родъ на родъ", и опи ръшным признать въ себъ внязя для водворенія "правды" (§ 11). Новгородскіе послы явились въ варагамъ-руси (§ 8), которыми правиль Рюрикъ съ двумя братьями, и свазали ямъ: "земля наша велика и обильна, но порядка въ ней иётъ; придите княжить и владъть нами". Русские князья пришли со своими дружинами (862). Вскоръ младшіе братья умерли, а Рюрикъ утвердился въ Новгородъ. Онъ

уже вовсе не походиль на мирнаго родоваго старшину-вназа (§ 4). Это быль государь-вилзь и вонтель. Рюрикъ все время боролся съ сосъдями и даже съ новгородцами, которые возстали подъ рувоводствомъ Вадима Храбраю. Онъ распространилъ своя владенія отъ Ладоги до пределовь козаръ у верховьевь Волга и до волока, отделявшаго Западную Двину отъ Дивира. Онъ раздаваль земли своимъ дружинникамъ или вняжимъ мужамъ, размежевывая ихъ веревкой на "верви" или волости. Но варяговъ, этихъ бродячихъ купцовъ-воиновъ, искавшихъ лучшихъ торговъ и добычи, манилъ въ себъ Кісоз 1). Этотъ украйный тородъ восточнаго славянства, на рубежъ хозарскаго царства, утопавшій въ южной зелени садовъ, омывавшихся тогда глубокимъ и шировимъ Дибиромъ, былъ ключемъ въ совровищамъ византійской торговли и службы. Къ нему уже типули нарочитые жоди всёхъ славянсвихъ городовъ; и въ немъ уже кишели предпримчивые варяжскіе находинки (§ 11) не меньше, чамъ

<sup>1)</sup> Призагаемый планъ изображаеть изыческій Кісвъ. Посреднив, на правочъ, западномъ берегу Дивира, на Кіевой Горв, которая отділялась отъ сосвіднихъ колмовъ глубокими оврагами, обозначенъ Кыссъ градъ или «градокъ Кія». Онъ имълъ не больше версты въ окружности и быль обиссень частоколомъ и оконами (§ 4). Въ немъ помъщалось жилище первыхъ иназей, на Двори Теремномъ; а поляв стояль иступавъ Перуна.- Ва западной сторонь били Софійскіе Ворота, виходажийе на мость черезъ опрагъ, за которымъ тянулось поле съ огородами. Но полю вились дорога въ Балюрида, по направлению къ речев Либеди, где Владимиръ пострових теремъ для Рогинди. - Къ свиеру отъ Кіева тянутся колим Шековища в Вышторода, гда находились древиващие поселки славана. Дорога на нима проходвза по ряду овраговъ, по когорымъ сбъгали къ Двъру мяогіе ручьи в ръчка Кыника. Между дорогой и Дивиромъ разстилались похрытил бологами и явсомъ визменности *Подолье* и *Оболовье*, которыя теперь примикають къ рама, а тогда онивались рачкой Почайной, впадавшей въ Дивиръ подъ Кіевой Горой, гда накодился перевозь Кія. Это быль пустырь: тольно на Оболоньй, гда эсленали элеминя пастбища, стояло ванище Волоса (§ 14), а ноближе из городку танжесь из жіст церковь св. Ильи. - Къ югу отъ Кіева также тянутся холим по берегу Дивира. Опи были покрыты дівственнымъ лісомъ, а овраги между нами представляли почти непроходимыя дебри. Здась, подъ самымъ городомъ, находилось Персепичное (теперь Прещатикь) — больной пасистый оврагь, гда быль вняжій "ловья акарей в итицъ. Черезъ него, но нескамъ и дебрямъ, извивался путь из неченатамъ, на вогозапидъ, и шла, прямо на югъ, дорога въ сельцо Берестовое, гдъ любилъпрохлаждаться літона Владимірь на своема княжема дворів, в теперь ваходится Лавра. Передъ Берестовимъ, надъ берегомъ Дифира, возвишались два холма: однив називался Аскольтовой Минлий, другой Угорьскими урочищемъ, въ память одного изъ упоминутыхъ выше нияжихъ мужей и венгровъ (§ 7). Тугъ же, у самагст берега рани, гинулись "варяжскія пещери": это — первобитими убажища предвог RICHARHL.



на другомъ концѣ пути въ греки — въ Новгородѣ. Викингие могли обойтись безъ Кіева — и уже на зарѣ русской исторій началась борьба изъ-за него, которая долго сплеталась съ кня жескими усобицами. Она открывается при Рюрикѣ набѣгом двухъ "мужей". Аскольда и Дира, которые ушли изъ Новгород со своими товарищами и занали Кіевъ, гдѣ и остались вняжить Оттуда варяги, въ числѣ болѣе 10 т. человѣвъ, совершили первы набѣгъ на Царьградъ (865), на 200 большихъ лодкахъ съ на русами. Здѣсь Русъ "нажила себѣ славное имя": оно впервыбыло записано тогда въ хронографахъ. Возвратившись, она при несла съ собой еще первын сѣмена христіанства: надъ могило Аскольда была поставлена церковь.

Между тъмъ умеръ Рюрикъ, оставивъ новорожденнаго сына Игоря, на рукахъ своего родственника, Олега (Helgi), кото рый и сталь квяжить. Но и Олегу не сиделось въ Новго родъ. Собравъ свою дружину и присоединивъ въ ней сле ванское и финское ополчение, онъ отправился на югъ пово рить новыя земли. Упичтоживъ Аскольда и Дира посред ствомъ хитрости, Олегъ сталъ вняжить въ Кіевъ. Опъ за нялся покореніемъ окрестныхъ илеменъ (§ 6) — древлянъ, съве рявъ, волынанъ, угличей, и заставилъ ихъ, также какъ новгород цевъ и кривичей, платить дань. Олегъ построилъ много городов н острожност, особение на югь, на границь со степью, гл проходили тогда угры. Владвнія Олега, или Русь, обнимал тогда всю водную систему отъ Балтиви до Дивировскихъ поро говъ. Кіевъ сталъ са столицей и быль названъ "матерыю горо довъ русскихъ". Олегъ былъ первымъ "наряднивомъ" (устрог телемъ) русской земли. Онъ явился подъ Царыградомъ съ общир ными силами уже объединенной Руси, побъдиль гревовъ и за влючиль съ ними очень выгодный договорь (912). Предание сохранившееся даже въ Скандинавін, назвало его "въщимъ н сложилось поэтическое сказаніе о его смерти. Его преемника Июрь (Ingvarr), человъвъ безкаравтерный, быль менже счастлива При немъ на югѣ ноявилось "ндолище поганое" — *печеным* (§ 7) воторые разрушили хозарское царство и, расположившись от Дона до Дунан, стали тревожить кіевлянь. Походы Игоря под Царыградь были пеудачны. Его суда были истреблены "грече скимъ огнемъ", который византійцы бросали изъ трубъ. Ом ваключиль съ греками договоръ, менве выгодный, чвиъ Оле говъ. Подвластныя Игорю племена платили ему мало дани, его дружина была бъдна. Она даже нанималась на службу в гревамъ, дралась въ Малой Азін и Италіи, грабила берега Каспійскаго моря, и по Курт заходила внутрь Закавказья, гдт опустопила городъ Бердаа. Наконецъ дружина побудила Игоря вдти за большою данью; но угнетенные поборами древлине, руководимые своимъ старшиной-княземъ, Маломъ, убили его. Сынъ Игоря, Святославъ, былъ еще ребенкомъ, когда погибъ отецъ. Правленіе перешло въ его матери, Ольнъ (Helga).

Ольга была псвовитянка, вняжескаго варяжскаго рода, одаренная здравымъ смысломъ, изобрътательностью и твердою волей. По обычаю родовой мести, она должна была наказать древлянъ ва смерть мужа; притомъ надо было поддержать новую власть государя-внязи. Ольга частью насмёнлась надъ знатнёйшими мужами древлянъ, частью сожгла ихъ и законала живими въ землю. Затемъ она овладела Коростенемъ (§ 6) и обложила жителей тяжелой данью; часть древлянь быда принесена въ жертву, при тризни на могили Игоря. Ольга старалась ввести хорошее управленіе. Она назначила уставы и уроки (повивности) и устроила новые погосты (§ 11)—въ смыслъ мъсть, гдъ она останавливалась творить судь и распредълять урови; уважая, она оставляла здвеь вняжаго приващива, мічна. Такъ погосты сделались средоточісмъ управленія. Ольга объездила всю русскую землю, везде оставивъ по себъ благодарную память: болье 100 льть спусти, въ Псков'в показывали ся хозяйскія сани. То была уже государыня цвлой Руси, а не глава отдельнаго иземени или варижской дружины. Сынъ ен носиль уже славянское ими, хотя былъ вивингъ въ душв, а главными помощнивами Ольги въ управленів были все еще вариги. Во времена Ольги въ Кіевъ уже прививадось христіанство: была даже церковь св. Ильи; часть Игоревой дружины присягала на вреств. Устроивъ свою землю, Ольга вадумала креститься, и не нижче, какъ у самого греческаго патріарха. Она отправилась въ Царьградъ съ большою свитой и торговимъ караваномъ. Ее долго не пускали на берегъ. Однаво она поступала такъ искусно, что не только приняла христіанство, но врествымъ отдомъ ея былъ самъ императоръ. Вскорф по возвращенін домой, Ольга передала правленіе своему сыну, Свитославу.

§ 20. Святославъ. Ярополнъ. — Воспитанный варижскою дружиной. Святослав не полодилъ на наряднивовъ Руси — на Олега и Ольгу. Это былъ витивь, грозный даже съ виду. Онъ былъ средняго роста, широкоплечъ; голубые глава его смотръли сурово изъ-подъ нависшихъ бровей; подъ приплюснутымъ но-

сомъ торчали длинище усы: на бригой головъ врасовался влокъ волосъ, въ знавъ его благороднаго происхожденія; въ правомъухъ висъла серьга съ жемуужиной. Безстрашный, рыцарственный вонтель. Святославъ не любилъ нападать врасилохъ: всегда посилаль сказать врагамъ- "иду на васъ". "Какъ барсъ", онъ носился повсюду на своемъ боевомъ конт; спаль на голой земль, положивъ подъ голову съдло; ълъ конину, изжаривъ ее на угольяхъ. Тавъ навъ восточные сдавяне уже были поворены, то Святославъ ходилъ на финновъ и разорилъ Великіе Болгары, Саркелъ и Итиль (§ 7). У Азовскаго м. онъ побилъ кочевнивовъ, ясов и косоюв. и взялъ ихъ городъ, Тмутаракань (фанагорія, § 9). Затемъ Сватославь, получивъ большую сумму съ гревовъ, двинулся, съ 60 тысячами вонновъ, на помощь въ нимъ противъ болгаръ (§ 15). Опъ тысичами сажалъ болгаръ на воль, покориль всю ихъ землю и остался жить въ Переаславив, на нижнемъ Дунав. Между твиъ въ Кіеву подступили печенвин; Ольга, затворившись тамъ съ внувами, послала -звать сына домой. Святославь вернулся. Не успъвь поздороваться съ своими, онъ ударилъ на врага и загналъ его далеко въ степь. Въ это время умерля Ольга, и Святославъ снова отправился въ свой любимый Переяславецъ. Но Іоаннъ Цимискій не желалъ его сосъдства: онъ возбудиль болгарь въ возстанію и присладъ въ нимъ на помощь свои корабли на Дунай. Святославъ заперся въ Доростолъ (\$ 5). Русскіе удивили враговъ своими отчаниными выдазками, но должны были слаться отъ голода. Заключивъ миръ съ греками, Святославъ принужденъ быль вернуться домой: по у дивировскихъ пороговъ его стерегли печенвин. Они поразнан русскихъ и убили Святослава; черенъ его они обделали въ зодотую оправу и пили изъ пего на своихъ пирахъ.

Отправляясь въ послъдній разъ на Дунай, Святославъ разділиль свою землю между сыновьнии: старшему, Ярополку, даль Кієвь, Олегу—древлянь, а въ Новгородъ послаль младшаго, Владиміра, мать котораго была рабыня изъ славяновъ. Это разділеніе вызвало междоусобія. Ярополкъ возсталь на Олега и убиль его, затімь взяль Новгородъ, откуда Владимірь біжаль въ варичимъ. Туть впервые упоминается еще одно варяжское княжество—Полоцкъ. Оно было основано незадолго нередъ тімь викингомь Ресвольдомь (Ragnvaldr). Ярополкъ осоюзился съ Рогвольдомъ и уже быль помольлень съ его дочерью, Ромподой (Ragnheidr), какъ идругь явились послы изъ Новгорода просить ея руки для Владиміра. Рогийда отвібала, что не кочеть быть женой сына рабыни. Тогда разгиванный Владиміръ, набравшійся храбрости и предпріничности въ Скандинавіи, бросился на Иолоцкъ, перебиль всю семью Рогивды и насильно женился на ней. Рогивда ненавидбла Владиміра, и онъ долженъ быль отослать ее на родину съ сыномъ, Изяславомъ. Впоследствій Владиміръ хотель выдать ее замужъ за своего боярина, но гордая скандинавиа постриглась въ монахини. Съ техъ поръ Полоцкъ сталь непримиримымъ врагомъ Кіева. Разгромивъ Полоцкъ, Владиміръ двинулся на Ярополка, который вышель въ брату для примиренія, но быль убить. На Руси спова водворилось единодержавіе.

§ 21. Владиміръ Святой. — Насколько Ярополкъ, восинтанный Ольгой, быль христіанинь въ душь, подобно многимъ варигамъ, настолько же Владиміръ, сынъ славянки, билъ суровый язичений. Его диди по матери, Добрыня, вичиный ему, что онъ утвердится, только опираясь на язычинковь противь христіанъ, которыхъ было уже тогда не мало въ Кіевъ. Прежние князья, вообще подпадавине вліянню Византін, были равнодушим въ славянскому язычеству: они держали его идоловъ голько на внажемъ дворъ. Владиміръ же поставиль ихъ по городамъ: между прочимъ въ Кіевф красовался большой деревинный Перунъ, съ серебряной головой и золотыми усами. Изманики стекались въ истуванамъ съ женами и детьми и стали приносить человъческія жертвы. Одпажды жребій паль на сыпа одного варига-христіанина. Но опъ объявиль язычникамъ: "ваши боги-не боги, а дерево, сдъланное руками человъческими; не дамъ своего сына бъсамъ". Толна умертвила несчастнаго, вижств съ сыномъ: то быля первые мученики христіанства на Руси; и ихъ примеръ стойкости убъжденій, запечатлівнный кровью, должень быль глубоко подійствовать на всехъ. Но покуда Владиміръ быль язычникомъ и по жизни. У него было много жень, въ томъ числе вдова брата, Онъ любилъ воинственные набъги. Его окружала отважная дружина богатырей, воспатыха народома (§ 14). Это уже была не варяжская, а славянская дружина. Владиміръ, воспитанный славяниномъ Добрыней, не любилъ вариговъ. Утвердившись въ Кіевв, онъ отпустиль свою варяжскую дружину въ Византію и просиль императора не пускать назадъ этого буйнаго народа. Владиміръ боролся съ печенъгами, усмирилъ возставшихъ вигичей и радимичей (\$ 6), ходиль на вамскихъ болгаръ. Но ему не дегко было бороться съ этимъ богатымъ народомъ. Разсмо-

Между тамъ язычество все падало. Славянинъ былъ въротериимъ и гостеприимо принималь купцовъ всъхъ исповъданій. При Владимір'в въ Кіев'в были еврен, магометане и хрястіане (греки и даже пемцы). Выборъ одного изъ трехъ единобожныхъ "законовъ" обусловливался для русскихъ ихъ теографическима положениема, ихъ торговыми связями съ Византіей. воторая притомъ, по своему умственному превосходству, имала на нихъ особенное влінніе. Отгого уже при Аскольдів, въ особенности же при Игор'в и Ольг'в, встр'вчаются христіане среди нашихъ пословъ и купцовъ. Святославъ привезъ греческую мопахиню въ жены своему сыну, Прополку; а когда опъ былъ въ Болгарін, его дружинники переженились на плинныхъ болгарвахъ. Затемъ русские столкпулись съ западными славяними, которые были уже христіанами. Въ то же время слабъли связи съ языческимъ варяжествомъ: Владиміръ прогналъ варяговъ въ Византію; и въ числе его женъ были гречанка, болгарка и чехиня. Сверхъ того, онъ понялъ, что язычеству не устоять въ борьб'в съ христіанствомъ. Нарочитые люди сов'втовали ему принять греческое православіе, указывая на приміръ его бабки. Ольги, которая была "мудрайшая изъ людей". Но тогда у русскихъ возгорелась война съ греками на Таврическомъ полуостров'в (Крымъ), часть котораго была присоединена Святославомъ при покоренін хозаръ. Владиміръ осадилъ сильный Корсунь (\$ 9) и даль объть креститься, если онь надеть. Однив грекъ, изманника, помога Владиміру овладать крапостью — и князь отправиль въ Константинополь пословь съ предложениемъ мира и съ требованіемъ руки греческой царевны Анны. Анна отвівчала, что не можеть выйти за язычника. Тогда Владиміръ изъявиль готовность вреститься. Царевна, считавшая русскаго винан варваромъ, въ слезахъ прибыла въ Корсунь съ своими священвивами, которые и оврестили Владиміра, подъ именемъ Василія. Владиміръ возвратилъ гревамъ Корсунь и построилъ въ немъ цервонь. Вмѣсто дани, онъ взялъ мощи св. Клямента, иконы и церковную утварь да нѣсколькихъ священниковъ, въ

томъ числъ перваго русскаго митрополита, Мидаила.

§ 22. Христіанство при Владимірѣ и его смерть. Возвратившись въ Кіевъ. Владиміръ крестиль свою семью и приближенныхъ; затъмъ велълъ истребить идоловъ, а Перуна привизать въ хвосту лошади и стащить въ Днфиръ. Княжьи приставниви колотили истукана палками, приговаривая: "много ты влъ и пиль. Перунище, будеть съ тебя!" Толна ридала, но не застуивлясь за идола; а среди нея ходиль, въ сопровождении самого князя, митрополить съ попами и проповедоваль слово Божіе. На другой день, по приказу внязя, на берегу Інфпра собралась огромная толпа, чтобы принять врещеніе. "Еслибъ это не было добро, князь и бояре не приняли бы", говориль народь. Всв вошли въ реку; матери держали на рукахъ младенцевъ. Такъ крестились Русь (988). Владимірь быль ревностнымъ христівинномъ. Онъ принялся строить храмы на мъстахъ прежнихъ гребиндъ; в тамъ. гдв пали наши первомученики (§ 21). соорудиль каменную церковь Богородицы, въ которой поместиль всю корсунскую святыню. На ея содержание князь опредвлиль десятую часть своихъ доходовъ: оттого она названа Десятинною. Для распространенія христіанства на Руси Владиміръ разослаль по городамъ своихъ 12 сыновей съ дружинами и попами. Такъ образовались первыя епархін, подчиненныя кісискому митрополиту, который поставлялся греческимы натріархомы нап превовъ или болгаръ. Чтобы создать образованныхъ поновъ. Владиміръ браль мальчиковь изъ дучнихъ семействъ и отдаваль ихъ въ школы, къ ужасу рыдавшихъ матерей.

Христіанство распространалось медленно, по великому водному пути нав Кіева въ Новгородъ. Новгородцы овазали особенное сопротивленіе: подстр'вваемые волжномъ, прозваннымъ за краснорічіе Соловьемъ, они разрушили домъ Добрыни, присланнаго крестать ихъ, и убили его жену. Съ помощью тысяцкаго Путиты, Добрына разбилъ новгородцевъ и сжегъ часть города: язычниковъ насельно потащили къ Волхову креститься. Долго потомъ новгорозцамъ ділали такой упрекъ: васъ Путята крестилъ мечемъ, 
а Добрыни огнемъ". Но христіанство глубоко вкоренялось въ
сердцахъ новообращенныхъ. Самъ Владиміръ сталъ ревнителемъ 
книжнаго ученія, бросиль охоту и сділался до того кротокъ,

что утратилъ всю свою былую предпріимчивость и ретивость. Чтобы избъжать войны, онъ отдаваль своихъ сыновей печенъгамъ въ заложниви: а дома даже боялся казнить разбойниковъ. Когда епископы представляли ему, что въ Греціи ихъ навазывають смертью, онъ отвъчаль: "боюсь гръха". Владимірь сталь хорошимъ семьянивомъ, и хотя попрежнему любилъ пиры, во ими сопровождались уже не вровавие набъги, а церковныя праздпества, что заменяло, въ глазахъ народа, изыческім тризны (§ 14). На дворъ милостивато веязя толиились, вромъ дружины, бъдняки, которымъ раздавали деньги и одежду; а вто не могъ придти но старости или болъзни, тъмъ развозили на повозкахъ медь и съвстные припасы. Христіанство произвело перевороть и въ политикъ Владиміра: опъ заботился о внутрениемъ порядкъ и безопасности и лишь оборонялся оть печенъговъ. На рубежахъ степи (по рр. Десив, Суль, Трубежу, Роси и Стугив) вытигивались линіи острожскова, соединенныхъ частоколомъ и валомъ, остатки котораго явственны и теперь. Тамъ и сямъ изъ нихъ выростали города. Владиміръ заселяль ихъ станицами (отрадами) стойвихъ "верхнихъ воевъ", т.-е. съверныхъ людей, преимущественно новгородцевъ.

Конець жизни Владиміра быль омрачень распрями въ его семьв. Старшими сыновьями Владиміра были — сынъ гречанки, Сонтополка, занимавшій Туровскую область, и сынь Рогибды, Ярослава, сиденшій на Новгороде; по любимыма его сыномъ быль вротей и благочестивый Борисз (оть Анны), которому онъ назначилъ Ростовъ. Всё думали, что Владиміръ хочеть отдать сыну христіанки, рожденному въ христіанствъ, Борису, "старшій", "великовняжесвій" столь кіскскій; но Святополкъ решился завладеть насильно Кіевомъ, съ помощью Болеслава Храбраго (\$ 18), на дочери котораго онъ былъ женать. Владиміръ узналь объ этомъ и одно время держаль сыпа въ тюрьмъ. Затвиъ ему пришлось бороться съ Ярославомъ. Это быль достойный сынь Рогивды, твердый, разсчетливый, предпримчивый, хотя гефвицй, запальчивый, неврасивый и хромой. Его поддерживала жена, Ингагерда, падменная дочь шведскаго короля. За Ярослава стояла вся "верхиня земля": вавъ главные представители язычества и варяжества, новгородцы пенавидели кіевлянъ, перебивавшихъ у нихъ первое место, н Владиміра, который увеличиль дани и браль съ нихъ много воиновь для защиты южной Руси. Ярослявь призваль свёжихъ варяговъ изъ-за моря и отвазаль отду въ дани. Владиміръ сталь

собирать войско противъ сына, но заболёль и умеръ (1015). Личность Владиміра глубоко врёзалась въ намяти русскаго народа. Это самый ясный и крупный путеводный столбъ въ заревихъ сумеркахъ нашей исторін. Въ немъ впервые воплотилось сознаніе національнаго единства. Народъ возлюбиль его за то, что онъ любиль его всего, отъ Ладоги до Кіева и Волги; за то, что онъ былъ его рачительнымъ нарадникомъ; за то, что не увлекансь заморскими походами, онъ обороняль его оплотами отъ вдолица поганаго, первый отчеканилъ всерусскую монету, наконецъ озарилъ всю Русь единымъ свётомъ христіанства. Народная порзія назвала его Краснымъ Солнышкомъ; церковь величаеть его Равноапостольнымъ. Въ глазахъ массъ онъ былъ такимъ уже въ слёдующемъ поколёніи, хота лётопись именуеть его Святымъ лишь съ 1254 г. Мощи его храпатся частью въ Печерской Лаврѣ, частью въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ.

§ 23. Святополнъ I Окаянный и Мстиславъ Тмутарананскій. Кавъ на скрывали вісилине смерть Владиміра, поджидая 26-лфтняго Бориса, который быль тогда въ походе прогивъ печенъговъ, злой и хитрый Святополиз I провъдаль о ней и немедленно явился въ Кіевъ. Онъ ласкалъ вісилянъ и раздавалъ имъ подарки, а тайно посладъ своихъ мужей убить Бориса. Кіевляне холодно отвъчали на его милости, а дружина Владиміра предложила Борису винжение. Но тоть распустиль свое войско, сказавъ: "не подниму руви на старшаго брата; онъ мив вивето отца". Убійцы застали Бориса у р. Альты и произили его коньями въ то время, какъ онъ пълъ заутреню въ своемъ шатръ. Заткив Святопольв коварно умертвиль единоутробного брата Борисова, Гльба, который правиль Муромскою областью. Борисъ и Глебъ причислены къ лику святыхъ: по выражению современнивовъ, "ихъ кровью благословилась земля". Святополва же народъ назвалъ Окаянныма. Проповедники долго указывали квязьямъ на эти примъры святости съ одной стороны и злодвиства — съ другой.

Святополвъ думалъ погубить и остальныхъ своихъ братьевъ, но встрътилъ сильнаго противника въ лицъ Ярослава. Получивъ изъ Кіева въсть отъ своей сестры, Преславы, о злодъйствахъ Святополва, новгородскій князь созвалъ въче и, утирая слезы, просилъ у народа помощи. Собралась большая рать изъ новгородцевъ и вновь панятыхъ варяговъ, до 50 т. человъкъ, и двинулась на ладьяхъ внизъ по Днъпру. У Любеча Святополкъ, застигнутый врасплохъ, былъ разбитъ и бъ

жаль въ Польшу; но всворъ овъ вернулся съ большимъ войсвомъ, которымъ предводительствоваль самъ Болеславъ Храбрий. Прославь, разбитый наголову, должень быль бъжать изъ Кіева. гав поляви стали буйствовать, вавъ завоеватели. Мевляне возстали, и Болеславъ посившилъ возвратиться домой. Поляви увезли съ собой совровища вісвлянь и увели много планинковъ въ рабство. Болеславъ захватилъ бояръ заложнивами и сестру Ярослава. По дороги онъ взяль назвлы Червонную Русь (\$ 21). Между тамъ Ярославъ, вернувшись въ Новгородъ, собирался бъжать за море. Но повгородцы, знавшіе, что побъда Святополва была бы погибелью ихъ свободы, разбили его челны. Они заставили его напять свёжихъ варяговъ и снова идти на Кіевъ. Святополяъ бросился въ степи и привелъ своихъ лютыхъ союзниковъ. У Альты, гдв погибъ Борисъ, столкнулись сили славянскаго ствера и юга съ ихъ приспешнивами - варягами и печенъгами. "Верхніе вон" опять показали свою превосходную криность. Полчища Святополка были разсвяны, после жестовой стан, длившейся цтый день. Самъ Оваянный, весь израненый, бъжаль на западъ и умеръ гдъ-то на дорогъ.

Ярославь I "чтерь поть со своею дружиной" и связ княжить въ Кіевъ. Но у него былъ опасный соперникъ, брать Мстислаев Тмутараванскій, сынъ скандицавки Адели, которому досталась самая далевая и дивая страпа, населенная свирвными вочевнивами. Къ нимъ подходилъ и киязь, напоминавшій своего удалого дізда, богатырь съ налитимъ кровью лицомъ и большими трозными глазами. Онъ любиль битвы, слыль непобёдимымь; мирное время проводиль въ нирахъ съ своею дружиной, для которой не жалвав ни добра, пи питій, ни брашна. Метиславь разрушиль царство крымскихъ хозаръ и взялъ въ плёнъ самого кагана. Потомъ опъ сталъ ходить на прикубанскихъ косоговъ, квизь которыхъ, Редеда, великанъ и силатъ, былъ заръзанъ имъ на поединкъ. Мстиславъ требовалъ, чтобы Ярославъ подвлиль съ нимъ землю. Прославъ не согласился. Тогда Мстиславъ собралъ войско изъ восоговъ и хозаръ в захватиль Черниговъ. Ярославь вызваль изъ-за моря варяговъ, по быль разбить и вторично бъжаль въ Новгородъ. Однаво Мстиславъ не хотълъ нарушить права старшинства. Онъ посладъ свазать брату: "ты старшій, садись въ своемъ Кіевѣ, а за мной пусть останется эта сторона", т.-е. въ востоку отъ Дибира. Ярославъ согласился. Съ техъ поръ превратились усобицы. Черезъ 10 л. погибъ на охотв Мстиславъ, върный союзникъ Ярослава, не оставивши наследниковъ, и Ярославъ сталъ единодержавнымъ.

🛊 24. Ярославъ І. — Въ теченіе 20-літняго вняженія, Прославъ I почти не переставалъ воевать. Онъ прошелъ въ глубину Литвы и наложиль на нее дань "лыкомъ и въниками"; затьмъ пріобрель Чудское оз. и построиль тамъ Юрьевз (впоследствін Дерить), въ честь своего христіанскаго имени, а на Волев основаль Ярославль. Изъ этихъ крепостей русскіе ходили до ю. Финляндін и Желюзных в Ворот (Устьемеольски). Прославь ограждаль Русь оть набъговь диварей постройной украпленій и заселеніемъ пустынь и покончиль съ печенісами, жестоко разбивъ ихъ подъ ствиами Кіева. При пемъ былъ совершенъ посавоній походъ на Византію. Онъ быль неудачень. Вследствіе греческато отня, бури и раздоровъ между варягами и славянами, погибла почти сто-тысячиля армія, причемъ греки ослівцили множество планциковъ. Ярославъ заключилъ "вачный" миръ съ греками и женилъ своего любимато сына, Всеволода, на дочери Константина Мономака (§ 15). Ярославъ особенно любиль спошенія съ Западомъ. Его сыповья были женаты ва королевияхъ англійской, греческой и польской; его дочери были за воролями венгерскимъ, французскимъ и норвежскимъ. Ярославъ приотилъ у себя изгнаннаго порвежскаго короля со всемъ его семействомъ, дътей англійскаго вороля, венгерскихъ принцевъ и другихъ знатныхъ выходневъ, особенно шведовъ, желавшихъ послужить Пигигердъ (§ 22). Оттого слава Россія пропла тогда по всей Европф, "даже до Гима", в Червонная Русь была возвращена съ помощью въмецкаго императора. Прославъ относится въ числу "наридниковъ" русской земли, установителей государственнаго порядка. Онъ уже принадлежаль къ поколенію "ученому покнижному". Владиміръ только слушалъ чтеніе, а Ярославъ самъ читаль и зачитывался по почамъ, даже переписываль вниги. На вняжемъ дворъ образовался цълый кружокъ, который читалъ, переводилъ съ греческаго и переписываль болгарски книги. Такъ возникло первое книгохранилище на Руси, при храм'я св. Софін; а въ Новгород'я было основано училище на 300 мальчиковъ. Прославъ былъ счень благочестивь: онь даже вырыль кости своихъ двухъ дядей-язычниковъ и окрестиль ихъ. Повсюду, даже въ деревняхъ, строилъ онъ церкви и монастыри и обезпечиваль ихъ содержание изъ собственной вазны. Особенно Кіевъ и Новгородъ украсились святынями, во главъ которыхъ стоялъ храме св. Софіи въ Кіевъ,

получившій значеніе всероссійскаго собора 1). Тогда же руссвая цервовь стала независимою оть Византін: воспользовавшись войной съ гревами. Ярославъ привазалъ собору своихъ епископовъ избрать митрополита, помемо константинопольского патріарха. Выборъ паль на русскаго священика, Илларіона, извъстнаго своею ученостью и строгостью жизни. Тогда же была издана Русская Правда, за что Прослава назвали Правосудомъ. Ярославъ умеръ въ 1054 г. Прахъ его и теперь поконтся въ Софійскомъ соборь. Ярославь завіщаль дітямь жить дружно



Храмъ св. Софін въ Кієвѣ.

н слушаться старшаю брата, воторый должень быль служить имъ "въ отца мвето" (§ 4). Старшимъ оставался Изяслава, которому умирающій великій виязь и отдаль вісвевій столъ.

<sup>1)</sup> Призагаемий рисуновъ изображаеть храмъ св. Софін, мавъ онъ биль построевъ (ок. 1097-1050) Мрославомъ, въ намять победы надълеченетами, на токъ самомъ поль, гль происходило нобонще. Высокій (27 саженей), ваменный храмъ, сь праморнихь положь, пестръль иножествоих оконь и проредовъ въ стываль и няти вуполахъ: ояъ быль залить сивтокъ, игравникъ на мозанкв и живописи, которыми была прукращена вся его впутрепность, не исключая столбовь и двукь лестинить, педшихъ на хоры. Подвергалсь частыть опустошениять, опъ, съ теле-

§ 25. Полоциъ и Новгородъ. — Предсмертныя слова Ярослава были первымъ на Руси закономъ о престолонаследів. Но не легво было исполнить ихъ, такъ какъ Прославъ подълилъ Русь между сыновьями, изъ которыхъ каждый быль независимымъ въ своемъ удвав и могь не слушаться старшаго брата. Уже при Нрослава два области, Полоции и Новгородь, составляли какъ бы особыя государства. Со времени изгнанія Рогивды съ 11зяславомъ изъ Кіева (§ 20), полоцкіе внязья, Рогвольдовичи, стали независимыми государями и даже врагами остальной Руси. Изъ нихъ особенно прославился внувъ Изяслава, Всеславъ. О немъ много говорится въ преданіяхъ, какъ о колдуні, который обращался, по ночамъ, то синею мелой, то серымъ волкомъ: народъ считаль чародейскимь талисманомъ даже повязку, которую онъ носиль на головъ, вслъдствіе вакой-то язвины. Онъ быль "безпощадень на вровопролитие", но любиль также "судить и радить народъ и города". По смерти Ярослава, Всеславъ началъ "растибать славу" ero и однажды разграбиль Новгородъ, ве пощадинь даже святынь св. Софін. Ярославичи соединились и разгромили Изяславль (Минскъ), избили его мужей, взяли въ рабство его женъ и дётей. Но Всеславъ подосићаъ съ войскомъ. Цодъ санымъ городомъ, у р. Немезы, разразился упорный бой: вавсь "сновы стлали головами, ввяли душу отъ твла". Ярославичи справились съ Всеславомъ лишь обманомъ: заманивши въ себь, они загочили его въ кіенскую тюрьму. Новгородъ также сталь тогда вань бы особымъ государствомъ. Обязанный ему кіевскимъ столомъ, Прославъ даровалъ ему льютную грамоту, которан освобождала его отъ дани Кіеву и давала ему право избирать себь всь власти. Такъ образовался "Господинъ Великій Новгородъ" — родъ республики, нь которой избранный кинзь или его посаднивъ были какъ бы президентами. При жизни Ярослава, благодарные новгородцы выбирали себъ въ внязья его сыновей. Самъ Прославъ любилъ навъщать ихъ и защищалъ отъ полочанъ; а Ингигерда подолгу заживалась въ Новгородъ,

нісить времени, потускийль внутри отъ множества переділожь, подпорожь (контрфорсовь) и пристриесь, которыми облінали его со всіхъ сторонь до верху: отъ создання Ярослава упілійлю только то, что составляєть сердцевнну, внутренній квадрать внийшняго собора. Этогь соборь и тенерь занимаєть господствующее поломеніе пада Старимъ Городомъ: издалека видин его пибіленния стіпи, увінчанния велемов крышей съ 11 визолюченними куполами. На его вийшности лежить отпечатокъ німецко-польскаго волчества конца 17-го в. Въ 17-6 г. храмъ кієвской Софій получиль названіе мевскаго канедральнаго собора.

гдв и умерла. При смерти Ярослава, тамъ княжилъ его старшій сынъ, Изяслава. Онъ посившиль въ Кіевь, а въ Новгородв оставиль своимъ посадникомъ Остроміра.

§ 26. Земля. Населеніе. Государство. — Смертью Ярослава 1 ованчивается первый періодъ русской исторіи (862-1054). Къ концу его далеко раздвинулись границы Руси, которан обинмала сначала только полосу отъ Новгорода до Кіева: онъ доходили до дивировскихъ пороговъ, Азовскаго м., Кавказа, вамскихъ болгаръ, Печеры, Балтійскаго м. и Карпать. Это огромное пространство все еще представляло царство л'всовъ, болоть, степей и звіврей: за исключеніемъ немногихъ боліве плотно заселенныхъ мъстъ у старыхъ городовъ или торговыхъ узловъ, маселение было разбросано и крайне ръдко. Но внутри его произошло чрезвычайно важное явленіе, которое способствовало его росту и развитію: это — появленіе варкова цълыми родами. Варяги не могли разсъять восточныхъ славянь: они пришли въ нимъ не всемъ племенемъ, а дружиной, и не были образованные ихъ. Оттого варяги вступали въ брави съ туземпами и вскоръ осласнились, подобно камскимъ болгарамъ за Дунаемъ (§ 5). Святославъ уже носилъ славянское имя, н въ его войнахъ пало потомство первой варяжской дружины. Владиміръ считалъ себя славяниномъ и врадъ-ли говорилъ поскандинавски. При Ярославъ, у котораго мать и жена были скандинавки, случилось последнее нашествіе варяговь, вызванное его упорною борьбой съ братьями: его образъ живъе сохранился въ свандинавской сагь, чемъ въ русской летописи. Но съ техъ поръ превращается приливъ варажскихъ дружиннивовь, такъ какъ тогда, съ принитіемъ христіанства, утвердился порядовъ въ самой Скандинавіи и овончились походы вивинговъ (\$ 8). Только на севере варяжество сохранялось долее: въ Новгорода были больше торговые дворы норманновы до 13 в., вогда въмецкая ганза отбила у нихъ торговлю. Оттого варяжество оставило мало следовь въ быте русскихъ: можно указать лишь на насколько словь, перешедшихъ отъ него въ нашъ языкъ - гридь (паемники), кнуть, ларь, лавка, стягь, стуль, тіунг, ябедникг (слёдователь), якорь.

Но варяжество имъло веливое значеніе для восточныхъ славянъ, способствуя водворенію у нихъ порядва или юсударства, воторому оно сообщило и свое имя— Русь. Туть варяги совершили то же самое, что болгары среди южныхъ славянъ, франки среди галловъ, англы среди бриттовъ: они окончательно подорвали родовой быть, соединивши роды и племена въ одинъ русскій народъ и поставивъ надъ нимъ одинъ княжескій родь, съ великимо княземо во главь. Сидввшимъ на главномъ столъ, въ Кіевъ. Но следы родоваго быта оставались долго, и даже въ самой великовняжеской семьв: лишь постепенно исчезали родовые старшины (§ 4), а вибств съ ними падало и вначение въча (§ 11). Сначала у городской общины сохранялось свое войско, которое и сражалось отдёльно оть внажеской дружины, притомъ только оборонало свою землю и не ходило съ княземъ за границу; потомъ земская рать слилась съ дружиной, подъ начальствомъ внязя и его воеводъ. Вся Русь несла государственныя повинности, вызванныя объединеніемъ народа, наъ которыхъ главною была донь. Сначала, какъ н на Западъ, при разобщенности областей и за недостатномъ саужителей, князь лично ходиль за нею по своимъ людямъ. Это волюже (§ 11) было внутреннимъ походомъ, твиъ болве, что непривыжий въ государственнымъ повинностимъ народъ сопротивлился. Князь вадиль съ своей дружниой и съ целымъ караваномъ телегь, такъ вакъ дани собирались не деньгами, а припасами (натурой). Возвратившись съ полюдья, которое происходило зимой, онъ весной и летомъ продавалъ лишнее наъ собраннаго, обывновенно сплавляя товаръ Дибпромъ; а самъ отправлялся въ походы. Впоследствін ближайшія земли сами доставляли дань въ Кіевъ, что называлось повозома. Сначала, вавъ и на Западв, дани были неопределенными "дарами"; и примеръ Игоря довазываеть, какъ нногда ими истощали населеніе. Поэтому введеніе наряда состояло прежде всего въ "уставахъ", въ опредвленін "урововъ" или повинностей. Затемъ виязьи, при полюдью, начали установлять "правду", т.-е. судить народъ; и это было вторымъ источникомъ ихъ доходовь: въ пользу князи шли вырыштрафы съ виновныхъ. Судз происходилъ на дворв внязя или его нам'встника. "Челобитчикъ" (истецъ) представлялъ свид'втелей. Если обвинали въ убійстві, а свидітелей не было, то отвітчикъ подвергался суду Божію (§ 10), воторый состояль нав "поля" (поединовъ между тажущимися) и пытки жельзомъ и водой: онъ долженъ былъ во время присяги простоять на раскаленномъ жельзь или продержать на немъ два пальца, него войти въ ръку до глубины, причемъ замъчали, одолълъ его страхъ или изтъ.

Кром'в даней и суда, внязю принадлежала расправа или распорядительная власть (администрація). Онъ разсылаль дружиннивовь по городамъ и волостямъ, вавъ своихъ посадниковъ

(нам'встнивовъ), тіуновъ (судей и сборщивовъ податей) и ты сяшкилъ, воторые "вормились" отъ своихъ должностей, т.-е. получали часть дани и виръ. Наравнѣ съ этими граждансвими служителями, внязю подчинялись военные. Войско состояло изъ трехъ разрядовъ. Постоянною ратью была дружина внязя. Она была вооружена мечами, копьями. стрѣлами, топорами, рогатинами, щитами и бронями (панцырями) и ходила подъ "стягами" (знаменами), по "трубпымъ звукамъ". Временно созывались "вон" или "полки" — земская рать, которую распускали послъ похода. отдавая ей часть добычи. Въ вожди воямъ внязь выбиралъ изъ своихъ дружинниковъ воеводу или тысяцваго, которому подчинались земскіе "сотскіе" и "десятскіе". Дружинники начальствовали и надъ наемниками: на сѣверѣ это была варяжская пѣхота, на югѣ— печенѣжская конница.

Князю принадлежала, въ значительной степени, и та высщая власть, которая проявляется въ изданіи правиль общежитія или писаныхъ законова, которыми, какъ вездів, замівнялось тогда на Русн обычное право (§ 4). У насъ прежде всего явились завоны международные — договоры св греками: договоръ Олега (§ 19), занесенный въ летопись — одинъ изъ самыхъ древнихъ памятниковъ письменности во всей Европъ. Съ принятиемъ христіанства возникли законы для русскаго народа. Сначала они были греческіе, принесенные византійскимъ духовенствомъ. Владыви просто начали судить по Номованону (§ 9) — и семейныя и насл'ядственный д'яла стали переходить отъ въча и родовыхъ старшинъ въ церкви. Но русскихъ возмущали греческіе законы, въ особенности смертная казнь и телесныя навазанія: они часто рівшали тяжбы самосудомъ. Отгого Ярославъ сократилъ власть церковныхъ судовъ, а главное-издалъ свётскіе заковы, которые были названы, въ отличіе отъ гречесвихъ, Русскою Правдой. Ен древивний списовъ относится въ концу 13 въка и представляеть какъ бы сводъ законовъ отъ Прослава до Мономаха. Основою Русской Правды послужило обычное право. Отгого ся главнымъ отличісмъ служить введеніс "виры", въ смысле вывуна за убійство, часть которой игла въ пользу родственниковъ убитаго. Если при этомъ еще допускалась уступка въ пользу кровомщенія, то дозволялось илатить смертью за смерть только ближайщимъ родичамъ. Воръ также наказывался вирой; а поджигатель и конокрадъ изгонялись, добро же ихъ отдавалось на разграбленіе. Если виновный не могь заплатить виру, ее вносила вереь, т.-е. община, въ которой првнадлежать злодей: это назыналось "дивою вирой". Определялось и наслёдство: всявій располагаль своимь имуществомь, навъ хотёль, по "ряду", зав'єщанію.

Законы, судь, полюдье и повозы, не говоря уже о воевной повинности, служили въ объединению племенъ, наравив съ городами, которые любили строить внязья, особенно на югь, вуда они переселяли "верховой" пародъ. Веливій виязь, съ его дворомъ и дружиной, съ его стольнымъ Кіевомъ, съ его родственнивами по всвиъ областямъ, сталъ видимымъ узломъ Руси. На полюдью опъ расчищаль дороги, ставиль мосты, заводилъ погосты, строилъ города. Сидя дома, онъ чиниль судь и расправу да "думаль" объ устроеніи земли вибств съ своею дружиной и съ епископами. Сначала въ кияжескую думу призывались "градскіе старцы", эти представители общино-родоваго быта (§ 11); но въ концу періода ови исчезають. Такъ водворялся новый порядокъ вещей-, государственный нарадь". Онъ сглаживаль областныя отличія, сливаль мелвія племена славанъ и финиовъ въ одну Русь: подконецъ области носить уже не илеменныя названія (древлянская и др.), а городскія (ростовская и др.), хотя въ ихъ основаніе легло старое двленіе земли на волости (§ 11).

§ 27. Дружина и земщина. — Объединеніе восточныхъ славнить было борьбой государства съ общинно-родовымъ бытомъ; поэтому князь съ своею дружниой жили особнякомъ, какъ верхній слой народа, чему сначала способствовало и ихъ иностранное происхождение. Дружина (§ 11) была многочисления. Она сидъла по городамъ гаринзономъ и составляла дворъ важдаго князя, занимавшаго отдельный столь. Больше всего толинлась она при главномъ, віевскомъ дворѣ: здѣсь у виязя была своя дружина, у внягини — своя. Князья соперничали между собой многочисленностью и богатствомъ дружины; они однвали и вормили ее, давали ей оружіе и жалованье, пировали и сов'вщались съ нею. "Сребромъ и златомъ не добуду дружины, а дружиною добуду сребра и злата", говаривалъ Владиміръ. Дружина стояла, наряду съ вняземъ, во главъ управленія (\$ 26). Она получала за свою службу жалованые, а не земли: она сама пренебрегала бедною землей, которую не могла обрабатывать за недостатномъ рабочихъ рукъ. Дружинники раздълялись на старщихъ и младшахъ. Старшіе, бояре (у болгаръ — "боляринъ", т.-е. "большій"), были "думцами" и помощниками княза въ управленія: ихъ-то "сажаль" онъ по городамъ и волостямъ. Младшіе, боярскій дети, "боярцы" или "дётскіе", находились при особѣ вняяя: ихъ называли еще грыдью, а горинцу во дворцѣ, гдѣ толнились онн—"гридинцею". Самые младшіе, отроки, были прислугой князи и даже бояръ. Въ дружину могъ поступать всякій, не исключая самыхъ низкородныхъ, и даже не русскій: такъ она искоренила кровныя, родовыя и общинныя связи.

Дружинники назывались еще "мужами", въ отличе отъ масси населенія — мужиковъ, людей (простолюдиновъ), или земидины. Земинна разділялась на горожань и сельчань, но только по занятіямъ: права у тіхъ и другихъ были одинаковыя. Впрочемъ сельчане уже считались болье низвимъ сословіемъ и иногда назывались особымъ именемъ "смердовъ". Горожане же богатіли и подымались. Тогда вначительно развились города, которые, наравні съ дружиной, разрушали общинно-родовой бытъ: вы літописи упоминается до 30 крупныхъ. Это связано съ мортовлей, которая развивалась, благодаря объединенію русскихъ и ихъ далевимъ походамъ, тімъ болье, что князья не брали пошлинъ в никому не запрещали торговать.

Дружина и земщина были свободными людьми. Но подл'в пихъ видимъ людей подчивенныхъ имъ, безправныхъ. Нередко свободный человъвъ изъ нужды поступаль въ наймы въ другому, что называлось наймитемвомъ или закупничествомъ, напоминавшимъ западную рекомендацію (§ 15): за вину господинъ могь побить его, но за побои безъ вины платилъ ему штрафъ. Также сильно было развито холопство (рабство). Холопъ былъ собственностью господина, воторый могь продить и даже убить его; вирочемъ русскіе сравнительно мягко обращались съ своими рабами. Главнымъ источникомъ холопства были плънъ и обпирная торговля рабами. Иногда свободный человъкъ обращался въ холопа, —напримъръ, пенсиравный должнивъ. Такая важная движимая собственность, вавъ рабъ, составляла главную отрасль хозяйства и была основой благосостоннія бояръ.

§ 28. Церновь. Понятія. Нравы. — Образовался еще власст людей, стоявшій наверху, рядомъ съ дружиной, и входившій въ государственный нарядъ. Это — духовенство, связанное съ носударствомъ, въ разріжь съ исторіей Запада (§ 15). Оттого сразу же возникло прочное исрковное устройство съ ісрархіей или чиноначаліемъ. Во главі русской церкви сталь кісвсвій митрополить, который уже съ Илларіона (§ 24) сділался русскимъ и независимымъ отъ Византіи. Митрополиту подчинялись 6 епископова; цзъ нихъ

ближайшіе въ Кіеву прівзжали совещаться съ митрополитомъ и внязьями. Перковь стала въ зависимое положение отъ князей. твив болве, что она получала поддержку оть вихъ: приношенія прихожанъ были недостаточны; случалось, что въ церквахъ не служили за недостаткомъ просвиръ. Правда, церковь получала еще виры; но судебную власть даналь ей также князь, оть котораго зависили и ся разміры. Сверхъ того, на Русь пришло духовенство греческое, которое, въ противоположность латиисвому, было послушнымъ орудіемъ самодержавія. Его первою задачей было укоренить понятие о власти византиского императора въ сознанів народа, тольво-что слагавшагося изъ отдільныхъ родовъ-племенъ и общинъ. Оттого оно приняло прямое участіе нъ правленіи: князь сонвщален съ епископами, которые руководили и его "думцами". Онъ далъ имъ общирную судебную (§ 26) и отчасти полицейскую власть: духовенство завъдывало больницами и богадъльнями, надвирало за торговыми мфрами и въсами. Кромъ того, быль общирный влассъ людей, воторый исключительно подчинался церкви: это изгои, люди безпріютные, стоявшіе вий общины. Сюда относились: освободившійся холопъ, наймить, банкроть, безграмотный поповичь. Изгоемъ считался также внязь, отецъ вотораго не запималь вісеснаго стола.

Слабве было умственное и правственное вліяніе христіанства. Опо утвердилось только по пути отъ Кіева до Новгорода: адъсь-то строились церкви (ихъ было уже до 60), въ которыхъ скоплялись ивоны в мощи, доставляемыя изъ Греція. Но въ сторону отъ этого пути христіанство пронивало съ трудомъ, Первымъ епископамъ Ростова пришлось бѣжать: тамъ волхвы, при Ярославъ, истребили много старухъ во время голода, утверждая, что онв прячуть въ своемъ твлв хлвов. Преданје о Всеславъ (§ 25) довазываеть, какъ сильно било язычество на другомъ вонцъ съвера. Въ врещеныхъ областахъ сохранялись языческіе обычан в обрады; и встрівча съ попомъ, какъ съ врагомъ, считалясь влов'ящею. У великихъ князей было еще по два имени-мірское (языческое) и христіанское. Еще болве гивадилось язычество въ правать, отличавшихся прежнею (§ 12) грубостью, которая поддерживалась жестокою борьбой со стенняками и отчасти подражаніемъ ниъ: русскіе отличались неустойчивостью характера, переимчивостью и стадностью. Тогда больше всего почитали физическию силу, которую прославляли въ пъсняхъ и сказкахъ. Нажитое насиліемъ добро проживалось на чувственныя удовольствія. Владиміръ самъ свазаль, что

-Руси есть веселіе пити"; н его пиры сланились обиліемъ яствъ и напитковъ. Женихъ все еще повупалъ невъсту; отчасти сохранилось даже умываніе, въ особенности же многоженство; за оскорбленіе женщины платили только полвиры. Но подъ вліяніемъ христіанства, уже начиналось смягченіе привовъ. -Христолюбивая первовь принимала подъ свой покровъ бездомныхъ инщихъ, калъкъ и паломниковъ (странниковъ), а также изгоевъ. Она внушала, что челов'явъ-разумное существо, и навазывала даже за грубую брань. Въ понятіяхъ русскаго "хитрость" становилась уже выше физической силы, и название "віній" было высшею похвалой. Цервовь особенно вліяла на ссмью, которая была подчинена ей даже по закону и освобождалась отъ грубой общинно-родовой власти. Она искоренала многоженство и следила, чтобы родителя не устраивали насильственныхъ браковъ между своими дётьми. Она доставила "матерой вдовъ" наслъдственныя права, такъ что та могла завъщать имущество даже дочери, помимо сыновей. Тогда русская женщина не была замкнута, и жена участвовала вездъ съ мужемъ - на работв, на пиру, пногда даже въ битвв. А внягини управляли государствомъ, владели городами, снаряжали своихъ пословъ, имъли собственную дружину.

Христіанство уже становилось идеаломъ, образцомъ жизни: русскіе сознали, что нужно быть блаючестивыми. Первыми примерами благочестія были Владимірь, Борись и Глебь. Тогда же зародилось монашество; и хотя оно било посвящено вившиему благочестію, темъ не мене "подвижники" были герои нравственной силы, въ противоположность героямъ физической силы или богатырямъ (\$ 14). Они сами налагали на себя лишенія, вифсто того, чтобы грабить другихъ для удовлетворенія своихъ страстей. Оттого у насъ не имали значенія первые, богатые монастыри, которые понвились подъ Кіевомъ тогчасъ по принятін христіанства. Народъ говориль про нихъ: "эти монастыри не таковы, какъ тъ, что поставлены слезами, постомъ, молитвою, бденіемъ". Онъ искаль отшельникова, которые совствъ отошле бы отъ "міра" и истязали бы себя, вакъ подвижниви Востока. Первымъ изъ нихъ былъ простой любечанияъ, Антинъ. Онъ пошелъ на Авонскую гору въ Грецін, славившуюся свонив монашествомв, гдв его посвятили въ вноки, подъ именемъ Антомія. Возвратившись въ отечество, Антоній поселился въ пещерів, подъ Кієвомъ, и предался подвижничеству. Къ нему сталъ стеваться народъ. Однажды приmeль нев Курска молодой Geodocia, сынь богачей, рано лишившійся отца. Его мать, женщина тщеславная и грубая, была пронивнута языческими предразсудвами; Осодосій же съ малолетства сталь залумываться, самь нашель себе учителя и началь читать божественное. Ему опротивкло богатство; оны сталь одеваться, есть и работать, накъ рабы его дома: мать била его за унижение рода. Юноша бъжаль съ паломинками, шедшими въ Герусалниъ: мать изловила его на дорогв, избила и ивсколько времени продержала въ оковахъ. Осодосій сталъ помогать попу печь просвиры: мать била его и за это. Өеодосій снова бажаль неподалеку въ одному попу: мать вытащила его и оттуда. Осодосій пачаль раздавать одежды нищимъ, а самъ ходилъ въ лохмотьяхъ, подъ которыми тайвомъ носилъ "вериги" (цъпи): мать по врови узвали о цъпихъ н, сорвавъ ихъ, избила подвижника. Тутъ Осодосій бъжалъ уже въ Кіевъ, приставъ въ купсческому обозу. Ему не понравились богатые княжесвіе монастыри, и онъ обратился въ Антонію, который постригь его въ инови. Черезь четыре года отыскала его неугомонная мать: на этогъ разъ она сама приняма монашество.

§ 29. Просвъщеніе. Письменность. Народная поззія. — Третье влінніе христіанства (посл'я государственнаго и правственнаго) было просвытительное. Съ нимъ свазано начало внижнаго образованія или письменности на Руси. Тогда письменность огравичиналась списываниемо чужого, такъ какъ пемногія школы служили линь для приготовленія поповь: въ этихъ школахъ, гдв дати князей сидван рядомъ съ врестьянскими мальчиками, обучались чтенію, письму и церковному п'янно, да затверживали Евангеліе и Апостоль; а вто зналь Часословь и Псалтырь, тоть слиль "книжнымъ" (ученымъ) человъкомъ. Къ счастью, священныя книги явились у насъ не на чуждомъ явыкъ, какъ въ латинской церкви, а въ переводъ на болгарскій язывъ, воторый русскіе понимали безъ наученія. Болгарское вліяніе было первенствующимъ въ началь русской исторіи: наши первые епископы, священники, дьякопы, првые, переписния, переводники ст греческого были болгары; переписывались сначала произведения болгарской письменности (\$ 16). Но вскор'я у насъ появились и собственные переводы съ треческато, благодаря русскимъ иновамъ, жившимъ на Авонъ. Они вырабатывали внижный (литературный) русскій языкъ, въ которомъ уже было мало порманскихъ словъ, а вскорф стали исчезать и греческіе обороты. Появились и собственные грамотьи (писатели). До насъ допли сочинения митрополита Иллатома, въ которыхъ защищается христіанство противъ евреевъ и прослявляются Владиміръ съ Ярославомъ. Эти первыя русскія сочинения отдичаются ясностью издожения и хорошимъ язывомъ. Хотя ученость была тогда первовная, но были уже взятые у болгаръ переводы византійскихъ сборниковъ общаго содержанія, преимущественно исторического, почему они и названы жронографими (§ 15). Подготовлялось и начало собственнаго лютописанія, въ видв замітовъ о важныхъ для церкви событіяхъ, которыя заносились въ пасхальныя таблицы или святцы; сохранился даже отрывокъ настоящей русской автописи, составленной Іоакимома, епископомъ новгородскимъ. Ло насъ дошло также нъсколько документовъ или правительственныхъ бумагъ-договоры съ Византіей Олега, Игоря и Святослава; церковные устави Владиміра и Ярослава; Русская Правда, въ изыв'я которой уже весьма мало иноземнаго.

Этимъ, т. е. прозою, ясчернывалась наша письменность. Поэзія была только устная или народная. Въ ней много язычесвихъ суевърій, иногда совстив непонятныхъ, тикъ болве, что духовенство подвергало ее запрещеніямъ, нариду съ "бівсовскими игрищами". Къ народной повзін относятся выски, отчасти живущія н теперь въ устахъ народа. Среди нихъ есть языческія, сложенныя до христіанства, обрядовыя (въ особенности свадебныя), бытовыя (колыбельныя, хороводныя) и посвященныя временамъ года (веснинки, зимпинки). Богатырскія п'ясни, также сохраняющія следы явычества (Диво, Змей Горынычь, Морской царь и др.), особенно развились на югв. Сюда пріурочены ихъ главные герон (§ 14), защищающіе русскую замлю, какъ оть вижшнихь, такъ и отъ внутреннихъ враговъ (Соловей Разбойнивъ). Тогда же зарождался третій отділь півсень-историческій. На Руси уже биль народный певець, Баянь; онъ пель про стараго Ярослава", про Мстислава Тмутараванскаго", про первыя усобицы между внязьями. Къ тому же времене относятся историческія пресанія, ваписанныя въ летописи (Кій, смерть Олега в др.), и сказки, въ которыхъ сохранились отголоски изычества (Жаръптица, Баба-яга, Кощей безсмертний, мечъ-владенецъ, драчунъдубинка и проч.). Были в сказки о звёряхъ или животный эпосъ, следы котораго остались въ пословицахъ ("отольются волку овечьи слезки" и др.). Упривло еще ирсколько мелкихъ осволковъ эпоса, въ виде пословинъ, притчъ, загадокъ, заговоровъ, заплинаній ("чорть возьми!"). Пословицы нанболіве раз-

веты и важны, какъ первобытная народная мудрость. Древнъвшія изъ нихъ-явическія, частью совствив непонятния: въ вихъ отражаются звёроловство, настушество и родовой быть. Затвиъ въ пословицамъ рисуется паденіе язычества ("взялъ боженьку за ноженьку, да о полъ"), христіанскія цонятія ("безъ Бога ни до порога"), даже мъста изъ св. писанія ("много вваныхъ, да мало избранныхъ"). Изъ историческихъ пословицъ въ этому періоду относится много вымершихъ ("погибоша, ави обрв" и др.). Съ принятіемъ христіанства и народная позвія несколько изменилась. Илья Муромеце 30 л. сидель сиднемь, не владвя на рубами, пи ногами, но тотчась же вылечился, вакъ только напонлъ двухъ жаждущихъ странниковъ. Алеша Поповнув побъдняв прожорываго и гразнаго Тугарина Змвевича, съ помощью Бога, наславшаго дождь, отъ котораго промовли врылья Тугарина. Стали даже появляться особые духовные стихи нан прсчи, воторыя прчись каликами перехожиминищнии слепцами, страненвами Божінми; важнейшіе нев пихьо Голубиной книго и о Страшномо Судь, гдв завлючева дума парода о началв и копив міра.

§ 30. Искусство. — Четвертое влінніе христіанства было художественное. Вивств съ принятиемъ христинства, на Русн появились греческие ваменыциви, зодчие и живописцы. Они сосредоточились подл'я великаго внязя. Кіева сталъ однимъ изъ самыхъ большихъ и дучшихъ городовъ въ Европф: западные зітописцы сравнивають его съ Царьградомъ. Онъ такъ быстро разростался, что уже Ярославъ построилъ болве обширныя каменныя стыны со многими воротами, изъ которыхъ главные назывались "Золотыми", какъ въ Византіи. Зодчество развилось при Ярославъ, который строиль церкви, врвностци, терема (каменные дома или дворцы) и поставиль два монастыря въ Кіевъ. Главнымъ памятникомъ его строительства быль храмь св. Софін въ Кіев'в (§ 24), съ 5 вуполами, изъ которыхъ 4 освъщали общирние хоры, тянувппеся вокругъ всего храма, опираясь на толстые каменные столбы съ 2-хъ этажными "пролетами" (арвами). Храмъ былъ украшенъ внутри нкопною мусіей (мозанкой) и стомописью (фресками), а лестинцы на хоры были расписаны забавными картинами светскаго содержанія. Эти картины, впрочемъ попорченныя подновленіемъ (реставраціей), представляють древне-греческій стиль, содержание же византійское, а не цаъ русскаго быта; украшенія вдесь явериныя - также византійскія, взятыя съ Востока. Вообще храмъ св. Софін—сколокъ съ константинопольскаго собора (§ 9): для его постройни и убранства Ярославь выписаль мастеровь изъ Грецін. Это —одно изъ самыхъ лучшихъ и древнихъ произведеній византійскаго искусства въ Европф; а его мозанка и фресви—единственные памятники живониси 11-го въка. Этотъ старѣйшій обращикъ русскаго водчества такъ сохранился, что его возстановили теперь, отчасти даже со стфиописью, которая была заштукатурена, что и сберегло ее 1). Отъ временъ Ярослава сохранились еще обломки Золомыхъ Воромъ 2) и пещеры

<sup>1)</sup> На прилагаемой картина представлени образци остатновь мозамки и фресока храна св. Софія за Кієвь. Мозанка состоить иза цейтныха стехляныха в камениму вубиковь, вы 4 кв. сантиметра наждый, вставленных вы незисохины известку, причемь подличникомъ мастеру служиль картонь въ краскахъ. Краски особенно ярки и со вкусомъ подобрани въ узорчатыхъ украшеніяхъ, обращивомъ которых служить орнаменть-медальны на явой сторой нашей картины.- Ноль иниъ позанчива икона сванислиста Марка, помещениям въ одномъ нас четырекъ нарусовь крами. Маркь сидись на влегеномъ стуль съ высокою симнков, со свиткоми вы извой руки и съ тростинковыми персых вы правой. Передъ нима столикь сь письменным в приборомы в иналой съ распрытымъ Елангелемы. Екапгелисть съ проседью въ черных волосих и въ белой одежде. -- На привой стороиз нашей каргины три обращина ствиониси, исполненной по "свъжей" (al fresco), сырой штукатуркі, внутри лістницы на лівне хоры, которые предваннячались для женщинъ. 1) Дарица, отличения въщокъ, а за вер-головки ек святы, патрицанокъ, взображениям со вкусомъ в даже съ выражениемъ на дидахъ. Это группа исъ верхинго ряда фресокъ, взображающаго дворъ, какъ зрателя. 2) Орнаменты-медальна изг лифринаго отделя. Эта итица въ прасномъ пругу-простое укражение; но иногда забри служать "симьолами" ман условными подоблями пороковь в добродітелей. 3) Охота на дикаго коня — одна иль группь нижинго ряда фресокь. изображающаго императорскіе ловы, прилица впиогрома (скачекь, ягры цирка, представленія во дворав на подмосткахь (гогдашній теагръ), святочный пиръ сь возидама.

<sup>2)</sup> Золотыми иненовались южиме иза четыреха ворота ва стейа, которою эфрослама обнеса, ва 1037 году, Клеву Гору (§ 19). Название произошло, варонность золотого купола перван Благоващенія, которая была возданткула на воротаха. Золотые Ворота была сдаланы иза виранчей, перестланныха тесанчых камнема в свращенныха греческима цементома, и така прочно, что еще ва 17 в. сохращались даже остатки благоващенской церкви, несмотря на ряда погронова, особенно при Батый (1240). Ва 1750 г. сената предписала засината иза землен "для сохраненія и вила древноста". Ва 1832 г. они были отконани, по увазу Николая І, и укращены подпорани и желазамми болгами. Разрушавшійся верха педавно задалана кирпичень и покрыть жестью. Ва настоящее преми обломки Золотыха Ворота имають вида, изображенный ня нашена рисунка. Они находятся на возвышенной, обиссенной саливами площади, обиссенна чугунною рашеткой и обращены ва Софійскому собору. Ва ниха 30 аршина длини, 14—вышини и 2—толщини; ширина пролега—10 аршина.



ще храмъ св. Софіи—сколокъ съ константивопольскаго собора (§ 9): для его постройки и убранства Ярославъ выписалъ мастеровъ изъ Греціи. Это—одно изъ самыхъ лучшихъ и древнихъ произведеній византійскаго искусства въ Европф; а его мозанка и фрески—единственные памятники живописи 11-го въка. Этотъ старъйшій обращикъ русскаго зодчества такъ сохранился, что его возстановили теперь, отчасти даже со станописью, которан была ваштукатурена, что и сберегло ее 1). Отъ временъ Ярослава сохранились еще обложки Золотыхъ Воротъ 3) и пещеры

<sup>1)</sup> На прилагаемой картиви представлени образцы остатковъ мозовки и фресока крана св. Софія въ Кієвік. Мозанка состоять явь цавтимкь стеклиникь ж паменных в кубиковь, въ 4 кв. сантиметра каждый, вставленных въ незасохијю ванеству, причемь подлиниваны мастеру служных виртонь вы краскахы. Краски особсино ярки и со вкусомъ подобраны въ узорчатыхъ укращенияхъ, обращикомъ воторых служить оримменть-медальонь на лівой стороні нашей картины.- Подъ нимъ мочанчили вкона сдинемиста Марка, помещения въ одномъ изъ четырека парусова врама. Марка сидита на влетенома стула са високов спинкой, со спиткомъ въ лапой рука и съ гростинковинь персив въ правой. Переда плив столива съ письменимиъ приборома и вислой съ распритымъ Евнителісиа. Евнигелисть съ проседью въ черных волосахь и въ белой одежде. -- На правей стороль нашей картины три обращика ствиониси, исполненной по "слежей" (al fresco). сырой штукатурат, клутри лестикци на левые коры, которые предназначались для женщинь. 1) Царица, отличения выщомъ, а за нею-головки ел свиты, патрицівнокъ, влображенния со вкусомъ и даже съ выражениемъ въ лидахъ. Это группа плъ верхняго ряда фресокъ, изображающаго дворъ, какъ зрителя. 2) Орнамситъ-медальные изъ забривые отделя. Эта итица нь криспомъ кругу-простое укражение; но иногда вефри служать "симнолами" или условимии подобимы пороковь и доброавтелей. 3) Oxoma на дикато коня -- одна изъ группъ нижняго ряда фресокъ, наображающаго императорские ловы, предвида наподрома (скачекъ), игры цирва, представления во дворав на подмоствахъ (тогданный театръ), святочный наръ съ колидами.

<sup>3)</sup> Золотыми именовались южные из четырехь вороть ва ствев, которою Ярославь обиссь, ва 1037 году, Кнеку Гору (§ 19). Название произонию, ивроятно, оть золотого кунола церкви Благомешения, которая была воздвигнута на воротаха. Золотие Ворота были сделани нав киранчей, перестланних тесанних камиемь и скраплениях греческий церкий, и така прочко, что еще въ 17 и. сохранались даже остатки Благомещенской церкий, несмотра на рядъ погромова, особенно при Батий (1240). Въ 1750 г. сенать предписать засинать ихъ землею "для сохраненія и вила предписать засинать ихъ землею "для сохраненія и вила предписать предписать засинать ихъ землею "для сохраненія и вила предписать верхи недавно заделяют киринчема и покрыть жестью. Въ настоящее время обломки Золотихъ Вороть имеють видь, пображенный ия нашемъ рисунка. Они находатся на возвишенной, обиссени чугунною решеткой и обращени въ Софійскому собору. Въ нихъ 30 аршинъ дливи, 14—вышини и 2—толщини; ширина пролего—10 аршинъ.



| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Автонів и Осодосія. Отъ Владиміра уцілійли только основаніє Десятинной церкви да нісколько украшеній и буквъ съ ся надписей. Вніз Кієва стронлись все деревянныя, хрупкія церкви: тогда неріздко падали крыши даже въ каменных перквах отъ неумізнья ділать своды. Только въ Новгородії быль доныніз сохраннящійся храмъ св. Софін византійскаго стиля, соперничавній съ кієвскимъ и ностроенный при дізтяхъ Ярослава. На-



Золотые Ворота въ Клевъ.

чаломъ ваннія на Руси можно считать подобныя византійскимъ саркофагамъ *гробницы* Владиміра, Анны и Ярослава <sup>1</sup>), украшенныя ръзными изображеніями.

<sup>4)</sup> Нашъ рисуновъ изображаетъ гробинцу Ярослава въ томъ пидъ, въ какомъ она находится сейчасъ въ алгари одного изъ придъловъ Софійскаго собора въ Клевъ, пиолят уцівавши подъ его развалинами. Она изъ бълаго прамора, привезеннаго изъ Грепіи. Длина ел—3 арш 6 верши, ширипа—1 арш. 4 верши, висота—2 арш. Это — настоящій византійскій саркофагъ, верхъ котораго представляеть подобів двускатной кропли. Крышка и бока украшены різлими рисунками съ симаоличе-

Тогда же проявилась страсть руссвих въ украшеніямъ или узорамъ (орнаментамъ). Всюду пускали "рёзь" (рёзьбу зубчивами, городками, звёздвами, грибвами) и густо расписывали яркими, пестрыми красками (попреимуществу растительные узоры). Княжіе терема походили миловидностью на сказочных ставки богатырей. Ихъ крыши щеголяли расписными и даже



Гробинца Ярослава І.

золочеными "гребнями"; а на "щинцъ" непремънно красовался ръзной "конекъ", иногда же пътушовъ-золотой гребешовъ.

свимъ значеніемъ, какъ въ древне-христіанскомъ исвусстві (Д. Н. § 285): На нашемъ рисункі по дливі гроба висічени для преста, а по средний звізди въ пругі и дві нальми, означающія Христа; то ме значеніе вийетъ доза, обявкающая престь на широкой сторовій гроба. На пришій пять рамъ съ изображеніями птицъ на деревьяхъ (правові-риме, вкушающіе плоди ученія), рибъ (Христосъ) и престовъ. Шовь между гробомъ и пришей заділянь замазкой.

Не меньше заботились о рёзныхъ "подзорахъ" (карвизахъ). Терема росписывались, какъ внутри, такъ и спаружи, причемъ старались, чтобы привётливо выглядёли врыльца со столбами



Заатиносъ Владиніра св.

да "наличники" уличныхъ, "красныхъ" или "косящатыхъ" овонцовъ. При Владиміръ Св. началась и чеканка монета. Его пер-



Сребреникъ Владиміра св.

вые "златникъ" 1) и "сребреникъ" 2) — совершенное подобіе византійскихъ монетъ (§ 11), съ ликами Христа и винзи и съ подписами вругомъ; только туземные мастера еще плохо різали

<sup>\*)</sup> Зламникъ Владиніра, какъ и почти всё конеты отого неріода, найденъ нъ кладахъ, нъъ которыхъ главные открити подъ Нёжниомъ (1852) и въ Клепе (1877). На его лицевой стороне изображенъ князъ, въ царсконъ венцё, съ крестонъ въ десиние, а вокругъ плохая падинсь: "владиніръ на столе". На оборотной стороне—ликъ въ слини и еще боле бенграмотная надинсь: "ісусъ кристось". Полное подобіе византійской монеты, златникъ билъ одного веса съ солидонъ, соответствовавшиго лолотнику: отсюда нашь "волотникъ".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Сребремия Владиніра на нашент рисункіт—поздивішаго типа. Овт отличаєтся ота боліве ранних не тольно дучшею работой, но и фигурой на оборотной сторомі, замінившей ликі Христа в окруженной подписью: "а се его сребро". Эти штадочная фигура составляєть отличіе наших монеть того періода оть их византійскаго образия. На лицевой сторомів нашего сребрених амображень князь на престолі, на мінці, са крестомь ва десинці; кругомь все еще плохав надпись—"маждинірь на столі". Сребреникь этого пошиба, а также "прославле сребро", стали наявстви раньше всіхть русских монеть: они падавны хранятся вы московскомь уминорентегів. Сребреникь Владиніра, наражий сь его здатижомь, часто подлігивались.

штемпеля, хотя подконець, на монетахъ съ именемъ Василія (§ 21), они поправились и стали своеобразнье. Монеты Ярослава или "Ярославле сребро" 1) еще болье изящим и самобытим. Онь послужили образцами для древивникъ скандинавскихъ монетъ.

§ 31. Вившній быть. — Подъ вностраннымъ же вліяніемъ явились нівоторые успівки во вивіннемъ (матеріальномъ) быту. Въ ваменныхъ терималь жили только внязья да немногіе изъ нхъ мужей. Обывновеннымъ жильемъ или лоромами была изба (теплый повой) и при ней клюми (літнія пристройки). Передъ ними были сівни и крыльца, а вокругь тлиулся заборъ, ограждавшій дворъ. Службы состояли изъ бань, медушъ (кладовыя для меда) и голубятенъ. Мебель состояла изъ бесподъ (лавовъ), столого (стулья: отсюда "княжескій столь" или "престоль"),



Ярославле сребро.

одровъ. Лавви поврывались коврами. Посуда была деревниная, и лишь отчасти жельзная и глиняная. За столомъ унотреблялись ножи и деревниныя (иногда серебряныя) ложви; вилокъ еще не было. Бли, вроив хльба и овощей, всикое мясо, не исключая конины, но особенно любили свиней и гусей; мясо варили и певли на угольяхъ; жарить еще не умъли. Вли также рыбу и сыры, лавомились киселемъ съ сытой. Пили вино, меды и квасъ. Для взды употребляли свада съ уздой, возы (телъги), кола (дроги) и сани. Изъ развлеченій въ большомъ почетв была охота съ соколами и вречетами. Одежда оставалась прежиня, только становильсь богаче; распространилось употребленіе цвътныхъ сафьянныхъ сапогъ, клобуковъ (мёховыя шапки, съ бархатнымъ верхомъ, которыхъ не снимали даже въ церкви), убрусовъ (платки), а также шерстяныхъ и шелковыхъ матерій. На рубаху надвъ

<sup>1)</sup> На серебраной монето Ярослава, на личевой стороно, ногрудний ливь св. Георгів, съ коньенъ и щитомь, и съ подписью отвосними строчками: "о ге оргіо". На оборотной стороно загадочная фигура, а пругомъ начертано: "Ярославле съребро". По ободку рабит апо- "а-и-и-и-ь", какъ на кизантійскихъ печатихъ.

вали сомму или кожухъ, съ рукавами, ниже колѣнъ, в сверху—
разныхъ повроевъ корма или спанчи (плащъ, надѣваемый на
лѣвое плечо), которыми особенно щеголяли. Богачи дѣлали
свиты изъ наволови, особенно красной (багряница); подолъ и
рукава общивали золотомъ или узоромъ; воротнивъ ставили блестящій, атласный; грудь украшали иногда золотыми петлицами,
какъ на нынѣшнихъ венгеркахъ. Корзна дѣлали изъ такой
дорогой ткани, какъ оксамить— золотая и серебряная парча
съ шелковыми узорами. Русскіе бросали языческій обычай бритъ
голову и бороду; подъ византійскимъ вліяніємъ, они запустили
длянные волосы и бороды, которые сначала подстригали.

Основою матеріальнаго быта было земледівліе, вотораго не повидали даже горожане. Промышленность еще была слаба. Больше всего было развито плотичество, особенно на свверъ, затъмъ гончарное и вожевенное производство; приготовлялся и грубый холсть. Быстрее развивалась торговля (§ 27). Предметы ввоза и вывоза были прежніе (§ 11). Особенно усилился вывозъ рабова, вследствие поворения многихъ инородцевъ и связей съ варягами, которые привозили рабовъ изъ Европы. Явился также особенный спросъ на дорогіе можа, такъ какъ тогда на Востовъ вошли въ моду женскія горностаевыя и собольи тубви. Отъ торговли сильно обогащался Кіевъ и Новгородъ. Черное м. стало называться "Русскимъ"; Балтійское же начало подчиниться, по торговай, новгородцамъ, которые первенствовали на большихъ ярмаркахъ въ Ливоніи, откуда ихъ товары шли до Эльбы и Стокгольма. Общирныя сношенія привели въ замънъ мъновой торговли денежною. И русские уже не довольствовались чужою монетой (\$ 11): они стали далать собственныя деньги. Сначала онв были вожаныя: куны (мордочин куницъ), а также ръзани (отрёзки) и ногаты-дацки в ушен (отсюда "полушка") бёловъ съ серебрянымъ гвоздикомъ, бившія въ употребленін также въ Италін, Франціи и на Востокъ. Потомъ стали употреблять, для большихъ оборотовъ, необдъзанное серебро, въ видъ слитковъ, а чаще — шейныхъ гривенз (обручей), служившихъ сначала единицею въса. Подлъ этой крушной монеты возникла, при Владимірф, и мелкан-златники н сребреники (§ 30).

§ 32. Значеніе періода.—Первый періодъ русской исторія обнимаєть два віжа— съ половины 9 до половины 11. Тогда на натолическомъ Западь, у романцевъ и германцевъ, пало позначеское единство, подъ вліяніемъ феодализма и панства.

Стремленіе въ нему проявлялось только въ образованів государствъ по народностямъ, но и они не имъли еще опредъленныхъ границъ, изъ-за которыхъ шла безпрерывная борьба. Внутри же важдаго государства, вибсто самодержавных в королей, были безсильные сюзерены. Но зато явилось умственное единство, въ смысле господства христіанства, при воторомъ слабо сохранялись слёды влассицияма или свётских познаній и некусствъ. Оно выразилось и въ могуществъ папы, который нивль больше власти наль ватоливами, чемь местные государи. Въ Византін, у грековъ, не произопло такой перемены, какъ у католивовъ. Здёсь продолжалось политическое единство и совершилось полное умственное объединеніе: исчезли последніе следы влассицизма, подъ вліяніемъ христіансвой церкви. Въ Византіи единство достигло даже врайнихъ размёровъ, стёсняя всякое стремление въ новизив, въ перемвив: отсюда застой политический и умственный, т.-е. внутренняя слабость и паденіе, при вившней силь и блескь. Въ одномъ было сходство между греками, романцами и германцами: вездъ народъ быль одинаково порабощенъ. У славянъ также происходило политическое объединение: образовались государства по главнымъ народностямъ, и внутри наждаго государства было единодержавіе; но власть государя была ограничена. У западныхъ славянъ ее ограничивали папы и сильная аристократія, которая тавъ развилась подъ влінніемъ нёмцевъ, что народъ уже страдаль оть ел гнета. На Руси же, гдв феодализмъ не развился, а покорное духовенство поддерживало князей, государственная власть была ограничена земщиной съ ел въчами; и порабощенія народа еще не было въ такой степени, какъ на Западъ. Не могло быть и такихъ междоусобій, вакъ тамъ: тогда на Руси происходили только временныя, неважныя смуты, воторыя довазывали, что племена еще не слились и что общинно-родовой быть еще не исчезъ. Начиналось и умственное объединение у славянъ: съ появлениемъ христіанства вознивло понатіе о "святой" Руси. Но это объединеніе было слабо, особенно у восточныхъ славянъ. Христіанство пришло въ нимъ, но было принято еще вибшнимъ образомъ н не вездв. Подав него сильно сохраналось язычество въ понятіяхъ и правахъ. Но это язычество было не просвещенное, влассическое, какъ на Западъ, а первобытное, лишенное письменности. Оттого вакъ ни мало оно потеряло силы, но все утраченное было утрачено навсегда. Славянское язычество не могло возродиться, вакъ случилось потомъ съ влассицизмомъ.

## ш. удъльныя усобицы.

Около 1050-1250.

🖇 33. Романцы, германцы и грени. — Время отъ половины 11 до половины 13 в. называется на Запад'в средними выками въ тесномъ смысле. Тогда было полное господство всего, что отличаеть эти въка, т.-е. феодализма, папства и религіозности. Такъ какъ религозность ярче всего выражалась въ войнахъ съ сельджувскими турками изъ-за Гроба Господня, наполняющихъ это время, то средніе в'вка называются еще эпохой крестовых походова. Крестовые походы были неудачны. Они способствовали только разрушенію арабской имперіи (халифата) и образованности въ Азін. Этимъ воспользовались монтолы, съ своимъ Чингисгано из (Темучиномъ): они уничтожили багдадскій калифагь, завоевали Россію и прошли на западъ до Силевіи. Крестоносци, состоявшее изъ католивовъ, вознаграждали себя за неудачи насчеть Византін, лежавшей на дорогв въ Герусалиму. Крестовые походы были столько же борьбою христіанства съ исламомъ, свольво борьбой латиняна са грехами, ватоличества съ восточвымь православіемь. Тогда въ Византій продолжалось внутреннее наденіе (§ 15). Послів Манедонской династін долго происхомля междоусобія, нока не водарились Комисны, искусные попинки и покровители просвещения. Но положение Комненовъ (ил) тяжело, такъ какъ у Византіи нвилось тогда два повыхъ врага - норманны, отнявшіе у нея Неаполь, и сельджуви, загватавите Малую Азію. Борьба съ турками была такъ тажела, чю Алексий Комненъ принужденъ быль просить помощи у Запада, который помогъ, но за это самъ захватиль Царьградъ. Рыцари истребили много народу и произведений искусства, подчевим патріарха пап'в—и Византія стала столицей Латинской ммерін (1204). Но эта имперія вскор'в погибла, вслідствіе

бунта, поднятаго Миханломъ Полеологомъ, который основаль последнюю византійскую династію. Крестовие походы принесля пользу только пап'в, вакъ вождю религіознаго движенія католиковъ. То была истично папская эпоха, породившая Александра III и Инновентія III, похожихъ на Григорія VII (§ 15). Папа сталь властителемъ Запада и духовнымъ самодержцемъ, такъ вавъ исчезли вселенсвіе соборы, ограничивавшіе его власть. Онъ изменяль догнаты и уничтожиль "чашу", т.-е. ввель причащение подъ видомъ одного кайба. У папы явилось новое орудіе - монашество, которое изъ частнаго обычая превратилось въ первовное учрежденіе. Тогда вознивли главные, "нищенствующіе" ордена — францисканскій и бенедиктинскій; и бенедиктинцы завези жестокую "пиввизицію" для истребленія всякихъ враговъ панства, въ особенности же еретиковъ. Явились и монахи-рыпари. пёлью которых в было распространять католичество мечемъ. Онинъ нзъ нихъ, Тевтонскій (німецкій) ордена, поселился у устьевъ Вислы, призванный полявами для борьбы съ явичниками пруссами (\$ 8). Съ помощью тавихъ орудій, папа успешно боролся повсюду съ государями, поддерживая матежную аристократію. Такъ какъ, сверхъ того, государи отвлечены были крестовыми походами, то никогда феодализма съ его усобицами не развивался до такой степепи. Могущественные вассалы (§ 15) окончательно сами стали государями въ своихъ вотчинахъ и совсьмъ стеснили власть своихъ сюзереновъ въ воролевскихъ совътахъ. Феодализмъ особенно свиръиствовалъ въ Германів. где быль глава светской власти, императорь, и царствовала гордан династін Гогенштауфенова, все время боровтаяся съ панствомъ. Папы поднимали противъ Гогенштауфеновъ вассаловь, съ могущественными Гвельфами во главъ. Жестокія усобицы раздирали Германію, которая разбилась на ивсколько государствъ-Баварію, Савсовію, Бранденбургъ и др. Папство восторжествовало: последній изъ Гогенштауфеновъ погибъ на эшафоть въ Италіи. Но къ концу періода слагается сила, которой суждено было подорвать основы средневівовья: изъ заврвнощенной массы народа начало выдвигаться среднее сословіе-кущи и ремесленники, богатівшіе отъ крестовыхъ ноходовъ, развившихъ торговлю съ Востовомъ.

§ 34. Просвъщение Запада. — Въ умственномъ отношении это время на Западъ было выше предшествовавшаго періода. Его называють "первымъ Возрожденіемъ" наукъ и искусствъ. Снова показалось вліяніе влассицизма въ Италіи, въ Англіи.

въ особенности же во Францін, куда онъ приходиль отъ испансвихъ арабовъ. Начала развиваться грамотность среди мірянъ; появилась даже частная переписка, чему помогла писчая бумага, заменившая дорогой пергаменть. Бенедивтинскіе монахи стали составлять списки влассивовь и учили по нимъ въ своихъ школахъ. Латынь ученыхъ улучшилась, и ей учились даже священники и рыцари. Ученые знали даже по-гречески; а въ Италін были греческія церковныя книга и живописды. Въ Салерно, Болоньв, Парижв, Оксфордв и Кембриджв вознивля обширные университеты, гдв начинали преподавать римское право, математику и медицину. Правда, преобладала схолостика (богословіе), но и въ ней тогда проявлялись следы влассицияма. Схоластиви визли не одного Платона, но и Аристотеля, всё сочиненія котораго явились тогда на Запад'я черезъ арабовъ, несмотря на запрещенія папъ. Среди нихъ были такіе сивлые умы, ванъ Абелярь, возвёстившій, что богословіе и наува-двё вещи разныя; а въ копц'в періода жилъ Альберть, наяванный Великима, лучшій учення Аристотеля и арабова, отеца світсвихъ наукъ. Свътское направление выразилось также въ развитін новыхъ язывовъ и народной поэзін. Во глав'в ихъ стояло провансальское нарвчіе южной Францін (потомъ вымершее), на воторомъ явилась рыцарская поэзія трубадуровь; у німцевъ вознивла подобная же поэзія минисленирова. Веселая светская повзія провнинута сатирой на духовенство и ханжество. Тогда же настала вторая эпоха ересей. Еретики, вопреки папству. превратившему религію во вившпій обрядь, сами изучали Библію, нскали теплой въры и старались жить, какъ христіане апостольсвихъ временъ. Во главъ ихъ стояли вальшенсы южной Франціи: они приближались въ богомиламъ (§ 17), отвергали папство и требовали Библін на народномъ язывів. Часть вальденсовъ навывалась альбиющими, которые составляли дёлое государство: у нихъ были свои соборы, земли и свътская власть. Но они были истреблены Инновентіемъ III, съ помощью французскихъ феодаловъ. Ересямъ соотвътствовало испусство. Тогда явился готическій стиль въ зодчествв, созданный городами, этими врагами рыпарства и духовенства, которые зарожданись тогда; готические соборы сооружали ивщане, помимо цервви, на свои леньги, собственными артелями наменьщивовь. Въ ваянів и живописи готическихъ храмовъ замфчается изучение природы и оживление. Города же создади сатирические разсказы-грубыя народныя произведенія, въ которыхъ осменвались папство и

феодалы; во глава ихъ стоить свазва о Кумунка-Лиса, обошедная всю Европу. Тогда, въ последвій разъ, появилось оживленіе и въ умственномъ быту грековъ. Царствованіе Компеновъ было одною изъ лучшихъ эпохъ византійской письменности.

§ 35. Южные славяне и венгры.—Съ паденіемъ болгарскаго парства (§ 17) почти всё южные славане подчинились Вивантіи. но лишь временно. Въ 1186 г. Аспиь І возстановиль болгарское царство, съ новою столицей, Терново, и съ независимымъ патріархатомъ; но вскорв оно было ослаблено внутренними усобинами и борьбой съ сосъдями. Одно время Болгарія даже подчинялась сербамъ, въ воторымъ переходила перван роль среди южныхъ славянъ. Сербы стали возвышаться въ одно время съ возстановленіемъ болгарскаго царства, благодаря Стефану Неманю. Немань, при которомъ началась также сербская письменность, низвергъ византійское иго и присоединилъ къ своему парству сербовъ, населявшихъ православную (юго-восточную) часть Босніи и Герцеговины, а также нынвинною Черногорію. Но положеніе Сербін было затруднительно, всл'ядствіе междоусобій в нападеній сосидей-болгари, грекови, ви особенности же венгровъ. Венгры усилились, благодаря хорошему правленію (льготная хартія), дарованному имъ св. Стефаномъ (§ 17), и задумали подчинить себъ славянь. Отсюда ихъ борьба съ сербами, греками и венеціанцами: у последнихъ они отняля Далманію; в хороаты добровольно подчинились имъ, когда у нихъ вымерла своя древняя династія и настали междоусобія. Венгры привлекали къ себъ славявъ умною политивой: они оставили имъ самоуправленіе, призывали ихъ депутатовь на свой сеймъ и были веротерпимы. Выесте съ хорватами, къ Венгрін присоединилась принадлежавшая имъ католическая (съверо-западная) часть Босніп и Герцеговины, а также словенцы. Такъ, гранипы Венгрін дошли, на Адріативъ, почти до Черногорін. Здъсь сохранила независимость только одна славянская земля — Дубрювникъ (Рагуза), который сталъ тогда, на подобіе Венецін, аристократического республикой. Эта республика, сохранившаяса до 1808 г., когда она была присоединена въ Австрін, процивтала: у нея были торговыя конторы въ Венгрін, Болгаріи, Византін, Египть и Англін, а въ Палермо-цьлый "славанскій" вварталъ.

§ 36. Западные славяне.—Въ исторіи западныхъ славянъ этоть періодъ быль временемъ политическаго упадка. Чехія едва успъла возвыситься при Болеславъ (§ 18) и особенно при

Бистислава I, воторый завоеваль-было всю Польшу, вакъ распалась, по смерти этого князя. Бретиславь умерь въ одно время съ нашимъ Ярославомъ, и въ Чехін, тавже вакъ на Руси, начались удъльных усобицы. То-же случилось въ Польтф, ов. 100 л. спуста, по смерти Болеслава Кривоустаго. Усобицы продожались у русскихъ и чеховъ леть 200, у поликовъ леть 150, т.-е. именно въ средневъковую эпоху на Западъ, наполненную также безпорядками. Въ Чехін паны и духовенство достиган почти верховныхъ правъ, тавъ вавъ внязья ослабляли другъ друга усобицами и заискивали у пихъ: они получили много жемель въ вотчинное (паслъдственное) владъніе, а также врестьанъ, и право суда надъ ними. Эта знать ограничила власть внязей сеймами, закринощала народъ и удручала его налогами. Такъ какъ я князья, и знать обращались за помощью къ Герванін, то тогда утвердилось итмецкое плінніе у чеховъ. Чешскіе вназья получили отъ императора королевскій титуль, а также званіе "чаппника Ибмецкой имперін", съ вогорымъ было связано право избранів императора; такъ, чешскій государь сталъ \_богемскимъ курфюрстомъ" (\$ 15), т.-е. вассаломъ l'ерманін. Тогда же у чеховъ завелись ибмецкіе обычан и даже сталъ проникать ивмецкій языкъ. Наконецъ, начала развиваться 10родская жизнь, съ преобладаніемъ евреевъ, итальянцевъ, въ особенности же ивидевъ: въ Прагъ даже завели ивиецкіе суды съ намециими законами. Но, вмаста съ памециимъ вліяніемъ, пронивало западное просвъщение: было исворенено язычество; вознивла латинская письменность, съ первымъ чешскимъ историвомъ во главъ, Козьмою Пражскимъ. Росло населеніе, причемъ въ новыхъ селахъ было личное землевладвліе, а въ старыхъ сохраналось общинное. Въ Польше, по смерти Кривоустаго, удёлы дробились безъ конца, вслёдствіе размноженія Пястовъ, и усобици возрастали. Самодержавіе исчезло, в кородевскій титуль опять звибинася вняжескимъ. Папство и особенно шляхта становились пезависимыми, наравив съ духовенствомъ, которое подчинялось только папъ; вметъ обратился въ хлопа (почти раба). Смутами пользовались враги, особенно в'вмим, воторыхъ внязья сами призывали въ себъ на помощь. Силезія совсемъ онемечилась. Князь Мазовін, Комрада, даль Тевтон свому ордену (§ 33) вемлю, воторую назвали Ируссіей, по имени туземцевъ. На съверо-западъ нъмцы захватили послъднихъ полабскихъ славянъ (ныпфиняя Савсонія) и паложили дань на поморежихъ внязей. Союзъ ихъ городовъ, шиза, овладвлъ торговлей всей Балтиви; а въ вонцу періода господство на этомъ мор'в временно перешло въ датскому герою, Вольдемару II Побыдителю, воторый завоеваль берега оть Голштинін до Исландін, превратиль ганзу въ своего вассала и назывался "поролемъ вендовъ" (§ 2). Наконецъ, явились татары, которые 50 л. опустошали Польшу, даже сожгли Краковъ. Но, вивств съ нъмециимъ вліяніемъ, въ Польшу проникла западная культура. Было призвано изъ Германіи много ремесленниковъ и даже земледельцевъ. Появилось много городовъ, населенныхъ нъмцами и евреями. Стали строить ваменныя зданія, причемъ соперинчали два стиля — романскій и византійскій. Началось и просвещение, но только церковное: оно было въ рукахъ францисканцевъ и доминиванцевъ. Изъ свътской письменности была только автопись (Кадлубевъ). Но все это было латинское; притомъ всв усивхи касались только высшаго сословія. Такъ вавъ школы били латинсвія, то народь не могь пріобретать познаній: онъ оставался язычникомъ и забитымъ рабомъ: а при

татарахъ онъ одичалъ, разбежался по лесамъ.

§ 37. Причины и значеніе удѣльныхъ усобицъ на Руси.—И у насъ, кавъ у западныхъ славянъ, господствовали тогда внутренніе раздоры, названные удъльными усобицами. Естественная причина усобицъ заключалась въ общирности Руси, состоявшей изъ частей, непохожихъ другь на друга по природъ и населению н называвшихся то постарому "областями" пли "волостями", (§ 11). то просто "землями". Тавъ, въ дивировской рвчной системъ (§ 6) безплодная Смоленская область была бъдна и существовала только торговлей, пользуясь верховьями Дивпра, Волги и Западной Двины. Напротивъ, Кіевская, плодородная и богатая, стала главною областью на Руси и держала въ подчиненін у себя дві сосіннія бідныя области - Туровскую (Принатьскую) и Перенсланскую. У Дивпра, по его притокамъ, Десив н Сейму, тянулась область Чернигово-Споерская, которая уходила въ воронежскія степи, соединявшія ее съ Тмутараканью. Она была менве свизана съ Кіевомъ и отчасти примывала въ Окв. т.-е. въ волжской системв. Здвсь били важные города. Муром и Рязань, которые поздиве образовали самостоятельную область. Точно также выдалилась Вольнекая область, которая была посредницей между Русью, Галичемъ и Польшей, потому что захватывала притоки Дивира, Дивстра и Вислы. Впрочемъ. Волинь слабо связывала Галичь съ Кіевомъ: Галицкая область была отрезаннымъ ломтемъ въ нашей исторін того времени.

точно также, какъ и Полоциан. Болъе была связана съ Кіевомъ Новгородская область, благодаря пути "изъ варягь въ греви"; но по природъ она была непохожа на Кіевскую и жила особою жизнію, съ своимъ сильнымъ вічемъ. Въ волжской системъ важиве Мурома и Рязани была Суздальско-Ростовская область. Эта родина великоруссовъ была бъдна и проросла дремучима лесами: тамъ города часто назывались "Залессвими". Она должив была кормиться торговлей и начала раздвигаться по Волгв, въ борьбъ съ болгарами и съ своей митрополіей, Новгородомъ. Она была тогда тавже самостоятельна и далека отъ Кіева, кавъ Полоцкъ, Галичъ и Тмутаракань. Всв эти несхожія между собой области стремились составить особыя государства, возвратиться въ племенной независимости. Этому стремлению въ первобытной обособленности содъйствовали: съ одной стороны, развите старийшихъ городовь отъ торговли и промысловъ, вызваниее новое усиление выча (§ 11); съ другойпаденіе слишкомъ ранняго единодержанія. Въ то время у славянь, какъ и на Западъ (\$ 15), еще не могли выработаться такія отвлеченныя попятія, какъ государство, единство Руси: всякій отець, по родительскому чувству, а отчасти подъ вліяніемъ общинно-родовыхъ понятій, делиль наследство между всеми сыновыми. Лишь случайно, при первыхъ Рюривовичахъ, начиналось единодержавіе на Руси: уже у Святослава мельваеть мысль, что старшій сынь должень быть "веливимъ" княземъ, а остальные - "удблеными"; Ярославъ установиль ее, какъ порядокъ вняжей наследственности. Но чемъ боле плодилось "вняжье" Рюрикова племени, темъ болве дробилась его власть, подрываемая еще усобицами въ его средв: каждому внязю хотвлось "добыть" себв дучшаго стола, темъ болве, что веливій князь не обладаль особеннымъ перевісомъ средствъ для охраненія Кіева. Князья опирались въ этомъ стремленіп на первобытную рознь между племенами (§ 6) у восточнихъ славянъ Этимъ-то пользовались стария области (§ 11): ниъ инхъ и образовались удълы или вняжества, число воторыхъ одно время доходило до 14. Главными изъ нихъ оставались 6 ближайшихъ къ пути изъ варягъ въ греки - Кіевское, Смоленское, Черниговское, Волынское, Галицкое и Новгород-CEOC.

Второю причиной удёльныхъ усобицъ были пережитки родового быта. Въ этомъ быту власть принадлежала старшему въ родъ; по его смерти, она переходила въ его братьямъ. а

не въ старшему сину, т.-е. оядя считался старше племяника. Така, после Ярослава оставалось 5 синовей-Изяслава, Святославъ, Всеволодъ, Вячеславъ и Игорь; шестой, саный старшій, Владиміръ, умеръ при жизни отца, оставинь смна, Ростислава. По родовимъ понятіямъ, велявниъ вназемъ становился не Ростиславъ, а Ивяславъ. Только по смерти всехъ дядей, великое вняжение доставалось старшему изъ племянивовъ, и именно тому, отецъ котораго раньше другихъ занималъ кіевскій престоль. Дати же внязя, умершаго, не дождавшись очереди сидеть въ Кіеве, становились изголии (§ 25), удели которыхъ делились между остальными членами княжеского рода. Лишь въ видв исключения за изгоемъ оставлялся удвлъ его отца, по въ такомъ случав эта земля становилась совсвые отдельными владеніемъ, какъ би отреваннымъ ломтемъ: таковъ быль Полоция, гдв постоянно вняжиле Всеславичи, в Гамича, гдв вняжило потомство упоманутаго Ростислава. При пережиткахъ родовыхъ понятій, внязья постоянно передвигались съ низшаго престола на выстій по образу "ліствичнаго восхожденія" (§ 4). Киязья самыхъ отдаленныхъ "племенъ" (тавъ называли тогда княжесвін линін) вменовали себя "братьями", не обозначая степеней родства, а великій князь назывался "отцомъ" всехъ родичей. Великій виязь долженъ быль "имъть весь родь, вакъ душу свою . Онъ заботился о правахъ всяваго родича и ваказывалъ ехь нарушителей, а также руководиль раздачей уделовь. Младшіе же князья обязывались "ходить въ его послушанів, быть въ его воль, смотръть на него, вздить подль его стремени". Они являлись на войну по первому его призыву и обращались въ нему съ глубовимъ почтеніемъ, но не считали себя его подданными. Въ своихъ удълахъ ови были независимыми государями, да и въ общихъ дълахъ слушались старшаго только пока считали его правымъ, иначе — даже выступали войной противъ него. Вотъ почему великій князь не предпринималь вичего важнаго безъ совъта съ удвльными: отсюда соводы князей н частыя общія "думы" о земыв русской. Оттого и волости старшій раздаваль съ согласія младшихь, что называлось "двлать рядь". Все это было построено на такихъ первобытныхъ н уже наветшавшихъ основаніяхъ, что привело въ 200-літнимъ усобицамъ. Какъ ви старались летописцы обозначать внажін "племена", на подобіе генеалогическихъ таблицъ у феодаловъ, сколько ни вырабатывалось въ русскомъ нзыки названій стененей родства, линін путались съ теченіемъ времени. Отсюда

въчния пререкапія въ средъ внязей: родичи все "считались отечествомъ в разрядомъ". Каждый почиталь несправедливымъ просто то, что было невыгодно ему, и наобороть. Наконецъ, права родоваго старъйшинства обратились въ предлогъ въ "добыванію" столовъ: винзья стали лишь приврываться ими, подымая усобицы изъ-за личныхъ выголъ.

Но въ родовомъ быту внязей были и полезныя стороны. Вследствіе того, что внязья постоянно передвигались со всёмъ своимъ дворомъ, понсюду, до отдаленныхъ вонцовъ Руси, распространялись первыя съмена гражданственности. Тв города, гдв жили внязья, развивались. Въ нихъ увеличивалось население, заводились промыслы и торговля; они старались подражать Кіеву. Тавъ вакъ родовой быть не дозволяль виязьямъ обращать свои уделы въ вотчины, то Русь, политически раздробившись на удъзы, сохраняла народное единство. Отгого хотя она принадлежала прлому роду Рюриковичей, триз не менре у нея быль одинь "веливій" виязь. Каждый виязь считаль свою землю частью целаго, вотораго онь не упусваль изъ виду, вечно мечтая о старшихъ удъзахъ, въ особенности о Кіевъ. И это всеобщее стремление въ стольному городу, въ столице или средоточію Руси влекло вназей къ постепенному совращенію своего рода, въ самонстреблению, подготовлявшему единодержавие. Въ свою очередь, народъ въ важдомъ удёле видель смёну ляцъ, воторыя бывали въ разныхъ вонцахъ Руси и иногда сразу переносидись изъ Тмутаравани въ Новгородъ. Онъ прислушивался къ ихъ разсказамъ объ общемъ отечествъ; и если ему приходилось иногда изгонять одного внязя, онъ бралъ себъ другого все изъ одного и того же вняжья Рюриковой врови.

\$ 38. Племянники и дяди. — После Зрослава, Русь распалась на 5 областей. Двв изъ нихъ составляли независимыя владыня— Полошко, гдв вняжиль племянникъ Ярославичей, Всеславь (\$ 25), и Новгорост (со Исковомъ), гдв проживаль другой племянникъ, Ростиславъ быль врасивъ и статенъ, крабръ, привётливъ и добръ въ бёднякамъ; а ему, какъ изгою, приходилось сидёть безъ дёла и безъ правъ. Опъ рёшился подражать Мстиславу тмутараканскому, который побилъ своего старшаго брата (\$ 23). Въ такомъ же положеніи находился дівятельный и способный Всеславъ, также изгой. Изгон-племянник готовились выступить противъ своихъ дядей— Ярославичей. Изъ послёднихъ оставались въ живыхъ только трое старшихъ,

и наследіе Ярослава разделилось на 3 части. 1) Великое вияжество Кическое, въ которому присоединнансь Туровъ, Смоденскъ, Волынь и Галичъ. Здесь вняжиль старшій сынь Ярослава, Изяслава I (\$ 37), человить злой и подозрительный, бездарный н малодушный. Онь не отличался находчивостью въ несчастіяхъ; а никто изъ князей не испытываль столько бъдствій, какъ онъ. 2) Княжество Черниговское, очень обширное: въ нему принадлежали, кроив самого Чернигова, Сверская область, Муромъ съ Рязанью и Тмутаравань. Имъ управляль второй сынъ Ярослава, Святославъ — внязь умний, бойвій, воинственный, умівний пользоваться всянить случаемь для своихъ выгодь, но также спискивать всеобщее уважение и любовь своею богобоязливостью, жалостанвостью и страстью въ просвещеню. Самъ Святославъ сидвлъ въ Черинговъ, а въ Тмутаракань посдаль своего молодого сына, Главба. Вещественнымъ памятиивомъ вняжения Глеба здесь остался "тмутаравансвій вамень" плита съ надписью объ измъреніи по льду Керченскаго пролива. 3) Княжество Переясмиское, въ воторому были присоединены Ростовъ и Суздаль. Здесь княжиль третій брать, Всевологь. Это быль любимый сынь Ярослава. Онь не отличался воннственностью, любиль действовать мирными договорами и деньгами, чтобы не проливать крови своихъ подданныхъ: въ военныхъ дълахъ ему помогалъ сынъ, храбрый Вминиръ Момомаст. Но зато Всеволодъ быль богобоязливъ, уважалъ дуковенство и одаряль нищихъ. Онъ жилъ просто и воздержио, овружиль себя монахами и завазываль имъ переводы внигъ. Онъ самъ зналъ цать языковъ, въ томъ числе греческій, которому научился отъ своей жены, гречесвой внажны. Леть 10 братья жили въ мире и любви, какъ завещаль имъ отецъ. Но воть, по преданію, повазалась кровавая зв'язда на неб'я; Волховъ ношелъ вверхъ; изъ реви сети выволовли страшнаго урода. Народъ чуяль бъду — и начались провопролитія. Разомъ съ двухъ концовъ появилась тревога на Русн — съ свверо-запада и юго-востова.

§ 39. Изгои и половцы. — Изгон начали междоусобіе. Имъ хотвлось силой добыть себв если не Кіевъ, то новые и лучтіе удвлы. Ростислава манила въ себв далевая Тмутаракань, съ ея привольными степими, гдв можно было отличиться подвигами въ борьбъ съ кавказскими кочевнивами и набрать храброе войско для войны съ дадями. Опъ бросился туда съ толной новгородской вольницы и со множествомъ недовольныхъ, бъжав-

шихъ изъ разныхъ княжествъ. Ростиславъ легко выгнадъ юнаго Глеба, уврешился въ Тмутаравани и началъ быстро поворять сосъднихъ диварей. Онъ уже становился богатымъ в могущественнымъ. Дяди собирались воевать съ нимъ; но ихъ избавилъ оть опаснаго негоя гревь, правитель Корсуна. Страшась могущества такого соседа, какъ Ростиславъ, онъ вкрался въ нему въ довбріе и отравиль его на одной пирушкв, выпустивь въ вруговую чару ядъ, хравившійся у него водъ ногтемъ. У Ростислава осталось двое детей, Володарь и Василько, которыхъ пріютили у себя сыновья Изяслава. Подросши, они также кодили на Тмутаракань, но неудачно: она осталась за Святославичами. Не успели Ярославичи отделаться оть одного нагоя, кавъ поднялся другой - Всеславъ. Его освободила изъ кіевской тюрьмы новая беда, которая пришла на Русь съ юго-востока. То были страшные вочевники, сменивше печенеговы-торки, беренден, половцы, принадлежавшіе въ алтайцамъ или татарамъ (\$ 2), какъ всв степняки, постывание южную Русь, Торки, потеснивше печенеговь, вскоре исчезии, частью истреблевные половцами, частью поселенные русскими внязьями на южныхъ границахъ (г. Торческъ). Потомки торковъ и берендеевъ встръчались еще долго, подъ именемъ Черимия Клобукова, ходившихъ въ большихъ барапьихъ шапкахъ. Половцы распадались на множество родовыхъ ордъ в были полудиварями. Намятнивомъ ихъ быта остались кименныя бибы, разсвинныя во множестве на юго-востовъ Россіи и отчасти въ Сибири: вто -огромныя, грубыя неображенія "каменных» людей, болвановь", съ чашей на волъняхъ, напоминающія Кімалу (§ 7); они ставились обыкновенно на могилахъ 1). Половцы истребили печенъговъ и утвердились на

<sup>1)</sup> Это-крупным извания изъ простаго ийстваго какия, отъ 2 до 5 арминъминии. Они язображали людей всйка возрастова и обоего пола, но большею частью женщить, на сидачемъ, нагвутома и примома положения. Чаще всего они полуобнажени по поясъ, какъ на нашемъ рисункт, и съ босмии ногами, имогда замъненными нашенныма обрубкомъ или столбомъ, какъ у римскихъ терминова или греческихъ терми, которые станились на верекрестикхъ. Но истрачаются то соясбиъ обнаженным фигуры, то вполий одйтия, въ уворчатихъ, отороченныхъ тесьмой кафтинахъ, въ сапогахъ, въ шанкахъ, подъ которыми иногда видиа уюрчатал под-кладка-родъ ериолии съ бакромой. "Ваби" вообще прически, съ двука заплеченими косами на синий, съ повязкой на лбу, съ серьгним въ ушахъ (даже у мужчинъ). У ибкоторыхъ гриним пли крупным бляки на шеяхъ, браслеты и оружіс. Почти у всйхъ въ рукахъ чашка нли горшокъ, вногда просмерлениме Каменима бабы—жъствое произведеніе: здёсь ийтъ слёдовъ подражанія греческому вилию. У всёхъ общій типъ. Въ исполненія видиа только развица по времени: болбе древня,

Дону. Они построили тугь шалаши на лёто и юрты для земовки и начали дёлать набёги на Русь. Ярославичи виступили противъ нихъ, но были жестово разбиты на р. Альтю. Изгелавъ прискавалъ въ Кіевъ, а следомъ за нимъ разсыпались полович по віевской землё и начали грабить и мучить жителей. Кіевляне собрались на вече и сказали Изаславу:



Каменная баба.

"виязь, дай намъ оружіе и лошадей; пойдемъ опять драться съ ними". Запуганный Изяславъ отвазалъ. Тогда народъ бросился разбивать тюрьмы, гдё сидело много міевлянъ, давно заточен-

встрачающівся на востока, изсачены грубіве, менае умілою рукой, чінть азовскія и двіпровенія. Каменных бабы и сейчась столть въ Енисейской губ., на Киргизской степи и въ Ехропейской Россіи—оть Воронежа и Полтавы до Кубани Куми, отъ Волги до Буга и Калиша, наконець на Галиціи. Изображенная на нашемь рисунка накодится въ Новочеркаєка.

пыхъ вназемъ. Освободили также Всеслава и объявили этого удальца веливимъ вняземъ. Изиславт бъжалъ въ Польшу, въ

своему племянинку, Болеславу Смилому.

§ 40. Братья-сопернини. Всеволодъ I и Святославичи. — Вскор'я Изяславы возвратился съ польской ратью. По преданію. Всеславъ, "дотронувшись только коньемъ до золотаго стола кіевскаго, обернудся волкомъ и побажаль ночью въ Полоцкъ". Оставшись безъ внязя, вісвляне різшили: , или пусть Изяславь вступить въ Кіевъ бевъ поляковъ, или пусть Святославъ съ Всеволодомъ придутъ въ намъ вняжить; иначе мы сожжемъ Кіевъ и уйдемъ съ семьями въ Царьградъ". Изяславъ согласился и снова сталь княжить въ Кіевъ; но, вопреки уговору, разставиль поляковь по городамь и началь притеснять віевлянь, и даже Антонія (§ 28), за приверженность въ Всеславу. Многіе вісвляне біжали въ Святославу черниговскому, который тогда храбро сражался съ половцами, привлеваль въ себе милостивымъ обхожденіемъ и тихоньно, ночью, увезъ Антонія и спряталь его у себя въ Черниговъ. Въ то же время Святославъ усиваь привявать къ себв Всеволода; и они пошли на старшаго брата. Изяславъ снова бъжаль въ полякамъ съ большими совровищами. Святослава сталь великимъ кинвемъ кіевскимъ, а свой удель отдаль брату. Всворе онь умерь, и въ Кіеве сель Всеволого, но не надолго. Изяславъ все это время исвалъ помощи на Западъ. Онъ обращался то въ Генриху IV, то въ его врагу, пап'в Григорію VII (§ 15). Генрихъ отправилъ посольство въ Кіевъ, воторое возвратилось тольно съ богатыми дарами, изумившими Западъ. Папа тавже послалъ грамоту въ Кіевъ, а главное — побудилъ Болеслава помочь Изяславу, надъясь обратить Русь въ католичество. Такъ, Изяславъ возвратился на родину опять съ помощью полнковъ, которымъ отдаль за это Галичь. Всеволодъ безъ боя уступилъ ему Кіевъ и возвратился въ Черниговъ. Изяславъ книжилъ въ третій разъ всего года два. Загорълась пован усобица. Илеманняви, Святославичи, напали на дядю. Всеволода, получившаго ихъ отповскій уділь. Изяславъ пошелъ помочь брату и паль въ битвъ.

Велинимъ вияземъ сталъ последній Ярославичъ, Всеволодз І. Почти вся Русь соединилась подъ его властью; половину ел, Черниговскую вемлю, онъ отдалъ сыну своему, Владиміру Мономаху (§ 38). Но на Руси все еще было неспокойно. Соятославши, въ особенности Олега, напоминавшій отца отвагой и настойчивостью, продолжали искать своего наследія. Они сильны были и сознаніемъ

права: Всеволодъ несправедливо представляль ихъ изгонми, основываясь на томъ, что ихъ отепъ насильно, не по праву, владель Кіевомъ; онъ самъ помогь Святославу нагнать Изяслава и признаваль его великимъ княземъ до самой его смерти. Латъ 15 вняжнать Всеволодъ въ Кіевъ, и почти не проходило года, чтобы Святославичи не нападали на него. Племянники не превебрегали вивавими средствами: они постоянно сходились въ Тмутаракани в нанимали тамъ всявихъ кочевниковъ, въ особенпости же половцевъ. Правда, иногда Всеволоду удавалось перевупить половцевь, и они отражали тогда князей-илемянииковъ. Но большею частью последнихъ побиваль мужественный и умный Владиміръ Мономахъ. Въ то же время этоть замівчательный внязь дрался съ половцами, которые сами по себъ часто вторгались въ предвлы Руси. Онъ поразилъ ихъ 12 разъ; и повсюду на Руси стали съ любовью произносить имя этого защитника отъ нехристей. Напротивъ, отецъ его утратилъ любовь народа. Онъ состаръдся и подчинился дружинъ, приведенной имъ изъ Чернигова и Переяславля, воторая отстранила дружину віевскую, служивіную Изиславу, и начала угнетать віовлянь. Въ вонц'я его вняженія насталь голодь оть страшной засухи и лесныхъ пожаровъ, а за нимъ пришла опустошительная зараза; солнечное затменіе и землетрясеніе смутили умы. Всеволодъ умеръ въ 1093 г. Тавъ, Ярославичи владели Русью 40 л. Затемъ настала пора внуков Ярослава, которан продолжалась 32 года (1093-1125).

§ 41. Внуни-соперники. Давидъ и Васильно. — Вотъ главные изъ внуковъ Ярослава: Святополкъ Изяславичъ. Владиміръ Всеволодовичь, Олегь Святославичь, Давидъ Игоревичъ. Изъ нихъ Давидъ былъ изгоемъ. Олегь же считался изгоемъ, хотя и несправедливо; втому же тогда онъ быль заточень на о. Родось греками, которымъ его выдали козары. Следовательно право на вісвскій столь принадлежало только Святополку и Мономаху. Кіевляне хотіли, чтобы у нихъ внажиль прославленный Мономахъ, темъ более, что Святополеъ, жившій постоянно въ Новгородь, быль незнакомъ имъ. Но Мономахъ самъ призваль въ Кіевъ Святополка, какъ старшаго въ роде. Русь разделилась теперь на 3 части (не считая Полоцва и Новгорода): Саятополку II припадлежали Кіевъ, Туровъ и Галичъ; Мономаху-Переяславль, Червиговъ, Смоленскъ, Муромъ съ Рязанью и Суздаль; Давидъ владель уделомъ своего отца. Волынью. Олегу же. воторый усивль возвратиться съ Родоса, ничего не дали, она-

саясь его предприничиваго права. Безземельный Олегь пританлея въ Тмутаракани, откуда бросился добывать свои отчины, по примбру Мстислава в Ростислава. Онъ и по характеру напоминаль, какъ этихъ внязей, такъ и своего безпокойнаго отца, Святослава. У него быль "смыслъ буйный, слова величавыя". Олегь не признаваль ни христіанских заповіздей, на родовихъ обычаевъ-ничего, вроив своей воли и выгоды. Опъ всю жезнь проведь вы борьбь, "нща своего клюба". Для этого оны пусвался на всявія хитрости, убиваль в обманываль роднихъ, наводиль на Русь половцевъ. Ему удалось-тави пріобрести Черниговъ и даже Смоленскъ съ Муромомъ. Усивки Олега объасилются тамъ, что великій князь быль человавь безхаравтерний и трусливий, по алчний, властительний и въроломний: онь самъ занимался торговлей, стёсняя купцовъ, и дружня сь євренин, дома воторых в народь разграбиль после его смерти. Оттого 20-летнее княжение Святополка наполнено смутами н тревогой. Его часто побивали половцы, доходившіе до Кіева; в онь принуждень быль откупаться оть няхъ. Пользуясь этимъ, Олегъ 4 года мучилъ Свитонолва и его вернаго союзнива, Мовомаха, своими разбойничьими наб'вгами, въ которыхъ участвован и подовцы: вся Русь была въ огив, оть Новгорода до степи, отъ Воливи до Мурома.

Наконецъ, союзники предложили ему полюбовно ръшить споръ. Для этого събхались въ Черинговской области, въ Любечи (1097), Святополев съ Мономакомъ, Олегъ, Давиль Игореничь и Василько Ростиславичь (§ 39). Давий папоминаль Святополка корыстолюбіемь, по быль энергичиве его: опъ не остановился бы ни передъ вавимъ злодваніемъ изъ-за своихъ мгодъ и быль неспособень расканваться. Василько, напротивь, быль даровить, благородень и "высовоумень" (честолюбивь). Занимая часть Волыни, рядомъ съ Давидомъ, Василько тревожилъ отсюда Польшу и Венгрію. У него уже сложился общирный шанъ - завоевать лаховъ, чтобы отомстить имъ за походы Болеславовъ подъ Кіевъ, и переселять дунайсних болгаръ въ свою чалолюдную область. Онъ надъялся исполнить это при помощи воловцевъ, а потомъ мечталъ броситься на этихъ хищинковъ, чтобы "либо славу себв найти, либо голову свою сложить за Русскую землю". Васильно хотель стать стражемъ отечества: "думаль и, говорить онъ, сважу братьимъ: дайте мив дружину свою младшую, а сами пейте да веселитесь! Любеций събадь, эта первая попытка рышать мирно межиоусобія, вполн'я удался. Кинзыясоперники сидъли на одномъ вовръ и цъловали одинъ крестъ. громно восклидая: "Если вто изъ насъ возстанеть на вого-нибудь, то всё им поднимемся на него, и съ нами престъ честной и вся земля русская!" На събедъ ръшили всъмъ владъть своими отчинами, т.-е. Святополку - Кіевомъ, Мономаху-Переяславлемъ, Смоленскомъ, Ростовомъ и Суздалемъ, Олегу-Черниговомъ, а Лавиду и Васильку, съ его братомъ Володаремъ, -- Волынью поподамъ. Все были довольны; только въ корыстную душу Давида закралось подограніе. Давиду, желавшему имать всю Волынь, повазалось, что двое тавихъ талантинвыхъ внязей, какъ Василько и Мономахъ, уже сговариваются погубить всёхъ остальныхъ родичей. Туть же, въ Любечв, Давидъ сообщиль свои опасенія Святополку въ такомъ видів, вакъ будто заговорь уже существуеть в открыть. Трусливый Святополев повериль, обманомъ схватиль Василька, когла тоть возвращался изъ Тюбеча черезъ Кіевъ, и выдаль его Давиду. Несчастный быль ослеплень самымъ зверскимъ образомъ. Мономахъ заплакалъ, когда узналъ объ этомъ, и восвливнулъ: "Тавого зла еще не было на Руси! Между насъ бросили ножъ". Онъ склонилъ Олега загладить это преступление. Они заставили Святополка собственноручно выгнать изъ Волыни Давида и освободить Василька, который томился въ тюрьме у своего палача. Затемъ внявья устроили новый съйздъ, гдй ришили Васильку съ Володаремъ оставаться въ своихъ старыхъ уделахъ, а часть Волыни, принадлежавшую Давиду, отдать Святополку. Давида помъстили въ одну ничтожвую волость, гдв онъ и умеръ.

§ 42. Половцы и Мономахъ. — Послё новаго съёзда, Святополкъ II вняжнять еще 13 лётъ, и то было хорошее время на
Руси. Удёльныя усобицы превратились, и внязья стали на стражть
русской земли противъ степняковъ, у воторыхъ явился отважный вождь, Бомякъ, вровожадный и изворотливый, какъ тигръ.
Часто подъ стенами украинскихъ острожновъ раздавался, по ночамъ, волчій вой: то вылъ Бонявъ, гадан о битвъ, а на заръ
пылалъ деревянный городокъ, облитый кровью своихъ жителей.
Какъ сильны были тогда половци и какъ ослабъла Русь, видно
изъ того, что Святополкъ самъ женилъ своего сына, Юрія Долгорукаго, на половецкой княжить и заключилъ съ половцами 19
мировъ, причемъ много упило изъ его казны платья, денегъ и
скота. Но инчто не помогало. Тесть Святополка погибъ въ одномъ
набъгъ на земли своего зятя. Бонякъ однажды чуть не пробился

въ самый Кіевъ, истребивши окрестным деревушки и обители, въ томъ числъ Печерскій монастырь. Положеніе даль измінилось, вавъ только замирились русскіе князья между собой. Они ствли ходать на половцевъ, въ ихъ собственныя кочевья; и уже степняви начали просить мира и повупать его у руссвихъ. Душой борьбы съ половцами быль Мономахъ. Онъ побуждаль своихъ вядыхъ товарищей из набъгамъ нъ степь и измыщаяль искусные военные планы. Въ 1111 г. ему удалось соединить ихъ для похода, слава котораго разнеслась до Парыграда, Праги и даже Рима. Русскіе прошли за Дона, недалеко ота его устыены: до такой глубины степей доходиль только храбрый Свитославъ. Половци потеривли неслыханное поражение: потеряли до 20 однихъ хановъ. Вся Русь твердила, что это — подвигъ Мономаха, что половцы падали вучами именно передъ его полкомъ: головы ихъ свела невидимая рува ангела Божія. Повсюду ходили восторженные разсказы объ этомъ герой, воторый динлъ Донъ золотымъ шлемомъ". Озаренный лучами славы и вародной любви, вступиль Мономахъ на кіевскій престоль, черезь годъ после похода, когда умеръ Святополкъ. Онъ занялъ престоль не по праву: Святославичи были старше его. Оттого Мономахъ несколько разъ отказываль вісвлянамъ, которые призывали его въ себъ, и согласился только тогда, вогда они погрозиди погубить свой городъ.

Владимірь II Мономахъ быль веливимъ вняземъ 12 л. Это время было продолжением его полезной дантельности, хотя ему было тогда уже за 60 л. Онъ утвердиль за собою значение образцовато кылля древней Руси, "страдальца (труженика) за русскую землю". Мономахъ былъ ласковъ и гостепрінменъ, справедливъ п милостивъ: его называли "нищелюбпемъ" и "жалостливымъ". Онъ плавалъ на молитей, плавалъ, когда видель человека въ несчастін, не жалель своей казны для бъднявовъ и прощадъ обиды, нанесенныя ему лично. Мономахъ пишеть: "лишатъ тебя чего-нибудь-не исти; бранятъ тебя - молись". Въ своемъ Поушни онъ говорить детямъ: Путешествун по своимъ землямъ, не давайте своей дружнив никого притеснять. Не проходите мимо человека безъ привъта: сважите каждому доброе слово. Но больше всего не забывайте убогихъ, кормите ихъ; одаряйте сироту, оправдывайте вдовицу; не давайте сильнымъ погубить слабаго, простаго смерда. Не убивайте ни праваго, ни виноватаго - инкакой души христівнской. Особенно не нивите гордости ин въ сердцъ, ин

въ душв своей, но говорите: всв мы смертны. Молитесь въ церкви, и дома, и верхомъ на вонва. Мономахъ часто спаль на голой землв и ходиль "въ сиротских одеждахъ"; но только для того, чтобы охранить себя оть изнаженности. Онъ почиталь монаховь, вакь образованныхь людей; но вь немь не было ничего монашескаго: по его словамъ, покаяніемъ, слезами, милостынею должно побъждать врага, а не одиночествомъ, не чернечествомъ, не голодомъ". Работайте, "творите мужеское двло", да учитесь-вотъ его внушение двтямъ. Мономахъ былъ огличный хозянны, встававшій съ зарею: оттого хотя онъ старался брать меньше податей в постоянно раздаваль милостини. вазна его была полна. Мономахъ почти не сидваъ дома. Не церечесть его походовъ, а также путешествій, которыя были тогда тижелы: одинкъ большихъ повздовъ сдвавль онъ 83, а жилъто всего 73 года! Два раза была разбита у него голова, ушиблены руви и ноги. Въ мирное время онъ ходилъ на охоту: "Я. говорить опъ, дивихъ коней вязаль въ пущакъ своими руками: меня туры, олени в лоси поднимали на рога; вабанъ сорвалъ у меня мечь, медевдь укусиль за кольнов. Мономахь не быль наъ числа геніевъ, создающихъ новое. Опъ придерживался всего стараго и строго почиталь родовые счеты: это быль личший представитель того времени. Княжение Мономаха было отрадною эпохой въ исторіи кіевской Руси. Усобицы прекратились, твиъ болве, что другія линін Ярославова потомства вымирали. Среди этого сповойствін, Мономахъ исправляль суды и добавляль Русскую Правду, стараясь особенно объ облегченій участи быняковъ и должнивовъ; а его храбрые сыновья ходили на половцевъ, на Донъ, да еще на Чудь, на волжскихъ болгаръ и дяховъ. Русь вспомнила и походы въ Грецію. Мать Владиміра была дочь византійскаго императора, Константина Мономака; а дочь его была за греческимъ песаревичемъ: это вовлевло его въ византійскіе споры за престолъ. Но дівло вскорів кончилось миромъ; и Комнены (§ 33), по преданію, прислади Владиміру драгоціанне дары, въ томъ числів вінець и бармы (оплечье съ священными ливами) его дада, греческаго Мономаха. Когда въ Россіи установилось дарское достоинство, этимъ вінцомъ, пазваннымъ "шапвой Мономаха", стали вънчаться на парство. Мономахъ умеръ въ 1125 г. По словамъ лътописи. \_святители, народъ и люди плакали о немъ, какъ дети плачуть по отць или по матери". Въ пъснихъ сохранилась благодарная память о немъ, см'вшивающая его съ Владиміромъ Св. Въ вихръ

последующих в усобина твердо держалось одно только — пристрастіе русских въ "племени Владиміра": его многіе зовута въ себе вияжить; протива него нивто "не можеть поднять руки".

🐕 43. Мстиславъ Велиній. Разгаръ усобицъ. — Потомство Мономаха около полежка занемало вісескій престоль (1125—1171). съ небольшими перерывами, и владело почти всею Русью, за исключенісмъ земель Святославичей черниговскихъ. Ростиславичей галициихъ и Всеславичей полоциихъ. Даже свободный Новгородъ придерживался Мономаховичей. Привазанность вісвлянь въ племени Мономаха разрушала родовые счеты, ставила на ихъ місто избирательное начало и подготовляла наследственность въ одной семъв. Сначала кіевсвій столь заняль старшій сынъ Мономаха, Метиславъ, несмотря на то, что были живы болбе старшіе въ родб: Святославичи съ своими дітьми,племя, которое стали называть Ольговичами по врупной личности Олега Святославича, — да дети Святополва. Пеутомимый и предпріимчивый Мстиславъ "наследоваль поть своего веливаго отца" и быль прозвань Великимо. Онь удачно боролся съ половцами, не безъ выгоды визшивался въ распри между Святославичами и покончиль съ заклятыми врагами Ярославова потомства — съ полодения князьями. При помощи самихъ полочанъ, Мстиславъ схватилъ трехъ Всеславичей, посадилъ ихъ. вивств съ семьями, въ три лодки и спустилъ въ Царьградъ. гав они служили императору и отличались въ битвахъ съ арабами. Пріобретеніе Полоцка вовленло Метислава въ борьбу съ Литвой, а Новгородъ, гдв сидъль его сынъ, принуждаль его воевать съ Чудью. Это быль последній князь, державшій въ повиновенія своихъ родичей, строго обереганцій единство Руси. После него Мономаховичи уже не прочно держались въ Кіеве: тигда насталь разварь ушыльных усобиць. Каждый внязь стремыся овладёть кіевскимъ престоломъ, опираясь или просто на свою силу, или на осповоры и союзы съ другими внязьями. Эти союзы происходили часто и изм'виялись по обстоятельствамъ, сакъ между иностранными державами. Иногда противъ сильнаго и бойкаго виняя подымалось разомъ болбе десятка виязей. Союзы и договоры замѣнили прежије способы занатія преспловъ — и родовую "листинцу восхожденія" или завищаніс Простава, и събады внязей, введенные Мономахомъ. Они довазывали окончательное разложение родового быта и служили выходомъ къ новой поръ государственнаго развитія. Но сначила важдая линія Ярославичей старалась стать невависимою,

каждая область стремилась обособиться (§ 37). Усобицы между внязьями дошли до того, что нередко ближайше родственники забывали свои родовые интересы и боролись между собой: въ это полстольтие было 18 великихъ виязей. Нигдъ борьба не была такъ жестова, какъ въ самомъ потомствъ Мономаха. Оттого иногда удавалось проскользнуть въ Кіевь черниговскимъ Ольговичамъ, которые сохраняли свои семейныя черты — даровитость, пылкость и предпримчивость. Одинъ изъ нихъ, китрый и упорный Всеволось 11 Ольговичь, даже унеръ на кіевскомъ престолів, ловко подыман враговъ другъ противъ друга-Ольговичей противъ Мономаховичей и Давидовичей, а среди самихъ Мономаховичей — дядей противъ племянниковъ. Но безконечная борьба Ольговичей съ своими двоюродными братьями, Мономаховичами, блёднёеть передъ усобицами въ родв Мономаховомъ, гдв постоянно спориди то двоюродные братья между собой, то племянники съ дядями. Главнымъ образомъ враждовали между собой и чередовались на великокнажескомъ престол'я две липін, происходившія отъ сыновей Мономаха-оть старшаго, Метислава Великаго, и младшаго, Юрія Суздальскаго, по прозванію Доморукаго. Борьба между этими линіями и записана болже подробно въ летописяхъ.

§ 44. Ольговичи и Мономаховичи. — Разгаръ удъльныхъ усобицъ начался по смерти Всеволода П (1146). Тогда въ Кіевъ свяв брать его, Нюрь Ольювичь, при помощи другого своего брата, Святослава. Но віевляне только и думали, что о потомствъ Мономаха. Они составили грозное въче, съвши на коней. Потомъ разграбили дворы княжихъ мужей и послали сказать идемяннику Игоря, Изяславу И Мстиславичу: "Пди, князь добрый! Мы всв за тебя; не хотимъ Ольговичей. Гдв увидимъ твои знамена, тамъ и будемъ". Изяславъ пришелъ, кіенскіе полви передались ему-и онъ сталь великимъ княземъ, выгнавъ Игоря. Слабый на поси Игорь быль схвачень въ болоть, гдв завязь его конь, и заключенъ въ темницу. Никто не жалаль объ немъ, кром'в его родного брата, добраго толстяка Святослава, который сталь изыскивать средства въ его освобождению. Тотчасъ съ поля битвы, гдв быль пленень Игорь, Святославъ прискакаль въ Черинговъ, принадлежавшій его двоюроднымъ братьямъ, сыновьямъ Давида (вятославича. Хотите-ли сдержать влятву, которую вы дали мив и Игорю, пать дней тому назадъ?" спросидъ онъ у Давидопичей. Тв отвечали, что хотять. Тогда Святославъ оставиль у нихъ одного изъ своихъ бояръ, а самъ бросился въ

свой удель, Новгородь Северскій, чтобы изготовиться къ освобожденію Игоря. Едва усивав онв увхать, вакв его бояринв, оставленный въ Черпиговь, присладъ свавать ему: "Давидовичи измъняють тебъ, хотять схватить тебя: не взди въ нимъ, когда ношлють за тобой". Оказалось, что Давидовичи изъ личныхъ интересовъ изменили своему роду и соединились съ Изиславомъ. Они мечтали получить много выгодь оть этого храбраго и любимаго кіевдинами великаго винзя. Вследъ ватемъ новые союзники открыто потребовали у Святослава отвазаться отъ своего несчастнаго брата. "Возьжите у меня все, только отпустите мив Игора", отвъчаль Свитославь, заливаясь слезами. Онь, въ свою очередь, долженъ былъ заручиться вавимъ-нибудь союзомъ и послаль въ Суздаль сказать своему двоюродному брату. Ирію Доморукому: "Помилосердуй, пойди въ Кіевъ, сыщи миъ брата". А Юрій давно уже мечталь промізнять свою непривітливую сторопу на богатый и врасивый Кіевъ. Ктому же онъ не могъ равнодущно перевосить великую, по родовымъ счетамъ, обиду: племяннивъ его, Изяслявъ, заналъ веливовняжескій столь, попирая права дяди. Юрій уже не разъ пробирался въ Кіеву, занимая Переяславль то набъгомъ, то обмъномъ на другія области; но все неудачно, лишь на воротное время. Онъ тотчасъ же прислаль Сватославу на помощь своего сына, Исана-в началась жестовая распря въ потомствъ Мономаха.

§ 45. Ольговичи и Давидовичи.—То была самая любопытная борьба въ течение всего удблинаго периода. Она наполнена подвигами военной доблести и дипломатического искусства, проявленіями большихъ дарованій съ об'єнхъ сторонъ. ()на захватывала огромное пространство, касансь не только востока, но и запада Евроиы. Въ ней участвовала почти вся Русь и много иноплеменнивовъ. За Юрія стояли, промів Ольговичей, Давидовичей и галицваго внязя, половцы, а также впервые появившеся тогда отряды южно-русской вольницы - бродинкова, тогдашнихъ вазаковъ; за Изяслава танули Волынь, Черные Клобуки, финны, венгры, поляки, чехи и измим. Кровь лилась по всей южной Руси. Были забыты правила нравственности, святость договоровь и целованіе креста. Союзники переходили съ одной стороны на другую. Тогда была въ ходу поговорка: "миръ стоить до рати и рать до мира". Съ самаго начала, промъ Ивана Юрьевича, въ Святославу пришель помощинкъ изъ молданского города Берлада, куда, также какъ въ Тмутаранань, стекались бездомные выхолцы: то быль обделенный родичами галиций инязь Ивана, но

прозванью Бермидникъ. Онъ прибылъ въ Святославу повазать свою удаль; а вслёдъ за нимъ явились и половецкіе ханы, родственники Святослава по женв. По еще лучше изготовились Давидовичи съ Изяславомъ. Они совству ожесточились и говорили: "Мы начали злое дело; такъ ужъ довершимъ братоубійство! Пойдемъ, искоренимъ Святослава, а волость его возьмемъ себв". Они жестого опустошали владенія Ольговичей, не щада даже цервовных сосудовь и воловоловь. Въ одномъ городъ Лавидовичи захватили домъ Святослава и нашли здесь множество бочевъ меду и вина въ погребахъ, железо и медь въ владовыхъ, до 1000 скирдовъ кавба, ивсколько тысячъ коней и 700 рабовъ. Выфхаль въ врагамъ духовникъ Сватослава и свазаль отъ его имени: "Жестокіе родичи! Довольны-ли вы вашими влодействами? Разорили вы волость мою, взяли имущество и стада, истребили огнемъ хлебъ и запасы. Или вы хотите еще умертвить меня?" Отъ Святослава потребовали отступиться отъ Игоря. "Нівть, отвівчаль онъ: покуда душа моя въ тіль, не изм'вню единокровному".

Святославъ сидълъ въ своемъ Новгородъ Свверскомъ и все поджидаль Юрія, по тщетно: Изяславъ уже отправиль степью гонца въ разанскому князю - и тоть вторгнулся въ Суздальскую область и задержаль Юрія. А между тімь, враги подошли въ Новгороду Съверскому. Святославъ закватилъ свою семью и жену песчастнаго Игоря и бъжаль въ "лесную землю". Давидовичи броснинсь въ погоню за нимъ, всего съ 3.000 всадинковъ, и уже догнали; но онъ вдругъ обернулся и разбиль ихъ, а самъ бъжаль къ ватичамъ. Давидовичи послали ему свое проклятіе: "Убейте его, объявили они вятичамъ-и получите въ награду его имущество". Судьба преслъдовала песчастнаго Ольговича. Ивану Берладинку не сиделось долго за однимъ дівломъ: взяль онъ у Святослава за свою службу 200 гривент серебра да 6 фунтовъ золота — и попалъ въ Грецію. где быль отравлень. При Святославе остался одинь верный союзнивъ — Иванъ Юрьевичъ, и на немъ сосредоточилась его любовь. Вдругъ Иванъ заболбаъ. Святославъ забылъ все, остановиль войну и все молился, не отходя оть постели больнаго. Иванъ умеръ — н Свитославъ горевалъ до отчания, такъ что самъ отецъ повойнаго. Юрій, присладъ утвинать его, об'вщан дать ему другого своего сына. Въ то самое время Святослава сразила другая въсть: Игорь заболёль вь тюрьмё и постригся въ монахи передъ смертью; по кіявляне убили его на молитвъ,

выволовли трупъ веревнами и бросили на рынкъ. Но съ этихъ поръ насталъ переворотъ въ судьбъ Святослава. Второй смиъ Юрія. Андрей, отогналъ рязанскаго внязя отъ Суздаля — н Юрій перешелъ въ наступленіе. Вскоръ враги не только были липены всъхъ своихъ завоеваній, но Давидовичи чуть не утратили своего Чернигова. Въ такой бъдъ они вдругъ измѣнили политику — заключили союзъ съ Святославомъ и Юріемъ противъ Изислава. Радуясь счастливому обороту дѣлъ, Юрій привкалъ къ себъ Святослава на свиданіе и пиръ (1147). Друзья съѣхались на границъ своихъ владѣній, гдѣ было разбросапо ифсколько жалкихъ деревушевъ, среди которыхъ возвышался, на крутомъ берегу рѣчки, деревянный городокъ, окруженный

дремучимъ лесомъ, по имени Москва 1).

§ 46. Борьба между Мономаховичами. Стверная Русь. — Умершвление Игоря ожесточно Святослава Ольговича. Въ то же время Юрій Долгорукій быль оскорблень Изяславомъ ІІ, который вытесных отного изъ его сыновей, кижившаго въ Новгородь, и началь опустопать оттуда западные пределы суздальскаго внажества. "Племанникъ, воскликнулъ Юрій, осрамиль меня, волость мою повоеваль и пожогь; либо стыдь этоть съ себя сложу, за вемлю свою отомицу и честь свою добуду, либо голову сложу". Эта борьба между Мономиховичами была упориве борьбы Ольговичей съ Изяславомъ. Она длилась болве пати лать, съ переманнымъ счастьемъ: насколько разъ Юрій І садился въ Кіевь и быль снова изгоняемъ въ свой Суздаль. Но вообще перевесь быль на стороне Изяслава: Юрій окончательно утвердился на великовняжескомъ стол'в только по его смерти. Это объясняется харавтерами сопернивовъ. Юрій —представитель спосрной Руси. Онъ быль разсчетливь, осторожень и воварень, суровъ и властолюбивъ; онъ опасался битвъ и любилъ побъждать теривнісив, выжидавісив, воснимии хитростами; его выручаль только сынь, Андрей, который совершаль чудеса храбрости и много разъ подвергалъ свою жизнь опасности. Изяславъ же-представитель южной Руси. Натура храбрая, горячая н предпринячивая, онъ всемъ быль обязань себе и признаваль

<sup>\*)</sup> Поздивание гатописни соправили такое преданіе о начала Москви. Килав Корій прівхаль однажди на это місто, застроенное селами богатаго боярина, Стецана Кучни. Оно очень поправилось сму. Между тіма, гордий болрина чімь-то оскорбиль Юрія, и тоть убиль его. Дочь его, красавицу Улиту, Юрій видаль амужь за своего сина. Андрея, а среди сель основаль городокь. Спачата, говорать. этоть городовь назмиваем "Кучково». а потомь уже Москвой, но висим ріжи.

одић личныя заслуги, презиран старое родовое право. Его любимою поговоркой было: "не идеть місто въ голові, а голова въ мвету". Изяславъ измышляль довкіе военные маневры, устранваль для рачныхь бытвь мудреныя лодин съ покрытіями для гребцовъ, завлючалъ искусные союзы. Опъ ничего не жалълъ для дружины, быль ласковь съ народомъ, красно говориль на въчахъ, неръдво созывалъ въ себъ на объдъ всъхъ горожанъ, отъ мала до велика. Изяславъ напоминалъ віевлянамъ своего дела, Мономаха, и они любили его. Противоположность между съверомъ и югомъ Россіи выразилась наглядно при кончинъ соперниковъ. Когда умеръ Изяславъ, плакала вся Русь и даже Черные Клобуви. Кіевляне называли его своимъ "добрымъ господиномъ", славнымъ "царемъ", а больше всего "отцомъ". Черезъ три года (1157) умеръ на веливовнижескомъ столе суровый Юрій, правленіе котораго было тяжело для народа. Кіевляне разграбили его терема и дворедъ за Дивиромъ, прозванный "Раемъ", и избили его суздальскую дружину: тело внязя похоронили за городомъ.

Тъмъ не менъе значение Юрія Долгоруваго важно: опъ положиль основание съверной Руси; при немъ она выступаеть на историческое поприще. Въ началъ нашей исторіи (§ 7) съверовостовъ Россін (губ. Московская, Тверская, Владимірская. Ярославская, Костромская) быль занять финскими племенами, въ особенности мерею. Но сюда постоянно стремилось славанское переселеніе, особенно со времени принятія христіанства Русью: уже въ 12 в. финны почти утратиля свою народность, вибств съ язичествомъ, и ославянились; это довазывается и летописями. и распонвами могать вы томъ прав. Здесь первымы средоточіемъ славянства быль навъстный уже до Гюрика (\$ 6), наравив съ Новгородомъ и Кіевомъ, маститый Ростова, къ которому еще въ 9-мъ въвъ присоединился Суздаль. Затвиъ Ярославъ построилъ Ярославль (§ 24), а Мономахъ — Владимера на Клязьмъ. Суздальско-Ростовская область, причислившаяся сначала въ Новгороду, потомъ въ Переяславлю (§ 38), отошла на любецкомъ съвздв (§ 41) къ племени Мономата. Юрій Долгорукий быль эдесь первымъ независимымъ удельнымъ вияземъ. И никогда еще русская народность не пріобратала такого значенія въ этомъ враю, какъ при немъ. Когда Юрій возвращался изъ походовъ на югь, за нимъ тащились оттуда толны переселенцевь, которыхь онъ приманиваль и одаряль землями; приходили въ нему и недовольные изъ другихъ мъстъ, особенно изъ Новгорода, этого прародителя коренного славянства въ тожъ краю. Юрій построиль песколько повыхъ городовь (Юрьевь Польскій, Переяславль Залескій, по преданію—даже Москву), увеличать число перквей и свищенниковъ, проложиль дороги въ дремучихъ лесахъ, осущиль болота. Это быль хозяинь и устроитель края, въ которомъ онъ провель почти всю свою жизнь. Впрочемъ, Юрій не можеть считаться полнымъ представителемъ съверной Руси. Онъ не предвидёлъ ед великой будущности и все еще называль одну южную Русь "землею русской". Онъ перепосиль на свой северъ южным названія (Переяславль, рр. Лыбедь и Трубежъ). Его тянуло на югь; и онъ не успоконаси, пока не сталь кіевскимъ княземъ. Не Юрій, а сынъ его, Аморей, по прозванію Боголюбскій, быль истиннымъ представлемы съверной Россіи.

🖇 47. Андрей Боголюбскій, Подготовка самодержавія. — Андрей родился въ Суздальско-Ростовской области и прожилъ тамъ безвывздно до 30 летъ. Онъ не видалъ другихъ руссвихъ внязей. Ему чужды были споры разныхъ липій Рюривова потомства изъ-за "лъствичнаго восхожденія". Юрій I спокойно внажиль въ старыхъ городахъ, Ростовъ и Суздаль, а Андрей столь же мирно управляль своимь удёломъ, даннымъ ему отпомъ — молодымъ пригородомъ, Власиміромъ на Клязьмъ, Нивто изъ внязей не заявляль притязацій на эту пеприв'тливую страну, закинутую среди финновъ. Андрей признавалъ только силу: для него тогь быль старие всёхъ, вто могуществениве всвхъ. Опъ вналъ только одного государя да подданныхъ, въ число воторыхъ должны входить и его ближайтие родственники. Прелести юга не могли очаровать эту свиерную, разсудочную натуру: для нея столицей быль тоть городь, въ воторомъ сосредоточена власть. Презирая родовое старшинство. Андрей стремился въ наслыдственному самодержавію "милостію Божіей". Въ личности Андрея была, правда, отчанива храбрость, необходиман для такого переворога, вакой произвель онь; но отвага затмевалась нь немъ хитростью и непревлонностью политика, за что его называли "вторымъ Соломономъ". Андрей отличался еще набожностью. Онъ содержаль много монаховь, сооружаль храмы в монастыри, приходиль въ церковь по ночамъ, зажигалъ свъчи передъ нконами и предавался слезной молитив, раздаваль милостыню, помогаль больнымъ. Авдрей даже воевалъ съ нехристями, соседними болгарами, при участій духовенства, которое шло съ образами передъ ратью и пріобщало ее св. тайнъ. Страна соотвітствовала своему внязю. Въ Сувдальско-Ростовской области не было такихъ ограниченій княжеской власти, какъ на югв. 1) Здісь не было соперинчества между многими виязыми, и народъ привыкаль повиноваться одному внязю и его потомству. 2) При отсутствін соперничества, а также набъговъ степняковъ, на сверо-востовъ внязья мало нуждались въ дружний: следовательно, дружина нан боярство не могло пріобрести значенія и стеснять власть внязя. 3) На югв города привывли управляться сами собой, посредствомъ своихъ въчъ, и держали себя гордо, даже сами избирали себв внязей. На свверо-востокв быль только однив маститый городь, Ростовъ Великій, передъ которымъ даже старый Сувдаль вазался юнымъ; остальные же города были молодыми и слабыми, и они возникали не сами собой, а благодари книзьямъ. Новые города подчинались старымъ, вавъ ихъ пригороды": у нихъ не было своего въча; ими даже управляли посадинки или тічны старыхъ городовъ. Они тинули въ винзьямъ и помогали имъ укрощать строитивость старыхъ городовъ. Князья, въ свою очередь, благоволили въ новымъ городамъ: Юрій жилъ не въ Ростовъ, а въ Суздалъ; Андрей же поселнаса въ ничтожномъ Владимір'в Клизменскомъ, который только-что началь отстранваться при немъ. 4) На югв не могло сосредоточиться въ одивхъ рукахъ необходимое для власти богатство, особенно земельное: князьямъ, при ихъ перекочевкахъ, не было разсчета увеличивать и улучшать свои уделы, и они много тратились на дружину, на добывание столовъ. На съверъ же, гдъ не было передвиженія со стола на столь, внязь старался передать своимъ дітямъ пріумноженное наслёдство. Юрій неусышю заботился о благосостоянін своей области, и Андрей быль уже самымь богатымъ изъ всехъ русскихъ князей. Это дало ему возможность раздавить Кіевъ, это гифздо старыхъ порядковъ.

§ 48. Паденіе Кіева. — Андрей до того невзлюбиль Кіевь, что не могь ужиться даже подлів него, когда Юрій, овладівы нив, посадиль его въ одномъ изъ ближайщихъ городовь: онъ біжаль на родину безъ позволенія отца. При этомъ онъ вахватиль съ собой чудотворную икону Божіей Матери, писанную, по преданію, евангелистомъ Лукой. Когда ее везли въ Суздаль, она остановилась на дорогів, близъ Владиміра. Андрей ностроилъ вдівсь церковь для нен и основаль село Боголюбово, которое стало его дюбимымъ містопребываніемъ. Затімъ онъ поселился во Владимірів, куда перенесъ и віевскую икону, ко-

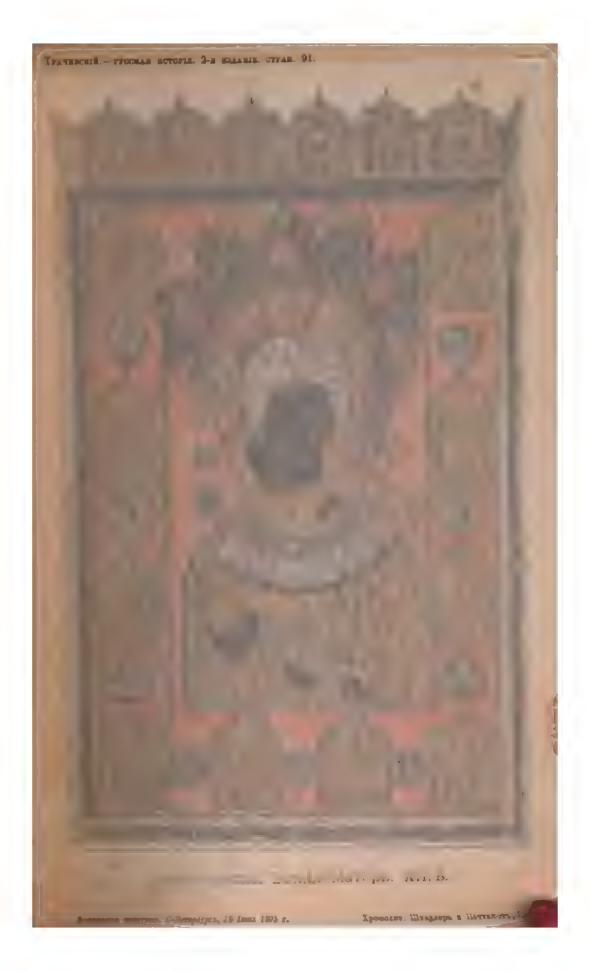

торян стала одною изъ именитвашихъ нашихъ святынь, подъ вазваніемъ Владимірской Божісй Матери 1). Здесь-то услыхаль онь о смерти своего отца и объ избісній суздальцевь вісвлинами. Андрейеще больше возненавидбать Кіевт; но лишь 15 леть спустя удалось ему воспользоваться удельными усобицами на югв, составить союзь изъ 11 киязей и азять Кісах (1169), котораго до техъ поръ нивто не бралъ сплою. Мщеніе суздальцевъ было примърное: три дня жили они городъ и даже Печерскій монастырь; мужчить избивали, женщинь и детей брали въ плень; были похищены ввоны, винги, даже колокола. Но важиве быль политическій ударъ, наиссенный тогда матери городовь русскихъ: Андрей даже не удостоиль Кіева своего посъщенія и остался на стверт, назначивъ кіевскимъ княземъ самаго младінаго изъ своихъ братьевъ. Тавъ какъ Андрей быль главнымъ вняземъ не тольво по своему могуществу, но и по родовому праву, то онъ и сталъ великимъ вняземъ, но не кіевскимъ, а владимірскимъ нан суздальско-ростояскима. Такъ 1169 годъ ознаменованъ великимъ переворотомъ въ нашей исторін: южная и съверная Русь обмінвансь ролими; Владиміръ Клязменскій сталь столицей "земли русской", въ смысле всей Россів, а Кіевъ превратился въ одинъ наъ удвавныхъ городовъ.

Остальные южно-русскіе города Андрей роздаль потомкамъ Мстислава Великаго, изъ которыхъ образовались князья смоленскіе, волынскіе и галицкіе. Смоленскіе князья выдавались своею даровитостью и энергіей, такъ что ихъ можно назвать распорядителями юга и послівдними представителями старой Руси. Изъ нихъ особенно прославились два Мстислава — племянникъ Изяслава II и сывъ его, прозванные одинъ Храбрымъ, другой — Упальмъ. Но и эти замічательные діятели древней Руси находились въ зависимости отъ могущественныхъ князей суздальскихъ. А матерь русскихъ городовъ, забытый и опозоренный Кієвъ, съ каждымъ годомъ падалъ все боліве и боліве. Могущественные суздальскіе князья не заботились о немъ—и овъ сталь игрушкой послівднихъ удівльныхъ усобицъ, безиолезно

<sup>&#</sup>x27;) Владимерская Божем Матеры пображена на прилагаемомъ рисуний въ ел инимпиемъ видъ. Она была доставлена изъ Царьграда въ Кіевъ около 1181 г. Андрей Боголюбскій перенесъ ее во Владимірь въ 1165 г. и некора установиль совершаеное понина празднество, въ намить принисинной ей побади издъ болгарами. Въ 1895 г. икона была перенезена въ Москву, въ Успенскій соборь, гдв она наколится и теперь. Письмо на ней поновлено въ 16 в. Въ настоящее время ликъ Божіей Матери прикрыть слюдой, а одъяніе—богатайшимъ окладомъ.

терзавшихъ южную Русь. До татаръ, въ теченіе 70 л. (1169-1240), въ немъ было до 20 князей, изгонявшихъ другъ друга и вняжившихъ иногда лишь по несколько месяцевь. При нашествін татарь, въ Кіевь сильль уже не внязь, а нам'ястникъ отдаленнаго потомка Мстислава Великаго, Донило Романовича Галинскаго. Быстрая сміна внязей окончательно погубила Кієвъ. Въ пилу борьби, внязья не думали о благосостоянін города и спъщиле дробить кіевское княжество между своими дътьми. Народъ не успъваль правизаться въ нимъ, и они держались только союзами съ Черными Клобувами, въ особенности же съ суздальскими квязьями: южно-русскіе князья все болье и болье становились подручниками съверной Руси. Вивств съ падениемъ Кіева падала и вся "Русь", какъ называли тогда попреимуществу кіевскую землю или юго-западную Россію. Она до того ослабъла отъ усобить, что не могла справиться даже съ половцами, которыхъ подстревала ея соперница, свверо-восточная Россія. Половцы грабили ее съ небывалой дерзостью. Эти бъдствія такъ връзались въ памати народа, что онъ оставиль памъ ихъ поэтическое описание въ "Словь о полку Пгоревомъ". Оно разсказываеть о походѣ (1185) видзя новгородъ-сѣверскаго, Игоря Свитославича, внува знаменитаго Олега черниговскаго (\$ 41).

§ 49. Андрей I Боголюбскій и Мстиславъ Храбрый. — Между твиъ на свееро-востовъ Россіи разцивла новая историческая жизнь. Андрей I Боголюбскій жиль уже грознымъ и могучимъ веливимъ княземъ въ своемъ красивомъ дворцъ въ Боголюбовъ. Онъ не любиль ничего стараго, м'втавтаго его замыслу утвердеть самодержавіе. Онъ прогналь маститыхъ бояръ и даже собственныхъ братьевъ и нлемянниковъ: три его брата съ матерью очутились въ Царьградъ. Вскоръ бъжалъ и старый епископъ ростовскій, преслідуемый великимъ княземъ, который заміниль его своимъ приверженцемъ, Осодоромъ. Андрею даже котвлось нивть собственного митрополита во Владимірь, чтобы еще болве придать этому городу значение русской столицы; но патріархъ константинопольскій не дозволиль Өеодору даже называться владимірскимъ епископомъ. Впрочемъ Осодоръ жилъ во Владимірів, хотя и числился епископомъ ростовскимъ. Подобно своему покровителю, онъ самовольно и жестоко управляль своею епархіся и знать не хотель своего вачальника, кіевскаго митрополита. Андрею хотвлось, чтобы вездв на княжескихъ престолахъ сидъли назначенные имъ и покорные ему виязья. Осо-

бенно следнять онъ за важнейшимъ тогда городомъ, Новгородомъ. Тотчасъ после разгромленія Кіева, та же союзные внязья двинулись туда. Но они были разбиты, благодари храбрости одного Мстиславича, оборонявшаго Новгородъ, которому, по преданію, номогло заступничество вконы Божіей Матери 1). Новгородцы взяли въ пленъ такъ много суздальцевъ, что продавали ихъ въ неволю по 20 коп. за человъка. Вскоръ подобная же неудача ностигла Андреа и въ Кіевъ. Сначала онъ распорижался здъсь, вавъ властитель, назначалъ и изгонялъ князей по своей волъ. Но южная Русь, наконецъ, возстала, въ лицъ даровитыхъ смоленскихъ внязей (§ 48). Вождемъ юга или, какъ говорилъ Андрей, "зачинщикомъ всего выступиль Метислава Храбрый, отважный и гордый внязь, который "не боялся никого, вром'в Бога". Андрей требоваль, чтобы онъ "ходиль въ его воль", а ипаче "казаль ему путь вонъ изъ русской земли". Мстиславъ острить голову и бороду послу Андреа, принесшему такіе приказы, и воскливнуль: "Скажи своему князю, что если онъ прислалъ къ намъ съ такими ръчами, не вакъ къ вназьямъ, а какъ къ подручникама и простыма мосяма, то пусть Богъ насъ разсудить". Андрей даже "опалъ въ лицв" отъ ярости. Опъ собралъ большое воинство (болбе 20 князей) в приказаль: "схватите Мстислава и приведите ко мив". Но Мстиславъ съ своею небольшою ратью разбиль вриговъ. Упорный Андрей замышлиль новое нападеніе на югъ, по впезапная смерть прекратила его неугомонную двательность. Онъ налъ жертвой заговора приближенныхъ, вызваннаго его суровымъ правленіемъ. Во главъ заговора стояли его родственники по женв, Кучковичи, одного изъ воторыхъ онъ вазнилъ. Андрей былъ убитъ въ своемъ любиможь дворце 3), въ Боголюбове (1174). Убійцы начали гра-

<sup>1)</sup> Эта икона, подъ именемъ Знаменской, стала одною изъ первыхъ русскихъ святниъ. Новгородии установили въ честь ся праздникъ, который соблюдается до нашихъ двей. И теперь поется у насъ въ церван тропарь, составленный при осада Новгорода.

<sup>7)</sup> Изображение на нашемъ рисунка остатки лиценой сторони (фасада) этого дворца—единственные слади дреннято посада, въ нашешнемъ селе Боголюбова, расположенномъ у Клядин, въ 10 верствъв отъ Владиніра. Это—прилегатьщая въ церкни "моленная" или "молельна" и подла нея "сани". Вся постройва изъбалаго тамия, дляной въ 16 арш., швряной—въ 7 — Молельмя укращена въсрху полеомъ (фризомъ) изъ "сухариковъ", съ колонками подъ ними, между которими проразани оква, всё закладенния теперь, кроме одного. Внизу сквозная арка, также забранная теперь киращенъ. Справа полуколонна во все закліе, съ каточной голоной; она отдалисть молельно отъ саней. Сими также укращены нолеомъ изъ

бить княжескій дворъ; къ нимъ присоединились горожане. Во всей волости народъ избивалъ княжескихъ слугъ и правителей и грабилъ ихъ добро. А трупъ Андрея "бросили въ огородъ



Дворецъ Андрея Боголюбскаго.

собавамъ", вавъ выражались его враги. Лишь на шестой день схоронили его сжалившіеся попы; туть только народъ опомнился и зарыдалъ.

сухарикова, который ділита иха на дві части. Вверху собственно сіни, сътреми окнами и колонками между нами; нада окнами полукруглый свода, также съ сухариками. Внизу ряда такиха же полонова, кака на поледанов, сосдиненниха пверху дугообразнами перемичками; между нами пидно одно еще не зад'аланное

§ 50. Всеволодъ III Большое Гивадо. — Новый порядокъ вещей продолжаль утверждаться послё Андрея I; но сначала ему пришлось выдержать борьбу со стариной, темъ более, что у Андрея остался только малолетній сынь. Представителями старины были древніе города, Ростова и Суздаль. Они ненавиделя Владиміръ, недавно заселевний людьми "малыми" и "новыми" ремесленнивами, которыхъ привлевалъ Андрей общественными постройвами. Ростовцы и суздальцы съ презрѣніемъ смотрѣли на свой "пригородъ" и говоряли про его жителей: "это — наши холоцы, ваменьщива. Особенно негодовали бояре, или старая дружина, у которой владимірцы, съ своимъ вияземъ, отнали прежиюю власть. Они возстановили племянниковъ Андреа противъ его братьевъ, которые, по родовымъ счетамъ, были примыми наследниками владимірскаго престода. Вскор'в братья поб'ядили племянниковъ; даже сами ростовцы начали выдавать зачинициковъ смуты, своихъ бояръ. Окончательнымъ торжествомъ новаго начала было вступленіе на владимірскій престоль посл'єдняго изъ братьевь Андрея, Всеволога III: владимірцы цізловали престь ему "и его дізтямъ", т.-е. на Руси впервые привнавалось престолонаслюсие по примой линін. Всеволодъ быль способиве своего брата утвердить самодержавіс: Андрея погубиль горячій, кругой нравь; Всеволодъ же отличался мягкостью и ровностью характера. Онъ спасаль планивовь и преступниковь отъ ярости собственныхъ подданныхъ, былъ сдержанъ и умеренъ, не вывазывалъ своей власти такъ сурово, вакъ Андрей. Не было у него и такой пылкой храбрости, вавъ у брата: онъ любилъ сражаться за овопами да рытвинами и нападаль только при верномъ успекв. этоть способъ войны вообще быль свойствень русскимъ на свверв: они отлично оборонялись, между твив накъ на югв умълн и нападать. Подданные любили Всеволода и гордились

щелеобразное окно. Въ самомъ мизу дверь, ведущая къ киринчий лъстивий въ 83 стриени, которки шла на същ днижись вокругъ голстаго каменнато столба съ инданками (нимамя). Въ нижией впадней спратался изранений въ своей спально Андрей боголюбскій. По сагонорщики нашли его по кровлюму сліду я прикличини. Тіло его лежало подъ съвмин безъ прикритія, пока плинъ изъ нихъ не выбросиль для него ковра и порзим (§ 31) иль окна съней.—Сторона, затушевашна на нашемъ рисунків, также разділена полсомъ; но отъ него уцілівли только головки колонокъ съ перемичания да дві подставля къ нимъ. По усламъ мили дві полуколонни во все зданіе Вверху закладенняя теперь дверь съ полукругацит еголокъ, которая вела въ кимжескіе поков. На противоположной стіль съней билъ входъ въ поледьно, которий притворался желізною дверью.

имъ, называли его "Веливимъ"; а умная, осторожная политива доставляла ему вліяніе почти на все русскія области. Всеволодъ искусно пользовался раздорами между князьями, даже ловко самъ ссорилъ ихъ. Онъ почти повелввалъ Разанью, Смоленскомъ и Кіевомъ; его слушались упрямые Ольговичи черниговскіе; въ его повровительству прибіталь даже отдаленный Галичъ. Въ "Словъ о полку Игоревъ" сказано про него: "ты можень расплесвать Волгу веслами и вынить Донъ шлемами". Утверждению самодержания помогала и многочисленность семьи Всеволода, котораго прозвали Большими Гимзооми: на сверъ не могло быть недостатва въ внизьяхъ; и всв правители суздальскоростовской, а потомъ и московской земли принадлежали въ потомству "Большаго Гивзда". Наконецъ, важно и то, что Всеволодъ княжилъ долго, 37 лёть, и умеръ спокойно (1212). Во все это время на съверъ не было усобицъ: народъ мирно переходиль отъ стараго быта въ новому. Только подвонецъ вашевелилась смуга. Новгорода, сначала подчинявшійся вліянію Всеволода, подобно другимъ городамъ Руси, понилъ, что дело васается его независимости, и решился отстанвать свою старину.

§ 51. Господинъ Велиній Новгородъ.—Повгородъ быль лучшимъ образцомъ древнихъ городовъ; а по паденіи Кіева онъ сталь представительму стараго порядка вещей. Этоть порядовь состояль въ томъ, что интересы земщины считались общимъ двломъ для всвхъ: отсюда названіе общини, воторое на Западв переводили словомъ "республива". Такъ било вездъ на Руси до появленія государства и отчасти при цервыхъ князьяхъ, призывавшихъ даже въ свою думу градскихъ старцевъ (§ 26). Но въ другихъ мъстахъ, по мъръ обособленія и усиленія внязя съ его дружиной, надало значение первобытной торговой знати, "нарочитыхъ людей" (§ 11), а также и городскаго ввча. Въ Повгородъ же эти старыя силы сохранались и даже развивались въ удъльную пору. Здесь уже до Рюрика (§ 6) возникла обширная торговля, а также много промысловь, которые приводили въ замъчательному переселению (колонизации). И долго потомь повгородцы развивали самостоятельно эту двятельность. Повольники (§ 6) доставляли имъ не только богатые товары, большія земли, но и ту славу, которою пользовались повсюду "верхніе вон" (§ 22). Они наводили страхъ повсюду и какъ отчанные разбойники: грабили купцовъ по Волгв до самыхъ ея устыевы, выжигали поселенія, набирали плинымы, продавали даже христіанъ въ Азію черезь посредство болгаръ.

Удаженные отъ усобицъ и отъ набъговъ степиявовъ, новгородцы не нуждались въ внязьяхъ; а внязья часто исвали у нихъ защиты, то укрывались въ ихъ городъ, то собирали тамъ земскіе полки и нанимали состанихъ варяговъ. Князья не засиживались долго въ Повгородъ: имъ не люба была такая самостоятельность населенія, да и увлекала ихъ борьба за Кіевъ. А вифств съ ними перекоченивала и ихъ дружяна: она не могла мъшать развитію мёстной торговой знати, какъ въ накоторыхъ другихъ волостныхъ городахъ, гдв бояре усаживались плотными гдездами, на правахъ полныхъ собственнивовь, служилыхъ вотчиннивовь, помогая своимъ кпязьнив искоренять слиды общинно-родового быта. Тавъ, если и въ Новгородъ развивалось частное землевладеніе, то оно сконлялось въ рукахъ "нарочитыхъ" туземцевъ или "лучшихъ людей", которые все росли, укръндиясь связью съ общиной, отстаивая противъ внизей, за одно съ народомъ, вольности "Господина Великаго Новгорода". Оттого-то, если въ Новгородъ, воторый первый пожелаль подавить родовыя усобицы (§ 19), должив была вознивнуть вняжеская власть, то она не нарушала первобытнаго самоправленія. Здісь князь сохраниль лишь первоначальное значение исполнителя воли общины, сановнива. Это биль только наемный стражь, "воевода кормлений". Новгоромы брали себъ внизей "по всей волъ своей, по своимъ старинамъ" и предлагали имъ "ридъ", договоръ: льготная грамота Арослава (§ 25) была иншь узаконеніемъ изначальныхъ порадковъ. Если внязь не исполняль ряда, община говорила: "ты собъ. а мы -- собъ"; и ему "указывали путь". А онъ былъ такъ безсиленъ, такъ чуждъ новгородцамъ, что однажды шепнуль обиженнымъ немецкимъ купцамъ, которые пожаловались ему: ,если вы-мужи, отплатите имъ хорошенько тою же моветой". Если изгнанный внязь грозиль новгородцамъ насильно • дворить у нихъ собственнаго преемника, то они говорили: воля у твоего сына двъ головы, то присылай его". На "корылю" ваная собирали особую подать, которая называлась "даромъ". Антя у книзя "на сънихъ" была своя "судебни", но кругъ ся выдочетна быль узовъ; да и туть сидъли выборные изъ новгорепревъ. Князя ограничивали даже въ охоть и съповосахъ. Требовали, чтобы ихъ волостей онъ "не держалъ своими мужьами, а новгородскими": онъ и его дружинники даже торговать моган только на имя какого-пибудь новгородца. Киязь принуждевъ былъ назначать въ сановники повгородскихъ "дучшихъ

людей", воторые хотя и назывались "боярами", но земскими, а не княжими. А по смерти Мономаха уже и сановники становятся избранвиками "сонмища людскаго" или вѣча. Но и эти избранники находились подъ строгимъ надзоромъ общины: въ случат провинности, опа грабила и распродавала ихъ добро и челядь, истязала ихъ самихъ и даже кидала въ Волхонъ, "яко разбойнивовъ". Выбирали изъ лучшихъ людей, и даже съ соблюденіемъ очереди по "отечеству", какъ бы примънялсь въ лъствичному восхожденію (§ 37). Эти бояре были "купцы богатые", какъ пълось въ пъспяхъ. Они влахъли огромными землями, но въскольку сотъ верстъ въ окружности, а главное—имъли большіе капиталы, которые отдавали за проценты: у нихъ всегда хранилось въ "даряхъ" много долговыхъ "досокъ".

Въ рукахъ этой торговой знати находилось управление общиной. Во глава его стояль посаоника, который получаль жалованье и сохраняль "степень" (должность), пока быль любъ пароду. Онъ былъ важаве князя, который не могъ распорыжаться безъ него. Онъ руководилъ совъщаніями сановнивовъ, собиралъ дани, спаряжалъ пословъ, инвлъ свою печать; его имя писалось въ началъ грамоть, витстъ съ именами владыки и тысяцкаго. Тысяцкій стояль всябдь за посадникомъ. Его должность была первоначально военная, также какъ и должности подчиненныхъ ему сомских»; а потомъ всв они стали и гражданскими служителями. Посадниви и тысяцию сохраняли за собой званіе и не мало власти даже "слізая со степенн": только тогда они назывались "старыми" (отставными). въ отличе отъ "степенныхъ" или должностныхъ. Къ высшему управленію принадлежали еще "кончанскіе старосты" или главы пяти концова, на которые распадался общирный Новгородъ 1). Концы представляли собой вакъ бы отдельные города: они назывались "господами веливими вонцами", имфли свои "вончансвіе сходы", управлялись собственными старостами. Столь же независимы были въ своихъ местныхъ делахъ улици, слободы и посады, а также гостинные "ряды" или купеческія

<sup>1)</sup> Прилагаемий рисунска представляеть древивший изань Новгорода, который находится пода главного святияей города (§ 49), аз Знаменскома соборф. Здёсь видима объ "сторони" Новгороди—Торговую и Софійскую, разділенния между собой Волковома и его рукавома. Нанесены и всй пять "концова" — Плотинций, Славенскій, Неревскій, Загородний и Гонзарний или Людина. Ва берегама Волхова примикають главния сооруженія, образующия средототіе города—Кремла сасоборома св. Софій на Софійской стороні и Ярославово дворище—на Торговоф.



гильдів. Отсюда изобиліє выборныхъ властей и путаница между ними. Ктому же чемъ дальше, темъ чаще, почти ежегодно, сменали санозниковъ, по отставные сохраняли вліяніе въ своихъ углахъ. Подлъ сиргскихъ сановнивовъ, и почти наравиъ съ носадинкомъ, пользовался властью владыка, архіепископъ. Это быль не ставленнивъ віевскаго митрополита, а избраннивъ віча. Съ виду владыка быль словно государь: такъ и называли его иноземцы У него быль большой дворь, свой судь, свой полкъ, свои послы, своя печать. Онъ привималь иностранныя посольства, и на грамотахъ его имя стояло впереди всехъ. Могущество владыки опиралось на религіозность новгородцевъ. Они не жалбли вазны на постройку церквей и монастырей; многіе изъ нихъ принимали схиму и шли проповедниками въ неведомыя дебри въ "поганымъ" (язычникамъ) съверо-востока, впереди удалыхъ "молодцовъ", повольничковъ. Отсюда вышли соловецвіе просветители; нигде не было стольно житій святыхъ, чудесь в знаменій. Владыка предсёдаль, въ отсутствіе внязя, и въ боярскоиз совышь, который в собирался у него "въ палатъ". Совътъ состояль изъ внязя или его наместинка и сановниковъстепенныхъ и старыхъ посадниковъ и тысяценхъ, сотскихъ и вончанскихъ старостъ, - всего отъ 8 до 60 лицъ. При немъ состояли "биричи" или "позовники" - исполнители его приговоровъ, полицейские. Совъть собирался по мъръ надобности, по призыну владыки, князи или посаднива, на двор'в князи или у "владыки въ налатв". Онъ обсуждаль двла по докладамъ посадинеовъ и тысяцкихъ, издавалъ "думы" или увазы, подготовлила черновки новыхъ "стровъ" (законовъ) для ивча, велъ дипломатическия спошения, твориль судь. Въ самыхъ важныхъ в трудныхъ делахъ советь долженъ быль "поговорить съ Господиномъ Великимъ Новгородомъ", т.-е. обратиться въ візчу. Выш: нигдв не достигало такого развитія, какъ въ Новгородв. Здісь опо пийло высшій надворь надь всіми: ему принадлежала верховная, законодательная власть, а также и последній, смертный судъ и расправа. Въче собиралось "на Ярославлъ дворъ". Его созывали внязь или посадвивъ, а иногда просто кто заявонить въ въчевой колоколь: говоридось - "сявонить въче". На въче собиралась вся община, со своими боярами, сановниками и съ "въчнымъ дъякомъ" для записей; в духовенство являлось лишь при разборъ церковныхъ дълъ. По общеславянскому обычаю, весь "міръ" и набираль властителей, и вершиль дела единогласно; а вто противился общему приговору, того

нередко топили въ Волхове, добро же его грабили. Но заправилами здесь, какъ и на кончанскихъ сходахъ, были "старые" сановники, "лучше люди": они держали въ своихъ рукахъ толну силой своей опытности, соумышления, а главное—своихъ неисчислимыхъ "досокъ" на бедноту.

Новгородъ особенно процебталь въ 12-мъ и начале 13 века, т.-е. въ разгаръ удъльныхъ усобицъ въ остальной Руси. Ему подчинялось много пригородовъ, и такихъ, какъ богатый Торжсокъ и могучій Пековг, который, даже ставин независимымъ въ 14 в., устроился совершенно по образцу своего старшаго брата. А "земля св. Софін", какъ называлась новгородская область, обнимала всю свверную Россію до Волги и Камы. Ближайшія земли раздідались на 5 мятими: он ванемали огромное пространство отъ Пейпуса (Чудское оз.) и р. Великой до Мологи, отъ истововъ Волги до Бълаго м. Дальнъйшів, также нять, данническія земли нли "волости" углублялись безъ конца на съверо-востокъ: въ нимъ причислилась даже за-уральская Югра. Новгородъ былъ высоко чтимъ по всей Руси: кіевскіе внязья женились на его боярыняхъ и боярышняхъ. Его знали тогда и на Западъ: по своему богатству и торговле, онъ соперничаль съ первыми городами Европы. Но уже въ началь 13 выка силу Новгорода стали подрывать ваугренніе раздоры. Чемъ больше богатели и властиовали бояре или лучшіе люди, которыхъ всего было съ полсотин семей, тамъ сильнее чувства зависти и справедливости овладъвали людьми меньшими, черными (отсюда "чернь") или "простою чадью", состоявшею изъ рабочихъ и ремесленияювъ. Чадь голодала и илодилась до того, что уже только часть ен отливала въ невольничество: остальные теснились дома и начивали подымать смуты. Часто въче кончалось вровопролитіемъ; нето составлялось два веча, и между ними происходила свалка на мосту. Оттого тогда внязья правили Новгородомъ среднимъ числомъ не больше, какъ по три года, а посадниви и того меньше. Эти волненія были темъ опасиве, что Новгородь нивогда не могь выставить врушныхъ, геніальныхъ личпостей. Ими-то и решились воспользоваться суздальцы, которые не могли терпъть подлъ себя такое гизадо старины, помогаяшее ростовцамъ во время волненій въ Суздальской земль, по смерти Андрея І. Всеволодъ, въ концѣ своего княженія, задумаль сопрушить новгородцевь; по въ нимъ на помощь приспели два знаменитыхъ Мстислава.

§ 52. Мстиславъ Храбрый и Мстиславъ Удалой. — Мстиславъ Храбрый и смиъ его, Мстиславъ Удалой-последние и дучние представители южной Руси и стараго порядка вещей. Момислава Храбрый быль призвань новгородцами, вскор'в посл'в того, вакъ разбиль рать Андрея близъ Кіева (§ 49). Онъ принесъ имъ много пользы, отстанвая ихъ невависимость. Новгородии причитали надъ его трупомъ: "запло наше солнце, и остались мы беззащетныме". Они похоронили его въ той гробнець, гле покондся прахъ церваго изъ умершихъ у инхъ князей, построившаго Св. Софію: эта гробняца стала предметомъ народнаго повлоненія. Літописець говорить о Храбромь: "онъ всегда стремился къ великимъ двламъ; и не было земли на Руси, которая не любила бы его и не желала бы назвать его своимъ княземъ". Метислая Удалой прославился больше своего отна. Отвага была его отличительной чертой: война была его жизнью; съ нимъ маленькій отрядь бросался на цілое войско. Но Удалой воеваль только вь врайнемъ случав, снарядивъ предварительно насколько посольствъ въ врагу съ мирпыми предложеніями. Честной кресть, защита земли русской да "правда", подъ которой онъ разумъдъ старый порядокъ, -- вотъ что было его "стягомъ". А такъ какъ тогда, въ переходную эпоху, старин'в повсюду наносилнсь удары, то его боевая пылкость постоянно находила пищу. Удалой выступаеть въ исторія уже не молодымъ. Долго безв'яство сильль онь въ своемъ удёль, Торопию, гдь женился на дочери выкрещеннаго половецкаго хана, Котяна, и уже усивлъ выдать дочь свою замужъ за сына Всеволода III. Между твиъ Всеволодъ пресвяв волжскій путь новгородцамь и не пропускаль въ нимъ жавба. Въ ихъ безилодной землю произопель страшный голодъ. А темъ временемъ Всеволодъ сенлъ раздоры между новгородцами. "Лучніе" желали поправить свою торговлю дружбой съ Суздалемъ; разбогатъвшій пригородъ, Торжокъ, враждоваль съ своимъ матерымъ городомъ, и суздальцы хотели поставить его на место Новгорода. Но туть авилси Удалой, никемъ не привванный. Онъ взяль Торжовъ и послаль сказать новгородцамь: "Пришель я въ вамъ, услыхавши, что вы терпите насили отъ суздальцевъ: жаль мив стало своей отчины. Не быть Торжку Новгородомъ, а Повгороду Торжкомъ! Повгородцы отвъчали: "Иди, внязь, на столь!" Затемъ Удалой виступиль противъ Всеволода; но тотъ согласился на всв его условія. Тогда онъ повоеваль Чудь, и все, награбленное въ ней, отдалъ новгородцамъ да дружний. Тугь узналь Удалой, что неугомонные Ольговичи

выгнали изъ Кіева его родственниковъ, Мономаховичей. Онъ просиль помощи у новгородцевъ. "Куда ты, внязь, взглянеть очами, туда мы обратимся своими головами", отвъчали они. Не успълъ Мстиславъ возстановить правду на югь, вакъ съ запада пришла въсть о гибели земли русской: венгры захватили Галичъ, а поливи напали на волынскаго киязя, Дапила Романовича. Удалой прогналъ чужеземцевъ и, посадивъ Данила на Волыни и въ Галичъ, выдалъ замужъ за пего свою дочь. Еще не успъвши овон-

чить этого дала, онъ снова помчался въ Новгородъ.

§ 53. Метиславъ Удалой, Юрій II и татары. — Тогда на свверъ произошли важныя событія. Умеръ Всеволодъ III (§ 49), и въ Суздальской землё поднялась тавая же смута, какъ по смерти Андрея. Теперь борьба шла между братьями. Всеволодъ завѣщалъ владимірскій столь не старшему сыну, Константину, а младшему, Юрію И. Константинъ возсталь на брата, въ союзв сь новгородцами, воторыхъ Юрій притесняль, подобно своему отцу. Мстиславъ снова внезанно явился въ Новгородъ в сказаль: "Либо возвращу мужей новгородскихъ и новгородскій волости, либо голову свою повалю за Великій Новгородъ. И во многомъ Богъ, и въ маломъ Богъ и правда!" Быстро двинулся онь на Владиміръ и по дорогв соединился съ Константиномъ. У р. Липицы онъ увидълъ рать суздальскую. Юрій, у котораго было гораздо больше войска, уже праздноваль победу шумнымъ ниромъ, приговаривая: "мы ихъ сёдлами закидаемъ". Но овъ быль разбить на-голову. Честь победы принадлежала Удалому: онъ три раза пробивался сквозь ряды непріятельскіе, кругомъ напося удары своимъ топоромъ, который быль привизанъ у него въ рукв веревкой. Послв личецкой битвы, Мстиславъ опять появился въ Гадичь, снова занятомъ венграми и поликами. Онъ вторично освободилъ его и не только милостиво поступилъ съ пленными, но даже простиль боярь, бывшихь въ заговоре съ чужезенцами. Галичане называли Удалого "своимъ свътикомъ, сильцымъ соколомъ" и выбрали его своимъ княземъ. Всв радовались и пировали, какъ вдругь прискакалъ Котянъ. Онъ извъстиль о нашестви съ восхода солнца невадомаго врага: то были татары. "Сегодня опи отняли нашу землю, завтра возьмуть вашу", свазаль Котянь и зваль русскихь на помощь. Мстиславь наскоро устроиль внижескій събздъ. Собралось много книзей, но Юрія II не было. Решний не допускать татаръ въ пределы Руси и двинулись въ половецкія степи. Удалымъ овладіль горичечный цыль. Онъ избиль татарскихъ пословь и сифинль виередъ всего съ 10.000, не поджидая остальныхъ князей. У р. Калки (Калміусь) его маленькій отрядъ попаль въ засаду (1224). Мстиславъ быль разбить и бъжаль впервие въ своей жизни. Ему удалось ускакать въ Галичъ. Съ тъхъ поръ счастье и слава покинули его. Опъ поддался внушеніямъ коварныхъ и митежныхъ бояръ галицкихъ, которые поссорили его съ Даниломъ Романовичемъ и свели съ королемъ венгерскимъ, Андреемъ. Мстиславъ отдаль свою дочь замужъ за Андрея, а въ придвное пошло Галицкое княжество. Вскоръ опъ поиялъ интриги бояръ, расванлся и сказалъ Данилъ: "Сынъ мой! согръщилъ я, не далъ тебъ Галича". Затъмъ ослабъвшій духомъ и тъломъ Удалой по-таль въ Кіевъ, но на дорогъ умеръ. Передъ смертью опъ уснъль нострячься въ монахи.

§ 54. Мелнія княжества. — Кром'в Новгорода в впяжествъ Кіевскаго и Суздальскаго, въ періодъ борьбы за удівлы было много другихъ областей или мелкихъ винжествъ (§ 38). Почти важдое изъ нихъ вовлевалось въ общів усобицы и мимолетно уврашало себя титуломъ великонняжескимъ; но въ сущности ни одно изъ нихъ не играло исторической роли. Изъ нихъ вияжество Туровское постоянно принадлежало потомству Изяслава I. но не имело инвакого значения. Княжество Переяславское было теспо соединено съ віевскимъ и разделило его судьбу. Смоленское княжество подчинялось потомвамъ Мстислава Великаго, Ростиславичамъ. Оно тянуло въ Кіеву, вмівшивалось въ его дівла в защищало его. Старый порядовъ вещей сохранился вдісь строго: въ Смоленскъ было сильное въче, которое неръдко горячо спорило съ своими князьями. Но въ то же время випели усобицы, раздробившія его землю на много ничтожных уділовъ. Все это такъ ослабило Смоленскъ, что уже съ начала 14 въка онъ сталь подчиняться окришей Лигви, помогая ей своею ратью въ борьбе противъ Москвы и ливонскихъ немцевъ. Теми же самыми чертами отличается судьба Чернигово-Споерской области. этого древняго гитада стверянт (§ 6). И здесь глубово уворепился старый вечевой порядокь; но онъ лишь разжигаль удельпыя усобицы. Опъ были здёсь безконечны: извъстные Ольговичи весьма правильно подвигались по "лествичному восхождению"; оттого они упорно стремились въ Кіевъ, на который имъли право по родовымъ счетамъ. При нашествін татаръ, на черниговскомъ престоль сидълъ правнувъ Олега, Метислава Уослой. Онъ палъ въ битвъ при Калкъ и оставилъ престолъ сыпу своему, Михаилу. Вследствіе удельных усобиць, вняжество Споррское

отделилось отъ Черинговскаго тотчась по смерти Святослава Ярославича: тогда известный Олегъ (§ 41) сёлъ въ Новгородё Съверскомъ, который уже не выходилъ изъ его поточстка. Впрочемъ, Съверское кинжество постоянно было въ тъсныхъ связахъ съ Черинговскимъ, и неръдко киязъя передвигались изъ одного въ другое. Борьба съ татарами окончательно подорвала старые города: на мъсто Черингова и Новгорода Съверскаго вызвинулся ничтожный Брянскъ, окруженный лъсною трущобой. Но смута все возростала—и ею воспользовалась окръпная Литва.

За 100 л. до битвы при Калвъ, тотчасъ по смерти Владиміра Мономаха, брать Олега, Ярослава Святославичь, поссорился съ своими родственниками и ушелъ въ Муромъ, гдъ не было отдельнаго внязя со времени Глеба (\$ 23). Онъ основаль тамь самостоятельное владение, которое после его смерти распалось на два вняжества — Муромское и Разанское. Потомки Прослава Святославича удержали за собой эти земли до напествія татары; но они ваходились въ такихъ блезкихъ связяхъ съ могущественными суздальскими внязьями, что ихъ можно было назвать подручниками сфверной Руси. Къ концу періода, на далевомъ свверв, на полнути между Суздалемъ и Новгородомъ, зародилось еще одно книжество, которому суждено было играть видную роль въ исторіи, хотя и недолго. Тамъ, на земль финской веси (§ 7), среди дремучихъ льсовъ и пепролазныхъ болотъ, повгородские молодцы издавна вели торгъ и рубили поселки. Къ нимъ присоединились суздальцы: русское переселеніе усилилось при Юрін Долгорукомъ, который строиль тамъ городен. Около 1200 г. выдвигается Тверь, какъ пограничный городъ между владвніями Суздаля и Новгорода. Она быстроразвивалась, благодаря бойкой торговяй съ финнами, литовцами и татарами: около 1250 г. она захватила вліяніе на верхнемъ Поволожье и стала внажествомъ при внуве Всеволода III, Ярослаев. Сынъ Ярослава, Михаилъ, уже вступиль въ борьбу съ Москвой и Новгородомъ за великовняжескій титуль, которан вскоръ превратилась въ борьбу за независимость. Тогда же начался союзъ Твери сд Литвой противъ общаго грознаго врага: Миханлъ женилъ своего сына на дочери Гедимина.

О Полоцком внажеств в мало известно, за отсутствием местных в летонисей. На немъ словно лежало провлатие. Русские в носле чароден Всеслава (§ 25) долго считали его какимъто дъявольскимъ гивадомъ. Толковали, будто тамъ мертвецы вздятъ

по городу на воняхъ, такъ что нхъ-то не видно, только копыта свервають, и вого ударять эти копыта, тоть умираеть. До чего доходила ненависть руссенкъ въ Полодку, видно изъ поступка Мстислава Великато съ потомствомъ Всеслава (§ 43). Правда, Всеславичи возвратились, но начали резаться между собой. Существуеть преданіе, будто невоторые изъ нихъ, спасаясь отъ пресавдованій Метислава, удалились въ литовскіе ліка-и отъ нихъ произошли литовскіе виязья. Вфрно одно: вавъ только образовалось вединое вняжество Литовское. Подоциъ подчинился ему. Вольнекая область сначала управлялась различными внизьими Рюрикова рода, согласно съ "лествичнымъ восхождениемъ". Но съ Мономаха она утвердилась за его потомствомъ. Здёсь вияжиль Изяславь II: Волынь-то и дала ему перевысь нь борьбы съ Юріемъ Долгорувнит за віевскій столъ (§ 45). Внувъ Изяслава, Романа, владель въ одно время и Волинью, и Галичемъ.

§ 55. Галицкое иняжество или Червонная Русь. — Галицкое винжество или Галичина (отсюда-Галяція), какъ называлась тогди Червонная Русь (§§ 21, 23, 24), — одно изъ самыхъ своеобразных в важных явленій въ нашей исторія. Опо, подобно Полоциу, было отдельною землей, связанною съ Гусью только внязьями (§ 38). Но здёсь Рюриковичи подчинялись другимъ условіямъ, чемъ на Руси. Галичина, подобно Вольни, сохранила болбе чистую вровь въ своемъ населении, подходившенъ къ западнымъ славянамъ. Это была плодородная земля, которая рано разбогатела, сбывая свои произведения въ Олешье и поднимая чужіе товары по Давстру, берега котораго были усвяны городами. На ней рано развился городской быть: Галичь славился своимъ сильнымъ вічемъ, которое судпло внязей не только за ихъ правленіе, по и за частную жизнь. По, чего пе было пигав на Руси, на этой же благодатной земле вскормился разрядъ крупныхъ вотчининковъ, которые были также и богатыми купцами. Подъ вліяніемъ польскаго папства и венгерскаго магнатства, онъ превратился въ могущественное болрство, которое заправляло даже вічемь, не говоря уже про виявей. Свирвные и коварные бояре въ Галичв играли присягой, судили и изгонили князей; однажды разомъ повъсили тронхъ. Разъ одинъ бояринъ даже "вокнажнася", только непадолго. Но сребролюбіе и сварливость подрывали ихъ могущество. Однихъ изъ нихъ подкупали поляки, другихъ венгры. Всъ они въчно ссорились и даже дрались между собой, высасывая при этомъ

сови народа. Оттого "простая чадь" тянула въ князю, вавъ въ "Богомъ данному держателю".

Галипкая область отделилась отъ Руси, какъ самостоятельное вняжество, когда ею овладели правнуки Ярослава I, Василько и Володарь (§ 38). Сынъ Володаря, Владимерко, изгнавъ своего племяника. Ивана Берладника (§ 45), сталъ единодержавнымъ въ Галичине. Его можно считать основателемъ Галициаго инижества, такъ какъ онъ следаль Голиче своимъ стольнымъ городомъ. Владимірив трудно было утвердить свое княжество, окруженное сильными сосъдями - венграми, поляками и кіевскою Русью; но это быль ловкій дипломать, "многоглаголявый лицемфръ". Когда было нужно, онъ притворялся умирающимъ и кроткимъ, а по минованіи біды становился двятельнымъ и свирвинив, сивялся надъ крестнымъ целованіемъ и называль глупцами доверчивыхь. Ему наслёдоваль сынь, Ярослась Осмомысль, также ловей и сильный князь, женатый на дочери Юрія Долгоруваго; въ "Слові о полку Игоревв" восторженно описывается его внишнее могущество. Но внутри страны распоряжались бояре. Они нанесли много жестовихъ обидъ Осмомыслу: сожигали живьемъ близвихъ ему людей, изгнали его сына и призвали Романа волынскаго. Романъ напоминалъ Удалого: его назвали "Великимъ". Латописецъ говорить о немъ: онь бросался на враговь, какъ левь; пролеталь по ихъ земль, вакъ орель; гивнень быль, какъ рысь; губителень, какъ крокодиль; храбръ же, вакъ туръ". Романъ часто билъ половцевъ, ятвяговь и литовцевы: последнихъ запрягаль въ илуги, заставляль пахать и расчишать лёса. Тогда сложилась поговорка: "Романе, лихомъ живеши, литвою ореши". "Не передавивши пчель, не съеть меду", сказаль Романь, прибывь въ Галичь, и бросился на бояръ, призвавшихъ его: заманивъ ихъ знавами дружелюбія, онь началь жечь ихь, четвертовать, зарывать живыми въ землю, сдирать съ нихъ вожу. Спла Романа чувство-•вала ь далеко: онъ навремя подавиль междоусобія въ южной Руси в распоряжался кісвенных престоломы. Романы погибы вы битве съ поляками. Его молодая вдова, съ двумя малютками, изъ которыхъ старшему. Даниль, было 4 года, испытала жизнь, полную приключеній. Ночью, черезь проломъ въ ствив, она бъжала отъ мятежныхъ бояръ и скиталась то въ Польшъ, то въ Венгріи. Лишь 25 лъть спустя, Даниль удалось утвердиться на галициомъ престолъ. Уже тогда онъ прославился геройствомъ: онъ храбро драдся при Калкъ, не замъчая опасной раны

въ груди. Данило оказался однимъ изъ знаменитъй пихъ князей древней Руси: его слава прошла отъ Суздаля до Рима.

§ 56. Нъмцы.—Передъ нашествіемъ татаръ у русскихъ возпикли повые враги - июмим. Наши предви еще до Рюрика находились въ сношеніяхъ съ чудскими эстами и литовскими миопми, жившими по берегамъ Балтики, отъ Финскаго залика до Ибмана (\$\$ 7, 8). Прославъ I постронав здась Юрьевъ (\$ 24). перенменованный измпами въ Дериша. После него наши князья ледали походы въ эту страну изъ Новгорода и Полоцка. Некоторыя изъ жившихъ тямъ языческихъ племевъ подчанились имъ и платили дань. Но они сохранили свое изычество: наши внязья отличались веротернимостью, а процоведники обходили этоть край, устремляясь на стверо-востокъ. Тувемцы, жившіе у самыхъ береговъ моря и Западной Двины, начинали уже богатъть: они торговали далево, даже съ поселениемъ Висби на о. Готландъ. Вдругъ буря занесла немеценкъ купцовъ изъ Бремена въ устье Двины (1150). Вскоръ за нимп прибыль сюда свищеннивъ Мейнараз для врещенія язычниковъ; онъ построиль церковь и крвпкій замокъ и быль назначень епископомъ. Одинъ изъ первыхъ его преемниковъ, упорный Альберта, утвердилъ здёсь иёмецкое господство. Онъ основаль братство духовныхъ рыцарей-полумоваховъ, полувоиновъ и назвалъ его Оросномь меченосцевь или вноонских рыцарей. Рыцари носили бълый плашъ и вышивали на немъ красный мечъ съ крестомъ. Папа даль емъ право владеть землями новообращенныхъ. Начальникъ ихъ назывался "магистромъ". Столицей рыцарей стала Рига, построенная Альбертомъ (1200). Рыцари начали распространять христілиство огнемъ и мечемъ. Язычниви врестились, но тайкомъ лазили въ Двину, чтобы "смыть съ себя врещеніе и отправить его въ Германію". Несчастные просиди помощи у полопвихъ внязей, за послъдніе должны были бы защищать и себя: ихъ волости въ Ливоніи били захвачены чеченосцами. Но полочане, а также и новгородцы, занятые тогда борьбой съ Сувдалемъ, не обращали вниманія на западъ. Нівицы безпрепатственно распространяли свои владънія. Впрочемъ, ливонскіе рыцари все-таки были слабы, потому что не умъли привизать къ себъ туземцевъ: они мучили и угнетали ихъ, даже мънили на собавъ; по смерти врестьянина, отбирали его имущество и почти ничего не оставляли его вдовъ и сиротамъ. Оттого тувемци были заклятыми врагами рыцарей и нападали на нихъ при всикомъ удобномъ случав. Ктому же они упорно сохраняли свой

языческія суевёрія и говорили жестовимъ проповёднивамъ: "убъждайте насъ словани, а пе палвами". Сверхъ того, у нъмцевъ были раздоры. Епископъ и магистръ враждовали между собой: каждому хотвлось властвовать одному. У епископа были свои земли и рыцари, у магистра-свои. По этимъ причинамъ ливонскіе ивицы вскор'в до того ослаб'яли, что не могли существовать безъ посторонней помощи. Эта помощь пришла съ запада: тогда въ Мазовін появились рыцари Тевтонскаго ордена (\$ 33), съ воторыми и соединились меченосцы (1237). Такъ. нтмим прочно застым по всей Балтикт, почти отъ Невы до Вислы. Соединившись, они стали еще больше тъснить туземцевъ, въ особенности пруссовъ. Несчастные бъжали въ литовскіе ліса—и это движеніе выдвинуло на историческое поприще Литву, воторая жила до техъ поръ въ дивости и неизвестности. При появленіи татаръ, въ Литев образуется сильное вняжество, т. е. новый и жестовій врагь древней Руси.

§ 57. Земля и населеніе. — Два въка удъльных усобиць были неблагопріятны для увеличенія русской земли и ея населенія. Въ теченіе 1055-1228 годовъ было 80 л. съ усобидами и 93 г. мирныхъ, т.-е. войны свиръпствовали почти черезъ годъ; н онв продолжались иногда лвть по 15 и болве приду. А чего стоили набъги половцовъ: ихъ только самыхъ важныхъ насчитывалось до 40! Однажды половцы сразу увели изъ Россіи болве 10.000 плвиныхъ, не говоря уже объ убитыхъ. А на свверо-западв Русь безпокомин безпрерывные набыти литвы и чуди. Сверхъ того, ее часто посъщали пожары отъ небрежвости и отъ вражескихъ подмоговъ, а также голодъ и моръоть неумінья обрабатывать землю и оть невіжества. Оть голода больше всихъ страдалъ Новгородъ, особенно во времи борьбы съ Суздалемъ (§ 51): тамъ, въ вонце періода, "простая чадь" вла вонину, псину, мертвичину; иногда різали живыхъ людей и пожирали; отцы продавали детей въ рабство изъ-за куска хлеба. Немудрено, что границы Руси мало расширились. Начиналось только естественное днижение русскихъ внизъ по Волгъ, да еще мы пріобрёли тогда н'есколько пустынных земель на северо-востовъ, у слабыхъ финновъ: Суздальско-Ростовскан область раздвинулась до Устюга. Но зато мы потерлян Тмутаракань на югв, а поселение немцевь въ Прибалтийскомъ крат угрожало намъ большою опасностью съ запада. При всемъ томъ Русь была слишкомъ велика для своего народа. Населеніе попрежнему (§ 26) было разбросано редвими гивздами по общирной равнине. Даже

города были пустынны. Хотя ихъ насчитывалась уже до 300, по, за исилюченіемъ такихъ "старыхъ", какъ Кіевъ, Новгородъ, Смоленсвъ, Полоцвъ, все это были ничтожные "пригородъ", или "молодые" города, мало отличавшіеся отъ селъ: многіе изъ нихъ даже представляли видъ первобытныхъ градовъ (§ 4). Киязья все жаловались на малолюдство своихъ волостей и старались переселять въ себъ плънныхъ, особенно Черныхъ Клобувовь (§ 39), цълыми толнами. Оттого русскіе представляли пеструю картину. Славянство еще съ трудомъ всясывало въ себя кровъ различныхъ племенъ. По большимъ торговымъ городамъ кишъли еврен, армяне, влахи, мадьяры, греки, венеціанцы и ивмцы, хозары, половцы, турки, берендън, болгары; на югъ степняки осаживались до Чернигова; на съверо-востовъ финны массами входили въ составъ нашего народа.

§ 58. Киязь. — При такой неопредъленности самаго состава населенія, при безпрерывныхъ усобицахъ, при борьбв съ нережитвами общинно-родоваго быта, государство не могло представлять стройный видь. Государственнаго "наряда" въ строгомъ смысле еще не было. Не установился лаже титила государя. Въ разговоръ внязя величали "господиномъ, самовластцемъ", даже "царемъ"; но въ бумагахъ титулъ "велявій" редво употреблялся на юге: онъ утвердился лишь съ Всеводода III на съверъ. "Великій князь есея Руси" въ первый разъ встречается при именахъ Мономаха и Юрія I. Не ясно было и право наслидованія областей. Многіе пе признавали "лествичнаго восхожденія". Иногда столы завещались; иногда віче призывало въ себі не того, кому слідовало внижить що родовому обычаю. Отсюда бедствія удельных усобинь (§ 37) н бродячан жизнь внязя съ дружиной, вочевавшихъ съ мъста на м'ясто въ поискахъ за лучшими столами и "вормами". При тажеломъ переходъ отъ стараго быта къ новому оставалось одно средство-ряда (§ 37), сврвиленный врестоцилованиемъ. Сначала князья старались порядиться между собой на "събадахъ": но събады были необязательнымъ совътомъ и происходили лишь въ врайнихъ случаяхъ. Вообще же важдый внязь былъ независимъ въ своей волости. Онъ считалъ себя обязаннымъ слвдовать за веливниъ вняземъ лишь въ редвихъ случаяхъ общей опасности, которые самъ же опредвляль. Иногда же, напротивь, удёльный князь самъ призываль половновъ или полявонь противъ великаго. Затемъ договоръ сталь душой всего госуларства: віча "брали рядъ" съ внязя, а внязь--и съ віча, н

съ своихъ родичей, и съ своей дружины. Но и договоры мало помогали. Князь попрежнему быль не столько государь, сколько наемный стражъ земли и наряднивъ для внутренней тишнии. Онъ не дорожиль своимъ удвломъ и глядвль вонъ. Добивь новый столь, онъ сившиль "посадить" по городамъ и волостямъ своихъ дружинниковъ, которые также смотрели на свои места, какъ на временный "покориъ". Онъ съ легкимъ сердцемъ нарушалъ договоръ, какъ только это казалось ему выгодно: онъ не понималъ, что бродажничество, не дававшее ему пустить корней нигдв, подрывало его власть (§ 37). Съ другой сторовы, съ усиления въча отъ усобицъ граждане не въ одномъ Новгородъ привыкали сами рядиться съ внязьями и мінять ихъ по своему желанию. Но выча вездв перекорнются только съ личностью даннаго внязя, судя его поступви въ смысле ряда: нигде они не возстають противъ самой книжеской власти: были князья безъ земель, но не было земли безъ винзя (или его намъстника). Народъ считаетъ "вняжье" необходимостью, стараясь лишь воспитать его на пользу общины: безъ него овъ вяло дерется на войн'в и плохо, свардиво править свои внутрения дъла. Мало того. Безъ всявихъ грамотъ, само собою установилось исключительное право на престол въ потомствъ Рюрика: нигав и никто не думаеть о княжьв изв другого рода.

Оттого въ концу періода, и особенно въ съверо-восточной Руси, государственный парядъ начинаеть принимать болве стройный, опредвленный видь. Дворъ князя обособляется, какъ вершина волости и вавъ средоточіе жизни населенія цілаго уділа. Онъ обставленъ уже пышиве и торжествениве прежияго, какъ учреждение съ своими собственными порядками, съ своимъ особымъ чиномъ и обычаемъ жизни. У князя уже было большое состояніе -- не казенная, а его частная собственность. У него было много земель, частью доставиняхся ему черезъ заселеніе пустырей, частью вупленныхъ имъ или отобранныхъ у провинившихся бояръ и у выгнанныхъ родичей. Здёсь онъ заводиль широкое сельское хозвиство, въ особенности же скотоводство. Здись же князья устранвали свои богатые дворы или "жизни" (§ 45): то были безчисленныя владовыя для движимаго вмущества, за которымъ ходила нхъ челясь или холопы. Вся эта "жизнь" копилась княжьемъ; 8 текущіе расходы оно покрывало данями, или назначенными ему оть народа сторожевыми кормами. Быть князя также становился стройнымъ чиномъ. При рождени винаю давали два

имени: одно "княжье", свётское (то славянское, то варяжское), другое — церковное, по греческимъ святцамъ. Туть же давали сму волость или городъ. Когда ребенку было года три, совершали пострым, т.-е. первую стрижку волось, причемъ сажали дита на воня. Затемъ его сдавали на руви кормильцу; вняженъ брали родственники въ себъ на воспитание. Въ бракъ вступали рано-виязья лать 14-ти, а вияжим даже 8-ми. За невестой давали приданое. Обыкновенно князья брачились въ кругу Рюриковичей; но спачала они часто родинлись со многими дворами Запада, съ князьками Кавказа и съ половецкими ханами. а потомъ изръдка вступали въ бракъ съ боярышиями и отдавали своихъ дочерей за бояръ. Княгини имфли свои города, села и вазну. Если нужно было, виязь занималь престоль очень рано, даже инти леть, причемъ совершался обрядъ сажанія на столь. Князь вставаль на зарѣ и шель вь цервовь; потомъ завтравалъ и "оправливалъ людей" (судилъ) или "думаль" съ дружиной. Въ полдень — объдъ и сонъ; вечеромъ ужинъ, музыка, пъсни и пиръ, на который приглашали дружину, а иногда и поповъ. Изръдка устраивались пиршества для всъхъ гражданъ, которые отвъчали тъмъ-же. На пиракъ не жалъли вина и меда: тогда говорили "пить" вывсто пировать. Любимымъ развлеченіемъ князя была охота, при которой употреблялось много собавь и истребовь. Нередко убажали на охоту далеко и надолго, и тогда внязья брали съ собой внягивь и дружину. Среди усобицъ трудно было слагаться кроткимъ и выдержаннымъ характерамъ. Мало помогало даже просвъщение, вотораго не лишены были князья: всв они, и даже княгини. были грамотны. Но и тогда встрачались возвышенные и благородные характеры, въ родъ двухъ Метислановъ (§ 52), в жиль образцовый внязь, Владиміра Мономаха (§ 42).

§ 59. Управленіе. — Новый строй государства только-что начиналь обнаруживаться въ концв періода. Въ теченіе же удфльныхъ усобиць князь быль лишь однимь изъ волесь стараго наряда. Онь правиль волостями съ помощью дружины и земщины, передъ которыми его власть даже стушевывалась въ извъстныхъ случаяхъ: его работа нарядника немыслима безъ вняжеской или боярской думы и безъ въча. Дума (§ 26) — это всъ придвориме, военные и гражданскіе сановники; въ нимъ присоединялись иногда ибкоторые областные правители, владыки и даже попы. Но обыкновенно сразу засъдало немного — отъ 5 до 10 человъкъ. Въ думъ сосредоточивалась вси высшая власть.

Тъмъ не менъе она, какъ и все тогда, не была правильнымъ учрежденіемъ: туть не велось записей; все совершалось устно. Князь собираль думу, когда хотель; но обывновенно онъ важдое утро "сидълъ о дълахъ" съ боярами, ничего не предпринималь, не "сгадавь съ мужи своими". Въ думф было оживленно, даже шумно, но безпорядочно. Всякій говориль, а чаще "горланилъ", сволько хотвлъ, причемъ и бояре, и князья привывали въ гласности и враснорвчію. При бурамуъ спорахъ брада верхъ та сторона, на воторую становился внязь. Вообще же решей зависело не отъ установленныхъ взглядовъ или направленій, а оть необходимости или вневанной случайности, чаше же всего просто отъ обиденныхъ выгодъ бродячаго стана. Оно не было ни для кого обязательнымъ: его исполняли только по нуждъ. Но все-таки, по самому свойству своихъ льдь, дума была постояннымъ волесомъ государственнаго наряда. Этимъ она отличалась отъ "сонинца людского" или городской сходии, которая собиралась случайно. Эта сходва или пис вездъ устраивалось на подобіе новгородскаго (\$ 51). Туть таствовали всв свободные люди - отъ бояръ до чади; исвлючансь только сыновья при жизни отцовъ; въ особыхъ случаяхъ авлялись сами внязья сь дружиной, на коняхъ. Говорить могъ жакій, взобравшись на бревно или на бочку. Но вообще оруювали "дучшіе" люди (\$ 51), прівзжавшіе на ввче верхами: .черные" или молчали, или неясно "галдели". Не было ни винсей, ин порядка обсужденія. Зачастую пынівшиндя сходка отвиня приговоръ вчерашней: люди сходились разные, такъ вать это не было обязательно. Сходились, гдв попало: віевзве держали въче въ четирехъ разныхъ мъстахъ. Иногда цълый годъ не было сходии, иногда же собирались ивсколько лей кряду. Такъ, въче еще меньше, чъмъ дума, походило на правильное учреждение. Тъмъ не менъе оно пграло видную рол. Между темъ какъ на Западе, при раздорахъ въ импе-**Рагорской средв.** развился феодализмъ (§ 15), у насъ, въ пору Ульныхъ усобицъ, поднялось выче, вакъ последняя попытка вычального народовластія (§ 11). Тогда відче держало вы свяхь рукахъ верховную власть "на всей своей воль": чтобы прочиться на столв, книзь должень быль "учинить рядь" съ горожанами, "утвердиться съ людьми" обоюднымъ крестопвловашемъ. Въче ръшало вопросъ о войнъ и миръ, когда князь призиваль земскіе полки: только сь своею дружиной да съ обровольцами онъ быль волень воевать, ногда хотвль.

Ввче установлядо ивкоторые общіе законы въ своихъ рядахъ съ внязьями: о нихъ можно судить по сохранившимся новгородскимъ договорамъ съ 13 въка. Но какъ учреждение непостоянное, въче не могло ни заниматься правильно законодательствомъ, ни чинить судъ и расправу. Князья, въ своей думв, измышляли новыя правила, по требованію обстоятельствь: тавъ вровомщение было совствить заменено вирами; быль введенъ законъ о "ръзахъ" (роств), вследствіе бунта вісылнъ противъ евреевъ (§ 41). Вообще же свътскіе завони ограпичивались Русскою Правдой. Въ судю также не произопло такихъ измененій, которыя указывали бы на развитіе діла. То же должно свазать о распорядительной власти. Она попрежнему (§ 26) сосредоточивалась въ рукахъ внязя и его дружным. Но при ихъ взаимпыхъ отношеніяхъ, при ихъ церекочеввахъ и въчныхъ усобидахъ, она не могла быть удовлетворительна. Понятио, вакъ вели себя дружинниви, случайно сажавшіеся на землю для "корман". Самъ Мономахъ сов'втуеть своимъ детямъ остерегаться собственныхъ посадивновъ и тіуновъ: о томъ же свидътельствують дътописи и поучения влядывъ, а также мятежи въ разныхъ мъстахъ, особенно въ Кіевъ. Тогда-то название должности, "ябеднивъ" (§ 26), приняло позорный смысль, сохранившійся до сихъ поръ. Зам'ятно улучшеніе только пъ военнома деле. Русь уже могла выставить до 150.000 ратинеовъ, помимо наеминеовъ. Полиъ состояль изъ прходи и конници и тринися на стрельнова и коненщивовъ. Вонны носили островерхіе щиты и шлемы съ "личниою" (забрало) и съ желёзною сётной на шей. Въ бою полкъ распадался на "чело" и два "врила"; вром'в того, были "передъ" (авангардъ) и "сторожи" (развъдчиви). Дълали укръпленные частоволомъ "станы" (лагери) и "засъки" (поваленныя деревья). Ръчныя битви и военныя хитрости усовершенствовались: но метательных в снарядовъ почти не знали: оттого редво брали укрвиленіе "копьемъ" (приступомъ); обывновенно вымаривали его голодомъ и дрались у вороть на видазкахъ. "Бои" стали ожесточениве: народъ сражался крабрве. Но уже редко встречались богатыри и отчанные храбрецы, безъ пользы щеголявние презрвніемъ въ жизни.

§ 60. Дружина. — Русскій народъ попрежнему (§ 27) распадался на дружину и "людей" или земщину. Дружина измѣнилась только съ виду. Она разрослась: въ ней насчитывалось болѣе 50.000. Помимо собственнаго распложенія, она пополнявась извив. Такъ какъ въ постоянной борьбв со степнявами присоединились безвонечныя усобицы, то внязья широво пользовались своимъ правомъ назначенія: какъ прежде онв вабирали въ дружних варяговъ, такъ теперь - наиболве ловвихъ и отважныхъ изъ торковъ, берендеевъ, половцовъ, финновъ, угровъ, полявовъ, а отчасти и изъ русскихъ "людей". Но по существу дружина мало измёнилась. Это быль все тоть же кочующій лагерь вивинговъ, все тв же вольные товарищи бродячаго княжых. Усобная неурядица даже усиливала эту черту. Дружина перелегала съ места на место вместе съ вняземъдобычинкомъ. А такъ вакъ соперники очень нуждались въ ней и наперерывь другь передъ другомъ старались переманивать ее въ себъ, то она получила приво отвъежать - свободно переходить отъ одного князи къ другому, не считаясь изм'виницей, оставаясь на службв у русскаго внажья вообще: н иногда эти "отъвады" рвшали судьбу княжескихъ столовъ вопреки родовой очереди. Туть быль также "рядь". Князь держаль въ своихъ рукахъ судьбу наждаго отдёльнаго дружнинива, но должень быль ублажать дружину. Онь не скупился на жаловање ей и держалъ ее при себв. Онъ раздавалъ боярамъ придворныя, военныя и гражданскія м'ьста. Бояре были опевувами внязей и правителями при ихъ малол втствв. Они имвли право сидеть о делахь, а виязь должень быль совещаться съ ними, "являть имъ свою думу". Дружина сопровождала иля на въче и была необходимою участницей на съвздахъ палей: она своею присягой скрвиляла ихъ ввроломное вресто-REGORANIE.

Но дружина не съумъла воспользоваться этими благопріятний обстоятельствами, чтобы составить аристократію или сплоченое властное сословіе феодаловъ (\$\$ 15, 33). Въ силу своей вевъжественности, она не могла возвыситься до пониманія, что только связь съ народомъ доставляеть прочность всякому учрежденію. Она усивла лишь обособиться больше прежняго (\$ 11), какъ служащій, военно-правящій классъ, тъмъ болье, что, при ея многочисленности, убывала нужда созывать земскіе воли. По внутри она была связана самою гинлою нитью—личною вигодой, добичничествомъ. Эти сбродники изъ всякаго инороды попрежнему (\$ 27) жили не столько землей, сколько своимъ служилимъ жалованьемъ. Они добивались "держать весь нарядъ" вескій ради своихъ "кормовъ". Земщина не могла не видъть этого вовсе непотайнаго стремленія: и она еще сильніве та-

нула въ внязю, особенно тамъ, гдъ, вавъ въ Галичинъ, шла отврытая борьба между княжьемъ в боярствомъ (\$ 55). Оттого внязья старались, по мере возможности, показывать, что ить зависимость отъ дружины была не узаконенною обязанностью, а случайною необходимостью: они то вовсе не являли своих думъ, то совъщались съ "молодыми" боярами. Даже могучіе галиције бокре согодня въшали своихъ князей, а завтра кидались имъ въ ноги съ воилями повалнія въ своихъ прегръшеніяхъ". Та же главная причина, которая придавала дружинь временное значеніе, губила ея будущность: благодаря ульльнимъ усобидамъ и самому праву отъезда, дружинникъ нигде не могь осъсться, пустить корней, присосаться въ земщинъ. Тольно въ концу періода у дружиннивовь обнаружилось стремленіе обзавестись большими владевіями: по волостямь запестрели иль гиезда -- сомчины, или земли съ посажениеми на нихъ холонами; лётопись стала упоминать о боярахъ "галицвнхъ, владимірскихъ (на Волыви), черниговскихъ". Но было поздно. Чтобы не погибнуть, этакт бродячимъ отщепенцамъ народа приходилось уже поддерживать зарождавшееся самодержавіе внязей. Ихъ сила дробилась оть ихъ многочисленности: предложение услугъ съ ихъ стороны возрастало. А спросъ на нихъ падалъ: княжесвая власть сплачивалась въ немногихъ узлахъ, осъдалась и пускала вории на излюбленимъъ месталь. Если сильно размножалось и княжье Рюрикова племени, зато въ немъ возинкло важное примънение въ новымъ потребностямъ жизни. Въ его средъ выдълялись матерые патріархи власти, а мелочь нисходила на степень служилаго люда: главныя, сановныя должности становились достояніемъ младшихъ, безпрестольных внязей. Друженнивамь уже доставались незначительныя, малоприбыльныя міста. Да еще начинали чествовать ихъ обстановочною ролью опоръ пышности и чиности будущаго самодержца: на съверъ, со времени Андрея I, явилось новое названіе для дружины, спачала для нвашей - дворяме или овора.

§ 61. Купцы и "Люди". — Въ пору удъльныхъ усобицъ не одинъ высшій классъ окончательно обособился отъ "людей", съ поторыми онъ сливался первоначально. Выдъльное еще средній классъ денежниковъ или купцооз. Онъ развился изъ м'ющанъ (§ 11), благодаря скопленію капиталовъ отъ расширенія промысловъ и особенно торговли. Отсюда вліятельность на въчахъ, а м'юстами и участіе въ правленіи, "лучшяхъ" или нарочитыхъ людей, которыхъ называли также земскими боярами (§ 51); у нихъ

были даже огромныя села съ собственного челядью. Къ лучшимъ примывали "житьи" люди (зажиточные) — вапиталисты средней руки, и "молодшіе", которые частью занимали деньги у нихъ, частью были ихъ приказчивами. Съ возвышениемъ н обособленіемь двухъ высоних плассовь общества, назмій отдель народа становился серою массой. Слово "люди" стало принимать презрительный оттеновъ простолюдина, который слышится также въ названілую черные или "простал чадь" и смерды (\$ 27). Черными именовалась городская рабочая бёднота, изъ воторой выходили и грудолюбивые ремеслениви, и въчевые смутники, и удалые "молодцы" (§ 51). Смерды-это мужики-оброчниви, сидвешіе на вняжесних, общинных, монастырских пли частных в земляхв. Съ возвышениемъ городовъ и съ утверждениемъ государственнаго наряда падало политическое значение сельской общины (§ 11); а право наждаго мужива стать купцомъ и даже дружиннивомъ уже почти нивогда не осуществлялось. Между тыть смердь несь тяжелыя обязанности: онь кормиль своими данями и обровами внязя, дружину и духовенство, да иногда ходиль въ походъ. Бъдствія опустощительных усобиць и набытовь степняковь также обрушивались больше всего на него. Отгого уже развивалась утрата крестьянской свободы. Обнищалый смердъ все чаще и чаще обращался въ закупня или наймита (\$ 27), а если онъ должаль денежному человану, то, при безбожномъ роств, почти всегда становился холопомъ. Да и вакупничество уже приближалось къ холопству: Мономахъ снискаль славу "нищелюбца" и горячую любовь народа, между прочимъ, темъ, что объявилъ наймита лично свободнымъ, не подлежащимъ суду господина. и обязаннымъ взносить ему липь определенную долю жатый. Признави холопства стали омрачать и такія явленія, какъ половничество. Оно вытевло наъ развитія частной собственности наряду съ общинной. Земли было сколько хочень: и всякому дозволялось дёлать "заимку", т.-е. захватывать "новь", "свежнну"; да п покупать можно было участви очень дешево. Земля и стала переходить въ "лучщимъ" дюдямъ. Но рабочія руки были въ редбость отъ жидбости населеніяв хозяева стали заманивать ихъ на свои земли, объщая половину жатвы за ихъ обработку. Но туть половниковъ постигала участь наймита. За ними было одно преимущество: они могли свободно переходить, вогда угодно, оть хозянна въ хозянну. И половники, пользуясь соперничествомъ между переманщиками, бродили по русской землю, подобно отъезжимъ боярамъ.

§ 62. Церковь.—Въ религіозномъ быту появились важныя новыя черты. Число перввей значительно увеличилось. Вийсто 5 енархій стало 15, — прибливительно по одной на каждов вняжество (\$ 37). Всв онв попрежнему подчинались віевскому митрополиту; но самъ митрополить снова подпаль вліянію константинопольскаю патріарха (§ 22), который съ презриніемь смотрёль на эту свою "70-ю" митрополію. Патріархъ назначаль намь интрополатовь, и опать изь грековь, а также низдагалъ нхъ; созывалъ наши "синоды" или събзды епископовъ; нивль "ставропнгію" или право непосредственнаго завідыванія навъстными монастырями в церквами помимо мъстныхъ владыкъ. Князья до того были увлечены своими усобидами, что перестали оборонять независимость русской церкви отъ притязаній грековь, да и само духовенство стояло за Византію, по уворенившемуся предразсудву. Предпріимчивый Изяславъ II дотвль-было последовать примеру Ярослава I (§ 24), но неудачно. Онъ самъ, помимо патріарха, поставиль русскаго митрополита, ученаго схимнива Климсита, но большинство епископовъ возстало: и ихъ сторону принядъ, изъ вражды въ Изяславу, Юрій I. Новий митрополить, гревь, провляль Изяслава. Затемъ Андрею Боголюбскому пришлось испытать властолюбіе Византіи по поводу владимірскаго епископа вновора, который пытался сбросить съ себя зависимость отъ віевскаго митрополята (§ 49). А чтобы не повторялись подобныя понытки, митрополить отрезаль Өеодору языкь и правую руку и выкололь глаза. Такъ, греки еще крипко держали русскую церковь въ своихъ рукахъ. И напрасно датынане пытались возобновить съ ними борьбу изъ-за нея (§ 9): при Всеволодъ I (§ 40) в потомъ, около 1200 г., папи избрали-было новый путь для этого-объединение церквей, съ ивкоторыми уступвами нашему православію; во борьба съ императорами отвлекла на время ихъ вниманіе отъ Руси.

За нсключеніемъ византійскихъ отношеній, во всемъ остальномъ участь духовенства не измѣнилась. Оно было главнымъ совѣтникомъ внязей и ихъ помощникомъ въ управленіи страной; примирало воюющихъ и отправляло посольскую должность; составляло высшій классъ общества паравнѣ съ дружиной. Духовенство продолжало пользоваться Номоканономъ и даже расширило свою судебную власть: оно стало разбирать свѣтскія дѣла людей своего званія, а также всякіе споры между женщинами. Съ этою цѣлью появились даже (ок. 1200) церковные уставы, освящен-

ные именами Владиміра св. и Ярослава І, на подобіе папскихъ ажедекреталій (§ 15). Возвисилось и богатство духовенства; появилась церковная недвижимость-села и города, населениме челядью и изгодин. Влажини и ихъ "викарін" жили виязывами, а ихъ правая рука, канедральное духовенство-пышными бояврами. Жалки были только попы и деяконы, выходивше изъ быноты, невыжественные и забитые. Но недостатка въ священствъ не было: это званіе было наслёдственно, и община содержала попа, вотораго она сама и избирала. Но, при всемъ своемъ богатствъ и вліннін, церковь попрежнему не думала присвоивать себе власть, а, напротивь, поддерживала князей, пропов'ядуя византійскую ндею самодержавія. Попрежнему ея права и обязанности опредълялись властью вназя: тогда развивались по вняжествамъ, особенно на съверъ, жалованныя грамоты, какъ даръ внязей владыванъ в цервванъ. Попрежнему внязь назначаль и изгониль епископовь, окончательно устраняя участіе парода, вопреки ваноничесвому праву.

§ 63. Понятія и нравы. — Въ понятіяхъ и нраваль общества господствовали первобытныя черты. Христіанство все еще медленно распростриналось, хотя наружно оно достигло тогда до Олонца и Вологды, до Камы, Вятки и Кубани. Ему противились даже такіе чистовровные славяне, какъ вятичи и радимичи; а на окраннахъ, особенно на съверо-востокъ, язычники до того сохраняли свою силу, что избивали проповёднивовъ до самаго Ростова. Въ Поволжьъ, въ областяхъ ростовсвой, сувдальской и новгородской, было множество воливова, воторые отличанись большою дерзостью и забирались вплоть до Кіева. Новгородци попрежнему ходили полдовать въ Чудь. Разъ они до того повършин волхву, что хотели убить епископа. Тогда владыва вышель съ врестомъ и восиликнуль: "Кто за Христа, иди во вресту!" Къ нему подошли только внязь съ дружиной. Кинзь спросиль у волхва: "Знаешь-ли, что будеть завтра?" Волхъ отвъчалъ: "Все знаю". "А что будеть нынче?"-,Нынче я сотворю веливія чудеса". Туть князь разрубиль волква топоромъ, и народъ успокоился. Еще сохранались въ чистотв языческія вырованія, обряды и понятія. Тамъ и сямь приносили жертвы древнимъ божествамъ и ставили идоловъ, вивли по двв жены и ввичались по языческимъ обрядамъ. Моровую язву считали ударами нежити (§ 13), летающей по воздуху. Женщины особенно "чародъйствовали отравою в другими бесовскими кознями". Богачи заводили домашняго попа

для каждодневнаго обряда, а держали его впроголодь, на положенін колопа, и совершали на его глазакъ всякія непотребства. Народъ валиль въ церкви, гдѣ поминалась "во Христв братія наша", а всякаго пноземца считаль "поганымъ" и учиняль дикіл расправы съ поляками и еврсями въ Кіевѣ, съ нѣмцами—въ Новгородѣ.

Въ правала сохранялась прежняя грубость (\$ 28). Мужчины пьянствовали, бранились и развлекались вровавыми кудачными боями. Столь-же груба была женщина: ненависть въ влымъ женамъ служила любимымъ предметомъ письменности того времени. Безиравственность проникала даже въ монастыри, гдв завелась частная собственность: ссора, зависть и алчность проявлялись особенно при избраніи игумена, которое принаддежало самой братін. Пиогда въ обителяхъ задавались пиры, на которые приглашали мірянъ, мужчивъ и жевщинъ: туть гремвли трубы, дудби, сопвли и гусли; давали представленія ученые медвёди и обезьяны; пёли, плясали и отпускали грязных шуточки "своморожи", которые составляли цізлыя артели 1). Словомъ, уже вырабатывался типъ монаха-тунеядца и бражника. У бояръ и внизей часто встрвчалось только наружное благочестіе, а рядомъ съ нимъ — нарушеніе влятвы, убійства, преследованія и ограбленіе монаховъ. Владимірно галицкій сказаль на упреки въ измінь престоцівлованію: "Что мий сдівлаеть этоть маленькій престикь?" и пошель къ вечерив. Чвиъ далве на свверо-востокъ, твиъ непривътливъе нравы вняжья. А о грубости дружины можно судить по поведенію галицвихъ сановниковъ (\$ 55): чтобы показать свою боярскую спёсь, они нарочно ізляди къ князю во дворецъ въ одной рубахъ, а на пирахъ плескали ему виномъ

<sup>1)</sup> Скомороли—слово греческое (оть зхоним — мутва). Они хоромо плображены византійским инстерном на фресках кієвскаго собора св. Софін (§ 30), какт видно изъ прилагаемато рисунка. Здісь представлена, на подмосткахь во дворий, вси трупом забанниковь. Справа хороводь мулькантовь: одинь играеть на арфі, другой на гитарії или байдурі, двое на трубахь, одинь на сопіли мин свирійн, одинь бьеть нь мідним тарелки. Виутри хоровода два наясуна; нах нихъ одинь машеть платочкомь. Винзу акробать; слади у него на полсі шесть, но которому мілеть мальчикь, сились достать блюдо, прикрішленное на его острів. Наліво входь, як видії навильона съ двускичною кровлей. Одинь нах скомороховь поднимаєть закрывающій его занавісь чтобы впустить пляда и арлекина, которне также нарисованы на фрескі, по не поміствлись на нашемъ рисункі. Одежди и убранство скомороховь, як особенности же подтиканних тупики (рубахи) и тюрбань на головахь, указивають на восточное влише.

въ глаза. Война отличалась первоначальною лютостью: истязали пословъ, убивали планимхъ, опустошали мирныя села, переводили цёлые города съ мёста на мёсто. А охота стала даже болёе жестовою: развилась травля. Ее напоминали подвиги повольниковъ (§ 51). Впрочемъ, язычество проявлялось у насъ въ правахъ не сплънёе, чёмъ на Западё, куда христіанство было принесено гораздо раньше. И среди этого грубаго



Скоморожи.

общества уже образовался слой людей съ новими понятіями и правами. Во главъ его стоило духовенство. Оно разръшало наивныя сомивнія своихъ духовныхъ чадъ. Тавъ, на вопросъ: "Можно-ли одъваться въ шкуру несъъдобнаго звърн?" отвъчали: "Да ходи хоть въ недвъжишъ!" Владыки увъщевали помягче обращаться съ холопами, не продавать въ рабство, не уродовать ходящихъ въ волучамъ; они даже возбраняли "паломинчество", хожденіе въ св. мъстамъ. Среди нихъ появлились та-

вія личности, кавъ митрополить Клименть (§ 62), который увленался эллинизмомъ (§ 9).

Правла, понимание христіанства было вившнее. До того придерживались буввы догмативи, что того же Климента поносили за внесеніе суемудрія или философін въ богословіе. На первомъ планъ стояло обрядовое благочестіе. Рядомъ съ византійскими солтыми и мощами, явились собственные, и во главъ ихъ Борист и Глибт (§ 23). Тъла братьевъ-мучениковъ лежали до техъ поръ внё первен, въ Вишгороде, пова не вышло плами изъ-нодъ погъ одного ипоземца, станшаго на ихъ могилу: тогда они быля вырыты и положены въ богатыя раки, въ особой церкви. У этихъ мощей стали совершаться чудеса, слава воторыхъ разнеслась но всей Руси; и отовсюду стали стекаться богомольцы въ Вышгородъ. Храмы Бориса и Глаба вознивали почти по всёмъ руссвимъ городамъ и даже въ Византін. Значеніе кощей видно также изъ того, что Изяславъ II. чтобы подавить сопротивление епископовъ, поставляя Климента въ митрополиты, благословиль его главою св. Климента (§ 21). Столь же важное значение придавалось постамь. Цри Боголюбскомъ суздальскій епископъ Леонз постановиль, что нельзя ъсть мисо въ большіе праздники, если опи случатся въ среду и пятницу. Онъ упорно сопротивлялся Андрею, который просиль у него разрешенія всть масо въ эти дви, и быль вигнанъ. Пошелъ великій соблазнъ по всей Руси: князья и духовенство разделились въ мижніяхъ. Наконецъ, быль созванъ соборъ въ Кіевв, на который събхалось до 150 јерарховъ. Вивший взглядь на благочестие выражался и въ прежнемъ почитанін монашества, кабъ нделла жизви, причемъ монахъ представлялся прежде всего подвижникомъ. Но и при такомъ взглядь, христівиство было нравственною силой: умерывленіе плоти во ими иден — первый и естественный выходъ изъ воззрвній чувственнаго язычества. Сверхъ того, тогда вознивало и болве глубокое понимание христіанскаго идеала. Объ этомъ свидътельствують уже указанныя увъщанія владыкъ. Тогда признали, что можно спасаться въ міру, и что хорошій человът должевъ быть праведником, "ходить по правдъ", т.-е. жить чество, не обижать ближняго. Женщина больше прежняго считалась другомъ и равною мужчинв: она работала, совъщалась и пировала съ нимъ, какъ свободная, а не затворница. Всв осуждали вровопролитіе, алчность и "престопреступленіе" нан вероломство: убіеніе Бориса и Глеба и осленленіе Василька произвели потрасающее впечатленіе на народь. Въ среде грубыхъ служителей власти видимъ тысяцкаго Яна Виминича съ женой, которые жили, какъ праведники, я были оградой св. Осодосія (§ 28). У князей было сознаніе христіанскаго вдеала и нерёдко раскавніе, которое выражалось въ стремленіи къ монашеству. Прежде, рядомъ съ Ярославомъ, жившимъ уже въ конце перваго періода, народнымъ героемъ быль князьбогатырь, Святославъ; тенерь же идеаломъ князи сталь тру-

женивъ и ревнитель просивщенія, Мономахъ.

§ 64. Монашество. Кісво-Печерская лавра. — Болве глубовое понимание христіанства выразнись въ судьбв нашего монапества, которая напоминаеть судьбу монашества вив Россін. Въ началъ христіанства на Востовъ появилось созерцательное, мечтательное отписленичество, задачей вотораго было удаление оть міра для спасенія собственной души. Черезь нівсколько въсвъ, образовалось въ Европъ собственно монашество, т.-е. дантельное житейское сословіе, составляющее общежитія, и не въ пустынъ, а среди народа. У насъ эта перемъна совершилась въ одно поволбніе: Антоній быль представителемъ нашего отшельничества (§ 28), Огодосій-основатель нашего монашества. Конечно, это монашество еще высово цвинаю подвижничество: иноки модились до изнеможенія и всически умерщвляли свою плоть. Но рядомъ съ подвижничествомъ, наши монахи стали посвящать себя служенію народу, борьб'в съ нев'вствомъ и язычествомъ. Они занялись церковныма цченівма, въ воторомъ завлючалось тогда все образованіе общества. Монастырь сталь шволой, кабинетомъ писателя, библютекой и переплетной. Онъ быль и благотворительными учреждениемъ: здесь помъщались богадъзьни и "страннопріемницы" (гостинницы), "льчецъ" (врачъ) и повивальная бабка. Запасшись правственнымъ заналомъ в ученостью, монахи шли въ міръ, поучал народъ, неправляя неправду, руководя властью. Они распространали христіанство даже цівой собственной жизни среди финскихъ бологь и дебрей, или между дикарами Кавкава. А за ними шель народъ- и монястыри становились цервыми насельнивами или жолонизаторами славянства среди монгольсваго племени, пріобратали государственное вначеніе, объединяя Русь и расширяя ея границы. Наконець, подчиняясь внязьямъ политически, мовахи сохраняли однако правственную власть надъ ними: они подавали примфръ стойкости убъжений и любей къ привот. Антоній упорно отстанваль Всеслава полоциаго противъ Изяслава І. Когда Изяславъ былъ нагнанъ Святославомъ (§ 40) н всв признали, со страха, это насиліе, одинъ Осодосій номиналь за объдней его, а не похитителя престола, и даже писаль Святославу обличительныя пославія. Обиженный въ суд'в шель жаловаться въ Өеодосію — и его дело вновь разсматривалось. Въ поученияхъ монаховъ часто указывались здоупотребления тіуновь и намістинвовь. При такомъ значеній монашества, понатво его шировое распространение во второмъ периодъ нашей исторін. Тогда вознивло много обителей, вакъ въ старыхъ горолахъ, тавъ и въ глуши: появились и мененія. Въ монастыри шли люди изъ всехъ слоевъ общества, не исключая бояръ, тавъ что иногда внязья ссорились съ иноками изъ-за своихъ слугъ. Сами князья, княжны и вдовыя княгини начали постригаться: вто не зналъ Николая черниговского Соямоши, который провель всю жизнь въ обители, самъ стряпаль на братію, кололь дрова, носнав воду? Другіе князья, оставаясь въ міру, всячесви выражали свое почитание монастырей. Они слезали съ коней передъ обителью, смиренно ожидая, пова ихъ впустять; у себя на пиру, при появленіи пнова, останавливали п'ясяк в музыку и благоговъйно выслушивали жесткое слово поученія; передъ важнымъ деломъ ходили въ обитель посоветоваться и принять благословение от подвиженковъ. Князья раздавали монастырямъ земли съ челядью, а за ними и народъ сталь двлать щедрые вклады на поминъ души.

Всв эти обители были дочерьми великой матери нашихъ мовастырей — Кіево-Печерской лавры. Она была созданіемъ первыхъ русскихъ подвижнивовъ, "печерянъ" (пещерниковъ), - Антонія п Осодосія. Ихъ слава привленла столько подражателей, что имъ негав было помвіцаться. Антоній выпросиль у Изяслава гору надъ пещерами (\$ 19), гав его инови построили монастирь, прозванный народомъ Печерскою даврой (1050). Игуменомъ Антоній поставиль Өеодосія, при которомъ лавра быстро достигла цивтущаго состоянія. Өеодосій строго держаль братію вь трудахь. пость и молитвь. У него иноки списывали и переплетали кинги, вили веревки, прязи, плели клобуки, молоди хатов: то была цвлая фабрика разныхъ производствъ для себя и на продажу. Осодосій введь стидійскій устаєв, запиствованный имъ изъ византійскаго монастыря Өеодора Студита, отличавшагося строгостью жизни. Онъ навъщаль также вісвлянь и внязей съ благочестивою цалью, а по ночамъ ходиль въ "жидовскую" улицу спорить о въръ. Осодосій и Антоній умерли почти въ одно

время въ своихъ старыхъ пещерахъ. А давра быстро богатъла отъ щедрыхъ въладовъ: одна княгиня завъщала ей все, "до послъдняго повойника", чтобы только прахъ ея положили тамъ. Народъ сталъ стекаться со всей Руси на богомолье къ мощамъ печерскихъ подвижниковъ; создалось много разсказовъ о подвижничествъ и чудесахъ печерянъ, собранныхъ потомъ подъ именемъ "Натерика (отечника) печерскаго". Лавра стала разсадинкомъ монашества на Руси и средоточіемъ умственной жизни русскихъ къ теченіе и всколькихъ віновъ. Отсюда вышли главные пропов'єдники и 50 епископовъ; оттого владики, которые прежде были изъ грековъ и болгаръ, теперь стали русскіе. Первымъ изъ вихъ былъ Лука Жиолма въ Новгородъ.

§ 65. Просвъщение. — Такъ, подъ вліяніемъ христіанства, возникли новыя понятія и слой идеалистовъ — людей, занятыхъ не житейскими, личными, а отвлеченными вопросами: этотъ слой навывають головой или "умомъ" общества, интеллигенціей. Второю причиной появленія образованности была смощемія съ иностранцами, у которыхъ просвъщение значительно двипулось впередъ, подъ вліяніемъ "перваго Возрожденія" (§ 34). Тогда Русь находилась въ живомъ общеніи съ другами народами. Князья родинлись съ западными дворами: духовенство даже начинало возставать противъ втого обычая. Но оно внушало народу, что можно всть съ ватоливами, не осеверняясь. Мономахъ увъщевалъ дътей особенно быть гостепріимными относительно иностранцевь и учиться чужимъ язывамъ. Онъ самъ быль женать на дочери англійского короля, своего сына жениль на шведкв, одну дочь отдаль за венгерскаго вороля, друтую — за греческаго царевича. Отгого наша лётопись знала о событінхъ на Западі: въ ней записано о врестовыхъ походахъ. Тогда вознивла еще страсть въ питешествияма: вняжны и бояре, не говоря уже про купцовъ, вздили въ Византію; въ особенности же стремились въ Герусалимъ. Страсть въ паломинчеству до того усилилась, что духовенство начало даже налагать ещетемьи за наломинческие объты. Наконецъ, завязались сношения у Руси съ Польшей и Венгріей; а это проводило въ намъ вліяніе западной литературы и датинскаго языка.

Вотъ следствів указанныхъ причинъ.—1) Грамотность значительно развилась. Она уже считалась признавомъ благовоспитанности: всё князья и княгини были грамотны. Появилось много шволъ при церквахъ, монастыряхъ и епископскихъ дворахъ, и даже на окранивхъ. Конечно, учили только грамоте: даже для попа обязательно было одно чтеніе, за недостатномъ письма. Но были и такія шволы, въ воторыхъ преподавали греческій языкъ для приготовленія собственных в ісрарховь, что доказивается множествомъ переводовъ съ греческаго и примъромъ такихъ ученыхъ, кавъ Климентъ (§ 62). Отгого владыви, эти питомпы византійской образованности, были вождами русскаго просвівщенія; и среди нихъ-то появились первые "внижники" или сочинители. — 2) Вознивла любознательность — ввусь въ чтенію и собиранію вингь, особенно у виязей. Святославь Ярославичь черниговскій (§ 38) наполниль свои влёти внигами. Его брать, Всеволодъ, выучился пяти иностраннымъ явыкамъ у себя домя, просто наъ жажды знанія. Мономахъ самъ быль писателемь и завіщаль своимь дітямь: "не забывайте, что знаете добраго; а чего не знаете, тому учитесь". Мелкій внязь, Романз смоленскій, завель родь высшаго училища сь латинскимъ явывомъ и потратиль все свое имущество на просвещение, такъ что смольнане похоронили его на свой счеть. Князья сами списывали вниги и ласново принимали русских ученыхъ, а съ нностранными спорили то на греческомъ, то на латинскомъ языкъ. Нередко, одарня монастыря землямя, они требовали, чтобы доходы съ этого ниущества шли на устройство шволь. Вийсто знахарей, у нихъ появились декаря, именно люди съ таинственными знаніями Востова — арабы да армяне. Можно сказать, что тогда князья стояли во главъ просвъщенія, соперничая съ духовенствомъ.-3) Устроилось книженое дило-вонечно писанное. Тогда появилось столько книгъ, что завелись библютеки у книзей, у духовенства и при монастыряхъ, п онв были значительны: у одного внезя было сверхъ 1.000 внигь, тогда вакъ, болве 200 л. спустя, въ первой на Западъ библіотекъ Карла V французсваго било только 900 томовъ. Но внигъ било много только сравнительно съ первымъ періодомъ: онв не могли быть слишкомъ распространены уже потому, что книжное дело было затрудентельно. Работа списателей (переписчиковъ) была не легкая: уставь (§ 16) — письмо съ преобладаніемъ угловатыхъ, прямоленейныхъ буквъ надъ вруглымя - требовалъ большаго некусства и усидчивости. Переписчики загвиливо украшали начальныя буквы, употребляли разныя чернила (при началь новаго періода обывновенно врасныя: отсюда "врасная строка"). \_выводили важдую букву, какъ печатную, "ставили заставки" (узоры въ начале и вонце внигъ и статей). Древивнија грамоты силошь написаны "виноварью" (смёсь сёры съ ртутью), иногла

сь позолотой. Это сворбе рисуновъ, чёмъ письмо. Такъ какъ, сверхъ того, переписывали все священное, то эта работа початалось святою: наступеть на исписанный листокъ было таинмъ же святотатствомъ, какъ раскрошить просвирку; списатель, съ благоговъніемъ помолившись, принимался за работу и обозначаль свое имя и время написанія въ конців рукописи, тогда кавъ не было въ обычав обозначать имя автора. Списываніемъ занимались даже внязья и вняжны. Владівлець вниги дорожиль ею, какъ редностью. Да и действительно она часто существовала въ одномъ только экземплярв: оттого до насъ лошли не всв книги, бывшія тогда въ обращеніи. Книги цввились высоко, темъ болбе, что ихъ украшали дорогими переплетами, иногда даже заказанными въ Византіи и похожими на овлади Евангелій. Дорогь быль и матеріаль, на которомъ инсались книги - лирипъя или пергаментъ, а потомъ плотная изопчатая бумага. Немудрено, что вакой-нибудь молитвенникъ стояль до 80 р. с.-4) На Русп появились первыя ереси, а это довазываеть, что народъ читаль вниги не механически. Онв вознивли подъ иностраннымъ вліяніемъ. Монахъ Адріанъ занесъ въ намъ учение отомилова (§ 17); но оно скоро прекратилось, такъ какъ Адріана заключили въ темницу, а его главнихъ учениковь сослали. Появилось учение русскаго епископа Леона (\$ 63) о поств. воторое значительно распространилось подъ именемъ леонтиніанской ересн. — 5) У образованныхъ людей зам'вчались не только религіозныя, но и политическія сужденія. Въ письменности того времени часто встръчаются упреви внявьямъ несправедливымъ, жестовимъ и влятвопреступнымъ; еще чаще нареванія на ихъ служителей. Въ "Слов'в Данінла Заточника" сказано: "не ниви себв двора близъ княжа двора, не держи села близь вняжа села, потому что тічнь его, вакъ огонь". Летописцы и поученія постоянно порицають тіуновь и посадниковъ, которые не хуже половцовъ разоряли пълыя области.

§ 66. Церковная письменность. — Инсьменность второго періода, сравнительно съ первымъ, можно назвать обширною. Но все-таки сочиненій было немного; и тогда не читали, а заучивали вниги отъ досви до досви. Попрежнему письменность состояла главнымъ образомъ изъ списыванія болгарскихъ внигъ и изъ переводова съ греческаго. Важивйшимъ по древности памятникомъ списыванія служить Остромирово Еванцеліе, написанное (1056), по заказу посадника Остромира (§ 25),

съ древняго болгарскаго списка 1). Въ переводахъ замъчается извъстная самостоятельность: переводиля уже не одно церковное, а все, что было лучшаго въ византійской лите-



Остромирово Евангеліс, 1056,

ратуръ; и руссвій кинжими языка освобождался отъ греческаго вліянія. Чъмъ ближе въ концу второго періода, тъмъ

<sup>1)</sup> Остромирово Евингелів всть древивій памятникь не только русской, но в всей славниской инсьменности. Это почти вполий точний синсокь съ древиято болгарскаго перевода. Язикь его—обращить почти петропутой старо-славия-

больше самостоятельности въ нашей письменности, особенно въ ижной. Зарождалась національная литература, притомъ не лишенная убъжденій и характера. Вознивъ знаменитый обычай мешлованія, т.-е. заступничества за невинныхъ, который господствоваль у нашего духовенства въ теченіе всей древней исторін: митрополить Никифоръ, въ своемъ посланіи въ Мономаху, считаеть долгомъ подать совъть даже этому образцовому правителю. Письменность обогатилась тогда в невоторыми новыми помятіями, какъ видно изъ поученій духовенства и изъ отвётовъ на житейскіе вопросы, съ которыми обращались въ нему. Владыки даже смело возставали противъ усобицъ и вообще стояли за единство руской земли.

Письменность второго періода была попреннуществу перковная. Если и встрачаются сочиненія сватсваго содержанія, то они проникнуты религіовной точвой зранія: ва ниха земная жизнь представляется "тланома и суетой", а монашество — "ангельскима житіема", иночестно же — "ангельскима чинома". Господствующима родома письменности были поученія или наставленія. Иха задача — объяснять православіе и бороться са язычествома, а также са латинствома, вотораго тогда опасались точно также, вака ва первома періода—іудейства. Болае всего говорится ва ниха о милосердін, братскома равенства и смиренін, качества, которыя трогали сердца нашиха предкова по своей близости ка гостепріниству родоваго быта и на миролюбію славннина. Поученін печалуются о "спротаха", "страдальникаха"

ской рачи; но есть, котя и не важныя, отплоненія оть ся строя, въ которыхъ видин зародниц двукъ нарачій-ржнаго, болгарскаго, я савернаго, русскаго. Остромарово Евангеліе важно в по приложенных въ нему древивішами календарнымъ записамъ. Наконецъ, это старъйшая русская руконись съ обозначениемъ года и съ корошинъ начертанісиъ. Она написана на 294 листахъ, крупнинъ уставонъ (§ 65), на отличномъ пергамента. На оборота 1 диста распрашениям и забраниям золотомъ картинка, взображающая, закъ свангелисть получаеть свитокъ съ неба, читаеть и инметь; она обведена крестообразно зологымъ цийгочнымъ узоромъ, наверху котораго поставлена дъница. На 2 листъ такая же заставка, съ надинсью внутри: "свангелие отъ ковид глава А". Эта глава начинается полотою бункой, при яругих главих в заглавния букви также винедены затійливо, но только чернилив. Изъ записи въ конца рукописи видио, это она написана, въ 1056-1057 гг., дъявономъ Григоріємь для посадника, который посиль "мирское" имя Остромира, в въ крещени нареченъ Іосифонъ. Остромирово Евинселие напечатано (1883), посредствомъ севтописи, черта въ черту, съ подлинника, хранящагося въ Инвераторской Публичной Виблютеки. Отсюда взять нашь снимовъ, который въ точности воспроизводить начало Евангелія (2-й листь), только безь заставки и безь позолоты на заглавной буков.

н обличають богатых в сильных. Поученій было иножество, въ форм'в посланій и пропов'ядей. Посланія писались іерарками въ лицамъ разных званій; есть даже посланіе въ пан'в. Ійногда владыви вели между собой эту литературную переписку, что напоминаеть нынівшнія открытыя письма между учеными. Часто посланіе составляло отвіть на вопроси, предложенные книжлику; ипогда же опо вытекало изъ потребности іерарха дать наставленіе своимъ духовнымъ дітамъ. Изъ отвітныхъ посланій весьма важно посланіе митрополита Іоапна ві Іакову Мишку, которое называли "перковнымъ правиломь", такъ какъ оно долго служило руководствомъ для духовенства.

Пропостои распадаются на съверныя и южныя. Образпомъ первыхъ служить поучение Луки Жидаты (\$ 64). Въ немъ всв примъры взяты изъ русскихъ правовъ; язывъ разговорный, слогъ враткій и простой; содержаніе правственное. Здёсь отравились свойства повгородца - человёка торговаго, который не любить разглагольствованій и догматических тонкостей. Напротивъ, въ южной проповеди есть повзія, живость, разнообразіе; но она посвящена догматикв и страдаеть риторствомъ. Въ ней нетъ ничего народнаго: всюду общее содержаніе изъ Библін, симводизмъ, одицетворенія, доходящія до разговоровъ между думами. Здёсь очевидно византійское вліяніе. Оттого южная проповёдь привлевала немногихъ: самъ представитель ея, "второй Златоусть", еписвопъ Кириль Туровскій, жадуется, что въ нему приходило все меньше и меньше слушателей". Отъ втораго періода остался одинъ обращивъ світскаго поученія. Это — "Поученіе Владиміра Мономаха" (§ 42), составленное по примъру Василія Великаго. Опо служить началомь ряда "Домостроевъ" — сочиненій, въ которыхъ заключаются правила житейской мудрости. Къ ихъ разряду относится, въ концв періода, "Слово отца въ сыну", которое говорить; "будь понижень главою; устремляй глаза въ землю; ниви соминутыя уста; не стыдись преклонять главу предъ каждимъ". Во второмъ періодъ перковная письменность обогатилась новымъ родомъ произведеній — житіями соятых з. Это — дервовная пов'єсть, въ вогорой подробно разсказывается жизнь угодинковъ и описываются ихъ чидеса. Житія переводились съ греческаго; но уже явились и русскія. Во глав'в посл'яднихъ стоятъ два житія — Бориса и Глаба и Осодосія. Они составлены, около 1090 г., печерскимъ ннокомъ Несторома, который поступнав въ лавру

17-ти л., вскорѣ по смерти Осодосія (§ 28), и неизвъстно когда умеръ. Эти житія отличаются хорошимъ изыкомь и ясиммъ наложеніемъ. Они послужили основаніемъ "Патерику Це-

черскому" (§ 64).

\$ 67. Свътская письменность. Народная поэзія.—Въ письменности главное отличіе составляеть вознивновеніе совтисказо отдела. Появилось не мало сборинкова. Въ нихъ много кратвихъ статей наполовину перковнаго, наполовину свётскаго содержанія: встрічаются разсказы о троянской войнів и Алевсандръ Македонскомъ, повъсти изъ "Тысячи и одной ночи", даже заимствованія изъ Платона и Аристотеля. Сборники были частью переписанные съ болгарскаго, частью переведенные съ греческаго; но уже встрачаются русскія добавленія, въ вида народныхъ поговорокъ в приттъ. Сборенки носили разния навванія — "Пледа" (сборянкъ притчей и поученій), "Здатая двиь" (отрывки изъ отдовъ церкви), "Патерикъ" или "Прологь (житія свитыхъ), "Палея" (разсказы изъ Ветхаго Завъта, часто подложные), "Хронографъ", "Златой бисеръ", "Купель Душевная" и др. Сохранилось два Изборника Святослава черниговскаго (1073 и 1076), составляющие списки съ болгарскаго подлининка; но въ нихъ уже значительно преобладаеть русское правописание надъ болгарскимъ 1). На статън сборнивовъ походило "Молевіе Данінла Заточнива". Этожалобное послание какого-то заточеннаго молодаго человака въ своему князю. Собственно "Моленіе" есть сборникъ статей, въ ведв притчъ и народныхъ пословицъ; но онъ связанъ сатиочческимъ тономъ, который направленъ особенно противъ приближенныхъ княвя и противь здыхъ женъ. Какъ чистовародный сборнивъ, даже съ пословичными риомами, "Моленіе" имбло множество списковь сь добавленіями переписчивовь. О немъ создалось даже преданіе, будто Данінлъ закаталь его въ воскъ и бросилъ въ озеро, где его проглотила рыба, воторую поймали для внязя. Виветв съ наломинчествомъ возвикли дожденія или Паломинки-путешествія къ св. м'ястамъ. Изь пихъ сохранился "Паломникъ игумена Дапінла" (ок. 1100) — редигіозное и простодушное сочиненіе, изъ котораго видво, что наши богомольцы ходили въ Герусалимъ цалыми

<sup>&#</sup>x27;! Изборнико Свянослава 1073 года есть переводь греческого сборника 9-го в., сдължний для болгарского пара Синеона (§ 17). Онь списань одникь изкоть для Святослава Ирославича черниговского (§ 88). Его вашли, въ 1817 г., 15 библютемъ Воскресенского (Иовий Герусалим») монастиря. Теперь онъ кра-

"дружневин", артелями. Въ немъ нетъ духа нетерпимости относительно ватоликовъ, владъвшихъ тогда Гробоиъ Господнимъ. Къ свътской инсьменности второго періода отнисится первый намятникъ испусственной, книжной поэзін — Слово о полку Инсреан 1), воторое послужило образцомъ для поздивищихъ произведеній подобнаго рода. Въ немъ разсказивается походъ съверскихъ князей противъ половцовъ (§ 48). Оно написано вняжескимъ првиомъ, который заимствоваль у древниго Баяна (\$ 29) поэтическіе пріемы, языческіе образы и цервобытныя пословины. Въ сравнениять и богатыхъ вартивахъ много народной поэзін, что довазывается сходствомъ "Слова" съ украинскими песнями. "Слово" отчасти напоминаетъ встречающіяся въ літописяхь сказанія — разсвазы, составленние нногда очевидцами событій, а иногда по наслышвів, по преданію: таковы пов'єствованія о Владимір'є и Ольг'є, объ осл'єцденів Василька и др. Составителя перваго изъ нихъ, инока Якова, должно считать древивищимъ нашимъ писателемъ: онъ относится въ самому началу періода. Народная поэзія обогатилась новою чертой: песня стала говорить про действительныя событія нан быль. Отсюда названіе этихъ пісенъ — былины, Это вавъ бы летопись, разсказанная въ поэтической форме. "Слово о полку Игоревв", близкое къ былинамъ, описываеть событія согласно съ летописью и даже вороче. Герои быливъ

нится въ Синодальной библіотеки, въ Москви. "Наборникъ" писавъ препрасимиъ письмомъ, на тонкомъ чистомъ нерганентъ, на 266 листатъ, въ два столбца. На оборота 1-го листа взображение семейства Савтослава. На лицевой сторова 2-го листа-Інсусь Христось, а на обороть, въ узорчатомъ четвероугольных съ итицами по полямъ, помъщево инсанное золотомъ предполовіс. З-й дисть весь запять пзображениемь вконостаса; такія же дав картнем иложени въ средвив рукопеси, для разувленія двухъ ея частой. Всв эти миніатюры, а также звизанным букви, ваставии, итиди и звърк на поляхъ раскращены и отчасти кокрыты эслотокъ. Цервая часть "Изборнява" или "собраніе от многих тотить на валять в на готовий отвыть представляеть кратное богословіе 9-го в.; во второй пом'ящены описавия народовъ, происпедшихъ отъ Иол, исторія царей, космографія со знажами воділка и т. под. Этогъ древибищий, после Остромирова Евангелів, наматникъ нашей письменности и искусства, наглядно представляющій образованность Руси при третьеми пополіние са пристани, видани на 1880 г., посредствоми силтониси, щіликона, кака точный пирогинень или сипнока подлинина. Призаглений рисунога точно вогиронаводить вижнюю часть оборота 5-го листа "Плборитка". Онъ едтжить, виботв съ твиъ, такимъ же образцомъ древибащиго устава, наиз спимовъ съ Остроинрова Евангелія (стр. 128).

 <sup>1)</sup> Бто единовенный сонсовъ, сдальный ок. 1400 г., сторкав нь 1812 г., но она была инпечатана въ 1800.

## THE VENT OF STATE SAME TO STATE TO STATE SAME THE SAME TH

Mathines Charocians, 1073.

"дружинами", артелями. Въ немъ пътъ духа нетериимости отвосительно католиковъ, владівшикъ тогда Гробомъ Господиниъ. Къ свътской письменности второго періода относится первый памятневъ искусственной, книжной поэзін-Слово о полку Июревы 1), которое послужило образцомъ для поздиващихъ пронзведеній подобнаго рода. Въ немъ разсказывается походъ свверскихъ внязей противъ половцовъ (§ 48). Оно написано вняжескимъ првиомъ, который заимствоваль у древняго Ванна (§ 29) поэтическіе пріемы, языческіе образы и первобытныя пословицы. Въ сравненіяхъ и богатыхъ картинахъ много народной повзін, что доказывается сходствомъ "Слова" сь увраинскими пъснями. "Слово" отчасти напоминаетъ встръчающіяся вы літописяхы сказанія — разсказы, составленные нногда очевидцами событій, а иногда по наслышків, по преданію: таковы повъствованія о Владиміръ и Ольгь, объ ослъпленік Василька и др. Составителя перваго изъ нихъ, инока Якова. полжно считать превижниний нашими писателеми: онь относится въ самому началу періода. Народная поэзія обогатилась новою чертой: п'ясня стала говорить про д'яйствительныя событія нан быль. Отсюда вазваніе этвур півсень — былины. Это вакъ бы летопись, разсказанная въ поэтической форме. "Слово о полку Игоревв", близкое къ былинамъ, описываетъ событія согласно съ детописью и даже вороче. Герон былинъ.

нется въ Сиподальной библіотекі, въ Москві. "Изборникъ" писанъ прекрасникъ пвсьмомъ, на тонкомъ чистомъ пергаментв, на 266 листахъ, въ два столбца. На оборота 1-го листа взображение семейства Салтослава. На дидевой сторона 2-го листа-Інсусь Христось, а на обороть, нь угорчатомы четвероугольшика съ птицами по полить, пожищево писанное зологомъ предисловие. З-й листь весь запить изображенісми иконостаса; такія же дві картины вложени ви среджий руковиси, для разделенія двуха ел частей. Вей эти минатюры, а также заглавныя буьвы, заставии, птицы и звъри на полажь раскращены и отчасти вократы золотокъ. Первая часть "Изборнина" или "собраніе оть многихь отець на память и на готоный ответь" представляеть краткое богословіе 9-го в.; во второй помещены описанія пародовь, происшедших отъ Ноя, исторія царей, космографія со знаками зодіяки и т. под. Этогъ древићиній, послів Остромирова Евангелія, панятивкъ вашей висьменности и искусства, паглядно представляющий образованность Руги при третьемъ поколина ен христанъ, изданъ въ 1880 г., носредствомъ савтописи, пф. ликомъ, какъ точний "протврень" кан снинокъ подавиника. Прилаглений рисуновъ точно воспроизводить нажного часть оборота 5-го ласта "Пеборинка". Онь служить, виботь съ тема, такинь же образцомы древийниаго усгава, какы снимень съ Остроинрова Евзиселія (сгр. 128).

Его единственный списокъ, сдължений ок. 1400 г., сгоръдъ въ 1812 г., мо онь былъ напечатанъ въ 1800.

важдый списатель добавляль и продолжаль ее. Тавъ составилось нескольно лимописных сборникова, которые хранились въ "ларахъ", по церквамъ и монастырямъ. Уцелевшие дошли до насъ подъ разными названіями: самый древній изъ нихъ, Ливрентьевскій списока, составленный иновомъ Лаврентіемъ, относится въ 1377 г. Эти сборники, продолжавшиеся до половины 17 в., сохраняють главныя черты "Повъсти", но различаются литературными особенностями, воторыя доказывають существование отабльныхъ детописей. Изъ нихъ новгородская (Іоакимовская) и вольневан возникан еще въ 11 в., раньше віевской; но начало ихъ утрачено, и потому древивншею считается віевсвая, въ воторой приставлядись впоследствии известия изъ черниговской, полоцвой и, вероятно, другихъ южныхъ летописей. Южныя лётописи, віевская и вольнская, напоминають южную письменность: онв подробны, поэтичны; волынская особенно подходить въ "Слову о Полку Игоревв" и знаетъ Гомера. Новгородская летопись, подобно проповеди Луви Жидаты (§ 66), кратва и суха, отличается чисто дёловымъ характеромъ. Суздальская иногоглаголива, лишена и сфверной дельности, и южной поэтичности. Это напыщенная работа, наполненная дерковными поученіями и следами придворной оффиціальности: въ ней господствуеть идея самодержавія и ненависть въ Новгороду. Чемъ позже, темъ более преобладаеть суздальская летопись, а кіевская прекращается въ конце 12 в., вместе съ паденіемъ Кіева. Притомъ, чемъ позже детописный списокъ, тимь болье въ немъ заимствованій изъ византійскихъ хронографовъ. Ко второму періоду относится и первая изъ лошелпикъ до насъ подлинныхъ грамоте: это - грамота Мстислава Великаго новгородскому Юрьеву монастырю (ок. 1130).

§ 69. Иснусство. — Искусство также подвинулось впередъ во второмъ періодѣ. Впрочемъ, на первомъ планѣ все еще стояло лодчество, наиболѣе соотвѣтствующее религіознымъ цѣлямъ. Храмы уже были не рѣдкость; притомъ все увеличивалось число ваменныхъ. Боголюбскій постронлъ даже церковь во Владимірѣ изъ бѣлаго вамня, привезеннаго изъ Болгаріи. По большей части церкви были небольшихъ размѣровъ, и строили ихъ весьма быстро: оттого рѣдкая могла простоять болѣе бо л. Зодчіе все еще были греки на югѣ и нѣмцы на сѣверѣ, впрочемъ изрѣдка встрѣчаются и русскіс— Миломыз и друг. Форма крама сохранялась византійская, но въ мелочахъ встрѣчается вліяніе романскаго стиля. Оно особенно замѣтно на сѣверо-

Василій Буслаев, новгородскій бояринъ Ставрь и купець Садко, — лица историческія: ихъ имена находятся въ льтописи. Буслаевъ—поэтическое олицетвореніе отважныхъ повольниковъ, поторые грабили во исю свою жизнь, а потомъ снасали дуту въ Герусалимъ или монастыръ; Садко и Ставръ—олицетвореніе новгородскаго богатства, спасаемаго благочестіемъ.

\$ 68. **Льтопись**. — Въ это время началась и *этотопись*. По преданію, отцомъ ея быль Несторъ (§ 66), составлящій "Пов'єсть временныхъ лътъ", которая обнимаетъ событія оть начала русской исторін до 1110 года. Въ дійствительности "Повість" сочинена неизвъстнымъ лицомъ — въроятно игумномъ Силосестрома, котораго Мономахъ, самъ инсатель, почтялъ саномъ епископа: во всякомъ случав Сильвестръ "написахъ книгы си летописець", какъ самъ онъ заявиль въ конце. Составитель "Повъсти" быль человъвъ любознательный, зналь не только св. писаніе, по также болгарскія вниги и переводы греческихъ хронографовъ, любилъ разспрашивать людей бывалыхъ, зналъ много ходившихъ въ народъ преданів, пъсенъ, пословицъ. Цечеряне, помимо своихъ замътокъ въ святцахъ, моган сообщить ему много свёдёній о прошломъ: они были первыми "дьявами" (севретарами) внязей и поддерживали сношенія съ еписконами и пропов'вдниками, расходившимися изъ лавры по всей I'vcu. Мономахъ могъ сообщить ему и древивнийе документы (§ 29). Нашъ первый лізгописецъ запиствуеть вначалів изъ Георгія Амартола (§ 15) и изъ болгарскихъ книгъ; но съ Ярослава его работа становится самостоятельные, достовырные и идеть хронологическимъ путемъ, подобно всвиъ древнимъ летописямъ. Онъ правдивъ и кратокъ; у него есть только наклонность въ поэтичности и даже драматизму, свойственная южнымъ писателямъ. Если онъ ничего не зналъ о какомъ-нибудь годъ, то останляль годовую помітку пустою; если заносиль что-нибудь сомнительное, то прибавляль- вавъ связывають . "Повъсть" носить димовой, свътскій карактерь, какъ по содержанію, такъ и по языку - церковно-славянскому, но уже съ вліяніемъ древне-русскаго. Она попренмуществу княжеская или полнтическая: она стоить за единство Руси, негодуеть на усобицы и осуждаеть дурное управление. Но она не объясияеть бъдствій и успеховъ, указывая на нихъ тольно какъ на гиввъ или милость Божію; явленія природы для нея-чудесныя знаменія или дьявольское навожденіе.

После "Повести" появилось много другихъ списвовъ, причемъ

каждый списатель добавляль и продолжаль ее. Такъ составилось нъсколько летописных сборников, которые хранились въ "ларяхъ", по церквахъ и монастырямъ. Уцелевние дошли до насъ подъ разными названіями: самый древній изъ нихъ, Лапрентьевскій списока, составленный иновомы Лаврентіемы, относится вы 1377 г. Эти сборники, продолжавшиеся до половины 17 в., сохранають главныя черты "Повъсти", но различаются литературными особенностями, которыя доказывають существование отдельныхъ летописей. Изъ нихъ новгородская (Іоакимовская) и волынская возникли еще въ 11 в., раньше кіевской; но начало ихъ утрачено, и потому древнъйшею считается віевская, къ которой приставлялись впоследствін известія изв черпиговской, полоцвой и, віроятно, другихъ южныхъ літописей. Южныя лівтописи, кіевская и волынская, напоминають южную письменность: онв подробны, поэтичны; волынская особенно подходить въ "Слову о Полку Игоревв" и знаеть Гомера. Новгородская летопись, подобио проповеди Луки Жидяты (§ 66), вратва и суха, отличается чисто дёловымъ характеромъ. Суздальская многоглаголива, лишена и стверной дельности, и южной поэтичности. Это напыщенная работа, наполненная цервовными поученіями и следами придворной оффиціальности: въ ней господствуеть идея самодержавія в ненависть въ Новгороду. Чемъ позже, темъ более преобладаеть суздальская летопись, а кіевская превращается въ конців 12 в., вийстів съ паденіемъ Кіева. Притомъ, чемъ позме летописный списовъ, твив болве вы немъ заимствованій изъ византійскихъ хронографовъ. Ко второму періоду относится и первая изъ дошедпихъ до насъ подлинныхъ грамота: это - грамота Мстислава Великаго новгородскому Юрьеву монастырю (ок. 1130).

\$ 69. Иснусство. — Искусство также подвинулось впередъ второмъ періодъ. Впрочемъ, на первомъ илант все еще стояло потчество, нанболъе соотвътствующее религіознымъ цалямъ. Храмы уже были не ръдкость; притомъ все увеличвалось чело ваменныхъ. Боголюбскій постронят даже церковь во Владиніръ изъ бълаго камия, привезеннаго изъ Болгаріи. По большей части церкви были небольшихъ размъровъ, и строили изъ весьма быстро: оттого ръдкая могла простоять болъе 50 л. Зодче все еще были греки на югъ и нъмцы на съверъ, впрочемъ изръдка встръчаются и русскіе— Милонина и друг. Форма грама сохранилась византійская, но въ мелочахъ встръчается влінніе романскаго стиля. Оно особенно замътно на съверо-

востовъ, гдъ въ нему присоединяется еще азіатское (персилсвое) вліяніе. Это — сузвальскій стиль, образовавшійся въ вонич 12 в. Его отличе отъ византійскаго состоить въ одноглавін храмовь и въ изобилів прилимков (барельефовь) вля обронных (скульптурныхъ) украшеній, которыя удобно было авлать изъ мягкаго бълаго камия. Эти увращения, называемыя "русскимъ орнаментомъ" (§ 30), составляють первую своеобразную черту въ исторін нашего искусства; они принадлежать русскимъ мастерамъ, изъ которыхъ изв'ястенъ "хитрепъ" Авой въ Галичь, рызавний узоры на вамив. Зувсь выразилось пристрастіе нашихъ предковъ въ вычурнымъ и пестро раскрашеннымъ узорамъ, которыми поврывалась церковь, особенно ея наружныя стыны. Узорами украпили дугообразные своды входныхъ дверей и подзоры; изъ нихъ дёлали ноиса (фризы) вовругъ всего храма, состоявийе изъ столбиковъ съ арками, между которыми пом'вщалось множество лівпныхъ растеній, животныхъ и даже челов'ячковъ и чудовищъ.

Лучшимъ образцомъ суздальскаго стиля служить Дистриеский соборь Всеволода III во Владичіръ на Клязьмъ, которий и сохранился больше всъхъ 1). Полъ въ церквахъ попрежнему

<sup>1)</sup> Дмитриевский собора ностроевъ, въ 1194 г., на великокияжескомъ зворь, во Владимиръ на Клязьив, Всеволодомъ 111, послешимъ еще имя Димитрия (\$ 5-г. Опъ посрящень его ангелу. Димитрію Селунскому. Это асличественное (46 аршина вишини, съ крестомъ) сооружение изъ бъльго камия попорчено пожарами и погромами. Оно было подневлено, по приказу Ипполая I, причемъ, подъ штукатуркой, была найдена дренияя ствионись, На нашемь рисунка соборь представлень из его вынающемъ видь. При немъ натъ полокольни. Онь почти въплратный и съ четырежионечными крестоми, тогди какь на Заплада перкви того времени длиним и съ щестиконечных врестома. Но ва остальнома это-одина вак лучшиха за Европа. законченных образцовь романскаго "пошиба", стиля; онь и построень стрииствук щими артелями вольных каменьщековь, которые еще раньше пришли съ дъняла въ Новгородъ и Исковъ и построили дворецъ Андрея Боголибскаго. Лингрієвскій соборь увівчава одною шлемообразвою полуславой, которыя повонуся на высовень кругловъ "барабанъ", проръзаниомъ узкине однаме и возвышающе иса надъ оловною четырехскитною кровлей. Наружность самого собора, подобно дворну Боголюбеваго, украшена узкими, съ дугообразними перемитками, окнами, которыя закривались теревливыми досками, за невыбыемь стеколь. А подъявин полским сухариковъ и столбиковъ. Каждая ствиа раздвлена на гри части полуколониции (палистрами) съ инственичив голонками. Со не вхъ сторонъ, проив восточной (адтарной, находятся враза (п тргалы). Украшенные дугообразною узорчатою перемычкой, лежащею на трехъ колонияха и двукь полуколонкаха. Весь соборъ усвянь узорами изъ арабесковъ, растеній, животнихъ и человіческихь плображеній. Объ нихъ дветь поинтіе прилогачний рисунокь кусочка оброннаго поиса, на которожъ



Динтриский соборь по Располом разна Кажана.

составлялся изъ мозаиви или же изъ "кафлей" (изразцовъ). Ствым украниались фресками, изръдка мозаикой изъ разноцевтныхъ стеклышевъ. Въ храмахъ находять иногда вняжескія гробницы. Ибкоторыя церкви были съ золочеными главами и покрывались снаружи оловомъ, а внутри украпіались богатыми серебряными паникадилами да шитыми золотомъ и жемчугомъ парчами. Иконы обкладывались золотыми и серебряными ризами, драгоційными камиями, жемчугомъ, финифтью. Наряду съ церквами, начали обращать вниманіе и на сравнительно роскошную постройку дворцовъ, по крайней мірів къ концу періода, и именно въ Суздальской области, какъ свидітельствуєть дворких Анарки Боголюбскаго (стран. 94).

Ваяніе состояло исключительно изъ прильнювъ. Жисопись встрьчается уже часто. Но нвонописцы, среди которыхъ прославился Алимпій Пешерскій (ученивъ гревовъ), попрежнему отличались бъдностью вымысла, наивностью рисунка,
отсутствіемъ тѣней и перспективы: они не смѣли отстунать
оть византійскихъ подлинивовъ. Зато суздальскій стиль проявлялся въ расписываніи перковныхъ стѣнъ, въ особенности
же въ украшеніи рукописей, въ воторому относятся и появившінся тогда миніатюры (картинки). Образцами нашихъ первыхъ миніатюръ служать украшенія въ Остромировомъ Евангеліи (§ 66) и рисунки въ "Изборнивъ Святослава", въ особенности же изображеніе внязя и его семьи 1). Суздальскій стяль
проявился также въ узорахъ на полотенцахъ и рубашкахъ.
Въроятно, онъ отразился и на монетахъ. Но ихъ не нашли
до сихъ порь — обстоятельство тѣмъ болѣе страпное, что тогда

прображены событія муь житія Димитрія Селунскиго. Не менье либопытна внутренность Динтріенскаго собора, вачиная съ "палатей" (хоры) для княжаго семейства и кончая стінописью византійскаго помиба работы греческихъ мастеровь

<sup>&#</sup>x27;) Прилагаемый расунова воспроизводить са голностью "выходнура" или заглавную каргину на обороте перваго листа "Наборинка" Силтослава (§ 67), который теперь отдёдена ота самой руковиси и хранится ва Оружейной Палага, на москев. Она наявсана на тонкома бёлома пергаменте; са лёвой сторовы отореама кусока и подклеена также пергаментома. Наверку надпись изътреха строка, сделанная золотома; по оно местами потерго и подклено присног краской Первых дей строки: "желання среда мосто га (Гослоди) не презари на (но) принин вы высл и помилуй ны". Ва грегьей строка поименовани ист члены семейства Святослава, на тома порядей, кака они нарисовани: "гальба. одега, дал (Давида), романа врослава, книгине, стослава". Сама Святослава—прайняя фигура направо, насколько отдёльно ота группы, са книгой ва рукаха. Давида закрыть книгией: видена только верха его шанки.

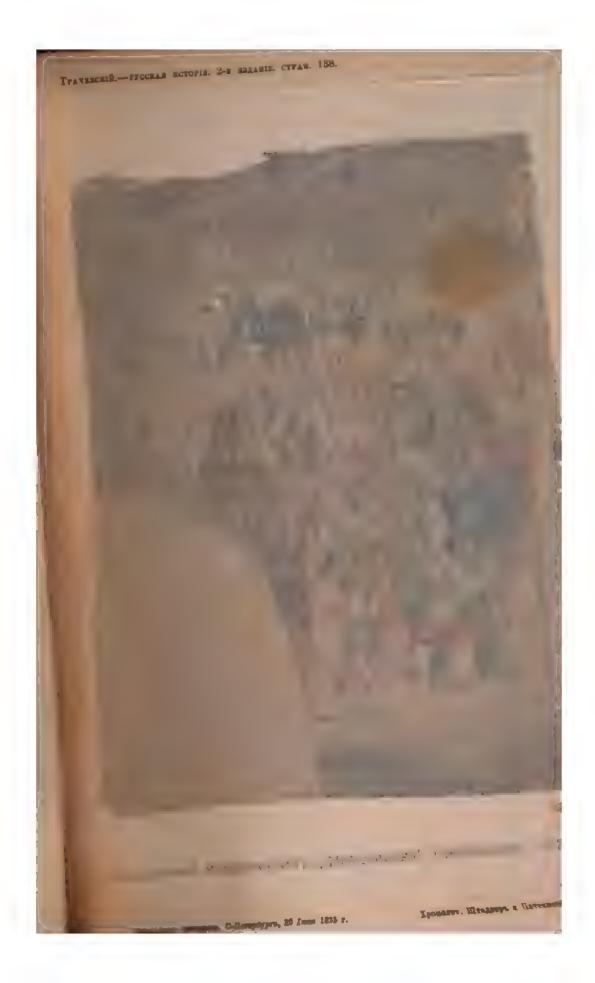





Обронный поясь Динтріевскаго собора.

же у насъ стали чеканить, по византійскому образцу, собственныя свинцовыя печати 1).



Печеть Ратибора,

§ 70. Вивший быть. — Во вившнемъ быгу заметны ивкоторые усибхи, но не особенно значительные. Города чаще прежвяго обносились ствиами, ворота которыхъ иногда богато украшались. Появились и двойныя ствым: внутренвія (древній градь, §§ 4, 19), которыя назывались сначала "детинцемь", потомъ "кремлемъ", и вившиня -- "острогъ" или "околица". Въ лучшихъ городахъ онъ уже были ваменныя. Мъстами даже посады обносились ствиами: оттого больше города представляли собою какъ бы связви нъсколькихъ "концовъ" (§ 51). Жилища состояли попрениуществу изъ избъ (§ 31), которыя часто подвергались пожарамь: оттого населеніе мало дорожило недвижимостью, легво перекочевывало. По селамъ каждый самъ "рубилъ" себъ эти курныя конурки и прознбаль нь нихъ съ доморощенной простотой: попрежнему каждая семья изготовляла все, что нужно было для ен скуднаго обихода; даже все еще употреблялись ручныя мельнички для зерна. Но въ городахъ избы стали просториве и лучше убраны. Туть развились разныя ремесли: ивкоторыя изъ нихъ обособились, образовали артели или цехи съ своими старостами. Особенно плотники славились своимъ исвусствомъ: они дълали "порубы" (тюрьмы-погреба) съ овонцами. куда спускались по л'ястницамъ, и перекидывали мосты разборные черезъ большия ръки. Паобильна и красива становидась и деревянная посуда. А рядомъ развилось гончарное производство: въ Повгородъ были плотинцкій и гончарный концы. Много дви-

<sup>4)</sup> Нашъ рисуновъ изображаетъ дредийний образецъ такихъ печатей. Его относятъ къ тому Разибору, которато Всеволодъ I (§ 40) назначиль, въ 1079 году, вісвенны посадникомъ въ Тмутаракань. На лицевой сторон'я этой печата дикъ св. Пиколая въ синни, на оборотиой — надвисъ "отъ разибора". Это — обращить "писликъ" печатей, которыя били во всеобщемъ упитреблени въ Визинти: ояй привышивались къ шпуркимъ грамотъ или писемъ. Шпурки продъвались свинецъ, который потомъ приндъщивался штемпедемъ.

вулось впередъ кузнечное ремесло: по умёли справляться только съ желёзомъ. Мёдь и олово употреблялись лишь для волоколовь да церковныхъ крышъ; укрыпенія изъ золота и серебра встрічались только въ немногихъ церквахъ, еще ріже у князей и богачей. Здісь же попадались предметы роскоши, приходившіе изъ Византін и съ запада: стекло, матеріи, полотно, цвітная пряжа, сафьянъ, пергаменть, иголки, четки, золотыя мужскія ціпи, "перстатыя" рукавицы (перчатки). Иноземнымъ же путемъ доставлились дорогіе затійливые "порты" (платье) для внязей, которые иногда візпали ихъ, какъ цінный виладъ, въ церквахъ на поминъ души.

Торговля вообще приняла значительные разм'вры. Въ "старыхъ" городахъ купцы уже вели широкіе денежные обороты, о чемъ свидътельствують еврейскіе погромы въ Кіевъ и тавія мъры Мономаха, какъ изгнание евреевъ; которые брали до 120°/о, н лишеніе самого капитала того, вто взималь болье  $20^{\circ}/_{\circ}$  (§ 59). А въ Новгородъ своиилось столько капиталовъ, что брали только 1/20/а. Первая половина періода была порой процвітанія Новгорода. Смоленскъ, Полоцвъ и Витебскъ держали въ своихъ рукахъ двинскую торговлю, соединяя внутренній земли съ рижскими немцами, которымъ они давали большія льготы по договорамъ. Новгородъ и Псковъ захватили все сношенія северовостова съ Западомъ. Они торговали тавже съ рижскими и особенно съ готландскими немцами (§ 56). Пользуясь умиротвореніемъ Балтики, гдф превратились разбои скандинавовъ, нерешедшихъ въ государственный быть, новгородские купцы кодили до Даніи. Много ихъ проживало и въ Кіевв, єдв у нихъ была своя первовь, а тавже въ Суздальсвой области. Кіевляне лътомъ отправляли товары на югъ, зимой-на съверъ. Они кодили съ ними до Кавкава и Александрін; а въ Кіев'в проживали греческіе, птальянсвіе и "латинскіе" (нівмецкіе) гости, которые иногда достигали Суздаля; тамъ содержаль свою контору баварскій городъ Регенсбургъ. Около 1200 г. венеціанцы старались утвердиться на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей. Главными предметами вывоза оставались изначальныя произведенія земли (§ 11); прибавились только юфть, ленъ, хмізль да строевой лесь. Еще переправлили на западъ авіатскіе товары. А привозили больше всего матеріи (изъ Фландрін, Англіи, Германін и Польши), врасное вино, да соль (изъ Любека и Брыма), затвиъ - клъбъ, мясо, соленую рыбу, металы и разную мелочь. Но не легко было вести торговыя сношенія вну-

три страны. Попрежнему сильно чувствовался недостатовъ путей сообщенія. Неріздно, передъ походомъ, саучалось прорубать лісныя дебри и перекидывать мосты черезь болота и рівни, которыхъ тогда еще было веливое изобиліе. Теперь многія рівн стали річнами, а річни совсімь пересохли: оттого мы видемъ иногда древній городъ не при рікв, тогда какъ знаемъ, что въ старину всв населенія были при волахъ, а города строились на двухъ ръчкахъ. Вода была и во второмъ період'в главнымъ путемъ сообщенія. Что же васается бойвихъ заморскихъ сношеній (§ 24), то они совствиъ пріостановились: сначала въ Кіевъ, потомъ и въ Новгородъ исчезли караваны торговых в судовъ. Варяги, ославянившись, утратили свою мореходную отвату; южные степняви всегда отличались "водобоязнью"; а у новгородцевъ стали отбивать Балтику ганзеаты (\$ 36). Сократилось и воличество монеты: съ инородцами все еще велась мёновая торговля, а монеть русской чеканки не оказывается со смерти Прослава I до половины 14-го вбиа.

Землеотолів все еще находилось на первобытной ступени. Мужикъ шель на завмку (\$ 61) съ тоноромъ, косой и сохой. Онъ выжигаль лесь и жаль, какь Богь на душу положить. Года черезъ три онъ истощалъ новь: она ужъ не давала плола - и пахарь шель дальше по простору. Такъ совершалось вепрерывное движение народа на свверо-востокъ, а следомъ за нимъ расширилась туда и степь, съ истребленіемъ ліксовъ: она уже подбиралась къ муромо-разанской области. Мужикъ свялъ то же. что и теперь: не было только гречихи. Овощи и сады разводились лишь на югв. Скотовооство падало: кинзья нуждались въ конной рати; въ походахъ противъ степняковъ первымъ двломъ было отбивать табуны лошадей. Подснорьемъ у мужива были прежніе промыслы. Охота, особенно на пуппаго звіря, все еще составляла главный доходь княжья и источникь обогащенія "лучшихъ" людей. Рыболовство развилось до того, что обравовался особый классъ рыболововъ: новгородцы наживались даже на Бъломъ м. Пичловодство также вызвало цвлый влассъ "древодазовь"; и въ законахъ были особыя статьи насчеть правъ собственности въ медовыхъ лесахъ; медъ и воскъ попрежнему составляли одинъ изъ главныхъ предметовъ вывоза и даней. Домашній быть отличался еще первоначальной простотой. Но зато старались щеголить дорогою, пестрою одеждой ярвихъ цввтовъ, особенно въ боярскомъ кругу, гдв возникла строгая мода, заменявшая мундиръ. Тутъ образдомъ служилъ виязь. Онъ носиль цватной вафтань съ зологою оторочной, а сверху цватной же плащъ, пристегнутый на плеча богатою запонкой. У него быль золотой узорчатый поясь и высокіе цватные саноги съ острыми носвами; въ сапоги затыкались шаровары. На голова онъ носиль высокую опушенную махомъ шапку съ цватнымъ верхомъ и съ наушниками. На внягита врасовалось длинное платье съ шировими рукавами, перехваченное золо тымъ поясомъ. Ея ноги были обуты въ золотые же башмачки; а съ головы, по восточному обычаю, спускалось нокрывало, подвязанное у подбородка. Изображеніе семьи Святослава въ "Изборника" даетъ наглядное представленіе о княжей одежда (§ 69).

§ 71. Значеніе періода. — Второй періодъ нашей исторін обнимаеть два ввва — отъ половины 11 до половины 13. Это время одинаково важно, какъ для западной, такъ и для восточной Европы. Какъ тамъ, такъ и здесь зародыни новаго строя жизни боролись съ пережитвами первобытнаго безначалія. Но во всемъ проглядываеть разница, которая обусловливалась свойствами природы и населенія Руси, а также сравнительною запоздалостью ея выступленія на историческое чоприще. При всей своей пестротв и сумятиць, жизнь на Заладь представляла болье стройности и опредвленности. Тамъ уже отчетливо выделялись своеобразныя народности въ ясныхъ раницахъ, наміченныхъ самою природой, съ сознательными премленіями и съ силой води для ихъ достиженія. Почти на съхъ поприщахъ выступали и сильныя, предпримчивыя личвости съ развими чертами, которыхъ не могло быть раньше, при господстве общинно-родового быта. Оседались плотными группами сословія, съ ихъ явними правами и съ чутьемъ единства выгодъ. И среди нихъ средній классь уже много сділаль ия удучшенія вившваго быта, пользуясь скопленіемъ денегь, жить илодомъ развитія частной собственности отъ широкихъ приовихъ оборотовъ. Въ духовномъ быту все было скръплено чесбычайною силой христіанской религіозности, которая созма пебывалое могущество папы, завела неслыханные ужасы анквинцін и пролида потоки крови въ крестовихъ походахъ противъ мусульманъ и еретиковъ. Если противъ этой силы уже виступало "первое Возрожденіе" (§ 34), то оно не могло разстровть ее: оно только помогало умственному развитію, вликан св'ьжую и широкую струю въ русло христіанской образованности.

На востокъ Европы царствовало еще полное безначаліе. На громадномъ просторъ, лишенномъ твердыхъ естественныхъ

границъ, на болотной трясний, все расплывалось, не давало опредъленныхъ очертаній, не пускало глубокихъ корней. Населеніе представляло собой еще не перебродившую см'ясь разныхъ племенныхъ кровей, на лив которой лишь полконецъ подготовлялись два обличія - веливоруссовъ и малороссовъ (\$\$ 6, 46). Его общею чертой было тольно славанское безволіе, душевная дряблость. Хота всё считались свободными, но нието не думаль отстанвать свою первобытную свободу, н каждый отъ вужды легко становился холопомъ. Личность еще не выбилась изъ оковъ общинно-родового быта, и частная собственность только начинала выделяться. Вседе еще замечалась власть "міра": таковы сходки городскій и сельскій, дума бойрская. За исключениемъ и всколькихъ виязей съ развими обличими (Святославъ и Олегъ черниговскіе, Мономахъ, Андрей Богодюбскій, трое Мстиславовъ), масса дала только рядъ подвижниковъ, которые теряли свои вмена, уходя изъ міра. Свобода выражалась во всеобщемъ брожения. Всв кочевали, какъ ихъ сосван-степняки. Княжье перемещалось со стола на столь, увлекая за собой дружину; смердъ и повольнивъ могли попасть въ "лучине люди" и даже подпаться до степени боярина; половникъ переходилъ отъ одного хозянна въ другому; наймить и холопъ зачастую обратались въ багахъ; и самое земледале представляло видъ постоянной перекочевки цізлыхъ массь. Отъ нищеты, пожаровъ. неурядиль согласны были хоть сейчась все истребить, нето уйти целымъ городомъ въ Царьградъ. При такомъ бродажнечествъ, не могли осъсться сословія: между людьми различныхъ ванятій (\$\$ 60, 61) расплывались границы, и не было сознанія единства. Самыя занятія не обособились строго: князь н боярни все еще были и воянами, и правителями, и торгашами; купець вель и сельское хозяйство, и вечевую политику; духовенство занималось и молитвой, и земледвліемъ, и правленіемъ, а нъ его судебнихъ спитекія дила смишивались съ церковными. Всеобщее безначаліе завершалось путаницей въ родовыхъ счетахъ вняжья да удвльными усобицами.

Съ этими усобидами связано главное отличе Руси отъ Запада въ общественномъ и политическомъ быту. На Западъ уже почти не было пережитковъ общипно-родового быта: развите частной собственности привело въ врупному землевладънію, въ образованію власса могучихъ вотчиннивовъ, даже избиравшихъ своего императора; и ихъ поддерживало всесильное папство, воторое стремилось поглотить свътскую власть в

воспитывало грозныхъ Гвельфовъ (§ 33). Каждый феодаль, влатвя вотчинами и людьми, самъ сталъ государемъ и старался расширить свою власть. Отсюда ввчныя войны вассаловъ между собой и противъ своего сюзерена. Феодалы были чужды другъ другу и сидели по своимъ вотчивамъ, замывая ихъ отъ сосвдей внутренними таможнями и другими заставами. Туть, въ своихъ прочимъ гитядахъ, они развили деспотическую власть надъ покореннымъ населеніемъ. У насъ же усобицы приняли другой видь. Удельные князья, подобно феодаламъ, боролись между собой и съ великимъ княземъ; но они не были прикованы въ месту наследственностью. Они были родственники и вачно передвигались, стремясь из Кіеву, такъ какъ родовме пережитен давали правственное освящение ихъ алчности. Если эти слабые пережитки служили только предлогомъ, то выборная власть принадлежала не курфюрстамъ (\$ 15), а народному въчу: поэтому не могло произойти такого закранощенія народа, какъ на Западъ; оно только начиналось въ силу экономическихъ причинъ (§ 61). У насъ не было ни папы, ни владыви-феодала въ рясв. при мечв: духовенство не только не поддерживало удельныхъ книзей, но осуждало усобицы и стоило за единство Руси.

Следствіемъ всехъ этихъ условій было то, что на Западе монархизму трудиве было утвердиться, чвив у насв. Тамъ онъ только начинался въ концу періода, и то не везді; онь должень быль выждать освобожденія части населенія, городовъ, изъ приностной зависимости феодаловъ, чтобы въ союзъ съ ними отнять права у последнихъ. При этомъ онъ долженъ быть сделать уступки феодаламъ, сохранивъ за ними и вкоторыя привилегін, образовавшія изъ нихъ аристопратію. Въ Россін же видимъ только деб силы — незакрепощенный народъ и госу-**Дретвенную власть.** Оттого уже въ первомъ періоді замізнается синовержавие, т.-е объединение всехъ русскихъ подъ одною, тота и снавно ограниченною властью. Во второмъ період'в оно ве погибло отъ усобицъ. Самыя эти усобицы, съ ихъ передвиженими внязей, затрогивавшія всю Русь, развивали сознаніе паціональнаго единства. Оно росло такъ явственно, что стопло вназьямъ подорвать другь друга — и самодержавіе утвердилось. Уже около половины 12 в. оно ясно выступаеть въ Суздалъ; я ве проходить покольнія, какъ этоть ничтожный, лишенный премый Суздаль уничтожаеть маститый Кіевь и теснить Новгородь, съ ихъ въковыми предаціями, противными самодержавію.

Въ то же время исчезають первобытныя "племена" (§ 6): вездъ установляется та смісь кровей, скріпленная славанствомь, которая называется русским народому. На Западв политическое единство не достигло такихъ усибховъ. Тамъ мы не можемъ увазать такого решительнаго явленія, какъ у нась паденіе Кіева. Это явленіе служить гранью двухъ періодовь пашей исторіи. У западнихъ славянъ также господствовали усобици; но ихъ следствія походили на западныя, а не на русскія. Оттого состоявшій подъ наз вліяніемъ Галечь (и отчасти Волынь) кажется такимъ страннымъ: въ поведенін его бояръ, боровшихся въ одно время и противъ своихъ виязей, и противъ народа, проглядывали задатки аристократизма. Но онъ не пошель дальше вельможнаго безначалін точно также, какъ новгородскій демократизмъ скоро должень быль ступеваться подъ напоромъ самодержавныхъ стремленій въ остальной Руси. Византія представляеть особенный міръ. Тамъ политическое единство уже достигло врайней стецени, стесняющей жизнь: оттого развитіе остановилось, а застой — погибель народовь. Уже во второмъ періодъ нашей исторія Византія пачала терять свов области и однажды сама подчинилась Западу.

Въ духовномъ быту была такая же разница между востокомъ и западомъ Европы, какъ въ быту общественномъ и политическомъ. И здёсь у насъ царствовало безначаліе — та смутность и путаница понятій, при воторой рышающій голось принадлежить физической силь, коварству, личному вождельно. И врысь оказалась слабость воли и чувствъ. У насъ не было того потрясающаго религіознаго увлеченія, которое доводило до всевластія паны, до ужасовъ инквизиціи, до безумной ярости крестовыхъ походовъ. На плоской, однообразной равнин в сверо-востока господствовало равнодушіе въ новымъ жизненнымъ началамъ и линь страдательное сопротивление старых в основь. Отгого-то тогда началось то десевирие, воторое тинется по всей древней исторіи Россін. Это была печальная борьба первобытнаго язычества, т.-е. полнаго невъжества, съ христіанствомъ. Финскіе волхви могли только задерживать развитие образованности. Западъ сильно опередняв насъ на этомъ пути, благодаря первому Возрожденію. Тамъ уже было много свётскаго, классическаго въ наукв, искусствъ н литературъ. У насъ также видны следы светскости даже въ искусстве, но весьма слабые-именно тамъ, куда заходило вліяніе Запада.

Но, при всемъ различін, тогда было много и слодства

между Россіей и Западома въ существенномъ: таковы просвътительныя стремленія, новыя понятія, монашество, ереси, свътская письменность, торговое движеніе, самыя усобици. Все это, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ Запада и отчасти Вивантіи. Тогда Россія находилась въ дъятельномъ общеніи съ ними. Быть ея высшихъ влассовъ принималь европейскій отпечатокъ, скращивался западнымъ художествомъ. Начиналось многостороннее, богатое развитіе. Россія какъ бы хотъла идти нога въ ногу съ своимъ болъе просвъщеннымъ старшимъ братомъ. Но принеслась новая буря изъ Азіи, которая оторвала ее отъ Запада—и наши успъхи пріостановились.

То была татарщина.

## IV. ТАТАРЫ И МОСКВА.

Около 1250-1450.

§ 72. Романцы и германцы.—Въ половинъ 13 в. прекратились средніе в'єка въ тесномъ смысле (§ 33), и началась переходная эпоха или подготовка новой исторіи, продолжавшаяся до конца 15 в. Тогда падали силы средневъковья панство и феодализмъ, и возвышались силы новаго времени -монархизмъ и низшіе влассы. Папство падало оттого, что люди стали болве образованы и поняли его властолюбіе, твих болве. что оно испортилось подъ влінніемъ богатствъ и всеобщей попорности. Въ то же время свътскіе государи настолько усилились, что духовенство ихъ странъ стало подчиняться имъ, а пе Риму. Уже въ 14 в. папы попали въ 70-лётнее "плъненіе вавилонское" въ французскимъ королямъ (С. И. § 128). Феодализма падаль подъ вліяніемъ крестовыхъ походовь: на Востокв рыцари яспортились, привыкли въ изивженной жизии; а между темъ походы разорили ихъ, и они частью продавали свои земли воролямъ, частью превратились въ разбойнивовъ, грабившихъ купцовъ. Въ то же время возвысились города, съ ихъ богатою на дружною биржувайей или бюргерствома, какъ называлось на Западъ среднее сословіе (§ 33). Государи вступали въ союзъ съ городами и стади постепенно превращаться изъ сюзереновъ (\$ 15) въ "королей" или "монарховъ". Они давали льготы городамъ, защищали ихъ оружіемъ противъ феодаловъ, отмѣнали вреностное право. Благодаря вхъ помощи, города стали процивтать и составлять сильные союзы противъ феодаловъ, съ намециою замлой во глава (§ 36), поторая достигла тогда необывновеннаго могущества, захвативъ большую часть евроцейской торговли въ свои руви.

Вторая половина 14 в. была уже эпохой открытой и же-

стовой борьбы съ феодалами, воторая называется городскими войнами (С. И. §§ 133-140). Она приведа въ погибели феодализма и въ утвержденію монархизма въ следующемъ періоде. Это политаческое развитіе совершвлось не везд'в одинавово: сильн'ве всего шло оно на врайнемъ западе Европы, въ Англін и Франціи, слабъе всего въ Германіи. Во Францін уже въ половинъ 15 в. утвердился почти полный монархизмъ съ національнымъ и вемельнымъ единствомъ: управлялъ только вороль да его слуги, "легисты", или "юристы", -- законоведы, люди низваго происхожденія, которые заміння духовенство и вассаловь и распространили самодержавную идею римского прово (С. И. § 112). Въ Англін развитіе пошло еще дальше. Всабдствіе особеннаго островнаго положенія, тамъ монархизмъ утвердился уже въ предшествовавшемъ періодъ, и феодали должны были вступить въ союзъ съ среднимъ сословіемъ для борьбы съ нимъ. Оттого въ описываемый періодъ англичане выработали конституцію (С. И. § 160) или парламентаризмъ, т.-е. ограниченіе монархизма участіемъ народа въ правленін. Тамъ образовалась свътская власть не слабве, чемъ во Франціи, съ національнымъ и земельнымъ единствомъ, но подбленная между королемъ и народомъ. Въ Свандинавін феодализмъ, поддерживаемый удільвыми усобицами королей, быль особенно силень; и тамъ не развились ни города, ни образованность. Оттого новый врагъ Скандинавін, Россія, остановила распространеніе шведскаго владичества въ Финляндін и датскаго-въ Эстаяндін. Столь же чало развилась политически Германія. Въ ней попрежнему господствоваль феодализмь; и императоры не вывли значенія, вародъ быль угнетенъ аристократіей. Здісь мопархизмъ выработался только на восточной украйнь, въ Австрін (§ 10): въ ковит 13 в. Рудольфъ габсбургскій сділаль наслідственными фитериотство Австрію, Штирію и Каринтію и твиъ утвердиль поподство австрійских в Габебургова, твено связанных съ неторісй запалныхъ славянъ.

§ 73. Просвъщение Запада. — Умственная жизнь Запада за это время раздълнется на двъ внохи — пипскую и классическую. Папская реакція (противодъйствіе развитію, прогрессу) заничеть первое стольтіе, отъ половины 13-го до половины 14 в. Въ укственномъ быту папство сохраняло свое владычество въ ту пору, когда уже началось его политическое паденіе. Пользуясь инквизиціей и нищенствующими орденами, оно уже въ разгарътрестовыхъ походовъ начало жестовое преслъдованіе образован-

ности и влассицизма истребленіемъ альбигойцевъ (§ 33, 34). Затвиъ папство убило "первое Возрожденіе" — и на Вападв насталь умственный мравъ, напоминавшій 10 и 11 вёка (§ 15). Подъ вліяніемъ пресл'єдованій, ереси вдались въ сумасбродство и ханжество: по всей Европ'в распространилась хлистовщина (флагеллянты). Испортилась и схоластика (§ 34): школа Абеляра разсвилась и вамолила; ея свободные умы почти всв пострадали. Сходастива превратилась въ оружіе папства, благодаря "ангельскому доктору", Оомъ Аквинскому, который совершенно исказнав Аристотеля. Оомизмъ-то и составляеть ту жалкую народію на науку, которую мы разумёемъ подъ именемъ схоластики. Опъвоцарился и въ университетахъ, не исплючая итальянскихъ (С. И. § 121). Классициямъ былъ вытёсненъ изъ преподаванія: снова воцарилась вухонная датынь; и въ знаменитой библютек в Карла V (\$ 65) не было нячего, вром'в схоластическихъ руковисей. Эллинизмъ совевмъ былъ забыть на Западв, твиъ болве, что нослв разувленія церквей греческая рукопись считалась у католиковь ересью, наряду съ арабскою. Даже грамотность пріостановилась: во Францін стали встр'вчаться члены королевской семьи, не умъвшіе писать, чего не было прежде. Поэзія трубадуровь вдадась въ церковность и пала: исчеть самый языкъ провансальскій, поглощенный французскимъ, который не произвель еще ничего важнаго. Англійскій наыкъ только начинался, и интеллигенція говорила по-французски, а писала по-латыни. Намецвій языкь остановился въ своемь развитін, тавъ вакъ цовзія миннезенгеровъ (§ 34) пала, и онъ попалъ въ руки мистическихъ богослововъ да сухихъ юристовъ. Искусство также служило только церкви, не исключая живописи, которая тогда начинала подниматься. Самымъ почетнымъ живописпемъ былъ "ангельскій" да-Фіезом, — доминиканецъ, который обливался слезами, рисчя Распятіе. А забитый папствомъ народъ сталь особенно върить Сатанъ-н повсюду пошли сожженія відьмъ. Отуманенный еще черною смертью (чумой), которая (около 1350) унесла въ могилу въ 6 леть четверть населенія Запада (25 милліоновь), народь сталъ совершать дикіе "танцы смерти" въ честь дьявола и вымещать свое горе на евреяхъ, которыхъ нассами истребляли нъмцы-самая невъжественная тогда нація на Западъ.

Съ половины 14 в. настаеть второе, истинное Возрожение классицияма. Впрочемъ, оно дъйствовало сначала тольво въ Италіп; полное его развитіе, а также распространеніе по Западу, относится въ следующему періоду. Благодаря Петраркю, вторая половина 14 в. стала въ Италін эпохой открытія влассивовъ и благоговъйной страсти въ древности, а первая половина 15 в. - эпохой влассическихъ библіотекъ и переводовъ. Тогда было отыскано и отчасти изучено все важивитее, что дошло то нась оть античной образованности, и не только датинской, но и эллинской; тогда явились первыя каоедры эллинняма на Западъ. Возрождение отразилось повсюду, оть искусствъ и паукъ до мелочей жизни. Создалась новая интеллигенція, направленіе воторой называлось зуманизмом (С. И. \$\$ 168-172), т.-е. двот делованымъ, свътсвимъ, въ отличе от "божественнаго" познанія или схоластиви. Масса новыхъ возареній и разностороннихъ знаній, которыми была богата класспческая образованность, овладела умами-и среди интеллигенцій возродилась жизнь просвъщеннаго язычества. Вместь съ светскимъ взглядомъ на міръ и съ отврытиемъ настоящаго Аристопиня, возникло естествовъдение, а съ нимъ и его спутники — изобритения и открытия (С. И. § 174, 175). Ивился порохъ, помогавшій королямь уничтожить феодализмъ; явился компасъ, помогтій португальцамъ отврыть завадь Африки и морской путь въ Индію. Къ концу періода явился вывень изобрытеній — книгопсчатанія (С. И. § 166), которое сды-1810 знаніе общимъ достояніемъ и создало общественное мивніе.

§ 74. Византія и турки. — Въ Византін продолжался застой. политическій и умственный, и она падала съ каждымъ двемъ. Ислогоги (\$ 33) управляли также дурно, вакъ ихъ предшественняви. Народъ нищаль и тупель, темъ более, что и здесь развился феофализма, завъщанный Латинскою выперіей. Оттого юты уже слагался типъ новаго грека, противоположный знаменимъ эллинамъ, --существо забитое, невъжественное, двоеливос и сребролюбивое. Быль забыть и язывь древнихь элливова: его замвинав ново-треческий или "ромайкосъ". Этому почогаза сама византійская интеллигенція, состоявшая изъ духоженства, которое преследовало элинизмъ, какъ источникъ язычества. Въ Византін уже редко кто понималь Гомера; и тогда чогноло много остатвовъ древивишей поэзіи, непонятныхъ для вевыжественных переписчиковь. Лишь вы концу періода стали встраться болбе образованные византійцы, которые принесля вланнизмъ въ Италію. Тогда же возобновлялись спошенія Визавти съ Западомъ; но они не могли припести пользы гревамъ. Туть столвичлись два властолюбія, которыя давно привели въ Разлівленію перввей (\$ 9, 15). Сначала гордая, нетерпимая Вылантія стремилась подчинить себ'в встав славянь и даже

латинянъ; потомъ Римъ, пріобрѣтя могущество, пытался подчинить себѣ русскихъ подъ видомъ церковнаго объединенія. (§ 62). Теперь Византія, чувствуя изнеможеніе, сама обратилась въ Риму и пожелала возсоединенія церквей. Но это привело лишь въ умін, на флорентійскомъ соборѣ (1439): такъ называется нован попытка папства подчинить себѣ восточное православіе, которал привела къ еще большей ненависти между греками и латинянами.

Унивительная роль Византіи уясняется ея несостоятельностью, въ виду новаго и самаго грознаго врага. То были османские или оттоманские тирки. Теснимые татарами, они вышли изъ своихъ закаспійскихъ кочевокъ и уничтожили остатки сельджунской держани (§ 33). Ихъ вождь, Мурадъ, завоеваль Малую Азію и вторгичася въ Европу, благодаря своимъ непобедимымъ янычарамъ, т.-е. "новому войску", состоявшему изъ омусульманеныхъ христіанскихъ мальчивовъ. Бездарные Палеологи, окруженные придворными кознями и феодальными усобидами, и не думали о борьбе съ турками. Мурадъ встретилъ сопротивление только со стороны сербовъ и болгаръ, которыхъ онь победиль (1389) на Косовома Поль, хотя самъ паль, вивств съ сербскимъ царемъ, Лазаремъ. Сынъ Мурада, Баязетъ Молнія, уже осванав Византію, но ее спасла орда татаръ, нахлынувшая изъ вральскихъ степей на Малую Азію, подъ предводительствомъ Тамерлана, потомка Чингисхана (§ 33). Тамерланъ уже усправ захватить Индостанъ и разрушить господство татаръ въ Россін. Онъ разбиль Баязета, но вскоръ умеръ-и татары нечезли безследно, а турки продолжали наступать на Византію. Опять не греки бородись съ османліями, а славяне да венгерцы. Воевода трансильванскій, Гуніать, въ союзъ съ польскимъ вородемъ Владисладомъ, далъ имъ решительную битву подъ Варной, но быль разбить (1444). Тогда султань Макометь II покончиль съ Византіей, хотя она долго сопротивлялась, благодаря храброму императору Константину, который погибъ на ствиахъ своей навшей столици (1453).

§ 75. Южные славяне и румыны. — Византія сама помогла туркамъ своею политикой относительно славянъ. Греческіе императоры опасались свёжихъ силъ славянскихъ и старались разлагать ихъ: они не давали славянамъ эллинскаго просвёщенія и стремились подчинить ихъ фанаріотамъ (§ 17) и своему патріарху. Въ то же время феодализмъ переходилъ изъ Византін въ славянамъ, ослабляя ихъ смугами. Наконецъ, Византія старалась задобрить османліевъ, къ вогорымъ высазывала

штауфеновъ (§ 33). Ихъ даровитий вородь, Оттокат II, возстановиль монархизмъ, поддержаль города и такъ увеличиль вазну, что на Западъ его называли "Золотымъ Королемъ"; славяне же звали его "Жельзныкъ" за его побъды. Отговаръ отнялъ у нвицевъ почти всю Австрійскую марку (§ 10) и, помогая подявамъ, ходилъ на пруссовъ, гле построилъ Королевецъ (Кёнигсбергъ). Нъиды предложили ему императорскую ворону; но онъ отказался—и тогда быль ивбрань Рудольфъ Габсбурикій, который уничтожиль его. Съ техъ поръ началось паденіе чеховъ. Оволо 1300 г. вымеръ родъ Премыславичей (§ 5), и на ихъ престоль утвердились намецкіе Габсбурги: королевство Богемія стало провинцией Ипменкой имперіи. Папство нагув не имвло такого сильнаго вліянія, какъ здёсь; нёмецкій языкъ сталь господствовать не только въ кавенныхъ бумагахъ, но даже въ литературъ и частной жизни высшихъ влассовъ. Но зато, подъ западнымъ вліяніемъ, страна разбогатівла и просвіщалась. Габсбурги даже повровительствоваля ей, стараясь опираться на чеховь въ своей борьб съ имперскими феодалами. Особенно много сделаль для чеховь императорь Карло IV, основавній вь Прагв университеть (1348), котораго еще не было въ Германін. Німцы должны были обучаться въ Прагі, куда молодежь прівзжала за наукой и изъ другихъ странъ Европы. Кром в того, чехи вывли вліяніе на поляковъ и были руководителями и учителями всёхъ западныхъ славянъ.

Оттого съ Карда IV у нихъ зародилось сознаніе своей народноств, началось національное движенів. Въ Прага было возстановлено славянское богослужение. Вознивли проповеди на славянскомъ языкъ; и онъ были направлены противъ папства, подъ вліянісмъ сочиненій англійскаго богослова, Виклефа (С. И. § 133). Появилась стихотворная Далимилова хроника, проникнутая ненавистью бъ нъмцамъ, и полобныя же сочиненія философа, Оомы Щитнаго. Чехи стали вспоминать свое первоначальное, восточное христіанство, съ его роднымъ язывомъ и съ причастіемъ подъ обоими видами. Выразителемъ національнаго возрожденія явился сывъ крестьянина, Янъ Гусь, профессоръ пражскаго университета. За него сталъ народъ, требуя искоренения всего нъмецкаго, католическаго и феодальнаго: чехи начали причащаться у него изъ чаши. Нъмпы и пана провляли "ересь" Гуса и сожгли его на констанцкомъ соборъ (1415). Тогда поднялся весь чешскій народь — и начались суситскій войны съ Німецвою винеріей. Онв длились 15 леть, причемъ погибла 1/2 населенія нами. Оттого въ 1459 г. Сербія была обращена въ турецкую область, а затімь турки захватили и часть Босній и Герцеговины, принадлежавшую сербамь. Изь южныхъ славянъ одни черногорим сохранили независимость, благодаря своимъ неприступнымъ ущельямъ. У нихъ еще при Душані образовалось собственное Зетское килисство (по р. Зеті), которое управлялось своими "господарими" изъ рода Черносвичей, родственнаго Неманичамъ. Этотъ родъ, который завелъ первую у южныхъ славянъ типографію, гді былъ напечатанъ кирилицей "Осмогласникъ", успішно боролся съ турками до самаго своего прекращенія (1516). Послі него господарство перешло, по избранію, къ "влядыкъ" Рувиму и его наслідникамъ, т.-е. водворилась оеократін.

Тогда господство туровъ воснулось и румыма, судьба воторыхъ связана съ сдавянами, по ихъ географическому положенію. Румыны гордатся своимъ происхожденіемъ отъ римсвихъ колонистовъ, поселенныхъ императоромъ Траяномъ (100 л. по Р. Х.) въ вып'вшией Трансильвапін, Валахін, Моздавін и Бессарабін. Это — романская нація, но съ примасью венгровь, грековь, турокь, въ особенности же славань, что отразилось и на румынскомъ языкв датипскаго кория. Много румынъ перешло и на югъ, за Дунай, вивств съ болгарами, гдв они живуть разсвянно и теперь, подъименемъ куцовлахов и цинцара. Главное же ядро пацін долго жило независнию въ горахъ Трансильванін, укрываясь тамъ отъ набёговъ кочевинковъ, приходившихъ съ востока, а также отъ папскихъ пратязаній: опо испов'ядовало греческое православіе. Испугавшись татаръ Батыя, румыны вышли оттуда (1240), предводимые фамиліей Басараба, и устроили вняжество Валалію. Другая партія основала вскор'в княжество Момдавію (съ Бессарабіей), среди вумановъ и ногаевъ. Но ок. 1400 г. Валахія, а за нею и Молдавія, стали вассалами туровъ. Государство у румынъ было аристократическое, какъ въ Польшев. Господарь или воевода избирался "боярами", которымъ принадлежала почти вся земля. Остальной народъ состояль изъ рабовь и крипостныхъ, да было немного врендаторовъ боярскихъ земель. Средняго. городскаго сословія вовсе не было.

§ 76. Чехи.—Въ исторіи западныхъ славниъ часть этого періода была лучшею порой. Около 1250 г. у чеховъ прекратились усобицы, и они хорошо воспользовались "великимъ междо-усобіемъ" въ Германіи, наставшимъ послів погибели Гогев-

штауфеновь (§ 33). Ихъ даровитий вороль, Оттокира II, возстановиль монархизмъ, поддержаль города и такъ увеличив вазит, что ва Западв его называли "Золотымъ Королемъ"; славяне же у акинто адванить ченей вы ото побран. Оттоварь отникь у нъмдевъ почти всю Австрійскую марку (§ 10) и, номогая подинамъ, ходилъ на пруссовъ, гдв построиль Королевеца (Кённгсбергъ). Ивицы предложили ему ниператорскую ворону; но онъ отказался — в тогда быль набрапь Рудольфъ Габсбургскій, который уничтожиль его. Съ техъ поръ началось надение чеховъ. Около 1300 г. вимеръ родъ Премыславичей (§ 5), и на нхъ престоль утвердились ивмецкіе Габсбурги: королевство Бонемія стало провинціей Ивмецкой имперіи. Панство нигув пе нивло такого сильнаго вліянія, какъ здесь; пемецкій языкъ сталъ госполствовать не только въ вазенныхъ бумагахъ, но даже въ литературъ и частной жизни высшихъ влассовъ. Но зато, подъ западнымъ влінніемъ, страна разбогатела и просвещалась. Габсбурги даже покровительствовали ей, стараясь опираться на чеховъ въ своей борьбъ съ имперскими феодалами. Особенно много сувлаль для чеховъ императоръ Карля IV, основавшій вь Прагь университеть (1348), котораго еще не было въ Германін. Німпы должны были обучаться въ Прагів, куда молодемь прівзжала за наукой и изъ другихъ странъ Европы. Кром'я того, чехи им'яли вліяніе на полявовъ и были руководителами и учителями всёхъ западныхъ славянъ.

Оттого съ Карда IV у нихъ зародилось сознаніе своей народности, началось национальное доижение. Въ Прагв было возстановзево славанское богослужение. Вознивли проповеди на славянскомъ взикъ; и онъ были направлены противъ папства, подъ вліяніемъ сочивеній англійскаго богослова, Виклефа (С. И. § 133). Появилась стяхотворная Далимилова хроника, проникнутая ненавистью въ вімпанъ, и подобныя же сочиненія философа, Ооми Щитнаго. чета стали вспоминать свое первоначальное, восточное христипство, съ его роднымъ язывомъ и съ причастіемъ подъ обовин видами. Выразителемъ національнаго воврожденія явился сияв врестьянина, Яна Гуса, профессорь пражеваго университега. За него сталъ народъ, требул искоренения всего ивмецкаго, католическаго и феодальнаго: чехи начали причащаться у цего изъ чаши. Нънцы и папа проклали "ересь" Гуса и сожин его на констанцкомъ соборв (1415). Тогда поднялся весь четскій народъ — в начались туситскія войны съ Ивнецкою выперіей. Онв длились 15 леть, причемъ погибля 1/2 населенія

Чехів в были истреблены 100-тысячныя армін, присланныя многими католическими державами. Но гуситы распались на двь партін — умеренных вин "чашниковь", которые готовы были примириться, только съ сохраненіемъ причастія подъ двумя видами, и врайнихъ или "таборитовъ", которые не только отвергали папство, но и всв обряды, жили по ветхозавътному и даже имван общее имущество. Чашники сложили оружіе, когла табориты еще ходили на измисевъ до Баваріи и Бранденбурга. Навонецъ, замирились и табориты; только часть ихъ соблюдаеть свое ученіе до сихъ поръ, подъ именемъ чешскихъ и моравских братьевь и гернитеровь, отвергающих всякое пролитіе врови. Чашинви сохранялись недолго: большинство ихъ обратилось въ протестантизмъ, остальные возвратились въ католичество. Гуситское движение доставило чехамъ невоторую самостоятельность. Высшія сословія начали говорить по-чешски. Вскор'в чехи возстановили свое старое избирательное право; и воролями у нихъ становились уже не ивмецвіе императоры, а частью польскіе короли, частью собственные правители. Изъ последнихъ самымъ замечательнымъ быль Юрій Подобрада, набранный въ 1458 г. Это быль умный и стойкій патріоть, утвердившій въ Чехів конституціонную монархию, на подобіе англійской. Его царствованіе было лучшею порой въ исторін чеховъ. Юрія почитали иновемные государи, а измим хотели сделать его своимъ императоромъ.

§ 77. Поляки. — Описываемый періодъ весьма важенъ въ исторіи Польши. Здівсь вторая подовина 13-го в. была еще наполнена последними усобицами: но 14-й в. быль одною изъ дучшихъ эпохъ, ознаменованною внутренними преобразованіями при Владиславы Локоткъ и его сыв'в, Казимірт III Великомъ. Тогда Цольша снова стала единымъ государствомъ и возвратила свой королевскій титуль. Она освободилась оть подчиненія пацству, пользуясь его наденіемъ, и пріобраза Червонную Русь. Тогда же возвысилась воролевская власть. Казиміръ (ок. 1350) занимался внутренними преобразованіями, стараясь утверанть самодержавіе. Онъ подчиниль себів духовенство и упичтожнав старыхъ, удельныхъ воеводъ, поставивъ на ихъ место собственныхъ служителей-старость; вотчинная полиція и суды пановъ были замънены королевскеми чиновниками и судами. Было издано писанное законодательство: одинъ законъ и одна монета съ національнымъ орломъ господствовали по всей Польш'в. Лаже нівицы, въ городахъ, обладавшіе выгоднымъ машебурискимь прасомо и судившеся въ Магдебургв, должны были теперь судиться вы воролевских судахъ. Казиніръ даль селамь и городамъ льготы и самоправленіе, защищаль кріпостныхь, позволяя имъ свободно переходить отъ дурного помещика из хорошему: его прозвали "королемъ хлоповъ". Казиміръ принималъ евреевъ, странъ, и защищаль галицкихъ русскихъ, не тронувъ даже ихъ стараго правленія, такъ что при немъ восточное православіе развивалось, а не падало въ Галицін. Онъ особенно любилъ німцевъ, черезъ которыхъ приходила въ Польшу западная культура: при дворъ у пановъ одъвались и говорили по-нъмеции. Оттого въ Польшъ вознивло иного ремеслъ, и она стала средоточіемъ торговли съверовиада Европы съ юго-востокомъ, богатъя отъ "силадочнаго права". Появилось много городовъ со ствиами, которыя могли сопротивляться и европейскому войску. Даже частныя лица стали строить каменныя здянія, такъ что говорили: "Казиміръ превратиль Польшу изъ деревянной въ каменную". Нёмцы принесли готическій стиль (§ 34), живопись, разьбу, золоченье, образцы которыхъ сохранились въ миніатюрахъ, королевскихъ вечатахъ и церковныхъ поминаньяхъ. Казиміръ положилъ также основание наукв въ Польшв: онъ устроилъ краковский университемь (1364), въ который стекались даже ивиды и чехи. Отгода-то выходили юристы, которые поддерживали власть базнира и замъщали духовенство и пановъ въ управления государствомъ. Но самодержавіе Казиміра было непрочно, поюму что въ началв періода арпстократія слишкомъ утвердивась, подъ вліннісмъ усобицъ. Паны, обладавшіе вотчинами. стивовились гордыми, подражая ивмециимъ феодаламъ, у которахь они заимствовали гербы и титулы. По смерти Казиміра, от стали еще сильнее, такъ какъ родъ Пястовъ (\$ 5) прегратился, а призванный изъ Венгрін Людовика получиль порону по договору, расширавшему права нановъ. Умирая, Люмынкь даль права даже шляхть за признаніе короны за его ючерью, Ядошой: у поляковъ женщина не имбла права насидства даже въ частномъ быту. Въ 1386 г. паны заставили Ядвигу выйти замужь за Ямелла литовского.

§ 78. Велиное иняжество Литовское. Гедиминъ. — Тогда Литва (§ 8) была уже сильнымъ веливимъ вияжествомъ. Переходъ отъродового быта въ государственному совершился здёсь изъ потребности противостоять сильнымъ сосёдямъ — русскимъ и иём-дамъ. Литовцы уже давно платили дань виязъямъ полоцвимъ и

волинскимъ, по мере усиленія этихъ уделовъ. При Романе волинскомъ они даже подверглись сильнымъ угиетеніямъ (\$ 55) Но около 1200 г. слабъвшіе въ удільных усобицах полоцкіе князья стали брать ихъ въ себв на помощь и пріучать къ войню. Съ техъ поръ литовцы начали нанадать на своихъ соседей, не исключая самихъ полочанъ. Падепіе Кіева, а затімь вторженіе татарь на Русь развивало ниъ руки. У нихъ, среди множества старшинъ, выдвинулось четверо впязьковъ, и подлѣ нихъ образовалась сильная дружина -- бояре-вотчипинки, обязанные военною службой. Однив изв нихв, Миноосия, уже построиль себв столицу Новогродома, на русской земль, а его родственники сильли въ Смоленскі, Полоцкі (§ 54) и Витебскі (ок. 1250). Лютий, вавъ волкъ, и хитрый, какъ лисица. Миндовгъ перебилъ своихъ родственнивовъ и сталъ велинимъ килземъ всей Литвы. Но ифкоторыя изъ его жертвъ успъли бъжать и привели противъ него пъмцевъ и Данила Романовича (\$\$ 55, 56). Миндовгъ отделался темъ, что крестился у нихъ, хотя продолжалъ приносить жертвы своимъ идоламъ. Напа тавъ обрадовался этому, что даже повелёль магистру меченосцевь венчать его воролевскою вороной. Затемъ Миндовгъ примирнася съ Данилой, выдавъ свою дочь ва его сына, Шварма, и уступивъ ему влочевъ земли по сосъдству съ ятвягами, который навлекъ на русскаго внязя вражду этихъ разбойниковъ и поставилъ его въ зависимое отношение въ Литвъ. Заручившись помощью русскихъ съ этой сторовы и ваключивъ союзъ съ новгородскимъ княземъ, Александромъ Невскимъ, Миндонгъ отрекся отъ христіанства, разбилъ измецкихъ рыцарей и сжегь ихъ иленинковъ въ честь своимъ идоламъ. Онъ уже считалъ себи выше всихъ на свить, какъ вдругь наль жертвой паціональной, азыческой партін, которая гивздилась въ Жмуди (§ 8). По приближенные Миндовга призвали сына его, Войшелка. При жизни отда, Войшелвъ быль назначень вняземь Новогродка. Здёсь онь совсёмь обрусвяв: обратился въ христіанство, построиль монастырь, самъ постригся въ монахи, даже собирался съдздить на Аоонъ; его усыновиль волынскій князь, а онь самь усыповиль Швариа. Посяв убіенія Миндовга, Войшелкъ явился въ Литви и быль признанъ кназемъ. Онъ сбросилъ съ себя монашескую одежду н ревностно принядся за правленіе, какъ за божеское назначеніе. Но затемъ вдругь снова ушель въ свой любимый монастырь, а Литву отдаль Шварну. Такъ проникло въ Литву русское, христіанское вліяніе; но не надолго. Швариъ вскор'в умерь съ татарами. Онъ отправляль дружелюбныя посольства въ вхъ хану, возстановляя его противъ Москвы, и пользовался въ своихъ походахъ ихъ ордой, занимавшей почти независимо оть хана, Подолю, которая называлась раньше Понивьемъ, разстильное по долинама между Бугома и Дивстрома. Затвив Ольгердъ захватилъ Подолію, вытеснивъ орду на югъ, въ Крыму. Онъ овладълъ тавже вняжествами Черниговскима и Съверскима; и тогда легво подчинился ему самый Кісев, гдв татары ставили какихъ-то безевстныхъ русскихъ князьвовъ подъ надворомъ своихъ военачальниковъ. Наконецъ, Ольгердъ отстояль права Литвы на Волинь, после упорной борьбы съ Польщей. Такъ онъ объединить всю юго-западную Русь; и литовцы стали совевиъ сливаться съ русскими. Литва стала походить на Москву. по своему политическому и общественному строю: ея "рада" быль сволюмъ съ нашей боярской думы. Самъ Ольгердъ женился на тверской княжив. Десять изъ его 12 сыяовей были крещены въ православін. Его родственниви владели землями и княжествами на Руси, совстив обрустин, приняли восточное православіе; даже при дворъ веливовнижескомъ, при смив Ольгерда, господствовали обычан и язывъ Руси.

По смерти Ольгерда, верный Кестугь призналь великимъ княземъ сина его, Яземи, который также участноваль въ походахъ отда и дрался рядомъ съ своимъ товарищемъ, Вимостома, сынома Кестуга. Ягелло была груба, ланива, скрытенъ и трусливъ. Онъ ничего не дълалъ и подчинялся любимцамъ, во главв которыхъ стоялъ бывшій рабъ, свирвный Войчылла. По совъту Войдылла, Ягелло осоюзился съ измуами и отняль земли у своихъ родственнивовъ, которые разовжались изъ Литвы и отчасти поступили на службу въ мосновскому внязю. Одинъ старый Кестуть предупредиль своего племянника: онъ внезапно напаль на Вильпу, повъсилъ Войдылла, а Ягелла сослаль въ Витебскъ. Но вскорв Ягелло удавиль его у себя на пиру. Витовта же, друга своего детсгва, онъ посадиль нь тюрьму. Но Витовть, спасенный своею женой, бъжаль въ нъмдамъ и даже приняль ватоличество. Онъ привель рыцарей въ Литву, въ то самое время, когда союзники Ягелла, татары, были поражены носквичами. Литва погибала; но вдругъ обстоительства приняли другой обороть. Игелло даль Витовту много земель-и тотъ переменилъ католичество на православіе и началь, вибств съ Ягелломь, громить въмецкій орденъ. Вследъ затемъ произошло событіе, которое должно было

совсемъ погубнть этоть ордень: великое киличество липовское соединилось св польскима королевствома посредствомъ брака Ягелла съ Ядингой (\$ 77). Это соединение было необходимо: оттого династія Ягеллоновъ правила обонин государствами около 200 леть. Польша и Литва только виесте моган справиться съ таким врагами, вакъ немецкій орденъ, татары и Москва. Ихъ соединение тотчасъ же решнию 100-летнюю борьбу немповъ съ славниствомъ у устьевъ Вислы: на полв Грюнеальда (1410) рицари была разбиты и оставили 40.000 груповъ. Съ тахъ норъ Тевтонскій ордена стала надать и не смель трогать Польшу. Надъясь на свою соединенную силу, поляви и литовци выступили даже противь татаръ; но ханъ Едигей нанесъ имъ сильное поражение при Ворскию. Тогда соединение Польши съ Литвой было далоко не прочно. Литва только при Игелли приняда ватолицизмъ и еще сочувствовала восточному православію: многіе литовскіе бояре или "внязья" имвли земли въ Подолім и на Волыни и родинянсь съ русскими. Въ Литве не было шлякти, которая тогла усиливалась въ Польше; а литовские князья не доверяли полявамъ, которые презрательно смотрели на нихъ съ высоты своего западнаго образованія. Отгого тотчась по вопаренів Ягелла въ Польше, даровитый и честолюбивый Витовть сталь независимимъ веливимъ каяземъ литовскимъ и даже враждовалъ съ своимъ двоюроднимъ братомъ, Но нужда, безсилје и общје враги заставляли эти два государства соединяться плотиве; въ 1413 г. была завлючена унія от Городать, въ силу которой по смерти Игелла и Витовта Польша и Литва должны были нивть одного государя; литовскіе виязья получили права польскихъ паповъ; нольское правление было введено въ Литвъ. Но и послъ городельской уніи Витовть старался стать независимымъ и даже пріобрести титуль литовскаго ворози, съ помощью ивменкаго императора. Такъ, въ 13-15 вв. Лятва и Польша, соединившись выжеть, достиган высшаго могущества в остановния наподъ своего главнаго врага съ вапада, немповъ. Этимъ оне были много обязаны тому стеснятельному положению, въ воторомъ находился тогда ихъ сильный врагь съ востока — русскіе. Надъ Русью тяготфло татарское иго.

§ 80. Татары. — Въ 1224 г. подвиги Удалаго были остановлены (§ 53) еще не виданными на Руси полудиварями татарами или, какъ они сами называли себи, монголами (§ 2), "храбрецами". Татары жили въ степи Гоби и въ Алтайскихъ горахъ родовымъ бытомъ, распадалсь на множество ормъ, сь татарами. Онъ отправляль дружелюбныя посольства въ нкъ кану, возстановияя его противъ Москви, и пользовался въ своихъ походахъ вхъ ордой, занимавшей почти независимо оть хана, Подолію, которая навывалась раньше Понизьемъ, разстилансь по долинаиз между Бугомъ и Дивстромъ. Затвиъ Ольгердь захватиль Подолію, вытеснявь орду на югь, въ Криму. Онъ овладель тавже внижествами Черниговскими и Стоерскими; • тогда дегво подчинился ему самый Кісов, гдв татары ставиля чакихъ-то безв'ястныхъ русскихъ князьковъ подъ надворомъ своихъ военачальниковъ. Навонецъ, Ольгердъ отстоилъ прака Інтвы на Волынь, после упорной борьбы съ Польшей. Такъ овъ объединилъ всю юго-западную Русь; и литовцы стали сосвив сливаться съ руссвими. Литва стала походить на Москву, по своему политическому и общественному строю: ея "рада" била сколкомъ съ нашей болрской думы. Самъ Ольгердъ женился за перской вняжив. Десять изъ его 12 сыновей были врещены в православія. Его родственники владели землями в княжествами ва Гуси, совебыть обрусван, приняли восточное православіе; иже при дворъ веливовняжескомъ, при сынъ Ольгерда, господстипрали обычан и языкъ Руси.

По смерти Ольгерда, върный Кестуть призналь ведикимъ вызвень сына его, Ягелла, который также участвоваль въ потогать отца и дрался рядомъ съ своимъ товарищемъ, Вимимома, синомъ Кестуга. Ягелло быль грубъ, ленивъ, свритик и трусливъ. Опъ ничего не дълалъ и подчинался любимцамь, во главъ воторыхъ стояль бывшій рабъ, свиръпый Войчило. По совъту Войдылла, Ягелло осоюзился съ нъмцами и глиять земли у своихъ родственниковъ, которые разбижалась язь Литвы и отчасти поступили на службу въ московскому виняю. Одинъ старый Кестутъ предупредилъ своего илечанива: онъ внезапно напаль на Вильну, повъсиль Войили, а Ягелла сослаль въ Витебскъ. Но вскоръ Игелло удавил его у себя на пиру. Витовта же, друга своего датства, онь посадиль въ тюрьму. Но Витовть, спасенный своею женой, биль въ вимпамъ и даже приняль католичество. Онь привы рыцарей въ Литву, въ то самое время, когда союзниви Мелла, татары, были поражены москвичами. Литва погибала; во варугь обстоятельства приняли другой обороть. Игелло даль виовту много земель-и тоть перемениль ватоличество на православіе и началь, вывств съ Ягелломь, громить ввиецвій ормав. Всявдь затвив произопило событие, которое должно было

носили лукъ, колчанъ со стрелами, топоръ и арканъ; у богатыхъ были, сверхъ того, вривыя сабли, шлемы и брони или нанцыри; вногда вся лошадь убиралась въ кожаный панцырь 1). Войско состояло только изъ конницы, и потому поразительна была быстрота его походовъ. Оно раздвлялось на десятви, сотин в тысячи: рать въ 10,000 называлась тьмой, сторожевой отрядъ-карациомъ. Дисциплина у татаръ была самая строгая: если хоть одинь изъ десятва дрался храбро, а остальные бъжали, то ихъ казнили. Но всемъ бъжать дояволалось: даже было правиломъ-какъ только пепріятель выдерживаль первый натискъ, тотчасъ всемъ скакать вразсыпную. Военное искусство татаръ было значительно по тому времени. Впереди шелъ авангардъ разведчиковъ. Встретится река-пераправляются на бироющил или кожаных в мешкахъ, наполненных пожитками и привазанныхъ въ хвосту лошади. На порожнихъ коней сажали чучель, чтобы вазалось побольше войска. Рукопашнаго боя татары не любили. Часто они нарочно обращались въ бътство, чтобы завлечь непріятеля въ засаду. Они искусно делали подвопы, отводяли или напускали воду, строили украпленные лагери, мастерски и упорно осаждали города. Татары начинали съ оврестныхъ селъ, воторыя зажигали, а плинныхъ гнали въ городу, нагрузивъ ихъ травой, землей, дровами, камиями, и заставляли ихъ рыть рвы и канавы; отсталыхъ приколачивали. Затымь ставили метательныя машины и бросали на врыши домовъ греческій огонь и жиръ убитыхъ людей. Взявъ городъ, избивали всёхъ жителей, вроив мастеровыхъ. Встретивъ сильную врепость, предлагали защитникамъ пощаду; а когда тв отворяли ворота, ихъ всвхъ избивали.

<sup>1)</sup> Нашь рисуновь изображаеть татарскаго вонна вы нолном вооруженів. Кольчуга состоить изъ густо насаженныхь толетихь желёзнихь колець, верёдко изувращеннихь узорчаго. Изь нихь же едблана шанка, которая вногда замённявсь неглубовань личнъ шленомы, а также наушники в насатыльникь или "бармица". На груда сверкь кольчуга прекразялись стальния дощечки, испесинима арабскими изрочениями. Изъ такжах же пластинокь состояли "наручи" и "наполёнки", сирфаленима на колёнихъ толстими блихами. Изъ-подъ поручий выходили пертатки — сверку вав медкихъ колечекъ, спвау кожаныя съ нагкой, густо простеглиной подклаткой. Хорошо выкованная сфакра крёнко насажена на прочное древко, руколтка котораго часто украшалась рёзьбой. Легкая сабля, также корошаго достоинства, напоминаетъ видокъ тервесскія шашкв. Нашъ рисуновь свять съ пооруженія, принадзежништо царско-сельскому музею. Въ настоящее аремя опо хранится въ дринтажь, из Восточной заль Отдъленія среднихъ віковъ и эпохи Возрожденія. Такж же находится иного тругихъ полобныхъ образдовъ, а также татарское оружіс—лукъ, стрёли, колчами, налицы, топоры и т. д.



Татары не быля опасны, пова восивли въ родовомъ быту. Но время отъ времени ивкоторыя ихъ части соединалясь подъ властью одного вождя, селмиаго хана. Тогда образовывалось ванъ бы кочующее государство, воторое устремлялось на завоеванія. Тавъ случилось незадолго до Р. Х., когда татары наложили дань на Китай. Лівть 300 спустя послів Р. Х., они появились въ Европів, сначала подъ видомъ гунновъ, потомъ другихъ вочевниковъ и, наконецъ, половцовъ (§§ 7, 39). Оволо 1200 г. въ монгольскомъ племени произошелъ новый перевороть. Одинъ родовой внязевъ, свирёный, самоувіренний, суевірный, но разсчетливый, воздержный и умівшій выбирать помощниковъ, Темучимъ.



Великій ханъ и братья Поло.

соединилъ многія орды, сваривши ихъ хановъ въ котлахъ. Почти всв татары подчинились Темучину и образовали сильное государство, которое стало быстро развиваться, благодаря тому, что победители подчинились вліянію завоеванныхъ ими уйгуровъ, одного изъ самыхъ образованныхъ турецвихъ народовъ у Байкала. Темучинъ принялъ титулъ Чингисхана — "веливаго хана", поселился въ столице уйгуровъ, блестящемъ Каракорумъ, и издалъ "Ясу" — внигу закововъ, воторая вводила строгій поридокъ и единство между орзами: у него всё подданные были перечислены, и нивто не смёлъ профажать по его стране безъ паспорта 1). Чингисханъ решилъ, что какъ солице одно на небъ,

<sup>1)</sup> Представленное здась изображение неликаго кана, снабжающаго венеціавских кунцова. братьевь Поло, золотою дощечкой для пройзда по его аладанняма,

такъ долженъ бить и одинъ владика на всей земль. Онъ наяваль себя "бичемъ Божіннъ" и сталь все истреблять, что ни попадалось подъ руку: онъ перебнаъ десятки милліоновъ людей в разрушнав прамя богатые и образованцыя парства. Народы приходиля въ такой ужасъ, что ихъ богатыри припадали къ землъ, и татарки рубили имъ головы безпрепитственно. Чингисханъ прежде всего наложиль дань на витайцевь, потомъ бросился на Хосарезма (Бухара), - одно изъ самыхъ богатыхъ царствъ Ностова, бывшее притомъ средоточіемъ арабскаго просвещения. Разрушивъ Ховарезмъ до тла пелимъ потопомъ жестовостей", по словань очевницевь. Чингисхань послаль своихъ сыновей завоевывать Персію до самаго Инда, а одинъ отрядъ, подъ начальствомъ Субудая-багадура (богатыря), отправиль на свверъ. Субудай опустошнать Грузію я черезъ Дербентскіе Ворота провыва въ южно-русскую степь. Она разгромила подовцовъ, которые бросились въ русскимъ за помощью.

§ 81. Нашествіе татаръ на Европу.— При первомъ нападенін на татарь, русскіе потерпили безпримирное пораженіе (1224) при р. Калкъ. Сначала быль уничтоженъ передовой отрядъ Удалого (§ 53), потомъ была разсияна остальная русская сила; погибли и последніе богатыри — Александра Поповича съ 70 товарищами. Почти всф виязья, участвовавшие въ бою, быле перебеты; а вто попаль въ плвиъ, тоть быль раздавленъ досвами, на воторыхъ татары усвлись объдать. Затемъ врагъ двинулся на ближайшіе русскіе города. Жители виходили съ врестами и хлебомъ-солью, но все были перебиты. Вдругъ татары повернули назадъ и пропали въ глубина взіатскихъ степей: не знаемъ, говоритъ латописецъ, отвуда приходили на насъ эти элме татары и куда они двиались". Русскіе начали поправляться. Они забыли и думать о свиреныхъ вочевникахъ, какъ вдругъ, черезъ 13 летъ, снова явились татары, -- и Русь должна была надолго полчиниться монгольскоми мгу.

Но разрушенін Ховарезма, Чингисханъ возвратился домой, чтобы родина видёла его во всемъ величін. Затёмъ онъ бросился въ Китай, гдё и умеръ въ горныхъ тёснинахъ. Родичи и богатыри тайно увезли прахъ великаго хана на родину, убивая по дорог'в всёхъ встречныхъ. Тамъ его сожгли подъ могучимъ деревомъ, по назначенію самого повойника, и убили много рабовъ, де-

ваято изъ жиніатюри 14 ивив, которою украшено путешествіе Марка Поло въ Караворумъ, написанное въ 1298 г.

випъ в коней, чтобы оне служиле ему на томъ светв. Чингисханъ раздёлилъ свое царство между своими сыновьями: старшему, Джерен, достался Кипчака, вакъ называли татары степи въ съверо-западу отъ Каспійскаго м. или южную Россію. Но чтобы сохранить единство, Чингисханъ завъщаль своимъ дътямъ повиноваться "великому хану", вакого выбереть народъ. Быль набрань младшій изь нихь, Учедей. Около 10 л. братья повиновались ему и вибств совершали походы. Татары захватили Китай, которымъ владели около 100 л., впрочемъ совертенно поддавшись его культуръ. Затъмъ они подчинили себъ всю Переднюю Авію, и Угедей сидівль въ своемъ роскошномъ Караворумф, уже какъ пышный восточный султанъ: онъ быль окружень тысячью китайскихь перемоній и толной мандариновъ, магометанскихъ ученыхъ, художниковъ и ремесленниковъ. утопаль въ роскоши, предавался наслажденіямъ, въ особенности пьянству. Угедей уже задумаль образовать всемірную державу и повельть своему племяннику, Батыю (сыпу умершаго Джучи). двинуться изъ Кипчака далее на западъ.

Батый поднялся съ 300.000 татаръ и прежде всего разрушилъ Великіе Болгары (§ 7) 1) и разсвялъ волжскихъ болгаръ, бъжавщихъ толпами къ Юрію II (§ 53), который охотно поселиль ихъ въ своихъ безлюдныхъ земляхъ. Затъмъ татары двинулись не на югъ, в на свверъ, сявдуя своей охотинчьей поговоркъ: "дичь нужно гнать изъ люсу въ открытое поле". Они вторгнулись въ Рамиское вняжество, требуя десятины отъ всякаго имущества. Князья рязанскіе и муромскіе отвъчали: "когда нивого изъ насъ не останется, тогда все будетъ ваше", и послали въ Юрію II за помощью. Но Юрій не тронулся, думая, что врагъ не доберется до его бологъ и люсовъ. Татары на Гизани показали русскимъ примъръ своей жестокости. Она была выжжена до тла. Жителей жарили, сажали на колъ, медленно произали стрълами: такъ погибли и всъ бояре съ своими внязьями, съ ихъ матерами, женами и дътьми. Затъмъ татары,

<sup>()</sup> Развалини Великих: Вблюра, часть которых: неображена на нашемъ ресунка, расположени въ 126 верстахъ отъ Казани. Это — стани съ обавливнимися сводами, заросшие травой кургави да такъ назинаеман башин Малаго Минарета. Здась и теперь находять иного посточних и монеть, серебрянихъ и издашкъ, а также разныл вещи изъ золота, серебра и броизи—браслети, перстин, серьги, папонки, бляхи, заини, буси, исталическія зеркала и т. под. Всё эти вещи и развалини—пусульнанскаго провехождення и относятся въ 12-иу или къ началу 13-го в.

пользуясь зимнимъ временемъ, разрушили Суздаль, Ростовъ, Ярославль, Москву и самый Владиміръ, гдв избили семейство великаго вназа. Юрій II собиралъ въ это время войска у Волги, на берегахъ р. Сими. Здёсь онъ сразился съ Батмемъ (1238). Татары одолели только своею многочисленностью; самъ Юрій и ифкоторые изъ его родственниковъ пали на поле битвы. Батый двинулся на Новгородъ, но испугался болотъ: уже настала оттепель. Онъ повернулъ на юго-востокъ, въ степь. На дороге его задержалъ Козельска, павшій лишь после замечательнаго



Великіе Болгары.

сопротивленія: татары называли потомъ Козельскъ "злымъ городомъ". Въ слёдующемъ году татары снова двинулись на Русь, но уже на южную, гдф Рюриковичи заводили старыя усобицы даже передъ самымъ приходомъ татаръ, а потомъ убёгали отъ нихъ въ Венгрію. Половцы, съ своимъ Котяномъ (§ 53), также бъжали въ Венгрію, гдф имъ дали землю. Слёдуя за ними, Батый дошелъ до Чернигова, сжегъ его и перебилъ жителей, пощадивъ только епископа. Въ 1240 г. татары обложили Кісвъ, воторый управлялся тысяцвимъ Данилы Романовича (§ 48), Димитріемъ. Они нёсколько дней не могли взять города, хота у нихъ были стёнобитныя орудія, и ихъ

самихъ была такан тьма, что вісвляне не могли слышать собственнаго разговора отъ скрипа ихъ телегъ, ржанья воней и рева верблюдовъ. Последнимъ убежищемъ осажденнихъ били крыши церквей; но оне рухнули подъ ихъ тяжестью. Батий почтиль храбрость Димитрія, раненаго на ствиахъ: истребивши віевлянь, онъ сохраниль ему жизнь и возиль его за собой съ почетомъ, пользуясь его совътами. После Кіева, татары началь опустопать Вольнь и Галичь. Жалко стало Димитрію этихъ русскихъ земель-и онъ уговорилъ Батыя убраться въ Венгрію, куда скрылся Данило Романовичь. Татары вступили въ предълы западной Европы, раздъливнись на двъ орды. Одна пошла на Венгрію и въ одно дівто обратила ее въ безлюдную пустыню; отсюда она дълаза набъги на Иллирію и Далмацію, гдв ее остановили хорваты. Другая орда разрушила Кравовъ и дошла до Одера въ Силезіи. Но Западъ было труднве завоевать, чвиъ Россію: побъда надъ нвиецкими рыцарими при Лигница дорого досталась татарамъ. Впрочемъ, они не думали останавливаться. Но прищло изкістіе о смерти Угедея — в татары повернули назадъ, пронеслись, какъ ураганъ, по Богемін и Моравін и возвратились въ Россію. У устьевъ Волги Батый основаль царство Кипчацкой или Золотой Орды. Въ его лицъ династія Джучи образовала въ Россіи независимое монгольское парство, отложившееся отъ Каракорума. То же саблали его розственники въ Китав и Персін.

\$ 82. Судьба татаръ на Руси. Кинчанкая Орда была сильпейшимъ изъ царствъ, на воторыя распалась держава Чингисхана. Въ Персіи и Китав татары продержавись исего леть 100, а въ Россіи - боле 200. Быть можеть, здёсь они парствовали бы еще дольше, если бы ихъ не ослабляли постоянныя междоусобія, которыя происходили отъ двухъ причинъ. 1) Въ Сарав сохранялись пережитки родосого быта, напоминающіе наши удельныя усобицы. Великій хань делиль Орду между своими сыновьями и раздаваль своимь родичамь "улусы" или племена, которыя и назывались по ихъ именамъ. Отсюда образовались своего рода удельные ханы, которые враждовали между собой. Борьба разжигалась придворными кознями, свойственными деспотическимъ правительствамъ. Вскоръ по смерти Батыя, между Джучидами начались кровавыя распри за престоль. По превращения династия Іжучи, въ вонцв 14 в., борьба за ханство приняла особенно общирные размівры. 2) Кипчацкая Орда была слишкомъ велика. Она простиралась отъ Тур-

вестана до визовьемь Дуная. На восток в она сметивалась съ коварезмійцами, на западів — съ остатками половцовъ и другихъ степнявовъ, вочевавшихъ до нея на югь Россін. Въ разныхъ, отдаленныхъ другъ отъ друга, местахъ вырабатывался своеобразный быть. Въ наше время татаринъ кавказскій, казанскій и крымсвій-три различные типа даже по языку. Оттого уже въ вонців 13 в. западные улусы отпали отъ Сарая, подъ начальствомъ Ногая. Впрочемъ, это быль только намевъ на распадение Кипчацкой Орды: по смерти Ногая, его татары снова соединились съ сарайскими; и этимъ объясинется высшан степень силы Кипчацкой Орды, которой она достигла при ханъ Узбекто. Но по смерти Узбева возобновилась вровавая борьба за канство (1340). Тогда началось паденіе Орды. Она объединалась лишь временно, да и то не обладала прежнимъ могуществомъ. Тавъ было при Мамаю; но Димитрій Донской разбиль его, а въ Сарав его низложили съ престола (1380). При его преемникв, Тохтамышть, Орду поразило новое бъдствіе: изъ степей Азів принесся новый ураганъ, въ лице монгода-же, Тамерлана нли Тимура Хромаго, который смяль Тохтамыша (ок. 1450). Вследъ затемъ отъ Кинчацкой Орды совсемъ отпали северные и западные татары, которые образовали два независимых з парства-Казань в Крымъ. Первое основаль Улу-Махметь, бывшій ханомъ въ Сарав, но нагнанный оттуда; начало крымскаго царства принисывають потомку Тохматыша, Али-Гирею. Эти царства значительно пережили Сарайское. Последнее было разрушено Иваномъ III, въ 1480 г., при помощи крымскихъ Гиреевъ, заклатыхъ враговъ Сарая. Казанское царство пало два покозвнія спуста (1552), при Иванв Грозномъ. Тогда же было разрушено Астраханское парство, вознившее-было на развалинахъ Сарайской Орды. Крымское царство исчезло повже всвхъ: его последній кань. Шанинг-Гирей, быль уничтожень при Екатеринь II (1783).

§ 83. Быть татарь. — Золотая Орда представляла редвій примерь кочевого государства. Татары все еще жили въ юртахъ и передвигались зимой въ морю, а летомъ на северо-востокъ, ища лучшихъ пастенщъ. Пережитки родового быта сохранялись только въ крепкомъ строе дворянства, хваставшаго чистотой крови. Но вся Орда была соединена темъ неподвижнымъ государственнимъ нарядомъ, которымъ отличается восточный деспотизмъ: татары приняли его еще при Чингисхане отъ Китал, а отчасти отъ ислама, который былъ введенъ у нихъ около 1250 г. Ядромъ государства быль Сарай или притонъ", на левомъ берегу Ахтубы, у нынфиняго Царева. Здесь находилась самая орда или "станъ", мъстожительство глави татаръ. Въ ней-то обиталь хань, этоть земной богь, по понятіямь татарь. Онь жиль невидимкой, окруженный строжайшимь чиномь, соблюдаемымъ массой царедворцовъ, во главъ которыхъ стояли вонюшій, сокольничій и вазначей. Р'вдко смертному доставалось прападать въ его стонамъ, съ неноврытой головой, босикомъ, нъ распояску, да и то на него навидывали поврывало, чтобы онъ не видълъ лива властителя; а передъ входомъ въ ставву его проводили, для очищенія, между двухъ костровъ. Ханъ влъ на золотъ, нилъ изъ серебра; а вокругъ раздавались пъніе и игра на питръ. Вызажаль онъ-надъ нимъ держали зоптивъ на копъъ. Ханъ выбиралъ женъ себъ и своимъ приближеннымъ изъ всехъ дъвидъ Орды, созываемыхъ на показъ въ опредъленные сроки. Онъ бралъ изъ имущества подданныхъ все, что ни понравится ему; назначаль каждому м'естожительство; казнель и наказываль кого хотель, безь суда. Особенно любиль онь трыесных накажнія, - внуть, плети, пытби, воторыхъ не избъгали ин его жены, ни первые сановники. У татаръ сохранялась, съ ничтожными перемънами, старая Яса (\$80), которая знала только жестовую уголовщину да предписывала рабское повиновение. Холопами передъ ханомъ были не только простые вонны или казаки, но двже обширное дворянство, распадавшееся на много степеней (мураы, беки, уланы, тарханы и др.). Но оно инфло безграничную власть надъ низшимъ классомъ, составляло совътъ подав властителя, было свободно отъ податей, отличалось почетными титулами, собствеиными печатями, гербами и орденами, въ виде золотыхъ, серебряныхъ и деревянныхъ дощечекъ на шев. Дворяне занимали также всв должности: а чиновничество было сильно развито въ Сарав. по витайскому образцу. Помимо кучи придворимхъ сановниконъ. было много воеводъ (темники-начальники "темъ", тысяцвіе, сотниви, десятсвіе, есаулы, атаманы) и до 30 гражданскихъ должностей. Среди последнихъ первое место принадлежало финансовому въдомству; а во главъ его стоили сборщики податей. Духовенство, съ появленіемъ ислама, также стало вграть важную роль. Оно пользовалось почетомъ и свободою оть податей. Муллы были законниками, судьями, врачами. Масса раздёлялясь на свободныхъ холоновъ хана, среди которыхъ было не мало купцовъ и ремесленниковъ, и на рабовъ, которые состояли изъ плънниковъ. Татары соблюдали въротериимость: они не брази даней съ нашего духовенства; въ Сарав христіане жили мирно въ особомъ вварталъ; былъ даже сарайскій енископъ.

Но татары не могли освободиться отъ первобытной грубоств. Она попрежнему проявлялась особенно въ отношени въ къ чужимъ. Участь рабовъ быда невыносима. А Орда смотрвла такъ на всв покоренные народы. Она требовала, чтобы русскіе князья тэдили на поклона ка жану, иногда даже въ Каракорумъ, и привозили богатые дары. Иныхъ изъ нихъ ханы пленяли, жучили и убивали; у другихъ брали сыновей или братьевъ въ заложники; третьихъ принуждали въ многоженству и вровосивсительству. Всв. отъ сановнива до последняго полицейского, брали съ нихъ безбожныя взятии. Погда даже простой татаринь прівзжаль въ повореннымь, онъ вель себя, какъ господинъ - развратничалъ, все бралъ, всехъ билъ. Татары какъ бы сговорились вносить правственное растление средв русскихъ: повятие о божескомъ и безбожномъ, о добръ и вав замвиялось ярлыками или указами хана о дозволенномъ и недозводенномъ. Русскіе должны была еще выходить на войну, по первому призыву кана, и платить дани. Подати были безчислениы и тяжин: въ нихъ-то проявлялось, главнымъ образомъ. "монгольское нго". Обывновенною данью или ясакома была десятина со всего, даже съ юношей и дівнцъ, которыхъ обращали въ рабство. Затемъ брази пошлину со всякихъ промысловъ и занатій и требовали подводъ и корма для служителей кана, а также даровь, поминовъ и проч. Татарскія подати были тамъ невыносимве, что сборщиви действовали безотчетно и сами наживались безбожно: они и назывались баскаками, т. е. притвенителями". Жители прятали, что у нихъ было, въ землю, а сами бъжали въ лъса: отсюда изобиліе владовъ на Руси. Но басвавъ настигалъ несчастныхъ съ толной свиреныхъ татаръ и вымучивалъ у нихъ дани: у нищихъ брали дътей. Малейшее ослушание приводило къ погибели целия деревин и города: баскакъ жаловался въ Орде - и отгула присылались отрады съ привазаніемъ все опустошать. Сборъ податей быль темъ более тажель, что нередво онъ отдавался на откупа азіатскимъ вупдамъ. Чтобы знать, съ вого брать, при поворенін страны прежде всего присылались изъ Сарая численинки, которые производили первое опустошение: они переписывали всёхъ людей, начиная съ 10-летияго возраста, вроме женщинь. Русскіе впервые вздохнули свободно, когда ихъ князьямъ разрешено было самимъ доставлять дань въ Сарай или, выходы".

8 84. Следствія татарщины. — Татары не могли нифть прямого бытовато вліянія на Россію, по тремъ причинамъ. 1) Они стояли гораздо няже русскихъ по образованію и развитію; а только висшій быть воздійствуєть на визшій. 2) Татары были въротерпимы, уважали христіанство и даже щадили духовенство: они не подрываля основы русскаго быта, религін, съ воторою была связана письменность и вообще просвъщение нашихъ предвовъ. 3) Татары жили особиявомъ въ своей Орде: они не разсанвались среди руссвихъ и не вступали въ бравъ съ ними. Оттого въ руссвимъ не перешло ни одного татарскаго обычая в ни одной песни степняковъ. Напротивъ, наши песни, также какъ пословицы ("незваный гость хуже татарина" и др.) и вся наша письменность того времени, дышать ненавистью еж, поганой татарщинь", въ "алой татарвь", насланной богомъ на Русь, какъ испытаніе за ен грахи; а это свидательствуеть о непривосновенности русской народности, о цельности ея быта. Терема и кнуть перешли въ намъ не отъ татаръ: женщина пользовалась у татаръ сравнительною свободой и извъстнымъ почетомъ, а наши раннія пісни доказывають, что теремная жизнь существовала до татаръ: телесных наказавія перешли въ намъ изъ Византін и были закрвплены западнымъ феодальнымъ влінніемъ; слово же "внутъ" скандинавское (\$ 26). Въ нашъ явывъ вошло весьма мало татарскихъ словъ-алмынг, алый, арбуза, аршинг, атаманг, базарг, балыкг, деныа, есацля, кабакг, казакг, казна, карауль, карій, кирпичь, колпакь, коптика, сундукь, тюфяка, халата, чемодана, чепрака, ярлыка и немногія др. Нівоторыя уже давно вышли изъ употребленія - калима (кошель), улусь (удёль), шерть (присяга) и проч. Въ бытовомъ отношения татары могли имъть тольво восвенное, а именно отрицательное влінніе. Опустошенія, производимыя баскавами, разрушали хозяйство жителей и загоняли ихъ въ трущобы. Съ другой стороны, русскіе князьи должны были заботиться прежде всего о собраніи силь для сверженія нга, а не о просвіщенін народа. Вследствие этихъ двухъ причинъ, явился застой въ развитін русскихъ. Успахи просващенія остановились. Удольный періодь образованите монгольскаго. Точно также должны были огрубъть правы, но лишь вследствие того, что татары поддерживали нашу первобытную грубость и способствовали замень нравственныхъ понятій холопствомъ.

Гораздо важиве пряжыя политическія слідствія татарщины. 1) Въ управленіе, особенно финансовое, вошло много восточнаго. Сверкъ того, заврънвиось, развилось все, что было восточнаго въ перешедших въ намъ византійскихъ законахъ. 2) Нашествіе татарь окончательно разорвало связь между спверо-восточною и юго-западною Русью, которая уже начала нарушаться передъ твив. Татарщина тяготвла главными образоми надъ Владиміромъ, Москвой и сосъдними съ ними вняжествами. Юго-западъ Россін быль свободень оть нея. Тамъ начало усиливаться независимое І аличкое вняжество и возникло великое вняжество Лижовског, развитія котораго не могла остановить южная Русь, где Кіевъ быль окончательно разрушенъ татарами. 3) Татары ускоряли дило политическиго и земельного объединения, начавпагося на Руси передъ ними. Они помогли усиленію внявей суздальско-владимірскихъ. Русскіе, готовись въ борьб'я съ татарами, должны были объединяться, сосредоточивать свои силы вокругъ одного узла. Этимъ узломъ стала Москов, удаленная оть Волги, занятой Ордою: безъ татаръ она не могла бы возвиситься такъ бистро. Русскіе не одолжав бы татаръ, если бы Москва не поглотила постепенно другихъ съверо-восточныхъ вняжествъ. Въ этомъ политическомъ поглощенін слабыхъ снявникь симслъ третьяго періода русской исторіи.

§ 85. Борьба за первенство въ сѣверо-восточной Руси.— Вт съверо-восточной Руси первая половина тагарщины (1238-1328) была порой борым за первенство или послыдним періодом боробы за удълы. Но этоть періодь отличень оть прежвяго. 1) Теперь борьба за удёлы распространялась не на всю Русь, а лишь на Суздальскую землю, гдв утвердились последне пережентки общинно-родового быта. Завсь еще показывали свою силу такіе маститме въчевые города, какъ Ростовъ и Суз-18ль (§ 50). Здісь же образовалось много внажеских линій, по которыхъ каждая старалась добиться веливаго вниженія: были внязья московскіе, тверскіе, ростовскіе, ярославскіе, сузмлскіе, костромскіе, нижегородскіе, углицкіе, бівлозерскіе, го-Родецие, переяславские, стародубские и происпедшие отъ нихъ пожарскіе. Можно сказать-что ни городь, то вняжеская лишя. Единство Суздальской земли выражалось только въ томъ, по всв эти линін выходили ихъ "Большого Гивада" (\$ 50), отъ всеволода ПІ. Эти вняжества были по большей части ничтожны, и они дробились все болве и болве съ впидымъ поволвијемъ. Гав пробление было сильные, тамъ раньше исчевла родовая независимость: такъ князья білозерскіе и прославскіе быстро вревратились въ бояръ болве могущественнаго князя московскаго. Самыми сильными изъ княжествъ Суздальской земли были тверское и московское: борьба нежду ничи была особенно ожесточенна, и ею окончился последній періодъ удельныхъ усобивъ. 2) Хота сохранился обычай делить волости между ридственниками, но вообще родовой быть совствы падаль Уже въ конца второго періода (\$ 58) слабало понятіе о "айствичномъ восхождения"; теперь же окончательно всв права завлючаются просто въ стремленія каждой внижеской линіи въ первенству. Судьбу внажествъ иногда решаеть уже голый личный разсчеть или даже капризъ владельца. Такъ вичкъ Всеволода III, Миханлъ московскій (§ 54), отняль великое вниженіе у своего дяди, тогда вакъ онъ быль даже одинь изъ самыхъ младшихъ сыновей у своего отца; а правнувъ Всеволода III отдаль Ярославль одному смоленскому впязю въ приданое за своею дочерью - примирь небывалый прежде. 3) Подъ конець второго періода, когда ослабъли родовня преданія, споры рівпались мечомъ, физической силой. Теперь же эта сила находилась на Волгв, у татаръ: князья, спорившіе между собой изъ-за первенства, стали задить въ Сарай, чтобы хитростью и подобострастіемъ, а чаще всего подвупомъ, выхлопотать себъ ярлыка на великое винжение, т.-е. бумагу, утверждавшую за ними главный столь. Конечно, это унижало Русь и усиливало Орду, которой давали поводъ вибшиваться въ наши внутрений дела; по это было неизбъжнымъ следствіемъ усобидъ древней Руси. 4) Во второмъ неріод'я могущественный Новгорова, отдаленный оть средоточія борьбы, Кіева, почти не принималь участія въ усобицахъ: онъ жилъ-себв мирно, богателъ и сохранялъ свою свободу. Теперь же онъ быль вовлечень въ борьбу, вследствіе ея близости. Обывновенно онъ становился за слабъйшихъ, младшихъ князей противъ сильийшихъ, которые всегда выказывали поползновение захватить его земли. Это разстроило мирную жизнь Новгорода, подорвало его торговаю и подготовило поглощение его сильпейшимъ книжествомъ, московскимъ. 5) Во второмъ періодів борьба сосредоточивалась вокругъ одного мъста, Кіева; теперь же столица колеблется, переносится. Хотя великокняжескій столь считается влидимірскима. по значеніе Владиміра все падаеть: сначала съ нимъ соперинчають Кострома в особенно Тверь, потокъ его преодолівнеть Москва § 86. Юрій II и Ярославъ II. Невскій въ Новгородѣ. — Усо-

бицы въ свверо-восточной Руси начались по смерти Всево — лода III (§ 50). Опъ остановились на-время при его сын

Юрін II, который сповойно вняжиль 20 лівть и могь расширить предвам Руси: онъ побиль камскихъ болгаръ и основаль Нижний Новгорость. Но его успахи были остановлены татарами (1238), въ битвъ съ котормии онъ и палъ (§ 81). Братъ Юрія, Ярослава И Всеволодовичь, сталь великимъ княземъ владимірскимъ. Это быль первый руссвій внязь, принявшій униженіе и смерть отъ татаръ. Онъ, а за нимъ и всв его родственники, повхали на покловъ въ хану и должны были исполнить тамъ всв позорные обычан (\$ 83). Сверхъ того, Батый послаль Ярослава къ великому кану въ Каракорумъ. Здёсь русскому князю оказали больше почета, чёмъ государямъ другихъ покоренныхъ народовъ: мать великаго дана накормила и напочла его наъ собственных рукъ. Но Ярославь умеръ тотчасъ же после отого объда, и тъло его страшно посинъло. Въ Суздальской земль настали междоусобія. Особенно важно было соперинчество между сыновьями Ярослава, Александромо и Андреемо. Даровитый Александръ-одинъ изъ самыхъ популярныхъ князей древней Руси: въ народной памяти его жизнь окружена преданіями; цервовь причислила его въ ливу святыхъ; исторія почтила его названіемъ Неескаго за военные подвиги. Посл'я Владиміра св. и Мономаха, ничье ими изъ отдаленныхъ временъ не връзалось такъ глубово въ памяти народа. Александра Невскаго можно назвать представителемъ своего времени. У него была блестящая, внушительная наружность: онъ быль высовь и врасивь: онъ гремыль передь народомы, какы труба", по свидытельству очевидцевъ. Александръ, искусный полководецъ, обладалъ также дипломатическимъ умомъ и сдержанностью: онъ умълъ прим'вняться въ обстоятельствамъ. Александръ походилъ на своего отца и деда суровымъ, вругымъ нравомъ: онъ требовалъ отъ всвав строгаго повиновенія и не уживался съ новгородцами, привывшими къ свободъ и мягкому обращению. А между тъмъ ему суждено было провести всю свою юность въ Новгородв. Новгородим хотя ссорились съ нимъ за его суровое правленіе, нногда даже изгоняли его, но постоянно выбирали въ свои винзья, потому что онъ быль необходимъ для нихъ, какъ корошій полководецъ.

Никогда еще Новгородъ не находился въ такой опасности. Его тёснили разомъ три сильныхъ врага. 1) Нюмим нападали на его западные предёлы не только съ національнымъ, но и съ религіознымъ рвеніемъ. Упорные паписты, они считали правосдавныхъ хуже язычниковъ. Они помогали язы-

ческимъ поддавнымъ Новгорода противъ православнихъ, производили междоусобія и всявін злодівнія въ новгородской землів, называли новгородцевъ "мятежниками папы". Въ описываемое время намим стали особенно назойливы, потому что усилились, вслёдствіе соединенія двухъ рыцарско - религіозныхъ орденовъ (§ 56). 2) Литовцы нападали на повгородскую вемлю съ юго-запада. Они усилились теперь, потому что въ нимъ бъжало изъ Ливоніи много соплеменныхъ имъ пруссовъ, угнетаемыхъ немцами. У нихъ уже были сильные кпизьи, н авиствоваль Миндовгь (§ 78). Они овладели Полоцениъ внижествомъ и нападали на Смоленскъ. Невскій быль женать на дочери посавдняго полоцкаго внязя. 3) Швесы начали играть тогда европейскую роль. Прежде они были заняты внутренними междоусобіями, борьбой за престоль двухь королевскихъ семей. Теперь же, пользуясь этою борьбой, выдвинулся даровитый вельможа, Биртера, который основаль новую династію. Биргерь построиль столицу Швецін, Стоктольма, и ввель хорошее управленіе. Но ему нужна была слава, чтобы утвердить свою династію. Сверхъ того, онъ пуждался въ благословенін пары, такъ вакъ швелы были преданные ватолики. Биргеръ думалъ достигнуть этихъ пълей завоеваніемъ Финляндія: папа давно проповъдовалъ врестовый походъ противъ жившихъ тамъ явычниковъ. Но новгородцы еще рачьше распространные свои владенія въ Финландін: у устьевь Ну или Невы, на о. Котлинъ, у нихъ быль сторожевой пость. Здёсь-то они и столкнулясь со шведами. Въ 1240 г. Александръ, вняжняшій тогда въ Новгородь, получиль налменное письмо отъ Биргера изъ Финландіи: "Если можеть, сопротивляйся! Знай, что я уже здёсь и пленю землю твою ... Преданіе говорить, что въ то же время прискаваль въ Алевсандру врещеный финнъ, сторожъ съ Котлина, человых очень набожный. Онъ разсвазаль, что посль безсонной ночи, на зарв, стояль онъ на берегу моря и всматривался въ туманную даль. Вдругь проходить лодка. Посреди нея стоять свв. Борисъ и Глебъ, и первый говорить второму: "Брате Глебе! Вели грести, поможемъ сроднику нашему, Александру Ярославичу". Алевсандръ свазалъ стражнику: "Смотри же, никому не говори объ этомъ°. Не дожидансь сбора новгородской рати, онъ бросидся съ своей небольшой дружиной и засталь шведовъ врасплохъ, на берегу Невы, гдв они отдыхали въ своихъ шатрахъ. Русскіе дразись примърно: одинъ молодецъ подскочалъ въ златоверхому шатру Биргера и подрубилъ его. Самъ

Александръ Невскій подаваль примітрь доблести: оны добрался до Биргера и своимы кольемы "возложиль ему цечать на лицо". Много шведовы пало на полів битвы; уцівлівнийе ушли вы море ночью до разсвіта.

После этой победы, Александры пуще прежняго сталь притеснять новгородцевь. Они возмутнись — и онь увхадь оть нихъ. А между твиъ, немецкие рыцари взяли ихъ пригородъ, Исковъ, и стали грабить ихъ предвлы: они убивали купцовъ въ 30 верстахъ отъ Новгорода. Новгородим посладе въ великому князю Ярославу, во Владиміръ, съ просьбой опцть дать имъ Адександра. Герой прибыль из нимъ съ ратью, очистиль ихъ землю оть врага и выгналь прицевъ изъ Цскова. Много набраль онъ пленевовь и обращадся съ ними милостиво. Затемъ Александръ быстро двянулся во владенія самихъ рыцарей и сразился съ ними на авду Чудскаго озера, почему эта битва и называется Ледовыми побощиеми (1242). Дело било женой. Ледъ домался, и холодная вода пронимала ожесточенчиль враговы; во многихъ местахъ не было видно льду подъ вровью. Намин были разбиты на-голову: высовом вриме рыпари тинкенно шли пршкомь за вонемь поседителя, вогда онь пъжаль въ Исвовъ, овруженный ликующимъ народомъ, оглушечий радостными вликами и звономъ коловоловъ. Невская батва и Ледовое побоище остановили напоръ измецкаго илечень на востовъ, а также замыслы папы обратить Русь въ ваполичество. Съ этихъ поръ цаны взялись за другое средство для метаженія своихъ властолюбивыхъ запысловъ: изъ Рима явилось посольство къ Александру съ просьбой признать папство; 30 оно ничего не достигло. Послъ Ледового побонща Алекандръ усивлъ несколько разъ побить литовцевъ и загналь ил вы ихъ первобытные леса. Тавъ онъ оградиль отъ враговъ я усповоняв западные предвам Руси, вогда смерть отца вы-88ала его на востовъ.

§ 87. Новая политина и Александръ Невсній.—По смерти Ярослава II настала пора, когда лучше всего обнаружились черти новаго періода въ русской исторіи—и раздоженіе родового быта, в политическое вліяніе татарскаго пта (§ 84). Его брать, Сентослава, свять великимъ княземъ во Владимірів, какъ слідовало по старинів. Но старшіе племянники, Александръ Невскій и Андрей, отправились на поклонь къ хапу. Они виділи личное ничтожество дяди. Невскій могъ тімъ боліве равсчитывать на успікъ, что слава его процеслась и въ Сарай.

Батый, оглядёвши его, свазаль своимь наперсинвамь: "что на гонорили мий о немь—все правда; ийть другого такого князя". Онь самь требоваль героя нь себё на повлонь, если "онь хочеть сберечь свою землю".

Съ новыми временами на Руси, у ел винзей должна была обравонаться мовая политика. Нельяя было горячиться, выказывать свое презрвніе и ненависть къ татарамъ: приходилось выносить самое тажкое иго - вривить душой, унижаться передъ поработитедами, заисвивать въ Сарав. Сметливий Алевсандръ попиль вто. Съ него начинается новая полнтика владимірскихъ и потомъ московскихъ княвей, которан возвеличила ихъ. Они согологи жаното орудіємо своего возвышенія. Кланаясь и откупаясь въ Ордів, они подучали помощь отъ татаръ для того, чтобы уничтожать сопервивовъ и подавлять власть веча. Знаменитый победитель предовь, иемпевъ и литовцевъ первый выгодно съфадиль въ Орду, т.-е. довазаль, что тамъ можно не погибать, а извлекать себв пользу н не только сберегать свою землю, но и пріумножать ее. Братья нашли хана гдв-то на Волгв: онъ редно жилъ подолгу въ Сараф, дюбиль вочевать. Батый приняль князей вы роскошномь шатрв, какъ властитель, и нарочно велвлъ братьямъ вхать къ великому хану, значенія вотораго самъ не признаваль. Мучительно было это путешествіе, среди холода и голода. Въ Караворум'в внязья усердно били челомъ въ землю; зато возвратились домой съ ханскими ярлыками. Но въ ихъ долгое отсутствіе въ сѣверо-восточной Руси произомель великій соблавиъ. У нихъ быль иладшій брать, Михаиль московскій (\$ 85), подававшій надежды свониз мужеством'я предпріничивостью: его прозвали Хоробритома. Вопреки всякимъ обычаямъ, не имая нивавихъ правъ, овъ выгналъ дядю Святослава изъ Владиміра н объявиль себя великимъ вняземъ. Что бы было, еслибы онъ сравнися съ невскимъ героемъ? Но онъ вскорв палъ въ бою съ литовцами; а его роль продолжалъ старшій брать. Александръ остался недоводень рашеніемь Батыя, которое также было бы насм'вшкой надъ всявими обычаями: ему достался Кіевъ, а старшій столь хавъ пожаловаль младшему брату, Андрею 11. О существованін самаго старшаго въ родь, Святослава, всь словно вабыли. Онъ тоже повхаль въ Орду, но инчего не получиль в вскоръ умеръ. Но не радостно было и положение Андрея Ц. Александръ обидълся и повхалъ не въ Кіевъ, а въ Новгородъ, замышли воспользоваться старымъ взглядомъ брата на политику: прямодушный Андрей не считыль нужнымъ таить свою ненависть въ татарскому игу и женился на дочери Данила Галицкаго, воторый знать не хотыль татаръ (§ 55). Года черезъ три по возвращени изъ Орды, Александръ вдругъ снова прибылъ туда безъ призыва. Онъ жаловался на брата, который будто бы что-то затъваетъ противъ татаръ. Сынъ Батыя далъ ему ярлывъ на владимірскій столь и, чтобы привести его въ исполненіе, послаль толим татаръ въ Суздальскую землю. Завидъвъ ихъ, Андрей воскливнулъ: "Что это, Господи! Когда же мы перестанемъ ссориться и наводить татаръ другъ на друга! Лучше мий бъжать въ чужую землю, что дружиться съ татарами и служить виъ". Онъ дъйствительно бъжалъ съ женою въ Швецію; но потомъ примирился съ братомъ, и, возвратившись домой, получилъ отъ него въ удвлъ Сувдаль.

Алевсандръ сталъ великимъ княземъ и княжилъ 10 лътъ (1253-1263). Онъ много потрудился для русской земли. Время было тажелое. У татаръ произошелъ переворотъ. Они приняли матометанство и начали повидать простыя примички кочевой жизни, которыя удовлетворяются дешево. Они стали обзаводиться осфанимъ хозяйствомъ и принялись строить на Волгв богатую столицу, — Сарай (§ 83). Все это требожло разомъ иного денегъ, и явились бесермены - изворотливые хивинскіе вупцы, предложняміе хану огромную сумму, еся онъ отдасть имъ "выходы". Ханъ отправиль ихъ на Русь съ баскавами, для составленія точной переписи, и съ теминками, воторые должны были вести русскую рать на помощь татарамъ по первому вызову. Это значило, что тапри хотять выфиниваться во внутреннее управление Русью в употреблять въ свою пользу даже вровь русскую. Ктому же до сихъ поръ сами виняьи возили выходы въ Орду, вародъ почти не видалъ татаръ; а теперь Орда пришла вену домой, и она такъ собирала дапь, что у насъявилось воное бранное слово -- "бусурманъ". Русскіе не выдержаль. Во Владимір'в, Суздал'в, Ростов'в и другихъ городахъ постарому законили на въче и, не слушая увъщаній князя, перебили тапарь. Особенно волновался Новгородъ, который не вивль повати о татарахъ и еще ни разу не платилъ имъ выхода. Но уть подосивых Александръ: онъ уговориль новгородцевъ зашатить дань татарамъ. Впрочемъ, ханъ разрешиль имъ впредь сачинь высылать выходы въ Сарай: Орда вообще была свисхолительные въ тымъ, которые давали ей дружный отпоръ. Но Александръ Невскій быль безпощадень въ противникамъ новой

политиви. Онъ жестово навазаль зачинщивовь новгородскаго бунта противь баскавовь: кому обръзаль нось, кому вывололь глаза. По той же причинь онъ выгналь одного изъ своихъ братьевъ изъ Новгорода и поссорился съ сыномъ. Во все это страдное время Александръ часто вздиль въ Орду хлонотать за свой народь, и однажды прожиль тамъ цёлый годъ, унижаясь передъ поработителями. Онъ и умеръ на пути изъ Орды. Тёло его привезли во Владиміръ. Здёсь митрополить восвликнуль: "Дёти мои милыя! Зашло солице земли русской!" Мощи Невскаго покоятся въ Александро-Невской лавръ, въ Петербургѣ. А въ московскомъ Кремлъ хранится его шлемъ 1).

§ 88. Борьба Москвы съ Тверью. — У Некскаго осталось нъсколько сыновей. Но у него было еще два брата, изъ которыхъ старшій, по родовому праву, сталь веливних впяземь, подъ именемъ Ярослава III (§ 54). Ярославъ не любилъ Вла диміра и жиль по большей части въ Твери, гдв и похоронень: отъ него пошли тверскіе князья. Ярославъ Ярославичь старался сделать столицей Руси Тверь, а брать его, Василий, - свою Кострому. Но оба они вняжний недолго и не достигли цъли. Надающее стольное значение Владимира должно было перейти въ Москов, какъ заметно было уже при племяннике Ирослава и Василія, Даніил'я Александрович'я. Этотъ городокъ, облюбованный Юріемъ Долгорувниъ (§ 45), въ теченіе двухь поколбній не имбль никакого значенія. Въ немъ никогда не было в'вча. Это была частная собственность владимівскихъ внязей, которые навзжали сюда лётнею порой "прохладиться" свежестью безконечныхъ лесовъ, дремавшихъ въ девственной прелести надъ излучинами тогда еще иншной, судохолной Москвы-рёви. При нашествін Батыя (§ 81), тамъ сидель деняжную, сынь Юрія II, съ воеводой. Татары истребили городовъ огнемъ. Но при Невскомъ, ровно сто лъть посль основанія Москвы, мы видимъ въ ней уже перваго удвавнаго внязи, и такого бойкаго, какъ Михаилъ Хоробритъ (§ 87). Его преемникомъ быль Даніиль, младшій сынь Невскаго, оставшійся ребенкомъ по смерти отца. Въ его лици уже про-

<sup>4)</sup> Этогь илемы именанень изъ присной изди. Онъ снабмень наумниками и палатильникомъ изъ семи пластинска золоченаго серебра. На немъ арабская надлись изъ Корана: "Вогь помощы Влижая небъда! Сообщи правовърнимъ". Эта надлись а также азгатскій пошибъ работи и корона съ престоит указивають, что имечь относится ко пременамъ престоинка походовъ.

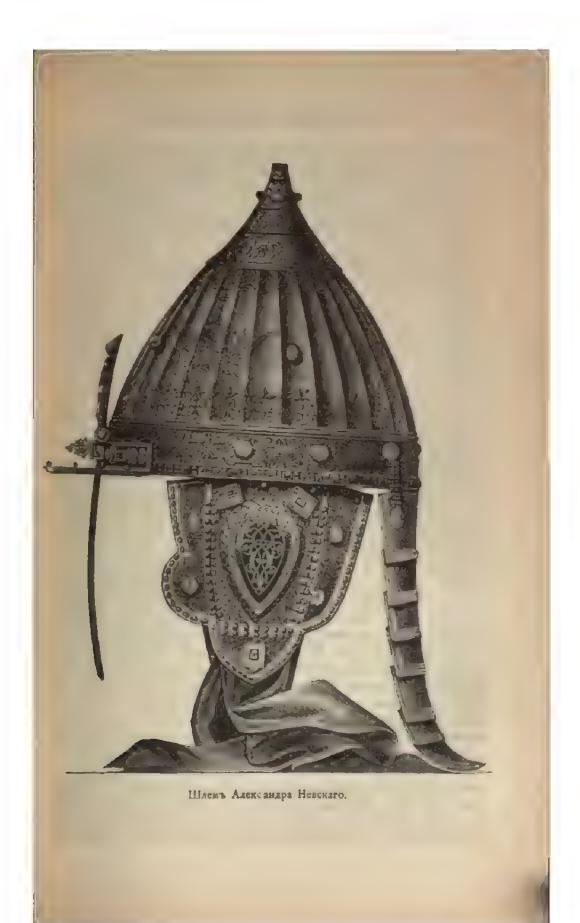

полнтиви. Онъ жестоно паказалъ зачинциковъ новгородскаго бунта противъ баскаковъ: кому обръзалъ носъ, кому вывололъ глаза. По той же причинъ онъ выгналъ одного изъ своихъ братьевъ изъ Новгорода и поссорился съ сыномъ. Во все это страдное время Александръ часто тадилъ въ Орду хлопотатъ за свой народъ, и однажды прожилъ тамъ пълый годъ, унижаясь передъ поработителями. Онъ и умеръ на пути изъ Орды. Тъло его привезли во Владиміръ. Здѣсъ митрополитъ воскливнулъ: "Дѣти мои милмя! Зашло солице земли русской!" Мощи Невскаго нокоятся въ Александро-Невской лапръ, въ Петербургъ. А въ московскомъ Кремлъ хранится его шлемъ 1).

§ 88. Борьба Москвы съ Тверью. — У Невскаго осталось пъскозько сыновей. Но у него было еще два брата, изъ которыхъ старній, по родовому праву, сталь веливимъ княземъ, подъ именемъ Ярослава III (§ 54). Ярослявъ не любилъ Владиміра и жиль по большей части въ Твери, гдв и похоронень: оть него пошли тверскіе внязья. Ярославь Ярославичь старался сделать столицей Руси Тверь, а брать его, Василій, - свою Кострому. Но оба они вняжили недолго и не достигли цвли. Падающее стольное значение Владимира должно было перейти въ Москов, вакъ заметно было уже при племянивкъ Ярослава и Василія, Даніил'в Александрович'я, Этотъ городовъ, облюбованный Юріемъ Долгорукниъ (§ 45), въ теченіе двухъ покольній не имъль нивакого значенія. Въ немъ никогда не было вёча. Это была частная собственность владимірских в внязей, воторые набажали сюда лётнею порой "прохладиться" свежестью безконечныхъ лесовъ, дремавшихъ въ девственной прелести надъ излучинами тогда еще пышной, судоходной Москвы-реки. При нашествін Батыя (\$ 81), тамъ сидъль "княжичъ", сыпъ Юрія II, съ воеводой. Татары истребили городовъ огнемъ. Но при Невскомъ, ровно сто лътъ послъ основанія Москвы, мы видимъ въ ней уже перваго удельнаго внязя, и такого бойкаго, какъ Михаил Хоробрита (§ 87). Его преемникомъ быль Даніиль, младшій сынь Невскаго, оставшійся ребенкомъ по смерти отца. Въ его лицв уже про-

э) Этотъ шлемъ вычеканенъ изъ прасной кёди. Онъ снабженъ внушнивами и вдзатыльниковъ изъ семи иластинскъ золоченаго серебра. На некъ арабская надвись изъ Корана: "Ботъ помощь! Близкая побёда! Сообщи правовёрния». Эта надвись, а также адатскій пошибъ работы и корона съ крестомъ указывають, что шлечъотносится во пременамъ престовихъ походовъ.

вого-нибудь изъ смновей. Но онъ свазалъ: "Не васъ, дёти мон, гребуеть ханъ въ себъ: онъ хочеть головы моей. Если я не послушаюсь, татары возьмуть мою землю, перебьють много христіанъ — в все-тави мив не избъжать смерти. Такъ ужъ лучше положить сною душу за многія души!" Миханль нашель кана у устыевь Дона. Быль наряжень судь, который обвиниль его въ утайнъ ясана и въ отравлении Кончани. Михаилу надъли на шею тажелую володу и поставили его на рынкъ. Это навазание перешло въ Россію, подъ именемъ правежа: у насъ неисправныхъ должниковъ выставляли на рынев и били по ногамъ. После этого Юрій, который также прибыль тогда въ Орду, послаль убійць, которые покончили съ тверскимъ вняземъ. Но у Михаила остался сынъ, Димитрій-пылвій юноша, по прозванию Грозныя Очи. Онъ поёхаль въ Орду и винилъ Юрія въ утайва ясава. Заматнев, что Юрій, привезшій много денегь, оправдается. Димитрій поразиль его мечомь въ присутствін хана, въ годовщину погибели своего отца.

Ханъ вазниль убійцу, но великимъ вняземъ назначиль брата его, Александра Михайловича. Впрочемъ, не довъряя ему, онъ посладъ въ Тверь своего родственника, Чолгана, съ отрядомъ. Татары начали хозяйничать въ Твери и угнетать народъ, который, навонець, перебняв ихв. Брать Юрія, Ивана Диниловича, воспольвовался этимъ случаемъ и поспъщилъ въ Орду: хапъ пазначилъ его начальникомъ войска, посланнаго для наказанія Александра. Тверская область была тавъ опустошена, что летъ 50 после того не могла поправиться. Александръ успълъ бъжать въ Исковъ, который не выдаваль его. Иванъ подняль всю Суздальскую и Новгородскую землю и пошель на Псковъ; митрополить наложиль провлятие на псковичей. Тогда Александръ сказалъ народу: "Братцы мон! Пусть не лежить на васъ изъ-за меня провлятіе! Я убду, а вы цізуйте престь не выдавать моей княгиии". Онъ бъжалъ въ Литву, а Иванъ примирился съ псковичами. Вскор'в Александру удалось возвратиться въ Цсковъ, гдв онъ прожилъ лётъ 10, но наконецъ соскучился по своей родинв и принесъ Узбеку такую повинную: "Господинъ самовластный! Пришель принять отъ тебя либо жизнь, либо смерть-вакъ Богъ теб'в на душу положить: я готовъ на все". Узбевъ простиль его и даже даль ярлыкь на тверское иняжение. Ивань Даниловичь встревожился, снова посваваль въ Орду и больше прежняго овлеветаль своего соперника. Кавъ только онъ возвратнися въ Москву, Александра позвали въ Орду. Тверской

глядывають отличія московских внязей - теривливость, настойчивость и коварство пріобратателей, суровость домовладывъ. Пова Даніндъ незамітно подросталь вы московскомы затишью, обстоятельства слагались въ пользу его свромнаго удела. Его старшіе братья, Димитрій I и Андрей III, около 20 літь боролись между собой изъ-за великаго вияженія. Данінль ловко вившивался въ борьбу братьевъ; а но смерти старшаго, Димятрія, самъ сталь оспаривать великое вняженіе у Андрея. Данінау не удалось стать великимъ вняземъ; но зато овъ некусно, исподоволь, расширяль свой удъль. Его племяннявь, внязь переясмоскій, умирая бездітнымъ, завіщаль ему свою волость: обнесенный двойными станами и глубовимъ риомъ съ водой, снабженный дюжиной кринкихъ башенъ, Переяславль представляль порощую опору въ борьбе съ Тверью. Самъ Данінав захватиль въ пліть римнекаю князя и распоряжался его уделомъ. Ему удалось также добыть Коломиу-важное торговое масто при сліяніи Москвы-рави съ Окой.

Такъ какъ Даніиль ладиль съ татарами, поворствуя предъ ними даже въ случаяхъ вопіющей несправедливости, то, умирая (1303), онъ оставиль своимъ детямъ, Юрію и Ивану, довольно закругленное, хозяйственное и огражденное владёние. Благодаря ему. Мосява уже такъ окрвила, что его старшій сынъ, Юрий, началъ питать шировіе замыслы. Онъ еще больше отда отличался чертами московскихъ книзей. Тотчасъ же въ его рукахъ очутняся Можайска, этога влюча ва Мосвев-рев и ва Смоленску. А вакъ только умеръ Андрей III, Юрій затвяль добыть великое килженіе. Но всв права принадлежали его двоюродному дядь, Михаилу тверскому, сыну Ярослава III. По обыкновенію, соперники побхали въ Орду. Тверь была богаче и сильнее Москвы, и Михаилъ получилъ ханскій ярлывъ. Но борьба не прекращалась; и такъ какъ силы были равныя, то соперинии продолжали вздить въ Орду и жаловаться другь на друга. Впрочемъ въ политикъ тверскимъ винзьямъ не совладать было съ московскими. Юрій уміль набирать денегь въ богатомъ Новгородф и фадилъ съ ними въ Сарай. Однажды онъ почти три года пробыль въ Ордв, привлевъ хана Узбека на свою сторону и даже женился на его сестръ, Кончакъ. Ханъ даль ему отрядь татарь-и онь двинулся на своего дядю, но быль разбить. Кончака попала въ плевъ и вскоре умерла: говорять, ее отравили. Ханъ позналь Миханла въ Орду. Дъта н бояре ведиваго князя уговаривали его не вхать, а послать

вого-нибудь изъ сыновей. Но онъ свазаль: "Не васъ, дъти мон. требуеть хань въ себъ: онь кочеть голови моей. Если я не нослушаюсь, татары возькуть мою землю, перебыють много тристіанъ — и все-таки мив не избіжать смерти. Такъ ужъ лучше положить свою душу за многія души!" Михаиль нашель кана у устьевъ Дона. Былъ наряженъ судъ, который обвиниль его въ утайвъ ясава и въ отравлении Кончави. Михаилу надали на шею тяжелую колоду и поставили его на рынкв. Это навазаніе перешло въ Россію, подъ ниенемъ правежа: у насъ венсправныхъ должнивовъ выставляли на рынкв и били по вогамъ. После этого Юрій, который также прибыль тогда вы Орду, посладъ убійцъ, которые повончили съ тверскимъ княземъ. Но у Михаила остался сынъ, Димитрій-пылвій юноша, по прозванию Грозныя Очи. Онъ повхаль въ Орду и виниль Юрія въ утайві ясака. Замітнвъ, что Юрій, привезшій много денеть, опрандается, Димитрій поразиль его мечомь въ присутствін хана, въ годовщину погибели своего отца.

Ханъ казинлъ убійцу, но великимъ княземъ назначиль брата его, Александра Михайлопича. Впроченъ, не довъряя ему, опъ послать въ Тверь своего родственника, Чолгана, съ отрядомъ. Гатары начали хозляничать въ Твери и угнетать народъ, который, вакопедъ, перебилъ ихъ. Братъ Юрія, Иванз Даниловича, воснольвовался этимъ случаемъ и поспъщилъ въ Орду: ханъ назначилъ его начальникомъ войска, посланнаго для наказапіл Александра. Іверская область была такъ опустошена, что летъ 50 после то не могла поправиться. Александръ успёль бёжать въ Исковь, который не выдаваль его. Иванъ подняль всю Сувмльскую и Новгородскую землю и пошель на Исковъ; митроволить наложиль проклятіе на псковичей. Тогда Александръ сказать народу: "Братпы мон! Пусть не лежить на васъ изъ-за меня провлятіе! Я убду, а вы цівлуйте кресть не выдавать моей внагани". Онъ бъжаль въ Литву, а Иванъ примирился съ псиозачи. Вскоръ Александру удалось возвратиться въ Псковъ, гдъ онь прожиль лёть 10, но наконедъ соскучился по своей родинъ и принесъ Узбеку такую повинную: "Господниъ самовластный! Пришель принять отъ тебя либо жизпь, лябо смерть-вакъ вогь тебъ на душу положить: я готовь на все". Узбевъ простиль его и даже даль ярлыкъ на тверское княжение. Иванъ даниловичъ встревожился, спова поскавалъ въ Орду и больше прежняго оклеветаль своего соперника. Какъ только онъ возвратился въ Москву, Александра позвали въ Орду. Тверской

внязь послаль впередь сына своего, Осдора, развидать, зачинь его зовуть. Өедора задержали; но онъ успыль известить отца что его ждеть казнь. Темъ не менее Александръ повхаль, чтобы коть спасти сына. На Волге долго дуль противный вытеръ, говорить преданіе. Өедоръ встрітня отца со слезами. Прошелъ мъсяцъ. Наконецъ, Александру сказали, что его казнять черезь тон лия. Всё эти лии князь модился. Насталь день вазни. Александръ разъвзжаль верхомъ и все спрашиваль, вогда же будуть вазнить его. Наконець, сму сказали, что черезъ часъ. Онъ пошелъ въ свою палатку, обиялъ сына в своихъ бояръ, причастился. Пришле палачи и убили внязя вивств съ его сыномъ. Твла убитыхъ бояре привезли въ Тверь и похоронили ридомъ съ телами двухъ другихъ тверскихъ книзей, также погношихъ въ Ордъ. Тверь ослабъла. Настало 10сподство Москвы, вачаломъ вотораго должно считать 1328 г., вогда Иванъ Даниловичъ получилъ ярлыкъ на великое внаженіе и началь рядь московских киязей.

§ 89. Юго-западная Русь, Данило. — Вт. то время, какъ въ сверо-восточной Руси борьба за первенство привела въ возвышенію Москвы и утвержденію самодержавія, на юго-занадъ происходило совству другое. Здесь не могло быть земельного объединенія по следующимъ причинамъ. 1) Кісво палез окончательно. Одинъ итальянецъ, профажавшій тамъ лють цять спустя послів татарскаго разгрома, пишеть: "Этоть городь обратился почти въ нечто: въ немъ врядъ-ли осталось 200 домовъ, жителей которыхъ татары держать въ величайшемъ рабствв. За Ливиромъ, на Волыни и въ Галичинв, остались подобные же следы опустошенія. Такъ, во Владиміре Волынскомъ жители были встреблени всв до одного: почти такая же участь постигла Галичъ. Долго потомъ многіе города были пустыми. Отъ нихъ несло смрадомъ гніющихъ труповъ; цервви были набиты грудами тель. Какъ только паль Кіевь, средоточіе юго-ваналной Руси передвинулось далже на западъ, въ Галицію: въ Карпатахъ было безопасние отъ татаръ. Но вназья галиције, которымъ не достапало почета, связанняго съ віевскимъ столомъ, н воторые забрались слишкомъ далеко, не могли объединить юго-вападную Русь. - 2) Подле единственнаго сильнаго внижества на юго-западъ, Галича, образовались, тотчась посав нашествія татарь, дв'я могущественных державы — липовская и польская, которыя послотили сначала Галичь и связанную съ нимъ Волынь, а потомъ и остальную юго-западную Русь, не

асключая Rieba. — 3) Это твит попятнее, что вт Галичт не могло развиться политическаго единства, подобнаго московскому самодержавію. Тамт вблизи не было татарскихт хановт, которыхт хиззья могля бы вовлечь вт свои интересы деньгами и нокорностью. Вт то же время вт Галичт было сильно боярство (§ 55). Наконецт, вт южной Руси упорно держались мелкіе внязья, которые нападали на Галичт и мішаля ему усиливаться; а галицкій киязь быль слишкомт слабт для того, чтобы подавить нхт.

По этимъ причинамъ, Червонная Русь, въ одно поволаніе поднявшаяся очень высоко, тогчась посл'я того нала. Проциблание галициаго иняжества соединено съ именемъ Дамили Романовича (\$ 55). Удивительны изворотливость и мужество этого последняго изъ лучшихъ князей южной Руси. данило разомъ справлялся съ татарами и венграми, съ поляками и Литвой, а также со своими неукротивыми сопернивами-черниговскими князьями, то дружа съ собственными врагами, то подстреная ихъ другь противъ друга. Сверхъ того, онъ, волобно Андрею Боголюбскому, бросиль старый Галичь, съ его сальнымъ въчемъ, в сделалъ столицей Червонной Руси Холмъ, когорый превратиль въ неприступную врипость. Отсюда онъ вскусно нель постоянную борьбу съ крамольными болрами, которал возобновилась тотчасъ посл'в нашествія татаръ. Данило возврашался гогда изъ Венгрін, куда вздиль сватать своего сына. Она пріфукаль на пустое пенелище: не нашель даже своей семы, которая бъжала въ Польшу отъ татаръ. Повсюду его етричали развалины и трупы. А въ упълвине города его не пускали: тамъ бояре запладвли властью, и къ нимъ пристали вившие враги -- квязь черниговскій и его союзвики, венгры. вольной мастеры на выгодные союзы. Данило разбиль всёхы игъ, съ помощью литовпевъ и поляковъ. Когда онъ утвердился в своемъ княжествъ, татары вдругъ потребовали отъ него поворности. Чувствуя свою слабость, Данило побхаль на поклонь въ Батыю, который пожуриль его за опоздание, впрочемъ обощелся мигво и утверднав за нимъ его земли. Но тяжело одло внимание хана. Современный явтописецъ говорить съ негодоминіемъ: "О злая честь татарскан! Данило Романовичь, вазь великій, владівлець Русской земли, Кіева, Волыни, Гадича и другихъ странъ, нынъ стоитъ на колъняхъ, называется колономъ, облагается данью, за жизнь трепещеть и угрозъ страшится! "

Данило решиль посвятить свою жизнь свержению татарсваго ига. Для этого началъ строить города: самъ онъ основаль Холмъ; сынъ его. Левъ, заложиль Льсосз (по-ивмецки Лембергь). Данило призываль полезныхъ людей — ремесленнивовь и торговцевь: туть были ивмиы, поляки, евреи, армяне, въ особенности же мастера, бѣжавшіе наъ Орды. Съ помощью ихъ, Данило отлично украпилъ многіе города. Затамъ онъ сталь расширать предвам своего клажества и заводить союзм. Даняло подчиниль себь дивную ятоягось (§ 8) и отняль часть вемель у Литвы. Потомъ онъ жениль Шварна на дочери Миндовга (§ 78), а другого сына, Гомана-на вдовъ пъмецкаго императора: породинися также съ кородями венгерскимъ и польскимъ. Впрочемъ это только вовлекало Галичъ въ дъла Запада, который не думаль помогать ему. Зам'втивъ это, Данило рівшился испробовать еще одно средство: онъ объявиль папъ, что желаеть отлаться поль его повровительство, если тоть подниметь врестовый походъ противъ татаръ. Ilana обрадовался случаю начать распространение католицияма средя русскихъ, о чемъ давно мечтали въ Рим'в. Онъ сталъ присылать въ Галичъ пословь, монаховь и множество льстивихь булль, въ которыхъ называль Данила "воролемъ"; вскоръ явился и папскій еписвоиъ, который быль назначенъ главой духовенства въ южной Руси и должень быль стараться о "соединеніи церквей" греческой и латинской. Папа издаль даже буллу о крестовомъ походе и короновалъ Данила королевскимъ венцомъ. Но тогда же явились татары, понявшіе, навонець, политику Данилы, н велбли ему "разметать" собственныя украпленія. Никто изъ союзниковъ не присылаль помощи, а литовцы даже напали на Галичь: пришлось повиноваться. Вскор'в Данило умеръ, не исполнивъ своихъ широкихъ замысловъ.

То быль самый могущественный и дёльный князь южной Руси: лётописцы искренно оплавивали его, вакъ храбреца и "второго Соломона". Почти въ одно время умерли лучше винзья той поры—Данило Галицкій и Александръ Невскій. Оба они были дёятельны и даровиты. У обовкъ было одно дёло: на западё Александръ боролси съ нёмпами и со шведами, а Данило съ литовцами; на востове же оба одинавово страдали отъ татаръ. Но эти внязья различны по характеру, а потому и по своей политиве. Данило быль добродушенъ и правдивъ. Онъ любилъ своихъ родныхъ, и порядовъ царствовалъ въ его семьё. Въ противоположность внязьямъ сёверной Руси, онъ не выносиль

гатарского игв, стидился своего увиженія, открыто и неутомимо боролся съ Ордой. Политива Александра привела въ усилению Москвы, а Галить паль. Впрочемъ падение Червонной Руси вависьло не отъ однихъ татаръ. Галичъ губило его географическое положение: оторванный отъ средоточия Руси, онъ быль окружень Литвой и Польшей, которыя начали усиливаться съ нашестнія татаръ. Эти государства должны были расшираться на счеть юго-западной Руси, потому что она все слабъла, а на сильный западъ нельзя было двигаться. Галицвое вняжество стало добычей соседнихъ государствъ. После Данила въ немъ вняжние его слабие потомки, да и те ссорились между собой и даже наводили татаръ на свою землю. Въ 1320 г. Гедиминъ присоединилъ въ себв Волынь или восточную половину Галициаго вняжества (§ 78); въ 1340 г. Казиміръ Великій завоеваль Галичь (§ 77), который съ техъ поръ уже инкогда не соединялся съ остальною Русью. Это - нывъшняя Галиція, перешедшая въ Австрін после раздела Польши (1772).

§ 90. Причины усиленія Моснвы.—Съ начада 14-го в. наспеть господство Москвы на Руси. Только тогда вдругъ вывенулся этоть городнико, который такъ долго находнисе въ вензвастности. При Данівла (\$ 88), во всемъ московскомъ винжествъ не было ни одного города, вромъ самой Москвы; но въ 1300-1310 гг. къ нему были присоединены пасиліемъ вли куплей Перенславль, Можайскъ и Коломна; а съ 1328 г. Москва стала стольнымъ городомъ. Около половины 15 в. московское внажество занимало уже губернін: Московскую, Калужскую, Тульскую, часть Рязанской, Владимірскую, Нижегородскую, Ватекую, Костромскую, Вологодскую, Ярославскую и Тверскую. Вога причины быстраго усиления Москвы. 1) Окончательное надение россового быта. Такъ вакъ "абствичное восхождение" било отброшено, то всякій, даже самый мелкій, князь могь стать великимъ; всякія права на великое винженіе исчев-41. — 2) Эти права замивнились милостью сарайскаго хана: самий инчтожный виязь могь стать великимъ, если умёль даить съ Ордой. — 3) На съверо-востовъ, вопреви обычаямъ віевсвой Руси, великов княжение не было связано св извъстныма ородома. Всякій неязь, становись великима, не покидаль своего родиаго гижада: онъ не переважалъ во Владиміръ, а приспединяль его въ своей отчине. Владимірь утратиль значеніе стольнаго города: съ нимъ соперничали то Тверь, то Кострома в ваконецъ Москва. - 4) Слабость состочних съ Москвою

кижисество, а также выча въ Новгородь и Исковь, зависывная отъ внутреннях раздоровь. Эти раздоры господствовали повсюду, и съ ними было связано дробленіе земель. Въ Москвъ же долго не было усобицъ въ вняжеской семью, да и семья эта была меньше другихъ: ктому же московские князья рано установили престолонаслыдие по примой динів, а этимъ устраналось дробленіе земель. — 5) Духовенство и бояре поддерживиля мосвовских в князей, вакъ только тъ начали возвышаться. Они понимази, что выгодеве да и почетнее служить сильнымъ, чемъ слабымъ винзьямъ. Они желали еще превращения усобицъ, при которыхъ имъ приходилось много терять и трудиться; особенно теряло духовенство, имфиія котораго были разбросаны въ разнихъ княжествахъ, враждебнихъ другъ другу. Бояре темъ легче сосредоточивались въ Москвъ, что имъли право отвъзда (\$ 60), не теряя при этомъ своихъ отчинъ. — 6) Естественныя условія были въ пользу Москвы. Она лежала близко въ средоточію свверо-восточной Руси: это была сердцевина того треугольника между Волгой, Окой и Дивиромъ, который составляль ядро русскихъ переселеній того времени. Москву ограждали вругомъ другія княжества оть нападенія внівшних врагова. Такъ какъ, сверхъ того, въ сосъднихъ вняжествахъ были усобицы, а въ Москвъ было тихо, то сюда переселялись со всъхъ сторонъ. Съ увеличеність населенія возрастали доходы московскаго князя, воторый могь давать переселенцамъ льготы, повупать целыя вняжества у бъдныхъ князей и населять свои земли "ордынцами" плиними, выкупленими въ Ордъ. Москва обогащалась еще оттого, что была излома торговаго пути изг Европы ва Алю. Черезъ нее доставлялся хабоъ съ Волги въ Ильменю. Черезъ нее новгородцы ходили въ Рязань, эту самую богатую нах областей своеро-восточной Руси: здёсь они нокупали медь и воскъ, воторыми спабжали всю Европу. - 7) Но природа Москвы была бъдна, что служило въ пользу населению въ правственнома синсле: здесь нужно было трудиться, сдерживать себя, быть скопидомомъ; здёсь вырабатывались желёзные характеры, смётливые, правтическіе люди. Лучшими представителями этого типа были московские князья-все народъ терпранный, скупой, осторожный и изворотливый. Не найя сначала ни правъ, на денегь, они должны были полагаться только на себя, должны были создать новую политику, основанную на самоунижении передъ ханами и на самодержавін передъ подданными. Этоть типъ вполив опредвляется съ Ивана Даниловича (§ 88).

§ 91. Иванъ I Калита. — Иванъ I изивстенъ подъ именемъ Калиты - "вошеля": онъ всю свою живнь заботился о накоплении денегъ. Главнымъ источникомъ его доходовъ былъ введенный имъ обычай самому собирать выходь, не допусвая откупіциковъ, причемъ онъ удерживаль значительную часть дани. Это доставляло также случай Ивану самому вздить въ Орду, причемъ онъ льстиль хану и представлиль ему своихъ детей, какъ върныхъ слугъ. Оттого татары были всегда за него н поддерживали его въ борьбъ съ внутренними врагами. "Перестали (говорить летописецъ) поганые воевать русскую землю; отдохнули и опочили христіане оть великой истомы и многой твгости, и отъ насилія татарскаго; и съ этихъ поръ наступила тишина по всей земле". Эта тишина объясияется еще темъ, что у Ивана быль строгій порядовь: онъ испорениль разбон бительною стражей. Въ Москву переходили люди изъ слабыхъ, очустопаемыхъ Ордой внижествъ, откуда и бояре отъбажали в Ивану; являлись даже иноземцы, особенно врещеные татары, в во главъ ихъ мурза Чемъ. За Кремлемъ вознивли села и посадъ, обнесенный деревянною стьной. Въ самомъ Кремав был построены Успенскій и Архангельскій соборы, храмъ Спаса на Бору, отъ которато сохранились ствиш, и церковь Пана, на месте которой воздвигли потомъ колокольню Ивана Велигаго. Москва стала узломъ русской торгован: недалеко, при ить Мологи, завелась моложская ярмарка, инфинан тогда такое же значеніе, какъ теперь нижегородская. Ивана уже озлась остальные внязья: тверскіе угождали ему и даже прискаль въ Москву, въ знавъ поворности, свой въчевой колоколь; росговскіе и суздальскіе стали его подручниками. Кром'в того, валета повупадъ или выгодно променивалъ города и села. Но сту хотвлось захватить всю Русь. Съ этою целью онъ отдаль ому свою дочь за прославскаго, другую за ростовскаго внязя и сталь распоряжаться въ земляхъ своихъ зятьевъ. Особенно постравать Ростовъ. Посланный туда московскій бояринъ грабиль жителей и, для примъра, повъсилъ за ноги главнаго боярина. Иванъ уже замышлялъ овладеть и Новгородомъ. Вопреви грамотыть, которыя запрещали князьямь покупать земли въ Новгородсвой области, онъ устранваль тамъ слободы, заселяя ихъ своими лодыни. Затемъ Калита вздумалъ, безъ всяваго повода, наложеть родъ даня на новгородцевъ, которые такъ усердно помогали ему въ борьбе съ Тверью. Новгородды собирали много "завамсваго" серебра въ Заволочим (у Съвернов Двини), въ Перми

и въ Югри (Сибирь). Иванъ потребовалъ себъ это серебро в, среди мира, началъ занимать новгородскіе города. Но новгородци примирились съ Псковомъ и Тверью, выбрали себъ въ инязъя сына Гедимина литовскаго, хорошо укръпились—и осто-

рожный Иванъ заколчалъ.

Радомъ съ политическимъ возвышениемъ Москвы, при Иванв I шло и правственное. После паденія Кіева, митрополиты Руси только назывались кіевскими, а жили уже въ другихъ городахъ, и именно тамъ, гдв князь быль посильнве. По большей части они пребывали во Владиміръ. Митрополить Петрь также жиль сначала во Владинірв, но потомъ перешелъ въ Тверь, когда усилился Михаилъ Ярославичь (§ 88). Этоть ісрархь быль родомъ изъ Волыни и взина для посвящения въ Константинополь. Человъкъ опытный, Петръ повель такую же политику, какъ московские внязья. Онъ съвядиль въ Орду и получиль отъ Увбева свободу духовенства отъ дани и обидъ татарскихъ. Замътивъ возвищение Москвы, онъ перевхалъ туда, незадолго передъ твиъ, какъ Иванъ получилъ великое вняжение. Петръ помогалъ Калитв строить церкви въ Москвъ и такъ пророчествоваль ему: "Богъ поставить тебя выше всехъ книзей и распространить городъ сей больше всёхъ городовъ; и будеть родъ твой обладать мёстомъ симъ во веки, и руки его дягуть на плечи врагонъ вашихъ". Петръ остался въ намяти народа святымъ покровитедемъ Москвы. Перенессние мистопребывания митрополита въ Москву-одно изъ важивищихъ событій въ исторіи Россіи: оно давало ей видъ столицы "всея Руси". Это способствовало также возрастанію Москвы: въ нее, какъ въ средоточіе цервовнаго управленія, стевались отовсюду лица, им'явшія пужду до митрополита. Иванъ I умеръ въ 1341 г., после 13 леть великаго килженія, принявъ схиму на смертномъ одрж. Хитрый политикъ, искусный хозявиъ, крупный купецъ, онъ оставилъ хорошую вазну и вшестеро увеличенныя владенія Москвы, которыя привасались въ водянымъ путямъ, важнымъ для торговли съ процевтавшею тогда Ордой. Въ летописи Калита названъ первымъ собирателемо Русской земли; потомкамъ онъ предстанлявая основателемъ тишины и порядка на Руси. Действительно, следующіе великіе внязья походили на Ивана I и подражали ему въ своей политикъ.

§ 92. Семенъ Гордый и Иванъ II. Борьба двухъ Димитрієвъ.— Старшій сынъ Калиты, Семена, продолжаль дёдо отца.

Если ему не удалось расширить предёлы Москвы, зато онъ усилиль самодержавіе. Семень даже съ братьями своими обращался, какъ съ подлачными: они называли его уже не отпомъ или старинить братомъ, а "господиномъ веливнить вняземъ". Оттого Семенъ получиль прозвище Гордаго. Въ летописяль свазано, что все русскіе внязья даны были подъ руку Семену"; и тогда мосвовскій внязь впервые приналь титуль "веливаго князя всея Руси". Семень ділаль, что хотіль, даже съ такимъ сильнымъ соседомъ, какъ тверской князь: онъ прогналь свою жену, дочь этого внязя, просто потому, что ему иногда казалось, будто она — мертвецъ. Затъмъ онъ вдругъ сталъ требовать дани съ новгородцевъ и послалъ въ нимъ своихъ бояръ, которые начали жестоко притеснять жителей. Испуганвые повгородцы согласились платить дань. Но Семень потребоваль отъ нихъ небивалаго униженія, - чтобы ихъ знативнийе граждане пришли въ нему босые и пали на колена. Такая сила Семена объясинется ослабленіемъ соседей Москвы и покровительствомъ татаръ, которыхъ онъ задаривалъ, самъ часто наважая въ Сарай. Тогда во всехъ вняжествахъ были усобицы; въ Новгородъ боролись между собой боярскія партін; Литва подвергалась нападеніямъ немецкихъ рыцарей. А въ Москве было тихо: родственники Семена трепетали передъ нимъ; татары не двлали набъговъ. Семенъ умеръ отъ страшной заразы-, черной смерти" (§ 73), которая похитила его сыновей и брата. Уцелель только брать Иоанз II, который и наследоваль ему. Это быль днязь тихій и скромный, но неспособный къ правленію. За него управлять интрополить Алексий, изъ рода бояръ Илещеевыхз. Пвана не слушались мелкіе князья, и даже татары позволяли себ'в притеснять москвичей. А въ самой Москв'в возпикали волненія отъ бояръ, которыя усилились при слабомъ вняженія. Особенно опасень быль бояринь Алексий Петровичь, по прозванью Хеоста. Онъ быль тысяценть, т.-е. самынь важных лицомъ въ городъ: тысяцкій избирался на вычь, предводительствоваль земскою ратью и быль почти независимъ оть внязя и боярь. Хвость еще при Семенв вывазываль столько властолюбія, что внязь выгналь его. При Ивань онь опять сталь тысяциив, и, опираясь на привязанность горожань, началь притеснять боярь и гордо вель себя съ княземъ. Однажды, послъ заутрени, напили его убитымъ на площади. Народъ волновался, врича, что это бояре убили Хвоста, точно также, какъ встарину Кучковичи зарезали Боголюбского (§ 49). Некоторые нав бояръ обжали, по вскоръ возвратились, съ по-

Иванъ II вняжиль недолго. У него остался 9-лътній синь. Лимитрій. Пользуясь его малолетствомъ, одинь его родственникъ, младшій изъ внязей суздальскихъ, тоже Лимитрій, съездиль въ Орду и получиль прлыкъ на великое внижение. Онъ поселился во Владимиръ. Но Москва не думала уступать. Здёсь, за малолетствомъ Димитрія Инановича. управляли бояре. У нихъ уже были большія вошчины, да и должности ихъ стали почти наследственными. Они степлись въ Москву со встав другихъ книжествъ и приныкли считать себя самыми важными боярами на Руси. Точно также стояль за Москву митрополить Алексий, а его уважали въ Орде и даже считали чародёемъ, после того, какъ ему удалось выдечить одну ханшу. Наконецъ, из Москив быль привержень преподобный Сергій, который основаль при Семень самый важный монастырь въ московской области, Троицко-Серпевскую мавру. Сергій постоянно дійствоваль въ пользу московскихъ внязей и слушался приказаній митрополита Алеисъя. Московские бояре приъхаля съ маленькимъ Димитримъ въ Орду, чтобы отбить великое княжение у князя суздальскаго. Они застали въ Орде страшные безпорядки: тамъ было даже разомъ два хана. Москвичи повели дело такъ искусно, что оба хана дали Димитрію Ивановичу ярлыви на великое княженіе. Сундальскій князь испугался, призналь власть соперинка и даже выдаль за него замужь свою дочь. Вскор'в Лимитрій Ивановичь сталь совершенноватнимь и началь подражать своему деду и диде, пользуясь, между прочимъ, черною смертью, которая истребляла русскихъ князей. По словамъ летописи, онъ всёхъ внязей приводиль подъ свою руку и началь поснеать на техъ, которые не повиновались его воль". Въ то же время была отивнева опасная должность тысяцваго. Когда сынъ последнаго тысяцкаго, Вельяминова, Ивана, бежаль въ Тверь и быль выдань, ему отрубили голову: то была первая всенародная вазнь въ Москвв.

§ 93. Паденіе Твери и Рязани. — Но Тверь все еще была сильна. Въ ней княжилъ тогда сынъ Александра Михайловича (§ 88), мужественный и неутомимый Михайлъ, который вступилъ въ союзъ съ предпріпичивымъ Ольгериомъ (§ 79), выдавь за него замужъ сною сестру. Онъ до того въриль въ свои силы, что когда іздиль въ Орду, то только по-

вупаль тамъ ярлыки на великое княжение, но не браль войскъ, воторыя предлагали ему татары. Въ начале надежды Михаила оправдались: Ольгердь делаль такіе быстрые набеги на москвичей, что тъ не успъвали изготовиться въ борьбъ. Война Твери съ Москвой началась не по вин'в Михаила. Димитрій самъ вибипался въ его споры съ вняземъ вашинскимъ и привазалъ митрополиту Алексвю пригласить его въ Москву для полюбовнаго решенія двла. Михаилъ поверилъ слову архипастыря и пріфхаль. Его вавлючили въ тюрьму; но вскорв выпустила, когда въ Москву прівхали послы Маман. Миканлъ восвливнуль: "Я больше всего любиль митрополита и вфриль ему; а онь такъ посрамиль меня и наругался надо мной! Съ этой минуты онь повлядся метить Мосвей до самой своей смерти. Онъ бросился вь Литву — и Ольгердъ внезвино явился подъ Москвой. Димитрій сь боярами отсидвлясь въ Кремай; но литовцы пожели всв сосъдніе посады и села: съ нашествія Бітыя Москва не испытывала такихъ бъдствій. Ольгердь два раза опустощаль Москву, но потомъ вдругъ бросилъ ее: онъ быль вовлеченъ въ упорную войну съ немцами. Тогда Димитрій, уже усивыпій снова задобрить Мамая и дарами, и личнымъ повлономъ въ Сарав, рвшился повончить съ Михаиломъ. Онъ собраль большую рать. Туть были все подручные внязья Москвы (т.-е. весь сверо-востокъ Руси), а также новгородцы и внязья смоленскіе в южные, воторыхъ теснили литовцы. Руссвій народъ благостовляль эту рать нотому, что считаль Михаила другомъ враговъ Руси-литовцевъ и татаръ. Михаилъ покорился безъ бол в сталь подручнымъ вняземъ Москвы (1375). Народъ не относи, считая Москву защитенцей Руси отъ татаръ. Въ договоръ текцу Лимитріемъ и Михандомъ было сказано, что Тверь обязуется помогать московскому виязю, если онъ захочеть идти

Въ то же время была подавлена Рязань, самая могущественная область после Москвы и Твери. Она была особенно сильна личностями своихъ биязей, которые находились востоянно подъ ударами татарь, что способствовало выработке мужественныхъ характеровь. При Димитрів Ивановиче внязналь самый знаменитый изъ рязанскихъ князей, Олего Исановиче. Подобно тверскимъ князьямъ, онъ, такъ же какъ и его предви, питалъ непримиримую ненависть къ Москве: его прадвлять быль задушенъ Юріемъ Даниловичемъ. Народъ раздёлялъ чувства своего князя. Рязанды называли москвичей втрусами,

на воторыхъ нужно идти не съ оружіемъ, а съ ремиями да веревками, чтобы вязать ихъ. Москвичи не оставались въ долгу у рязанцевъ: они называли ихъ "полоумными людищами". Олегъ воспользовался борьбой Димитрія съ Миханломъ тверскимъ, чтобы возстать противъ могущества Москвы; но неудача тверичей погубила его. Воевода Димитрія разбиль его на голову (1372), чему очень быль радъ родственникъ Олега, виязыпронскій, который тотчасъ же захватилъ Рязань. Впрочемъ, потомъ Олегъ снова утвердился въ Рязани, но уже какъ подручникъ московскаго князя.

§ 94. Димитрій Донской и татары. -- На Руси стало сповойно: не тревожная ее и Литва, гдф, по смерти Ольгерда, свиръпствовали смуты (§ 79). Этимъ затишьемъ воспользовалась Русь, чтобы начать наступательную войну съ татарами. Тогда въ Золотой Орде наступило разложение. Тамъ, по обычаю азіатскихъ султанатовъ, начались дворцовыя возни и різана между множествомъ наследниковъ, связанная съ многоженствомъ: въ 25 летъ сменилось 18 хановъ. Ихъ ставиль и низвергаль темнивъ. Мамай, который наконенъ самъ вопарился въ Сарав. Но многіе татары не хотели признавать его-и Золотая Орда распалась. Не считая мелкихъ непрочимъ владеній, возниваю пять главныхъ ханствъ: въ Сарав, въ Казани-на мъсть болгарскаго царства, въ Астрахани, въ Криму и за Янвомъ (§ 82). Замвчая паденіе Орды и чувствуя свое усиленіе, русскіе уже не боялись своихъ поработителей. Со временъ Калиты они не видали баскавовъ, а московскіе внязья привыкли отнимать удёлы у своихъ родичей вопреки сарайскимъ ярдывамъ. Димитрій Ивановичь съ малыхъ лёть приводиль всёхъ внязей подъ свою руку и выдержаль борьбу съ такими противниками, какъ Тверь н ея вървая союзница. Литва. Онъ былъ освиенъ благословеніемъ уже могущественной церкви. Полный силь, молодой внязь быль надеждой, представителемь новаго гордаго поволения, рвавнагося въ свободв. Русскіе уже съ бранью произноснии нмя какого-то Мамая. По городамъ вспыхивали бупты противъ ханскихъ пословъ, и народъ избивалъ татаръ. Нъкоторые внязья имсвались внизъ по Водга, съ своими ратями, и истребляли отдёльные отряды врага. Димитрій Ивановичь также ходиль съ ратью за Оку, охрания Русь оть бусурмановъ. Однажди онъ даже разбилъ значительное полчище татаръ; и вазанскіе ханы "добили ему челомъ" и заплатили дань. Туть разгивванный Мамай решился разыграть роль Батыя. Онъ собраль

всѣ силы татарь, принаниль зауральских кочевниковь, черкесь съ Кавказа, даже генуэзцевь изъ Кафы, а также вступиль въ союзъ съ Игелломъ литовскимъ и съ Одегомъ рязанскимъ. Онъ номель вверхъ по Дону. Димитрій выступиль навстрѣчу ему. Съ нимъ были всѣ русскіе внязья, кромѣ рязанскаго и тверского, а также воинство со всѣхъ русскихъ земель, потому что всѣмъ хотѣлось сразиться съ бусурманами. Собралось до 200.000, и всѣ были одушевлены надеждой: св. Сергій благословиль Димитрія и предсказаль ему побѣду.

Победное чувство овладело народомъ, когда вышель изъ Кремля, снараженный въ походъ, великій князь — рослый, шировоплечій мужчина, літь 30-ти, съ темными вудрями, съ овладистой бородой, съ большими умными глазами. По всей Красной площади разнесся его звучный голосъ, вогда онъ восвливнуяв: "Любезная братія! He пощадимь жизни за вёру Христову, за святыя церкви, за русскую землю". Толиа грячула: "Сложимъ голови за въру Христову и за теби, государь великій вназы! Русскіе встратились съ татарами на Куликосом Поль, между Дономъ и его притовомъ, речкой Непрядвой (1380)-ев счастью, съ одними татарами: Ягелло опоздаль жего на одинъ переходъ. На протяжения 10 версть враги спепились другь съ другомъ въ рукопашномъ бою. То была одна вы самыхъ крупныхъ бятвъ въ средніе въка. Здёсь пало 15 русскихъ князей, и съ трудомъ нашли, подъ деревомъ, самого линтрія, оглушеннаго ударомъ и спасеннаго только панцыремъ. Сначала татары одолели и погнали русскихъ, вакъ вдругъ на нать напала сзади свъжая русская конница, бывшая въ засаль, подъ начальствомъ двоюроднаго брата веливаго внязя, Вмиміра Андресонча серпуховскаго, и выходца изъ Волыни, по прозванью Боброка. Татары потерпван полное поражение, побросали весь обозъ; едва ускавалъ самъ тучный Мамай со своими мурвами. Онъ такъ испугался, что бъжалъ далеко въ степь; но тамъ натолинулся на Тохтомыща (§ 82). На паватномъ для татаръ мість, у Кален (§ 81), Мамай быль разбить соперинвомъ и бъжалъ въ Крымъ, гдъ вскоръ его отравали генуазцы. Тохтамышь, между твиъ, бистро пошель въ Москві, гді побідители предавались полной безпечности: проводникомъ ему служиль предатель — Олегь рязанскій. Димитрій не успаль собрать войсво и удалился въ Кострому, а за нимъ и мигрополеть. Москвичи, предводимые однимъ литовскимъ воеводой. сомгля свои слободки и затворились въ Кремлъ, который татары взяли только хитростью. Нивогда еще Москва не подвергалась такому опустошеню: въ ней не осталось живой души; сгорфло и множество книгь, спесенныхъ въ кремль со всего города. Народу погибло до 25.000, не считая сгорфишихъ и утонувщихъ. Но вскорф подосифлъ Владиміръ Андреевичъ и разбилъ одинъ изъ непріятельскихъ отрядовъ. На татаръ напаль

страхъ, и они посившно ушли за Волгу.

Нашествіе Тохтамыша было временнымъ бідствіемъ, да н оно произошло оть безпечности и легковърія москвичей. Въ сущности, на Куликовомъ Помъ русские освобочились правственно от тапарскаю ига: въ завъщани Лимитрія отразнлась въра въ его близкое визвержение. Оттого русские такъ высово пѣнили эту побѣду: они воспѣли ее въ . Повѣсти о Манаевомъ побонщъ". Димитрій же, котораго назвали Донскима, пріобраль самое громкое имя въ исторіи саверной Ічси, после Невскаго. Такая народная опенка особенно важна, въ виду того, что вообще вняжение Димитрія было временемъ тяжедыхъ испытаній. Русь подвергалась тогда нашествіямъ литовпевь: москвичи постоянно дрались съ тверичами, рязанцами. смольнянами и новгородцами; свириствовала черная смерть (§ 73). А главное — победа надъ татарами была только правственная. На деле Тохгамышъ заврепиль ихъ иго на целое стольтіе, помолодивъ Золотую Орду свіжими, воинственными выходцами изъ глубины Азін. Надъ Русью снова налегь гнеть бусурманскихъ даней. Ея великій князь опять сталь "улусникомъ" и слугой Орды, попрежнену началь раболииствовать передъ нею. Но народъ поняль, что, при всемъ томъ, книжене Донского было зарей лучшаго будущаго. Сила татаръ была налломлена; и московскій внязь сталь попрежнему собпрать виходи въ Орду (\$ 83), что служило въ его усиленію. Объединеніе Россін много подвинулось впередъ; и Димитрій оставилъ завъщаніе, въ воторомъ впервые установилась на Руси правильная наслыдственность вмети. Въ немъ было сказано, что Донской оставляеть веливое княженіе своему старшему сыну, Василію; а доблестный Владиміръ Андреевичь, старшій въ родів, обязался считать Василія свониь старшинь братонь: слівновательно племянника была поставлена выше дяди. То была полная отмина родового быта. Оттого-то Димитрій обращался, вакъ съ подданными, не только съ знативишими боярами, по и съ своими блежайшими родственниками. Владиміръ Андресвичь, котораго народъ очень любиль и называль также Допскимъ" и еще "Храбрымъ", служилъ Димитрію честно и грозно, безъ ослушанія, "билъ ему челомъ", дорожилъ "его пожалованіемъ". До сихъ поръ абтонись употребляла такія слова только относительно подданныхъ и холоновъ.

§ 95. Василій I и Василій II Темный. — Димитрій Донской умерь внезапно, 39-ти леть. Онь оставиль 6 сыновей. Старшій изъ нихъ, 17-лътній Васимій І, напоминаль первыхъ московскихъ кимзей своею суровостью, осторожностью, подозрительностью в тою хитростью, съ воторою онъ умёдъ пользоваться слабостими людей. Онъ тихо, безъ шума, пріобр'влъ Нижній Новгорода и Оуздаль, отчасти воспользованнись изканой тамошинкъ бояръ, отчасти съ помощью хановъ, которымъ онъ льстилъ и не жаават даней и подарковъ. Только разъ принеслась изъ Орам страшная бъда. Въ 1395 г. Тамерланъ (§ 82), уничтоживъ Тохтамыша, захватиль южную Русь и пошель на Мосаву. Онь уже взяль Елець, какъ вдругъ повернулъ назадъ, преследуемый литовиами Витовта. Москвичи оцить не были приготовлены въ отпору: они приписали свое спасение перенесенной тогда въ нимъ изъ Владиміра икон'в Божіей Матери (§ 48). Но затемъ татары все слаб'вли отъ усобицъ; и Василій I уже не столько интересовался Ордой, сколько Литвой, которая все усиливалась и забирала руссвія области. Чтобы остановить грознаго врага, онъ даже женился на Софы Витовтовии. Но и это не помогло. По смерти Василія I, Витовть едва не подчиниль себв всей Руси. Тогда въ Москвъ правила его дочь, за малолетствомъ сына своего, Василія II. Старшій дидя ребенва, Юрій Дмитрисвича, не хотель признать его веливимъ кназемъ. Ктому же Софья осворбила Юрія тімъ, что на свадьбі сорвала съ его сына, Василія Косого, какъ съ вора, золотой поясъ, усыцанный драгоп виными каменьями.

Наступили небывалыя въ Москвъ смуты, съ ихъ обичнымъ послъдствіемъ—всеобщимъ правственнымъ наденіемъ, среди котораго воснитался крайне суровый, въроломный и неремънчный правъ Василія Васильевича. Никто не пренебрегаль инкакими средствами. Престоль переходиль изъ рукъ въ руки. Юрію удалось разбить своего племянника и захватить Москву, гдѣ онъ всворъ и умеръ. Василій Косой хотъль наслідовать ему, но быль разбить Василіемъ II и ослішлень. Мстителемъ за него явился его брать, Димитрій Шемяка галицкій. Соединившись съ тверскимъ княземъ, онъ схватиль Василія II въ Тронцкой лаврів и, въ свою очередь, ослішиль его: съ тіхъ поръ Василія Васильевича

стали звать Темным». Но вскорт, опасаясь народнаго волненія, Шемява выпустиль несчастного изъ тюрьмы. Мосвычи не любили Шемяку, который угнеталь нхъ, съ помощью своихъ галициихъ бояръ, и быль до того пристрастенъ, что вошло въ пословицу называть всябую несправединность "шемякинымъ судомъ". Щемяка вспоре быль прогнань, и снова воцарился Василій II. Шемява удалился въ свой Галичъ, но прододжалъ вредить Василію, который, наконецъ, пошелъ противъ него и присоединиль Галичь въ Мосевъ. Шемява бъжаль въ Новгородъ, но погибъ тамъ отъ отравы, подосланной изъ Москвы. Димитрій Шемява-послёдній удёльный внязь, который оспариваль первенство на Руси у прямыхъ потомковъ Владиміра Мономаха. Съ его смертью превратилась смута въ Москве. Василій II провиняють еще леть 10, спокойно продолжая дело своихъ предковь. Онь захватиль почти все, что оставалось независимымъ вовругъ Москви. Князья можайскіе и серпуховскіе лишились своихъ владеній; суздальсвіе принуждены были были были. Князь рязанскій самъ отдаль Василію II на восинтаніе своего сына, и его внажествомъ стали управлять московскіе нам'встники. Тверской внязь, соумыщленникъ Шемяки, призналь себя подданнымъ Василія и выдаль свою дочь, Марію, за его сына, Ивана. Новгородъ, помоганий Пемякв и ственяний Москву разбоями своихъ повольнивовъ (\$ 51), долженъ быль не только заплатить Василію большую дань, но и отичнить свои въченые порядви: онъ сталъ писать грамоты отъ имене веливато виязя н употреблять его печать. Даже волонін Новгорода почувствовали руку Василія: Пскооз сталь выбирать себі въ князья московскихъ нам'естниковъ, а Вятка прямо подчинилась Москвъ. Усилилась и церковная власть Мосевы. Тогда русскій митрополить, жившій въ Кіевь, вступиль въ "унію" (§ 74), подъ попровительствомъ Литвы. Москва воспользовалась этимъ и, отвергнувъ унію, отвергла и кіевскаго митрополита. Русскіе епископы, не спрашиваясь константинопольскаго патріарха, выбрали собственинаго митрополита Іону (1448). Съ этихъ поръ русская церковь стала независимою от Византіи. Русскіе митрополиты жили въ Москвв. Переходъ перковнаго главенства въ Москву быль закрвилень перенесениемъ нконы Владимірской Божіей Матери, им'ввией такое большое значеніе въ глазахъ съверной Руси. Такъ, Василій Темпый, умира≡ (1462), оставиль уже могущественное государство своему смну-Ивану III.

§ 96. Земля и населеніе.—Третій періодъ русской исторіи (1250-1450) отличается отъ втораго во многихъ отношеніяхъ. Русь измінилась уже боличественно. Въ государственномъ смыслів она сильно уменьшилась. Весь юго-западъ подчинялся Литвъ и Польше; и за это не могли вознаградить ничтожныя пріобретенія насчеть шведовь и ливонских рыцарей. Сверхъ того, въ началв періода татары непосредственно управляли ближайшими въ нимъ украйнами. Но зато границы народности руссвой расширились на съверо-востокъ, среди финскихъ внородцевъ. Причиной тому были знаменитыя переселенія съ юго-запада, начавшіяся уже въ прошломъ періодів (§ 64). Они шли сначала въ треугольникъ, средоточіемъ котораго была Москва (§ 90), упираясь въ земли новгородцевъ, мордви и татаръ, потомъ разсыпались за Волгой и внизъ по ея теченію. Переселенцы садились на "сыромъ корию", по нагорнымъ берегамъ ревъ, по сухимъ, холмистымъ "раменамъ" или окраинамъ девственныхъ боровъ и болотъ. Устроивъ свою оволнцу", эти "старожильцы" перезывали сюда "новоприходцевь", тягловый людь "съ иныхъ сторонъ". А разродятся и станеть тесно — делають "выставки" или "выселки" да "починки" въ люсу, вавъ отронвшаяся ичела: попрежнему садятся "на новахъ", на сивжихъ "заёмищахъ" (§ 61). При такихъ връпкихъ завязяхъ русской народности, она стала успёшнее прежняго всасывать въ себя вровь вообще податливыхъ внородцевъ сначала уральскаго, а потомъ и адтайскаго отродья (§ 2). Такъ, благодаря переселеніямъ, населеніе Россін возросло, что довавывается многолюдностью городовъ и такою арміей, вакъ 200.000 воиновъ, выведенныхъ Донскимъ противъ Мамая, а также изобиліемъ слободъ, особенно въ сіверо-восточной Руси, которая очень слабо была населена по татаръ.

Но увеличеніе населенія задерживали татарскіе погромы, войны съ литовцами, ифицами и шведами, а также внутреннія усобицы. Сверхъ того, вслёдствіе невёжества, необработанности природы и разбросанности населенія, Русь попрежнему (§ 57) подвергалась различнымъ временнымъ бёдствіямъ, — наводненіямъ, пожарамъ, въ особенности же голоду и моровой язвё. Голодъ мёстный быль обычнымъ неленіемъ, уже вслёдствіе недостатка путей сообщеніи: въ одномъ мёсть гиллъ набытовъ запасовъ, когда въ другомъ нечего было ёсть. Но нерёдео встрёчался почти повсемьстный голодъ отъ физическихъ причинъ. Часто въ лѣтописяхъ рисуется такая картина: стоить мгла; палить ужасный зной;

ръки повысохля; льса, болота и земли горить; дымъ стелется по воздуху, такъ что едва можно видъть другъ друга вблизи, и отъ него издихають рыбы и птицы; него хлебь поедаеть мышь илк "врылатый червь" (саранча). Л'ьтописецъ прибавляеть, что скорбь была великая: только и слышно было, что плачь и рыданія по улицамъ и торжищамъ; многіе падали отъ голоду мертыме, многіе біжали въ Литву, въ німпамъ, евреямъ и басурманамъ, нли отдавались въ рабство богачамъ. Столь же безпощаденъ быль мары, особенно во второй половинь 14-го в. Человъкъ вдругъ зачнеть харкать вровью, или вскочить нарывь, нападеть костоломъ: несчастный ворчится и испускаеть духъ въ три дня. Обывновенно вымирала вся семья, а нередво целыл села и даже города. Изъ многолюднаго Смоленска вышло только пять человивь: они затворили за собой ворота мертваго города. Нивоторыя мізста по нізскольку разъ вновь заселялись и опять опустошались моромъ. Къ числу бъдствій должно отнести разбои, которые свириствовали особенно на Волги, вслидствие недостатка хорошаго управленія; северо-востокъ больше всего терпвав отъ новгородскихъ повольниковъ. Вследствіе всего этого, Русь въ третьемъ період'в была все еще страною быбной н малинаселенной.

§ 97. Киязь. — Татары имфли лишь косвенное вліяніе на быть русскихъ, во прямо и значительно воздействовали на ихъ политическое развитие (\$ 84). Оттого въ третьемъ період'я на Руси замечается более перемень въ государственномъ, чемъ въ бытовомъ отношения. Тогда произопло усиление самодержавія. Но оно явственно обнаружилось лишь въ концу періода. Сначала, въ 13 -- 14 въкахъ, было переходное время. Оно отличалось отголосками усобидъ, пережитками удъльнаго строя. Но удели на северо-востове уже были не те, что на юговападъ, вслъдствие переселения. Здъсь все было ново, дишено преданій, общественных установленных связей. Вийсто старыхъ могучихъ городовъ, связанныхъ между собой перевочевкою князей по родовымъ счетамъ, раскинулись, на огромнихъ пространствахъ, села, связанния между собой лишь общимъ пустарнымъ промысломъ новаго обзаведенія. Съ размноженіемъ ливій ростовскихъ и прославскихъ князей, изъ этихъ промысловыхъ овруговъ составились мелкіе уделы. То были врохотныя вняжества, безъ корней въ прошломъ, жалкія и зыбкін, какъ оврествыя болота. Нередво туть не было не только городовъ, по и сель: одив деревушки, а столида виязька-простая боярская

усадьба, одиновій шировій дворъ съ избами, при цервви. Здісь все зависько отъ случайности, отъ того, куда ударится потомъ переселеніе, гді скучатся перехожіе люди. Отсюда легвая сміна значенія вняжествь и внезапный рость тавихъ худшихъ, слабійшихъ городковъ, какъ Москва.

Въ этихъ передовихъ сторожимъ Руси, какъ и въ монастыряхъ-колонистахъ, все было уединенно, тихо и угрюмо. Смирно сидъль здёсь, въ своей "опричнине", удельный внязь съ суровымъ и заменутымъ правомъ. Оторванный отъ остальной Руси, онъ не зналъ перекочевовъ со стола на столъ; и днии били этому сельчанину удаль и честолюбіе нашихъ южныхъ витязей. Въ его узвихъ понятіяхъ бліднізь образь государства и отечества: рідко собиралось вняжье на събзды, да и то лишь для владельныхъ договоровъ или какъ подручняви окрепшаго веливаго внязи; и въ инсьменахъ той поры редво и холодно поминается имя "Русской вемли". Сфверный удельный князь думаль только о своемь большомъ гнезде (\$ 50), промышляль о детяхь, воторымь и отдаваль свою опричнину по завъщанію, дробя ее семейнымъ разділомъ. То быль еще не государь, а вотчиннивъ: вси земля удёла считалась его собственностью; и онъ распоражался ею на правахъ боярской собственности, по Русской Правд'в (§ 24), передавая ее дітямъ, нето кназю-сосіду, жені и даже дочери, по "душевной грамоть", совству сходной съ завъщаниемъ частнаго лица. Князь смотрель на свой удель тольно вакь на источникъ дохода и прокориленія своего гивада; и дворцовыя должности у него занимали холопы, какъ у бояръ — тіуны. Князь отличался отъ боярина только темъ, что имелъ еще государственныя права (\$ 26); но смотрвиъ онъ на нихъ тавъ же, какъ н на вемлю сь холопами. Такъ вырабатывалась, въ каждомъ удельномъ углу, сильная власть. Она росла на просторъ: ее не ственяли ни преданія, ни такія старыя силы, какъ маститые города съ въчами. Кинзъ, на глазахъ вотораго все подымалось ва новяхъ, вакъ изъ инчего, считалъ все своимъ созданиемъ м своимъ достояніемъ. Влінніе татаръ, прямое и косвенное (\$\$ 84, 90), усворяло ходъ дела, предъявляя готовый образецъ.

Къ концу періода самодержавіе уже почти совсти сложилось, когда возвысился великій внязь въ Моснвъ. Смута въ малолітство Василія II (§ 95) была последнимъ проявленіемъ пережитковъ южнаго быта. Московскій внязь сталь быстро поглощать мелкіе удёлы, гдё народъ не защищаль своего вняжья, связаннаго съ нимъ не правственными узами, а не-

обходимостью, находя выгоднымъ поддаваться болве обширному средоточію. Онъ уже съ Калиты (§ 91) называется самодержими, Божіей милостью великими княземи всея Руси" и "господаремъ" или "государемъ". Если не по завону, то на дълв у него установилось престолонаслидие по прямой линии. Онъ уже різшаль діла, какъ хогіль, съ имъ самимь назначенными боярами или и безъ нихъ, и даже самовластно вившивался въ вругь ведомства цернви. Въ пределахъ его вилжества все уже трепетало передъ нимъ: при Донскомъ впервые подвергнутъ всенародной вазни такой важный бояринь, вакъ сынъ тысяцкаго Вельяминова (§ 92). Его могущество уже далеко распространалась за пределами московскаго вняжества. Самыя сильныя области, Тверь и Рязань, уже очутились вы подвластамхъ отношеніяхъ въ нему; а менее важные внязья стали называться уфальными и помьетными и считались "подручнивами" веливаго виязя. Отношенія между ними опредвлялись договорными грамотами и духовными завъщаніями, воторыхъ сохранилось много отъ того времени: это - основа нашего государственнаго права 14 и 15 въковъ. Удъльные князья были независимы въ своихъ областяхъ, но подчинялись великому: они называли его "господиномъ", "служили" ему безъ ослушанія, "чество и грозно", н "били челомъ"; оне обязаны были ходить на войну по его первому призыву. Изменился и быто княза. Князь ходиль на войну лишь въ крайнемъ случав, больше сидвлъ дома и старался вознями или деньгами "придобывать" побольше земель и разнаго добра - одеждъ, драгоцвиныхъ вамией, золотыхъ нещей, мёховъ, посуды и т. д. Князь вель скромный и скучный образь жизни: даже охота сделалась более простою, дешевой и радкой. Пиры сохранились, особенно брачные или "каша", но также въ болве скромныхъ размврахъ: все ограничивалось попойкой. Князья женились 14-ти лёть на невестахъ своего рода или на литовскихъ и татарскихъ виджнахъ, изръдва и на боярсвихъ дочеряхъ. Передъ смертью постригались въ монахи.

Княжая казна стала обильна, особенно въ вонцу періода, вогда московскій князь сталь собирать выходы въ Орду, вовсе не отправляя ихъ въ Сарай. Помимо этихъ выходовъ, она состояла изъ многихъ "мытъ" или пошлинъ—судебныхъ или "присудъ", брачныхъ (новоженная вуница) и торговыхъ (гостиное, въсчее, побережное, интно—за влеймленіе лошадей и др.). Кромъ того, взимались разныя дани съ частныхъ владъльцевъ— "путныя", "тушовыя", за хлёбъ, соль, медъ, рыбу и т. д. Значительны были

 доходы съ дворцовыхъ земель—ванъ обровами и "издъльемъ" (трудомъ) съ врестьянъ, такъ и сборами съ "ухожаевъ" или путей (§ 11), которыми "доходили" до прибылей. Путей стало много-сначала совольничій (птичья охога), довчій (звіринав охота), конюшій (табуны лошадей и стада скота), потомь-стольничій, "тянувшій въ поварню вняза" (рыболовство, садоводство, огородинчество), и чашничій (изготовленіе напитковъ и ичеловодство). "Путями" были и учрежденія, ведавшія эти хозяйственныя угодья. Изъ ихъ правителей составилось зарождавшееся уже въ удельную пору (\$ 58) придворное чиноначаме такъ же, какъ въ Византін (\$ 9) и на Западъ. Болье почетными (боярскими) придворными должностями были: совольничій, ловчій, конюшій, стольникъ, чашникъ, — сначала все "путные" или "путники", потомъ и "безъ путей", какъ свита внязи. Сюда же причислялись тысяцкій и нам'ястнивъ-военный и гражданскій правители столицы. Низшіе царедворцы (нногда даже изъ ходоновъ) были: дворскій или дворецкій, правивній дворцовыми слугами и дворцовымъ хлібопашествомъ, казначей, окольничьи, ключники, дьяки, подъячіе в др. Дьяви не только завъдывали вняжескою печатью и инсьмоводствомъ, но и употреблялись какъ послы.

§ 98. Управленіе.— Подліз князя попрежнему (§ 59) видимъ думу, какъ главное правительственное мъсто. Она постепенно развивалась. Сначала она все еще мало походила на правильное учреждение. Составъ ея былъ случайный. Князь, бывало, "сгадаеть" или "поговорить" съ въмъ хочеть. Но обыкновения это были одинъ-два царедворда изъ путныхъ боярь, ведомства воторыхъ касалось дело: лишь нь врайнихъ случаяхъ между-вняжесвихъ отношеній постановлялся приговоръ "общею думой всъхъ наличныхъ совътниковъ". Всъ эти "думцы" (§ 27) были наперсники, приближенные князя: среди инхъ уже не встрачалось областныхъ правителей, и радво, по цервовнымъ вопросамъ, призивались владыви. Они играли роль лишь приказчиковъ или свидътелей, какъ въ судебняхъ: приговоръ считался собственнымъ и окончательнымъ решениемъ винзи, а бояре тольво "туто были". Ихъ свидетельство нужно было темъ болъе, что дворцовый дьявъ или печатнивъ еще не записываль діль вь вингу, и винзь не скріпляль ихъ своимъ рукопривлядствомъ. Ходъ думскаго заседання быль простой, хозяйскій. Спозаранку думцы "лазилн" во дворецъ, "словесно" свликанные туда вняземъ. Дънки добладывали дъла и инсали

грамоты по приговорамъ думы: у каждаго изъ нихъ былъ свой дарецъ" для храневія болве важныхь бумагь. Попрежнему случайны были и приговоры думы: все государственное право составлялось изъ примфровъ, изъ отрывочныхъ решеній всилившихъ по нужде дель. Не было у думы даже определеннаго въдомства. Она была и дворцовою конторой, и высшею судебней, и советомъ князи по всевозможнымъ областнымъ деламъ, восходявшимъ отъ низшихъ правителей. Но въ концу періода дума принимаеть новый видъ. Въ Москве она собирается правильнее и уже менее походить на двордовую коптору. Она точные опредыляеть свои отношения въ областному ипривлению, ослабляя его самостоятельность. Въ началь періода область жила еще обособленно отъ внязя и его высшаго правленія. Въ земляхъ частимхъ владёльцевъ, какъ свётскихъ, такъ и первовныхъ, вотчинникъ былъ почти князькомъ, а паредворцами были у него свои "привазчивн"; только они сами судились вняземъ или его дворецкимъ. На черныхъ земляхъ (§ 61), составлявшихъ "увады", двянвшіеся на "волости", такими же внязывами сидван намистники и волостели со своими тічнами и доводчивами. Они безнадзорно пользовались властью княза, воторому платили за нее, подобно половнивамъ (\$ 61), часть своихъ доходовъ; но съ усиленіемъ князя ихъ начали стеснять путные волостели, которые звиравляли вилжескими путями въ волостяхъ, всюду пересфианими частныя вемли, а также были "даныцивами" иле сборщивами даней на этихъ земляхъ. Къ концу періода, въ Москов, князь начинаетъ уже судить не только нам'ястниковъ и волостелей, но и ихъ престьянъ и холоповъ. Онъ береть отъ нихъ къ себв на локладъ самыя важныя тогла дела - поземельныя; оть его думы исходять жалованныя, купчія, межевыя грамоты. Возникъ и цівдый разрадъ "разъбадчиковъ" или межевиковъ.

Распорадительная власть князя возрастала и отъ развитія военного д'яла. Рать стала многочисленна, котя лишь въ особыхъ случаяхъ (§ 94). Ядро ея составляли бояре, виходивніе, по первому призыву князя, конно, людно и оружно", т.-е. въ собственномъ снаряженіи, съ своими слугами, число которыхъ, впрочемъ, еще не было опредѣлено. Они несли также "сторожевую и станичную службу" на пограничной чертъ, установленной при Калитъ отъ Ови до Дона поттуда къ Волгъ и Крыму. Эта черта состояла изъ "городвовъ", острожновъ" (кръпостцы, обнесенныя острымъ тыномъ), кургъ

новъ съ вышивми и въстовыми колоколями, земляныхъ валовъ на на всколько версть, въ особенности же нав засъка (\$ 59) у опушви лесовъ, которые становились "заповедными", непривосновенными. Самая пограничная черта навывалась "засвчною", повинность народа строить ее - "засвчнымъ двломъ", а еа охрана -- васъчною стражей". Эта стража подчинялась "засъчнымъ головамъ" и воеводамъ. Она день и ночь сидела дозоромъ па вышкахъ и по деревьямъ и, завидя татаръ, давала знать воеводамъ, стоявшимъ съ "полками" въ Коломив и Каширв. Сверхъ того, далеко въ степь высылались разъезды станичникова, которые порой подолгу заживались тамъ. Но вромв бояръ, рать попрежнему (\$ 26) состояла изъ земской пъхоты. ()на воринлась въ походахъ насчеть местнаго населенія. Боевой строй быль также прежий (\$ 59); но особенно стали выставлять "западние" отряды или засады да "сторожи" и "заставы", которыя вадерживали непріятеля и "добывали языва" (пленника), что объяснялось медленностью сбора рати. Развилось также осадное дело: появились "туры" (корзины съ землей или павлей для приврытія подступающихъ), "тараны", метавшіе, на полтора перестр'яла, камин въ подъемъ четыремъ силачамъ, и "порови" или ствиобитныя орудія. Осажденные первымъ деломъ сожигали посади, слободки, даже монастыри въ околицъ (§ 70) и затворялись въ кремль, откуда палили изъ самострвловъ да лили вппятовъ и смолу на подступающихъ. Снарижение войска оставалось прежнее (§ 26); только подконецъ появились пушки у осажденныхъ городовъ, да стяги замънались болъе внушительними "знаменами". Русские были охочи до боя и стремительны, но не стойви. Кровопролитие вообще было редиостью: въ этоть періодъ насчитывается до 250 войнъ (тугъ 90 усобидъ и по 40-45 войнъ съ тагарами и литовцами), а битвъ было только 70.

Съ усиленіемъ вияжеской власти и отме утрачивало свое прежнее (§ 59) значеніе. Народъ совстиъ отвывъ отъ него: когда пришелъ Тохтамышъ (§ 94), покинутые вняземъ москвичи вздумали-было собрать вто, но только перессорилнсь. Стария вто уцтата только въ Полоцит, Исковт и особенно въ Новгородъ. Въ Новгородъ внязья еще завлючали ряды съ горожанами, обязивансь держать ихъ "въ старинт, по пошлинт (по обычаю), безъ обиды". Великій внязь не могъ ставить посадниковъ и тысяцвихъ и клядся не слушать доносовъ; ни онъ, ни его бояре не должны были держать своихъ селъ на новго-

родской землю. Новгородъ платиль книзю только "черный боръ" пли выходъ въ Орду. Но съ Калиты московские килава стараются и здёсь установить дани. Тогда же появляются ихъмамъстички подлё посяднивовь; а въ ридахъ новгородци обязываются "держать книжение честно" и даже "грозно".

§ 99. Бояре. — Вывств съ изминениемъ государственнато наряда въ третьемъ період'я нашей исторія, на с'яверо-востов'я нам'янялось и положение населения. Здась, кака и тамъ, перемана особенно обнаруживалась подконець: сначала еще сохранялись пережитки строя удальныхъ усобицъ. Такъ боярство, по нъвоторымъ своимъ преимуществамъ, казалось еще дружиной, кочевою ратью (§ 60). Бояре сохраняли право отъезда на личную службу въ другому внязю, не теряя вотчинъ. Она служили еще по ряду, какъ вольные паемники. Но это быль уже пережитовъ, противорвчившій стремленію виязя осъсться самому и прикрапить своихъ сподручниковь въ земла. Это приприление, начавшееся въ конци удильного періода путемъ вотчинъ, развивалось въ Москвъ. Въ договорныхъ грамотахъ появляется запрещение держать закупней и оброчнивовь въ чимих уделахь. Въ поученияхъ переходъ отъ вназа въ вназю уже счигается измёной. Сами бояре стремились осесться: земля становилась главнымъ источникомъ богатства, а виязья давале имъ почти наместничью власть въ вотчине (\$ 92), подчиняя ихъ своему суду только въ дълахъ по душегубству. Князья стали равдавать имъ, нариду съ вотчинами, еще помпьстви - земли въ пользованіе, покуда они числились на служов. Они попрежнему поручали имъ правительственныя должности и пути, доставлянтіе хорошее вориленіе. Но все это сильно свизывало боярина съ его вняземъ, дълало его зависимымъ. По праву, бояре были еще вольными сотрудниками виязи, а не подданными: оттого въ важныхъ случаяхъ ихъ всёхъ свликали въ княжескую думу. На деле же они были уже не дружиной, а служилыми людьми, военнымъ сословіємъ, которое занимало также и гражданскія должности. Чемъ сильнее размножались они и чемъ меньше становилось вняжья, темъ более они должим были поддерживать зарождавшееся самодержавіе.

Это особенно обнаружилось въ Москвв. Здёсь скопилось множество болрт, изъ которыхъ образовался обособленный классъ: редки были случан пожалованія въ бояре даже изъбогатыхъ гостей. Пользуясь правомъ отъёзда, они стремились сюда, гдё богатёли такь, что удёльные князья ста-

рались породниться съ нимя. Къ вонцу періода въ Москвв зарождаются осёдные, землевладёльческіе боярскіе "роды", хотя у нихъ еще не было не только родословныхъ внигъ съ гербами, но и фамилій: каждый бояринь назывался по имени в отчеству, но завелъ собственную печать. Сюда прежде всего относились "захудалые" роды Рюриковичей и Гедиминовичей, которые отличались оть остального боярства только титуломъ князи. Но ихъ было уже очень мало въ концу періода. Боярство стало пополняться выходцами, которые уже цельми кучения прибывали отовсюду-какъ изъ разныхъ частей Руси. такъ и изъ-за грапици. Тутъ были бояре съ Волыни (Волынскіе), изъ Кіева (Кващнины), Чернигова (Плещеевы, Оболевскіе), Смоленска (Всеволожскіе); затымь — изъ Орды (Годуновы, Сабуровы, Уваровы, Юсуповы, Урусовы), Литвы (Патрикфевы, Гозицыны, Куравины), Пруссія (Кошвины, Кобылины, Захарынни, Шенны, Морозовы, Козловы, Шереметьевы, Колычевы, Боборыкины, Неплюевы, Коновницыны, Хвостовы), 1'ерманін (Кутузовы, Челищевы, Толстые, Васильчиковы, Дурново, Левшины); были даже неудачнин изъ Швеціи (Суворовы). Данін, Англін, Францін, Италін, Грецін, Далмацін, Сербін, Валахін и Богемін. Всявій старался выдвлиться изъ этой разнородной миссы: бояре выслуживались передъ великимъ княземъ, ссорились изъ-за его милостей. Самые важные изъ нихъ назывались большими или путными и думцами, а также собственно боярами. Они судились не наместниками, а самимъ книземъ, и были военачальниками. Сюда относились дворцовые чины (§ 97). По и они были только "старейшими" служилыми, "знахарями" порядвовь, воторымь внязь "приказываль". какъ своимъ "нарочитымъ поставленнивамъ", вершить извъстима дъла правленія. За боярами следовали дюти боярскія, съ такими же правами, какъ у бояръ, только не участвовавшія въ дум'в внязя. Ниже стояли дворяне (§ 60) или "вольные слуги" князя, которые частью посылались на кормленье, частью зав'ядывали работами на вняжесвихъ земляхъ. На эти должности назначались иногда и вняжіе холопы.

§ 100. Тяглые. — Служилие отправляли свою службу; но они не несли государственных "тигостей" (налоговъ). Все остальное паселеніе называлось тяльми людьми. Всё они попрежнему (§ 61) были вольнымъ, бродячимъ населеніемъ, которое временно примащивалось въ землимъ внизей пли частныхъ владъльцевъ — бояръ и монастырей. Ихъ высшій слой, постарсліе, при-

низились сравнительно съ горожанами южной Руси. Вижств съ паденіемъ денежнаго хозяйства, исчезъ не только дружинникъторговець, но и богатый гость-промышленникъ. Пали крупные волостные города съ въчами. Такъ, Ростовъ и Суздаль утратили свои права въ борьбъ съ повыми людьми (§ 50), пришедшими взъ Залісья за Окой, не знавшими древней гордой общины. Подвонецъ мосвовскій князь посягаль даже на власть Новгорода (\$ 95). Городами уже управляли служители внязя; а если гдв посадскіе, по старой намяти, собираля ввче, ихъ называли "прамольниками". Посадскихъ начинали приравнивать въ сельской массъ, называя ихъ въ грамотахъ "черными сотнами и слободами". Но утративъ права, города понемногу поправлялись въ концу хозяйственно, отъ промысловъ и торговля, особенно тамъ, куда не достигало татарское иго. А на югозападъ появилось магдебуриское право (§ 77), близкое въ въчевымъ порядкамъ: оно предоставляло посадскимъ самоправлевіе и освобождало ихъ отъ торговихъ пошлинь. Литовское правительство покровительствовало горожанамъ безъ различія вівръ в народностей. Оно сохранило візче Полоцку и давало разныя дьготы ивмиамъ, евреямъ в армянамъ; оно наказывало за обиду еврею также, какъ за обиду шляхтичу. На эти льготы не скупились и князья на сфверо-востокф.

Но чемъ льготиве становилось посадскимъ, темъ незавидпве было положение сельчанъ, на которыхъ падало тагло почти всею своем тяжестью: Русь и делилась въ правительственномъ отношения на "сохи". Всѣ они стали называться тогда вообще черными или "черносошными", а иногда "хрестьянами", "сирогами" и "численными", т.-е. засчитанными въ татарскіе списви даней. Крестьянинъ попрежнему (§ 61) не имълъ своего угла: "своеземцы" лишь изръдка встръчались въ старыхъ вольныхъ городахъ. Крестьянинъ садился на чужой земль, синмая ее погодно "по ряду" и переходя въ бобыли или "непашники", когда "опадаль животами", бъливлъ. Онь являлся тольно "душой да тёломъ" въ готовому "врестьинскому заводу", т.-е. на полное обзаведение, со ссудой отъ владъльца деньгами, а больше хлебомъ дна свиена и вмена (прокормъ до жатвы). Все это одолжение называлось "серебромъ". и за него платился процентъ или денежнымъ "ростомъ", или пашеннымъ "издъльемъ". А за пользование вемлей "сребриникъ вносилъ оброкъ: онъ и назывался еще постарому половникомъ. хотя отдавалъ меньше половины наловато дохода. Киомъ.

оброка, онъ становился "тягледомъ", какъ только "наставлялъ соху" на тягломъ участвъ: онъ несъ разныя дани внязю и его служителямъ, ставилъ имъ дворы, возилъ ихъ и кормилъ въ походь, выходиль по ихъ приказу на охоту и т. д. За престыяниномъ сохранялось только драгоцанное право свободнаго перехода. И оно было въ большомъ ходу, благодаря помъстьимъ (\$ 99), - этимъ пустырямъ съ неистощенной новью, куда тянулся вереницей изъ селъ и городовъ голый бобыльскій людъ, приманиваемый ссудами и льготами. Но въ вонцу періода врестьянинь уже могь "отказываться" или оставлять своего землевладвльца только въ теченіе трехъ недвль около осенняго Юрьева дня. А невоторые монастыри стали совсемы запрещать переходы. Бояре начали получать оть внязей право суда надъ своими оброчниками; а съ появленіемъ пом'ястій возниваеть и имя "пом'ящива". Подав вольныхъ, перехожнать черныхъ людей, продолжали сутествовать холопы, а также закладии, которые закладывались за богатаго по займу, а также чтобы избежать повинностей. Усиленіе холопства видно уже изъ множества его разрядовъ: были холопы "полные" (по рожденію), "грамотные" (отдавшіеся сами въ холопство по вабальнымъ грамотамъ), "купленные", "ордынцы" (§ 90). Княжая челядь (§ 58) стала называться "дворскими" холопами и "страднивами".

§ 101. Церновь. — Въ третьемъ період'я русская церковь распамсь на съверо-восточную и юго-запасную. Когда паль Кіевь, митрополиты стали "тянуть" къ возвышавшейся Суздальской землв. Они часто вздили туда, потому что тамъ скоплилось иного даль. Навонець, митрополить Максима совствы пересеанлся во Владвијръ (ок. 1300), а преемнить его, Петръ, перевхаль въ Москву. Съ этихъ поръ московскій митрополить старался стать церковнымъ главою всей Россіи и часто вздиль на югь. По противъ этого возстала Летва. Церковния двла при второмъ преемнивъ Цетра, Алексию, хорощо объясняютъ отношенія между Москвой, Литвой и Византісй, а также между властью князя и митрополита на Руси. Въ 1354 г., Иванъ И просиль патріарха назначить метрополитомъ Алексвя, монаха двятельнаго, умнаго и ученаго, который зналь погречески. Въ Копстантинополеже, еще до прівада последняго, поставили грева, Романа. По, чтобы не обидеть Ивана, поставили и Алексвя. Тогда впервые "сотворился мятежь во святительствв": обамитронолита требовали новиновенія отъ еписконовъ и брали съ нихъ дани. Алексей появился въ Кіеве, а Гоманъ въ Твери.

Но Романъ вскоръ умеръ, и Алексъй возсоединилъ русскую церковъ. Алексъю хотълось сдълать своимъ прееминкомъ Сергія, основателя Тронцкой Лавры; но новому килзю, Димитрію Донскому, понравился пойъ Митяй, рослый, красивый мущина, умъвшій красно говорить, но врайне честолюбивый и дерзкій. По смерти Алексъя, Митяй присвоилъ себъ власть митрополита и побхалъ за посвященіемъ въ Царьградъ, но тамъ умеръ. Его свита выхлопотала у патріарха поставленіе изкоего Пимена; но Димитрій, подозръван его въ отравленіи Митяя, сиялъ съ него бълый влобукъ и заточилъ его. Потомъ Димитрій призналъ Пимена митрополитомъ; но въ Кієвъ, по просьбъ Литвы, патріархъ поставиль другого митрополита.

Такъ, церкви то соединялись, то распадались. Окончательное распадение совершилось при Исидори, который быль последнимъ грекомъ на митрополичьемъ престоле Россіи и ставленнивомъ Византін. Исидоръ, бывшій воистантинопольскій нгуменъ, сталъ митрополитомъ "всен" Руси; но онъ повхалъ на флорентійскій соборъ (§ 74) противъ жеданія Василія Темнаго. Последній предупреждаль Исидора "не приносить оттуда пичего новаго и чужого". Но Исидоръ, который особенно ревностно номогаль наив на соборв, возвратился съ званіемъ папскаго легата, съ католическимъ крестомъ и съ причастіемъ безъ чаши, а за об'єдней сталь поминать папу. вивето натріарховь, и читать о происхожденіи Духа Св. оть Отда "и Сына". Онъ требоваль на этихъ основаніяхъ умін или соединенія восточнаго христіанства съ зацаднымъ. Василів назваль Исидора "еретикомъ и волкомъ" и посадиль подъ стражу, а собору велель судить его. Исидорь бъжаль вы Римъ, где быль сделанъ вардиналомъ; а въ Москве былъпоставленъ въ митрополнты русскій епископъ, Іона, и поставленъ соборомъ русскихъ епископовъ, помимо патріарха-(§ 95). Вследъ затемъ Константинополь быль взять турками-Въ юго-западной Руси тогда же была объявлена упія и быль поставленъ свой епископъ, а русское духовенство получило льготичю грамоту отъ польскаго вороля. Въ Москев же быль созванъ соборъ изъ еписконовъ свиерной Руси, который положилъ стоять за "московскую" церковь и самимъ избирать митрополита всен Руси, "по повелвнію господина великаго князя. русскато самодержца".

§ 102. Духовенство. — Значение духовенства возвысилось. Сохраняя большия права, оно стало болье общирными и плотныма сословієма. Это довазывается появленіемъ вниги церковныхъ завоновъ: быль выписанъ изъ Болгарін (1282) полный переводъ византійскаго Номованона, подъ именемъ Кормчей Книзи ("кормити" - управлять), и дополнень русскими законами о церкви. Вліяніе духовенства увеличилось и матеріально. Число епархій возрасло до 18-одна нав нихь въ Сарав, гдв било много руссвихъ планимхъ и гда вообще высово почитали нашихъ поновъ и владыкъ. Съ распиреніемъ власти мосвовскаго внязя увеличивалось и государственное значение ісрарховъ: они участвовали во всёхъ важныхъ дёлахъ, каеъ совътвики, секретари, примирители и дипломаты; слово дъяже (какъ западное "влеркъ") показываетъ, что сначала правительственное письмоводство было въ рукахъ духовенства. Какъ единственное образованное сословіе, духовенство владбло еще всвиъ просвищениемъ и имъло большое правственное вліяніе, пользуясь особою склонностью народа въ перкви, подъвліяніемъ бідствій — татарщини, пожаровь, голодововь и моровихь язвъ. Духовенство стало также замкнутыми сословіемы: правительство запретило ставить въ духовный санъ тяглыхъ и служидыхъ людей, чтобы не было ущерба вазнів и службі; а права, данныя внязьями духовному лицу, переходили и на его родственнивовъ, если они не выдълялись изъ семьи. Наконецъ, духовенство боштьло съ увеличениеть народонаселения: оно уже владело большиме землями, и отчасти съ крепостными крестьянами; у владывъ были цълые города и волости, внязья завъщали имъ села на поминъ души. Церковныя имънія были твиъ богаче, что народъ стевался сюда охотпо, подобно тому, какъ на Западв говорили: "подъ посохомъ хорощо живется". Эти имвнія управлялись умиве светских и пользовались большими льготами, которыя были узаконены, навъ тарханами или жалованными грамотами внязей, тавъ и ярдыками хановъ. Грамоты (ихъ насчитывается болбе 200 въ этомъ періодв) освобождали цервовныя земан отъ внажаго суда (вром'в уголовщины), отъ п'ввоторыхъ даней, оть торговыхъ пошлинъ, оть содержанія вияжихъ "Вздоковъ" (гонцовъ).

Особенно велика была власть митрополита. Патріархъ наказываль великому внязю являть ему "благоговініе, послушаніе и благое повиновеніе", и тоть выбажаль за ністиольно версть навстрічу своему митрополиту. У митрополита быль, какь у князя, свой придворный штать — бояре, отроки и слуги, которые шли передь нимъ. Въ свои

нивнія онь назначаль, какъ внязь, волостелей и десятниковь; его подписи и печати были на княжихъ грамотахъ, договорахъ и духовныхъ завъщаніяхъ, а на этихъ печатяхъ читаемъ: "Божією милостью". У владыви была и своя дума изъ бояръинововъ, мірянъ и дьявовъ, совершенно такая же, какъ у князя, и свой архивъ — "ларь" при соборъ. Но при всей своей силь, русское духовенство не отступало отъ византійсвихъ предапій относительно совтской власти. Митрополить, какъ твиь, следовалъ за нею, проклиналъ непокорныхъ Москве князей, объясняль новгородцамь негодность вічевого порядка. Онъ предоставляль перковные выборы на волю веливаго книза и уступаль ему многое изъ своей судебной власти. Опъ заставляль владыку новгородскаго повиноваться Москов и помогаль заключить его въ тюрьму. Опъ добазывалъ псковичамъ, что ихъ Исвовъ - отчина великаго винзя московскаго. Церковъ, которая, казалось, достигла высшей власти при Иванв II (§ 92), была уже рабой государства при Донскомъ: возвышение Митая (\$ 101) было рашено княземъ и боярами, которые восхоташа тако быти", а потомъ уже созвали русскихъ епископовъ для его рукоположенія въ сапъ митрополита.

Монашество процейтало, какъ никогда, благодаря развитію религіовности. Оно попрежнему помогало развитію Руси заселеніемъ пустынь, распространеніемъ христіанства и просв'ященіемъ народа. Монахи-то сміло печаловались о народы (§ 66), а также помогали бъднымъ, угнетеннымъ и странинкамъ. Они углублились въ дебри, жили спачала гдё-нибудь въ дупле или на болотномъ островев, потомъ строили обитель, которая служила богадъльней, гостиницей и торговымъ домомъ для промышленинковъ. Они подвергались здесь пападения зверей, разбойниковъ, язычниковъ и даже окрестныхъ крестьянъ, которые боялись, какъ бы они не захватили ихъ земель. Съ распространеніемъ владеній Москвы и съ ослабленіемъ татарскаго нга, во второй половинъ третьяго періода, число монастырей все возрастало. Явилось болье 180 новыхъ или возстановленныхъ обителей, отчасти независимыхъ, отчасти митрополичьихъ и вняжихъ. Впрочемъ, по большей части это были "монастырьки" съ 3 — 6 иноками; но иногда встречались и монастыри съ 300 монаховъ и съ "приписными" обителями. воторыя управлялись ими. Сначала важдый иновъ жилъ отдельно, своимъ хозийствомъ; но съ вонца 14 в. стало развиваться общежите, и монахань запрещалось имъть частичю собственность, даже съвсть вусовъ хавов не за общей транезой. Народъ шелъ въ монастыри не только ради спасенія души, но и по ворыстнымъ побужденіямъ. Здёсь не только избавлялись отъ государственныхъ повинностей, но и жили безопасніве отъ татаръ и московскихъ служителей. Распространенію монастырей способствовали независимость и полнам свобода иль основанія: не требовалось нивавихъ разрівшеній отъ правительства. Устроившись, монахи просили у князя жалованную грамоту. Князья давали имъ льготы еще охотиве и щедріве, чівнь світскому духовенству. Но они и вдівсь соблюдали свою власть: инокамъ било хорошо, только когда они поддерживали ихъ. Когда св. Григорій вологодскій пришель обличать Півмяку, тоть велікль сбросить его съ помоста.

Монашество такъ развилось въ гретьемъ періодъ, что въ свверо-восточной Руси понвился свой дарь монастырей, им'вимій такое же значеніе, какъ Печерская Лавра для юго-запада. Это — Тронико-Сериевская Лавра близъ Москвы (§ 92). Ее сноваль св. Серий радонежскій (1314 — 1391), сынь ростовскаго боярина, бъжавшаго въ леса Радонежа, близъ Москвы, отъ насилій московскихъ правителей. Сергій уже въ дыстви сталь воздержень вы пищь, а по смерти родителей скрылся въ дебри, въ "место трудное, голодное и бедное", где ти года не видалъ никого, кромъ медевдей да бобровъ. Къ вему стали степаться инови, которымъ Сергій служиль, какъ рабъ. Вскоръ опъ сталъ помощенкомъ правителей: при Донскомь онъ ходиль посломъ нь Нижній, чтобы заставить его пониноваться Мосевь, примирият Москву съ Рязанью и строго побуждаль Лимптрія въ битві съ татарами. Слава Сергія разошлась далеко: константинопольской патріархъ прислаль ему вресть и монашескую рясу. Но святитель отвлоняль отъ себя почести и милости властителей: его жалкую одежду и вреванные церковные сосуды показывають въ Лавръ и теперь. Последователи Сергія основали много другихъ обителей. Главник изъ нахъ быль св. Кириль, изъ бояръ Вельиминовыхъ. Овъ ушель въ пустыню Бёлоозера и спасался тамъ въ подзечелев, а вогда собралась братія, основаль Билозерскій монитырь, самый важный въ московской Гуси, после Тронцкой Лаври. Къ тому же времени относится пачало Соловсикато мовастыри. Благодаря такимъ обителямъ, христіанство распространялось на свиеръ успъщиве прежилго. Особенно прославился св. Спофана Пормскій. Сынь причетника въ Устюгь Великомъ, Стефанъ дома начитался священнаго, потомъ постригся въ Ростовъ, гдѣ было много внигъ. Здѣсь опъ выучился погречески и позырянски и наобрѣлъ азбуку для зырянскаго нарѣчія, на которое перевелъ часть св. Писанія (переводъ утраченъ). Затѣмъ Стефанъ отправился на р. Вычегду и, несмотря на сопротивленіе волжвовъ, обратилъ въ христіанство многихъ пермяковъ, такъ что образо-

валась новая епархія.

§ 103. Нравы. Понятія. Просвъщеніе. — Монастыри были единственнымъ убъжищемъ правственности, гдв встрвчались такіе ндеалисты, какъ свв. Сергій и Кириль. Монашество больше прежняго (§ 64) считалось образцовъ житія. Всякій мечталь коть передъ смертью принять схиму. Въ эту же великую минуту разставанія со свётомъ, именетые людя вписывали трепетною рукой въ свои духовныя навизъ отпустить холоповъ и простить серебро (§ 100) муживамъ, "на поминъ души". Расваяніемъ они хотели искупить тяжкіе грехи, ценью которыхъбыла нхъ жизнь. Тогда нумом пали, сравнительно съ удвавнымъ періодомъ. Правительство стадо болве грубымъ и двоедушнимъ. Преступниковъ стали влеймить, имъ образывали носы и упи, отсъкали руки, выкалывали глаза. Тълесныя навазанія, кнуть вошин въ обычай; смертная казнь стала завоннымъ и всенароднымъ явленіемъ (§ 92). Княжіе люди грабили и буйствовали, такъ что важною льготой было запрещеніе имъ дёлать "навзды"; начались взятви и "темявинъ судъ" (8 95) даже въ Новгородъ. Войны уже не блистали подвигами рыцарства: въ Орду больше ило денегь, чвиъ рати. Бон отличались не столько отвагой, сполько жестовостью и влатвопреступленіями; въ походахъ грабили и истизали даже своихъ. Вообще преданались чунственности и сооскорыстно: грабили даже имънія духовенства; замъчательна придворная исторія съ праденымъ поясомъ (§ 95). Грубость нъ выраженінкъ доходила до того, что впервые явилось наказаніе за оскорбление словома. Въ то время, какъ последние богатыри пали на Калкв (§ 81), мускульное удальство становилось обычною потвхой: вромв кудачныхъ, развились фрекольные бон, причемъ платье убитыхъ побъдители брали себъ. Любили и судебныя тяжбы рашать полемя (§ 26), даже женщины. Часто самовольно разводились съ женами, вступали въ четвертый бравъ, нивли по ивскольку женъ; самый бракъ нерваво совершался безъ перковнаго обряда. Женщини же только формально сохраняла старыя права: имфла свою собственность (мужъ покупаль землю у своей жены), распоряжалась своимъ применыму (тогда появилось это слово), получала долю наследства после мужа и т. д. Но на деле она более походила на невольницу, чтит прежде: ее даже ваплочали въ перем» (какъ на Западъ въ разгаръ феодализма), чтобы избавить отъ павна татарскаго, а отчасти въ силу грубаго византійсваго взглада на женщину. Но, думая спасти чистоту женщины затворничествомъ, общество только портило ее, а само грубило, лишенное ен мягкаго вліянія. Даже духовенство пало правственно. Іерархи были тщеславны, спесивы и жестови съ подчиненными, раболвины передъ князьями; они брали мяду при поставление въ духовный санъ. Русские странниви наумлялись простоть воистантинопольского патріарха: "не нашъ бо общай имфетъ!" - восклицали они. Священники вфичали женатыхъ, пьянствовали, занимались ростовщичествомъ, злочнотребляди варой народа въ чудеса, мощи и яконы. То же видимъ у монадовь, въ богатыхъ обителяхъ и въ многолюдныхъ городахъ. Противъ порововъ духовенства уже возставали соборы и јерархи въ своихъ посланіяхъ ("Поученіе попамъ" митрополита Кирила « ,Завътъ мнихамъ »). Безиравственностью духовенства объясмется отчасти нравственное вліяніе ереси стригольнивовъ. Вообще состояние правовъ было таково, что когда панские послы хотым обратить Гедимина, онь перечислиль прегращенія храстіянь и воскливнуль: "пусть чорть меня окрестить"! Паденіе правовъ объясняется мрачною, неподатливою природой сверо-восточной Руси, вліяніемъ татаръ, особенно въ симсяв опустошеній, и внутренними усобицами, основанными только на права сильнаго, такъ какъ прежнік правила, замінявшія законъ и проставление, исчезии выботь съ родовыми повятиями.

Нравамъ соответствовали понятія. Только въ появленін мисли о совершеннолітін, которая раньше зародилась на Западів, вына потребность личности выділиться изъ семьи и рода, продоліться оть патріархальнаго ига, хотя у насъ вообще отцовская власть не была особенно сильною. Во всемъ же остальномъ замізна прежняя бідность и даже съуженіе мысли: пало сознаніе фрекой земли", — слово, воторое ріже прежняго встрівчается ві племенности того времени. Старые предразсудки и суевізія продолжали господствовать въ умахъ; а новыхъ понятій не прибавилось, такъ какъ просопщеніе скоріве пошло назадів, чімъ подвинулось. Нівть извістій объ устройствів новыхъ училищь; а старыя были разрушены татарами, которые погубили и много

намятниковъ письменности. Самая грамотность встричается редко. Только на юге сохранялась старая образованность; на съверъ же даже князь "княгамъ не ученъ бяще" и только "впиги духовныя въ сердц'я своемъ имяще". Духовенство и монахи были не тольво единственными писателями, но и почти единственными читателями; да и о нихъ греви говорилн, что они "не внижны". Духовенство само поддерживало народные предразсуден: въ посланін епископа Василія (14 в.) довазывается, что на Западъ адъ-, на дышущемъ моръ червь неусыпающій, скрежеть зубный и ріва мозненная Моргь". Недоставало даже богослужебныхъ вингъ; не знали, вавъ совершать таинства; въ церковныхъ книгахъ было много язическаго (молитва о трясавицахъ). Поученія ісрарховъ, правила соборовъ относятся въ азбучнымъ понятіямъ о церкви в благочный; но и они достигали только самаго вижшило повиманія христіанства. Идеалы народа были прежніе: его любимымъ чтеніемъ была повість о "Варлаамів и Іосафатів", со "стихомъ" о прелестяхъ житія въ пустынъ; тогда вознивло много сказаній о чудесахъ и житій монахокь и отпельниковъ. Съ упорствомъ придерживались вибшинхъ отличій православія. Василій II обвиняль Исидора (§ 101) въ томъ, что онъ принесь изь Флоренціи латинскій кресть, гдв "обв воги прибити однимъ гвоздемъ", и печаталъ свои посланія "зеленымъ" воскомъ. Іерей, сопровождавшій Исидора на флорентійскій соборъ, до того возмутился присъданіемъ "пофряжски" своего житропольта передъ иконами, что осмелился выговаривать ему и, наконецъ, бъжалъ домой. Исковичи допращивали владыку, можно-ли употреблять въ пищу въмеције хлебъ и вино? Народъ погружался въ древнее язычество: "вънчались вокругъ ракитова вуста", сожигали колдуновъ и вёдьмъ, верили всявимъ знаменіямъ-встрічь, чоху, птичьему "граю" и полету, въ особепности же наузамь (ладонки, навязываемыя на шею). Трясивины (лихорадви) считались дочерьми Ирода, отъ которыхъ можно избавиться, только нацаранавъ на аблокъ волшебния слова. Такому двоевфрію (§ 71) предавались даже духовенство и книжении. Кіевляне, при солнечномъ затменін, ждали свътопреставленія, рыдали, цівловались, прощаясь на віви. Ісрархи тоже писали, что приходить конець міра, ибо скоро должно было исполниться 7.000 л. оть его сотворенія. Такое невъжество усиливало дяже физическія бъдствія: моръ поддерживался похоронами людей среди населенія, у церкви. А леченіе было таково, что Василій Темпый сталь зажигать у себя на тёлё труть оть сухотви, что привело его въ смерти отъ воспаленія рапь. Умственное движеніе проявилось въ первой обширной ереси. То были стригольники, послёдователи растриженнаго дънвона Карпа, явившіеся въ Исков'в при Донскомъ. Они наноминали богомиловъ (§ 17). Стригольники возставали особенно противъ духовенства за его порочность и алчность, а также противъ обряда погребенія, такъ что ихъ считали нев'врующими въ загробную жизнь. По ихъ инівнію, міряне сами мосуть учить в'яр'я народъ и обходиться безъ духовенства. Стригольники отличались правственностью, безворыстіемъ и знаніемъ св. Писанія. Ересь распространилась изъ Искова въ Новгородъ; но тамъ Карпъ быль утопленъ, вм'яст'я съ свопми двуми учениками (1375). Ересь однако не исчезла: іерархи боролись съ нею до конца періода.

\$ 104. Церковная письменность.—Въдна была наша письченность въ третьемъ період'я; однаво же находились люди, неосля даже не духовные, которымъ хотблось подблиться свови знанівми съ "сыновьями рустінии". И винжное дело было вопрежнему въ почетв: при нашествии Тохтамыша, въ Москву свеми отовсюду много внигъ на сохранение; высшею похвалой быль - "большой философъ" (книжникъ). Иноки трудились надъ внежнимъ дъломъ и даже усовершенствовали почеркъ: съ 14-го в. образуется чисто-русскій получетава, съ болье круглыми, мелвин и изящными буквами, чемъ въ уставе (\$ 65), и съ приссединениемъ запитыхъ въ первоначальнымъ точкамъ. Инсци и ва пемъ стали дозволять себъ облегчение, что быстро привы скараниси. Рядонъ развивалась вязь - тысное сцвплене буквъ, вытекшее изъ потребности умъстить побольше ва ствиахъ и вещахъ, гдв оно доходило до затвиливаго и перыко красиваго рисунка, въ виде пельной фигуры изъ пісьолькихъ буквъ. Визь бывала иногда до того замысловата, чи употреблялась, какъ позднайшія "шифры" (пифры), для сохранения тайны писемъ. Съ 14-го же в начали употреблять, вийсто кожаннаго пергамента (§ 65), болве дешевую и удобную принечнию бумагу, попреннуществу голландскую. "Доброшеци" синсывали старов, делали повые переводы съ греческаго, составляли сборники изъ мелочей византійской письменности. Впрочемъ переводами занимались больше всего на А онь, въ одномъ русскомъ и въ одномъ сербскомъ монастирихъ. Эта письменность ниже прежней по своему харавтеру:

ея главное отличіе—холодная *оитісватость*, заимствованная у византійскихъ и южно-славянскихъ внижниковъ. Содержаніе все еще было попреимуществу религіозное, въ особенности поучительное, въ форм'є словъ (пропов'єдей), посланій и житій святыхъ. Чаще всего приб'єгали въ посланіямъ: обывновенно ихъ писали наши іерархи; но встр'єчаются также безъименныя и переводимя. Важн'єйшія изъ сохранившихся посланій принадлежать Кирилу Бълозерскому, который писалъ Василію І и другимъ внязьямъ о вретости и миролюбіи. Изъ пропов'єдей важно "Слово Христолюбіа" противъ пережитковъ язычества, поясняющее нашу мнеологію. Посланія и слова были направлены противъ безиравственности и суев'єрій, между прочимъ, противъ поля" (§ 26) и "илесванія ручного, сваванія ногами и басенъ"; пілиство тоже составляло любимый предметь поученій, съ Осодосія Печерскаго до самаго вонца древней Россіи.

Житія Соятых стали тогда любимымъ чтеніемъ народа, благодаря своему аскетнаму и сказочнымъ описаніямъ. За печерсвимъ Патеривомъ (§ 64), куда вошли житія всёхъ печерсвихъ угодниковъ, последовали Патериви синайскій (или Лимонарь, т.-е. Цветникъ) и свитскій или египетскій. Житія были сначала вратвія, потомъ витієватыя. Въ полномъ житін ном'вщались, пром'я жизнеописанія, служба и аваенсть (похвала) святому, а также повъствованія объ его чудесахъ. Житія дають мало матеріала для исторека: они не изображали действительности, а сочинались по византійскимъ и южно-сдаванскимъ образцамъ, примъняясь въ вкусу читателей. Тогда появилось множество житій, что особенно отдичаетъ письменность этого періода сравинтельно съ удъльнымъ. Описывали жизнь многихъ ісрарховъ (митрополиты Цетръ и Аленсей), не говоря уже о подвижнивахъ (Сергій, Стефанъ Пермскій, Кирилъ Білозерскій и др.). Въ числъ сочинителей встръчаются и русскіе; но больше занвмались этимъ южные славяне, ученики греческихъ риторовъ. Пахомій Сербз быль призвань новгородцами съ Авона собственно для этой цёли: онъ сочиниль много житій, за что ему платили деньгами и соболями; цотомъ онъ быль призванъ за темъ же въ Мосвву. Изъ Сербін же и Болгарін приходили близкіе по своему свазочному харавтеру въ житіямъ апокривы нап "тайныя" вниги. Это-религіозныя повъсти изъ Ветхаго и Поваго Завътовъ, не привятыя вселенскими соборами и потому названныя еще "отреченными" (запрещенными) вингами. Апокривы явились у насъ рано (ихъ слёды встрёчаются у Нестора и въ Палев

§ 67); но ихъ господство относится къ третьему періоду, а древибите списки—къ его началу. Къ нимъ принадлежать: Завъты Адама, Монсен и 12-ти патріарховъ, Енохъ, Сиеова молитва, Евангелія Варнавы и Оомы, Двянія Павла и др. Написанные живо, поэтично, апокривы выводили русскихъ изъоблясти первовно-догматической, доставляя пищу яхъ уму и фантазін, снабжая ихъ разнообразными свътскими познаніями. Они входили даже въ устную поэзію народа, которая, въ сною очередь, отразилась въ нихъ. Особенно любили тогда "Хожденіе Богоролицы по мукамъ" въ сопровожденіи Архангела Михаила, что папоминаетъ Адъ Данта.

§ 105. Свътская письменность. — Третій періодъ б'яденъ и относительно свътсвихъ познаній или науки. Они завлючались попрежнему въ сборниках (§ 67), расположенныхъ по предметамъ (о мудрости, о дружбъ и т. д.). Самыми важными сборнивани были "Златая Цепь" и особенно "Ичела", состоявшая изъ персводовъ византійскихъ извлекателей, пользовавшихся какъ Евангеліемъ и Апостоломъ, такъ и влассиками. Въ конце періода возинкъ особый родъ сборниковъ-Азбуковники или алфариты (словари), цёлью которыхъ было истолковывать непонятныя слова въ священныхъ книгахъ; они старались объяснять и самые предметы, и для этого вставляли сведения изъ всехъ ваукъ. Еще важиве Хожденія, составляющія отличіе свытской письменности этого періода. Ихъ распространеніе связано съ страстью наложничества, развившеюся тогда, наравив съ монашествомъ, подъ вліяніемъ тяжелой жизни и ожиданія вонца міра. Хожденія писались съ поучительною целью: оттого онн ваполнялись витіеватыми размышленіями и довфравыми ияложеними всянихъ розвазней монаховъ Афона, Царьграда и Іерусалима. Но Хожденія были также источникомъ свіжних світсить знаній, затрогивавшихъ умъ путемъ сравненія нашего быта съ образованнымъ Западомъ. Тогда мы познавомились съ ватынческою Европой: связи Византін съ Римомъ, по поводу трокъ, и южной Руси съ Литвой и Польшей приводили руссвих на соборы въ Констанцъ и во Флоренцію. Съ другой сторовы, торговыя сношенія увлекали насъ далеко на Востовъ, до Пенв. Оттого сохранились, вром'в обычныхъ Хожденій въ св. мыстамы, замычательное "Хожденіе" Аванасія Никитина вы Индио и путевыя записки јеромонада Симеона, провожавшаго митрополита Исидора во Флоренцію. При описаніи Запада везд'в

встречаются чувство изумленія и сознаніе своей нищеты умственной и матеріальной передъ чудесами цивализаціи.

Важиващимъ памитинкомъ свътской письменности попрежнему остается лимопись, кота и въ ней заметно паденіе Сосредоточившись на свверв, она стала сухою, краткою и напыщенною; въ ней ивтъ ни свизи, ни живыхъ лицъ. Суздальскомосковская лётопись была правительственною: самъ лётописецъ говорить (ок. 1400), что "первін наши властодержцы повежьли вся добрая и недобрая написовати". Оттого московскіе князья опправнсь на свою летопись для доказательства своихъ правъ въ Ордь, Новгородъ и Твери. Отгого же автописецъ боится объяснять дёла, молчить, даже вогда знаеть; и только замівтить въ такомъ случай: "много ничто нестроение бысть". Онг. уже р'ядко поучаеть князей, больше восхваляеть яхъ и проявлаеть натріотизмъ: москвичи у него правые, герои, а новгородцы - "непокорные ввчники-крамодыники". Но летопись дополняють грамоты, число вогорыхъ все увеличивалось. И опъ становились все разнообразиве: сначала были грамоты половордиц скинтове вінаднадно) в правым в (пиваєвни уджем) вым судомъ), потомъ размножились установление суда въ разныхъ местахъ) и жиливанныя (льготы разнымъ сословіямъ и лицамъ). Подав грамоть возрастало число юридическихъ бумагъ (автовъ) - купчія, данныя, записи, духовныя, заемпыя и др Въ суздальско-московской летописи видим следы летописцевт Владиміра, Ростова, Переяславля, Твери, Рязани, Пижняго Всв эти мвствыя летониси вошли въ больше сборниви, воторые составлялись въ Мосевв; и съ Калиты въ нихъ преобладають московскія извістія. Выли также лігописци въ Повгородв и Исковв, ненавидвине Москву, хотя враждебные другь другу. Продолжалась и южная летопись, более напоминавшая старую, чемъ московскую: она знасть Гомера и старается бросить счеть по летамъ, чтобы перейти въ свободный разсвиль. Тавъ вакъ на югв и при литовцахъ сохранался русскій язывъ. и письменный, и даже правительственный, то на немъ появлялись даже литовскія л'этописи, начиная съ Гедимина. Третів періодь важень для визмней исторіи літописнаго діла. Къ нему относятся древиващіе списки или изподы (редавців) нашихъ льтописей - Лаорентьевскій (переведенъ на многіе мностранные азыки) и Инатыческій. Первый написань Лаврентіемь (доведень до 1305 г.); второй составлень вы костромскомъ Платьевскомъ монастырѣ (ок. 1400). Около 1400 г. начало года переносится

въ лѣтописихъ съ марта на сентябрь, и вмѣсто пергамента употребляется бумага хлопчатая и тряпичная. На сѣверѣ мпѣпін частныхъ людей выражались не въ одной правительственной лѣтописи: были еще монастырскія лѣтописи, переводы византійскихъ хропографовъ, въ которымъ прибавляли русскія извѣстія, и отдѣльныя сказанія.

Спаминя (свытскіе разсказы) составляють отличіе этого періода нашей письменности. Содержаніе ихъ-действительныя событія, васающіяся борьбы съ пімцами, шведами и литовцами, въ особенности же съ татарами. Свазанія - неудачныя подражанія "Слову о полку Игоревв" (§ 67). Они витісваты, наполнены молитвами и сравненіями съ героями древности, иногда даже написаны библейскими фразами; ихъ направление хвастливопатріотическое и поучительное. Сказанія прославляють литовскаго внязя Довмонта, защитника исковичей отъ и ищевъ въ начале періода. Михаила и Александра тверсвихъ и Михаила черниговского, погибшихъ въ Орда: они описывають битву при Калкъ, гибель Батын, нашествія Тохтамыша н Тамерлана. Туть рязанскій богатырь. Коловрать, побиваеть кучи татарскихъ исполиновъ; а венгерскій король поб'ядветь татаръ, перем'янивши ватоличество на православіе; и когда онъ плаваль на высокомъ столбъ, среди своего города, осажденнаго Батыемъ, "слезы тевли наъ глазъ его, какъ быстрины ръчныя, и где падали на мраморъ. проходили насевозь, тавъ что и теперь видны свважины на мраморь. Самыя важныя свазанія относятся въ Алексанори Исчекому и Куликовской битов. Александръ уподобляется Александру Македонскому, Самсону. Ахиллесу, Соломону и Іосифу Преврасному; также восхвалиется Допской, который ,аки фениясь въ древесихъ проциите". До насъ дошли еще "Повисть о Митав" (§ 101) и "Рукописаніе Магнуша" или завъщаніе шедскаго вороля, который расканвается въ своихъ войнахъ съ православною Русью и приписываеть имъ всё свои бёдствін. Къ втому періоду относится начало исторических писень, въ соторыхъ восп'яваются подвиги русскихъ въ борьб'я съ татарачи. Таковы песии о татарскомъ баскаке Щелканы (Чолханъ. \$ 84). о "русской полоняночкъ" и др. Хотя пъсни и превратынсь изъ языческо-богатырскихъ въ историческія, онв сохранази старый складь и поэтические приемы. Иногда онб даже беругъ старую билину и приміняють ее къ новимъ обстоягельствамъ: такъ Илья Муромецъ побиваетъ Калина, татарскаго паря.

§ 106. Иснусство. — Иснусство медленно подвигалось впередъ, да и то преимущественно въ старихъ южныхъ городахъ да въ Новгороде и Искове. Успехъ заметенъ въ томъ, что увеличивалось число русских художнивовь, хотя за ними осталось нёмецкое названіе "мастеровъ" (Meister). Особенно много явилось русскихъ иконописцевъ, которые составляли даже "дружный (артели), подъ руководствомъ "старвашинъ" изъ грековъ. Среди нихъ прославился, въ 14-мъ в., Андрей Рублесь: на его работу весьма походить ствнопись Дмитріевсваго собора, какъ она была отврыта при его подновления (§ 69). Миніатюра становилась изящиве, изобратательные прежнаго (\$ 69), стремилась превратиться въ историческую и бытовую живопись. Цалия рукописи, вакъ, напримъръ, "Сказаніе о Борисв и Глебе 1), укращались картинками, хоти это все еще детская попытва, въ иконописномъ пошибе, сравнительно съ одновременною миніатюрой на Западв (§ 80). Зодчество тихо развивалось по городамъ, да и то не въ свверо-восточной Руси, гдв даже Мосева состояла все еще изъ плохиль деревянныхъ домовъ и только при Лонскомъ явился каменный Кремль, съ железными воротами, украшенный, при Калите, значительными соборами (§ 91). Въ остальнихъ городахъ криности были дубовыя и двлались иногда недбли въ двб. Церкви также строились изъ дерева, и часто это были "обыденки" - сволоченныя въ одинъ день, ча-

<sup>1) &</sup>quot;Сказаніе страстогернцю Бориса и Глібба" черноризна Іакова составленю после 1072 г., когда кощи мучениковъ были перевесены въ новую церковь. Самый древній ого списокъ, на тологомъ пергаменть, относится нь 12-му в ; но оть исто уціліль одинь только листь, который кранится вь Инперагорилой Публичной Вибліотекъ. Сохранился другой синсокъ "Сказанія", отъ начала 14-го в., въ сборимел изкостнаго согруденка Ивана IV, пона Сильвестра, находященся въ сиводальной библютева, въ Москва. Этота списокъ спобмена иногини раскрашенния миніатырами. Дай изъ инхъ представлени на нашемъ рисункъ, въ ийскольно уменьшенномъ видъ. 1) Наверху. Надинсы "володимирь посылаеть бориса противу печенать" (§ 28). Владимирь номащается на красномъ престола съ зеленимъ сиданемъ и со скамейкой подь позани. Надъ его черноволосой головой сіявіе. Платле на пент черное, плащь врасний. Борись одить така же, только верха шапки у юноши розовий, а у отпатехный. Вонны нь черных в шаныках в кольчугаха, вы желтых затаха, съ врасними щитами. Поль зелений: дело происходить на дворе, передъ дворномъ. Наверху протвиута краская педена, впображающая максел. — 2) Винзу. Наявием "стополяв потан смрть ода своего". Оба строения везения, по на лавомв приша красная, на правоих -черная, Заборь желтый. Сангополью и его жена сложи между собой; оба черноволосы; но онъ въ черномъ нлатъф, она -въ красномъ. Покойнивъ въ савацъ, съ слявенъ на головъ. Преступная чета выпилаеть его изъ прасимав саней.

совин и божници. Только въ Новгороде и Искове было много ваменныхъ храмовъ, а также каменные остроги и монастырскія



Сназаніе о Борист и Гат 61.

ствим, а у владыки — даже каменныя палаты. Завелись и собственные ваменщики, среди которых славились ростовцы. трачивский.— ресская которых 2-к паданых.

Впрочемъ, каменныя постройки часто разваливались, иногда при концё дёла, такъ что каменщики едва успевали разбёжаться. Суздальскій стиль (§ 69) развивался и разнообразился, подъ вліяніемъ мёстныхъ условій. Узорочье обладёло даже первовною крышей, которую стали покрывать разноцвётною "чещуей", или обойкой изъ олова, и украшать рёзьбой. Понвились кровельныя полотенца",—прорезныя украшевія, съ коньками, протянутыя на самомъ верху крыши. Подъ ними начали ставить рёзные чердачные быкончики, со столбивами. Все это по строгому подлининку: мастера учились у дружинъ, составлявшихъ свое художественныя школы. Въ то же время стали





Исковскія девьги.

двлать золотыя маконницы (гланы), мёдныя и золотыя дверя, поль изъ краснаго мрамора. Иностранцы лили колокома, которые появились въ началё періода. Они же поставили (ок. 1400) первые часы съ боемъ нъ Москве, на вилжемъ дворе, а затемъ и въ Новгороде. Иностранцы научили также нашихъ денежниковъ чеканить собственную момету, уже изящиве прежней (§§ 30, 31), вакъ видно изъ исторіи исковскихъ денегъ временъ независимости Пскова и после присоединенія его къ Москве 1). Подъ ихъ же вліяніемъ у насъ пачали резать

<sup>1)</sup> Первый изъ нашихъ рисунковъ представляеть общій видъ исковскихъ серебрянихъ "денегъ" временъ независимости Пскова, Здёсь на лицевой сторонъ обизное изображеніе на деритскихъ монетахъ 15-го в., свойственное пообще среднегъ ковой нумизматний (даукъ о монетахъ). Это—окруженная готками голова пиневона, въ митръ, съ дентами отъ нен по объямъ сторонамъ. Но наши денежники прибавили къ ней руки и часть груди, обозначенной точками (запоны). Въ правой рукъ мечъ, чтобы видъли, что это — не епископъ, а нековской килаъ, получавний при посажени на столъ мечъ Довмонта (§ 105), ногорый генеръ кранится ископитавищ, какъ святмия, къ развина Тронцкаго собора. На оборотной сторонъ изображенъ барсъ, который встрігается и на другихъ нашихъ монетахъ, въ особенности гверскихъ, но наиболее привился въ Псковъ: онъ и тенеръ сохранился въ гербъ этого горонъ. Вокругъ барса подинсь: "деньга псковъская". Спачала биль только эта подинеь, безъ барса, въ 4 строин, какъ въ повгородкихъ", Какъ только

птенцеля для оловяныхъ вняжихъ nevameu, воторыя навёшивались при грамотахъ, начиная съ Калиты.

§ 107. Вивший быть.—Винший быть попрежиему (§ 70) основывался на земледолін. Его значеніе даже возрасло. Въ черновемномъ Придивировь в русскіе предавались торговлю, а пересфаци на верхневолжскій суглинокъ, они усиленно принялись за обрабатываніе полей. Здісь значеніе князя, вотчинника и служилаю, ихъ кормы и доходы - все связывалось съ зеилей. Сельское хозяйство было первымъ проводникомъ объединительной силы самодержавія: діла о немъ постепенно стягивались оть нам'ястинковъ и волостелей къ внязю (§ 98). Съ другой стороны, служилые старались набрать побольше земель и населять ихъ страданвами, работить и вабалить вольныхъ, персхожихъ людей (\$ 100). Правда, то было еще полувочевое хозяйство-тяжкая работа на новихъ (8 96), съ первобытими орудіями и способами: это -хозяйство "переложное" и "подстиное", при которомъ истощенная вемля мёняется на расчищенное изъ-подъ леса поле. Оно требовало большого простора и свободнаго перехода престыянь: отсюда малодворлость поселновь. Но уже развивался целый рядъ сельскихъ промысловъ-техъ кустарнить издёлій, которыя только теперь поглощаются сосредогоченною силой фабрикъ. Ихъ богатство и разнообразіе видно изъ множества "путей" (§ 97), которыми обладали не одни князья, но также частныя лица и монастыри. Всюлу повылись садовники, огородники, ликодеры, бортники, рыбо-19ви, зверогоны и т. д. Охота, какъ теперь у сибирскихъ тузещевь, была не забавой, а важнымъ "доходомъ". Особенно причинсь "росровне сони, которие встрравлись чет подр Москвой. Князья высылали свои "ватаги" за зверемъ, рыбой, пицей и предой до Бълаго моря, поручая ихъ "ватагамапаль (атаманамь). Тогда же усовершенствовалось изготовленіе

Пения линился независимости (§ 119), тотчаст лицевая сторона его монеть привыл общи видь "московокъ" третьяго періода. Пеновского визая замвикли мосъвстивь "баденомъ", съ саблей на рукв, осначанния вообще велявато визая.
Въррт него падянсь: "бамен изтію гарь (иногда—пры) всев руси василеі". Но
на обороть сохраналюсь: "деньга псконъская". Затімь, къ теченіе одного поволівнія,
на ванись исчезаеть, я только подъ баденомъ обозначается "нек" и "не". Съ
німа Грознаго въ Пенов'я видинъ уже общегосударственную монету. Викрой
на вашал рисункова представляеть ее въ испорченномъ, обрізанномъ видь.
Пет общиний московскій ізденъ. Вокруга надинсь: "сили надновния мос"..., Подъвисцева "на"—обозначеніе денежника. На оборотной стороні: "оси — одарь —
кеар—тен".

разнообразных вапитновъ и завелись соляныя варинцы. Мепъе развивались городскіе промысли: они сохранялись въ прежнемъ (§ 70) видъ, за исключеніемъ тъхъ производствъ, гдъ

работали вносгранные мастера.

Вообще торговое и денежное движение скорве сократилось, чёмъ возрасло. Стало меньше капиталовъ и оборотовъ, привлекавшихъ драгоценный металъ изъ-за границы. Это видно изъ высоваго роста и изъ вздорожавія депеть: за исключеніемъ Новгорода, 140/ считались легкимъ, простительнымъ взиманіемъ; а ходячая гривна (§ 31) отъ полфунта въса пала до 1/1 фунта. Все это, вибств съ усиленіемъ княжеской власти (§ 97), задерживало развитіе городовъ. Тівмъ не меніве они подымались понемногу, особенно подконецъ и въ мъстахъ, удаленнихъ отъ татаръ. Тавовы были Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ, Полодкъ и Вологда. А Кіевъ, Москва и Нижній, котя и страдали тогда отъ басваковъ (§ 83), сохранили значение торговыхъ узловъ уже по своему географическому положению. По обширности торговля, все еще выше всвив стояль Новгородь, который нивль двла уже не съ Готландомъ (§ 56), а съ богатейшею ганзой (§ 72): его денежние обороты достигали Нижнаго, Кіева, Любева в Стовгольма. Въ Смоленски и Полоции жили гости изъ Риги. Мекленбурга и Мюнстера. Въ Кіевв слодились кунцы изъ Польши, Австрін, Царьграда и Италін. Газиція и Подолів торговали съ Венгріей и Молдавіей. Наши купцы встрічались въ Крыму и Грецін. Хаджи - бей (Одесса) быль литовско-русскою гаванью, черезъ которую шла подольская ищеница въ Константинополь. Въ Москвъ попадались гости изъ Персін. Арменін в Литви. На развитіе торговли указываеть и изивненіе монеты. Вивсто "кунъ" (§ 31), она начинаеть называться по-татарски — "деньгами"; вмёсто гривень, является счеть на "рубли". Впрочемъ, рубль быль не монета, а кусокъ серебра болве четверти фунта ввсомъ, и стоилъ онъ около 10 р. Изъ этого "рубленнаго" серебра чеканились деньги: деньга была мелкою монетой (около 10 к.); въ рублъ было 100 денегь. Еще была серебряная "полушка" (§ 31), въ 1/4 деньги, и "алтынъ", состоявшій изь 6 денегь (по-татарски "алты" — шесть). Начали чеканить и м'вдную мелочь или "пулы". Такъ, после перерыва при уделахъ (\$ 69), у насъ возобновилась чеванка собственной монеты по отдёльными вняжествами. Повже вськъ, въ вонцъ періода, взялись за нее въ Новгородь и Исковь. гав сначала торговали на "пвинзи" (ивмецкіе пфенинги).

При такой горговай, лучшіе города нивли значительное населеніе: около 1400 г. въ Новгород'в погибло отъ мора 80.000 человъвъ. Общирны были и владенія такихъ городовъ: они разделялись на убады (убадъ, разъездъ - размежения), которые распадались на волости, станы и околецы. Улучшался и ихъ вивший виль. Въ Исковъ появилась даже бревенчатая мостовая на рынкъ. Здёсь же и въ Новгороде видимъ длиниме деревянные мосты. А юго-западные города походили на европейскіе. Говорили, что и у немцевъ не видать такого города, какъ Владиміръ Вольнскій. Въ Холив была высокая башня, для обстрвливанія оврестностей, и цервви, украшенныя статуями, подобно католическимъ храмамъ. Но зато московскій путешественнявъ дивнася у намцевъ и грековъ, какъ чудесамъ, водопроводамъ, свдамъ, ваменнымъ домамъ, и особенно поражало его то. что эти дома не разваливались. Чудомъ вазалась ему и чистота города: метлы сами метуть; встанещь рано, а уже выметено.

Домошній быть быль также прость, какъ прежде. Даже визья жили въ небольших деревянних коромах и спали на солом Вещей у нихъ было немного, и они дорожили каждымъ сосудомъ и кожухомъ, поименовываа ихъ въ завъщаніяхъ: отсюда вызана цълая исторія (§ 95). У народа же было почти пусто въ выбахъ: жители сносили, что получше, въ церкви, какъ мъста, болъ безопасныя отъ пожаровъ, грабежей и нашествія татаръ. Олежда оставалась прежняя, какъ можно судить по изображенію Василія Димитріевича и Софьи Витовтовий, вышитому на салось, который хранится въ синодальной ризниць.

\$ 108. Значеніе періода. — Главная черта третьяго періода — разница съ исторіи восточной и западной Европы. До сих поръ между ними было много общаго, хотя въ основ зевали съмена различія, а именно: въ политикъ — слабость феодализма на Руси, въ быту — наша связь съ Византіей, а не съ Римомъ. Эти съмена, развивансь, должны были увеличвать различіе, но медленно; сверхъ того, въ быту оно сглавналось бы вліяніемъ западной образованности. Татарщина, вапротивъ, помогла усиленію различія, которое выразилось въ

сизующихъ чертахъ.

1) Въ политикъ. На Западъ монархизмъ, продолжая борьбу съ первобытной разрозненностью, сдълалъ гораздо менте успътовъ, чъмъ въ Россіи. Сверхъ того, тамъ уже началось расчаенене общественное и политическое. Въ борьбъ съ феода-

лизмомъ короли опирались на города, которымъ давали даже полнтическія права: такъ образовалось сильное и богатое среднее сословіе, которое въ Англін не только уничтожило феодализмъ, но достигло парламента, т.-е. разделения власти между королемъ и народомъ. Въ Россін же не было никакого расчлененія: все дёло было въ развитін политической сплоченности. И туть Русь пошла нальше Запада. Къ вонцу періода самодержавіе уже установилось въ Москві, въ этомъ средоточів ядра русской народности на съверо-востокъ (§ 90): ему оставалось подавить самыхъ нечтожныхъ противниковъ и выработать лишь некоторыя внешнія мелочи. Со смертью Шемяки вончается бурное, рыцарственное время, превращаются среднін въва на Руси. Самодержавіе ложится въ основаніе государства прочнымъ устоемъ. И если государственное право еще не выдёлилось изъ частнаго, гражданскаго, зато дума государева, превративнись изъ удёльной дворцовой конторы въ высшее учрежденіе для земскаго строенія, вовсе не думала ограничивать волю властодержца, какъ королевскій совыть на Запады (\$\$ 33, 72). Тогда же земельное и народное сплочение пріобржно особенную силу: въ концу періода въ управленін, въ сословінхъ, въ общежитін - всюду очевидно дело оседанія и установленія послів візковых в кочевовь и переметчивости. Тогда авился терминъ-собирание Русской земли. Следовательно это была уже народная потребность, а не темный инстинкть, въ видв ваприза или алчности князей: она была такъ глубока, что византійское, татарское и тому подобныя вліянія били лишь подспорьями для ся проявленія. Впрочемъ, подъ вліяніемъ татаръ, отвлевнихъ внимание России на востокъ, туть произопло замвчательное явленіе: часть Русской земли отпала; южпая Русь перешла къ Польше и Литве. Но это помогало сплочевію въ будущемъ; и если Россія третьяго періода была меньше Россін второго и даже перваго періодовъ, то это значило только. что она совратилась для большей плотности. Сосредоточиваясь на съверо-востокъ, она могла составить кръпкое ядро: имэнно тогда явилось сознаніе необходимости собрать русскую землю, т.-с. все, что когда-ипбо принадлежало Россін, что населено русскими. И то, что Москва успала пріобрасти къ концу неріода, было гораздо большимъ успёхомъ земельнаго сплоченія. чемъ где-либо на Западе.

2) Въ развити быта Западъ ушелъ далено отъ Россіи, особенно съ половины 14 в. Тамъ начиналось Возрожденіе,

хоти покуда только у романцевъ, въ Италін. Въ Россів же видимъ не только умственный застой, но шагь назадъ: бытовое развите удальной поры падало; общество становилось проще, бынье, безиравственные, чымь вы южной Руси. Отсюда-то начинается существенное различие въ судьб восточной и запалной Европы. Причины отсталости въ быту Россіи ясны. а) Жгучая потребность въ политическомъ сплоченін, это слідствіе географическихъ и этнографическихъ условій, поглотившее всв силы народа. б) Отпаденіе южной Руси, связанной съ Западомъ. в) Прекращеніе связей даже съ Византіей. г) Русь московская, узель Россіи, замкнулась въ дикихъ лесахъ северовостова съ такимъ азіатскимъ соседомъ, какъ татары. Но что эта умственная отсталость была временная, и что Россіи суждено было развиваться какъ націи европейской, а не азіатской, за это ручалось самое отделеніе южной Руси, которая вследствіе того вошла въ теснейшія свяви съ Западомъ. Въ южной Руси шла подготовка умственнаго развитія, которое стало переходить потомъ въ Москву. Эта подготовка шла и съ другой стороны. Новгородъ почти уже сливался съ Москвой, а онъ подчинялся западному вліянію: въ немъ уже видимъ первую серьезную ересь.

## V. САМОДЕРЖАВІЕ И СМУТА.

Около 1450-1650.

§ 109. Романцы и германцы. — На Запад'я повсемъстная борьба съ рыцарями (§ 72) привела, во второй половинъ 15 в., въ погибели феодализма и въ утверждению монархизма. Къ вонцу среднихъ въковъ монархизмъ особенно упрочился на врайнемъ Западъ-въ Англін (Генрихъ VII Тюдоръ), во Франпін (Людовикъ XI) и въ Испаніи (Фердинандъ Католическій). Въ Германін же попрежнему господствоваль феодализмъ, хотя нмператоры старались подавить его. Съ техъ поръ до вонца періода въ Испаніи мовархизмъ держался твердо, во Франція же и Англіи онъ подвергался колебаніямъ. Во Франціи пережитки феодализма делали последнія попытки къ низверженію самодержавія: ея исторія за это время наполнена междоусобіями, извістными подъ именемъ религіозныхъ войнъ и фронды (возстаніе вельможь). Борьба овончилась полною побідой монархизна, въ лицъ вардинала Ришелье (Н. И. 38 81 - 82). Въ Англін самодержавіе Тюдоровъ и Стюартовъ было тавъ тажело, что народъ возсталъ на защиту своего парламента (§ 105), воторый короли хотван уничтожить. Произошла веливая революція, которая восторжествовала, благодаря Кромеслю: Карат I Стюарть быль вазнень (Н. И. §§ 72 — 76). Въ Германіи, носяв жестоваго междоусобія (Тридцатильтияя война), императоры, Габсбурги, не могли уничтожить вельможъ, но она уснанансь, какъ аострійскіе государи; а на съверв Германіи появилось, въ концу періода, сильное самодержавное государство (И. И. § 67) — курфюршество Бранденбуріское (теперь Пруссія). Утвержденіе монархизна сопровождалось смутами. Вездв были жестовія междоусобія; во многихъ местахъ

появились самозванцы. Въ Испаніи была цёлая эпоха самозванства (три Лже-Себастіана).

Эти смуты были связаны не только съ пережитками феодалезма, но также съ общественнымъ, экономическимъ и умственнымъ переворотаме. Шло быстрыми шагами впередъ дело освобожденія низшихъ влассовъ оть ига феодаловь, въ особенности же возвышение средняго сословія (§ 72). Подъ вліяніемъ открытій и изобретеній (§ 73), торговля и промышленность достигли небывалых разміровь и переходили съ юга на сіверь, въ Голзандію в Англію. Съ напливомъ драгопеннихъ металовъ изъ Новаго Свёта, первобитное естественное хозяйство смёнялось денежнимъ, съ свойственнимъ ему развитіемъ вредита или сдёловъ на въру (Н. И. §§ 58-59). Съ половины 15-го в. насталъ разгаръ влассицияма или истипное Возрождение начка и искусства, которое распространняюсь изъ Италів (С. И. \$ 168-176) по всей Енроп'в. Сабастніемъ Возрожденія было развитіє светскихънаувъматемативи, естествознанія, философін. Тогда появились такіе знаменитые отцы современнаго просвъщения, какъ Эразмъ, Рейхлинъ, Бевонъ, Декартъ, Галилей, Копернивъ, Парацельсъ, а ридомъ съ ними такіе великіе подитическіе мыслители, свободно разсуждавшіе о государствъ и власти, вакъ Макіавель (Н. И. § 53). Открытія и изобрышения, начавшияся въ предшествовавшенъ періодъ, увънчались отврытіемъ Новаго Свёта (Колумбъ, Кортецъ, Магелланъ), усовершенствованіемъ вингопечатанія и введеніемъ болже върнаго, грегоріанскаго валендаря или новаго стиля (1582). Въ искусстви также возобладало свётское направленіе. Скульптура и особенно жисопись достигли небывалаго развитія, подражая природів, дійстантельности (*Н. И.* §§ 56-57). Они развились сначала (15-16 в.) въ Италін и Германін (Рафазль, Корреджіо, Тиціанъ, Дюреръ, Гольбейны и др.), потомъ (17 в.) въ Испаніи (Мурильо, Веласкезь). Но важиве всего было вліяніе Возрожденія въ религюзномъ отношении. Сбросивъ гнетъ папства, люди стали свободно откать его педостатки и, наконець, совствы отпали оть него, Уванатись въ его противорвній съ Евангеліемъ. Это движеніе, вазванное реформаціей (Н. И. §§ 1—24), привело въ тому, что ть не пол-Европы перешло въ протестантили, отвергавшій палство (дютеране, реформаты, кальвинисты). Затёмъ началась жестокая борьба протестантизма съ ватоличествомъ, которая наполняеть всю вторую половину періода, вачинал съ середины 16-го в., когда, для поддержанія папства, явился знаменитый ордень іслуштовъ. Особенно ужасна была борьба въ Германіи.

Послё междоусобій 16-го в., она возобновилась подъ видомъварварской Тридиатильтней войны, занявшей почти всю первую половину 17-го в. (Н. И. §§ 61—63). Къ вонцу періода сёверная Германія, Скандинавія, Англія, Нидерланды и нёмецвая Щвейцарія стали протестантскими странами. Протестантизмъ поб'ёдиль здёсь съ помощью королей; поэтому протестантская церковь стала в'ёрною слугой монархизма. Въ остальныхъстранахъ возобладало католичество, и также при помощи королей: отгого и здёсь церковь помогала утвержденію монархизма.

§ 110. Турки, южные славяне и румыны. — Османліи (§ 74) тогда были сильнее европейцевъ своимъ единствомъ. У нихь было самодержавіе, постоянная армія и одна религія. Коранъ заменыть имъ законы; приказы султана утверждаль "муфти", глава религін. Исламъ же требовалъ "священной войны", истребленія "глуровъ" (неверныхъ); но какъ только райя (христіанинъ) принциалъ магометанство, онъ пользовался всёми правами. Тогда сложилась турецвая имперія. Въ глазахъ мусульманипа это быль громадный шатерь. Входь въ него, Порта (османская или "оттоманская"), составляла правительство; внутри его — "диванъ", т.-е., засъдающіе на софів думцы султана. Шатеръ поддерживають 4 "столба"; во главе ихъ "великій визирь", воторому помогаеть духовенство — улемы и имамы. Провнеціями управляють паши и беги. "Высовая" Порта распространяеть исламъ огнемъ и мечемъ, съ помощью своихъ непобъдимыхъ янычаръ (§ 74), которымъ даже запрещалось жениться, чтобы у нихъ быль одинь только интересь - проливать кровь за дуну, за султана и Коранъ. При Сулсимант Великолтином (ок. 1550) Порта достигла высшаго процватанія. Ей повиновались Египеть, Крымъ, Грузія и Передняя Азія до Багдада; у пся заисвивали царьки Индін; ен флоты грабили исе Средиземное и. до Гибралтара. Сулейманъ ставилъ воеводъ въ Валахін и Молдавін, ходиль за Дибстрь опустошать южную Польшу. захватиль Венгрію и едва не взяль Віну. Но послів него началось ослабление Порты. Персін усилилась и вступила въ союзъ съ Европой; немецие императоры нападали на Венгрію; Италін съ Испаніей уничтожний турецкій флоть при Лепанто (1571). Османлін утратили воинственный пыль. Султаны изнажились въ гаремв, подъ вліяніемъ женщинь и евнуховъ: продажность, убійства, придворныя козни и дворцовыя революціи стали ихъ жизнью. Измінились и яничари: ихъ набирали уже изъ турокъ; они обзавелись семьями и занимались торговлей; вм'ьсто

войны, они умерщвляли своихъ начальнивовъ и бунтовали противъ султановъ.

Положение покоренныхъ становилось все тижелве. Особенно страдали ближайшие въ Портв, южные славие, причемъ у болгаръ главными палачами были друзья османліевъ, фанаріоты (\$ 17), съ константинопольскимъ натріархомъ во главъ, а у сербовъ — турецкіе паши. Турки выразывали у славянъ боярь и поповъ, а врестьянъ ссылали десятвами тысячь въ Азію. У нихъ отняли оружіе и коней; имъ приказали носить особое платье; съ нихъ брали въ вазну десятину (до нашихъ дней натурой) и еще "харачъ" -- особую подать за свободу отъ воинской повинности, а важдыя пять леть производили наборь мальчиковъ. Сверхъ того, врестьянинъ несъ "беглукъ" (барщину), такъ какъ вся земля была роздана бегамъ-пом'вшикамъ. Райя содержаль также все управление - пашу съ кадіями (судьями) и еписвона-фанаріота; а эти лица покупали свои м'яста въ Порт'я и спишили вознаградить себя за убытовъ. Навонецъ, турки ежегодно совершали походы въ Венгрію и Польшу черезъ Болгарию и Сербию, которыя опустошались при этомъ безпощадно. Отгого стало развиваться индучество: гайдука — удалая райн, бъжавная въ горы отъ турецкаго ига и ведная партизанскую войну съ османліями; изъ нихъ отчасти образовались черногорци. Съ другой сторовы, болгары стали приходить на Русь за милостыней и съ мольбами о защитъ; а съ конца 17-го в. вачались сношенія Москвы съ сербами и черногорцами.

Бъдственно было и положение румына. Турки брали съ нихъ дани и водили ихъ войска противъ поляковъ и венгровъ; ови продавали ихъ престолы всякимъ проходимцамъ, безграмотвинь деспотамъ, которыхъ убивали болре. Но болре истребляли паке другъ друга, стремясь въ престолу, причемъ вто опирыся на Порту или Венгрію, кто на Польшу и потомъ Москву. Въ тоже время шла борьба между Валахіей и Молдавіей, огорыя хотбли поглотить другь друга. О цивилизаціи не могло биль и рачи. Долго у румынъ не было ничего своего: даже правительственныя бумаги писались поболгарски; богослужение! такие совершалось на болгарскомъ и отчасти греческомъ изывать. Лишь съ начала 17-го в. стало проникать въ румынамъ жагро-нольское просвъщение и появились лътописи. Но истинниль просвителемь своей нація быль Сербань II Кантынужиз, мечтавшій даже объ изгнаніи турокъ, въ союзь съ Выной и Москвой. Онъ издалъ (1688) переводъ Библін на румынскій

язывъ, ввелъ румынское богослуженіе, основаль типографію и первую гимназію въ Букарешть, призвавъ пъмецвихъ и греческихъ учителей. Онъ же устроилъ первую суконную фабриву и развелъ кукурузу, которая стала главнымъ пропита-

ніемъ напода.

§ 111. Чехи и поляни.—Въ этомъ періодъ чехи, подобно южнымъ славянамъ, лешилесь независимости. Илъ погубила нимиы и собственные наны. Наны уже возставали противъ Подебрада (§ 76), который старался отнять у нихъ власть: они присоединились въ папъ, который провлиналь его, какъ \_еретива" (гусита). По смерти Подъбрада, паны выбирали польскихъ воролей, внуковъ Ягелла, при которыхъ они еще болве усиливались, подражая польскимъ панамъ, угнетали горожанъ н закринощали крестьянъ. Съ 1526 г. на чешскомъ престолв водворились Габсбурги. Они хотвля ввести монархивиъ и католичество въ странъ, гдъ <sup>9</sup>/10 населенія исповъдывали протестангизмъ и отчасти гуситство. За исвючениемъ пановъ-ватоливовъ, остальной чешскій народъ около стольтія отстанваль свою народность: онъ быль тогда весьма образовань, имвль много школь и національную литературу. Когда вспыхнула Тридпатилетняя война, чехи стали за протестантова, но были разбиты на Бълой Горъ, у Праги (1620). Это поражение считается могилой чешсвой націи. Чеховъ осталось 800.000 изъ 3 милліоновъ, да и то нищихъ: врестьяне самя запрягались въ плуги. Книга чешскія были сожжены почти всь; чешскіе профессора въ университеть заменены немецкими. Множество опустыших земель было отдано немецвой знати, которая приводила съ собою волонистовъ изъ Германіи. Криностичество усилилось, такъ какъ сеймъ быль уничтоженъ, и страной управляль ивмецкій нам'встникъ. Явилась масса језуштовъ, которымъ были поручены пиводы. Они вавели строгую ценлуру — и чемская литература превратилась. Самый чешскій языкь сталь уступать м'ясто ввиенкому.

Въ Польшв, вакъ в на Западв, видимъ стремление въ утверждению монархизма, но лишь на короткое время, при двтахъ Ягелла (§ 79), Казимірю IV и Яню Альбрехто, которымъ помогало Возрождение. Тогда поляки вздили учиться въ итальянские университеты, а итальянские учение приважали въ Польшу. Паука станонилась свътскою и ускользала изъ рукъ духовенства. Длугошъ писалъ свою исторію не какъ монахъ, а подражая Ливію. Особенно изучалось римское право; и молодые

юристы стали поддерживать монархизмъ и звнимать правительственныя міста. Съ помощью наз и шляхты, діти Игелла смереле пановъ и даже сами назначали епископовъ. Польша оврвила. Ивмецкій ордень быль подорвань: по Торунскому миру (1466) Западная Пруссія и Померанія присоединились въ Польше, которая пріобрела чрезъ это устья Вислы и Немана и стала сплавлять хлёбъ за-границу, что послужило главнымъ источникомъ ея обогащенія. Въ тоже время потомство Ягелла воцарилось въ Чехін и Венгрін; и поляви стали вившиваться въ дела румыновъ, защищая ихъ отъ туровъ. Польша простиралась тогда отъ Балтійскаго до Чернаго м. и отъ Дивира до Дуная; никогда потомъ не достигала она такихъ разм'вровъ. Но внутрении связи огромнаго государства быле слабы. Южная Русь и Литва стремились въ самостоятельности: при Альбрехтв. въ Литвъ быль даже свой великій виязь, брать его, Александря. Но опаснве всего быда шляхта, на готорую опирался польскій монархизмъ. Шляхта — та же аристократія: она была врагомъ пановъ только потому, что желала присвоить ихъ права. Короли должны были уступать ей эти права, такъ какъ не имвли постояннаго войска, этой опоры монархизма на Запада: въ Польша продолжало существовать среднев вковое посполитое рушеные, т.-е. народное ополченіе, состоявшее изъ шляхты. Въ награду за войну, короли раздавали шляхтв свои земли въ вотчивное владеніе, предоставлян ей въ нихъ полную власть падъ врестьявами. Пілихта получила даже право безпошлиннаго сплава своего хлеба за-границу, что подрывало развитие горожанъ. Затвиъ она пріобръла политическую власть: она стала собираться на сеймими для обсужденія свонхъ дівль; а около 1500 г. верговная власть перешла отъ короля въ сейму, который состольк не только изъ сенита (паны и епископы), но и изъ посольской избы, гдв васвдала шляхта. Сеймъ избираль и воролей: такъ въ Польшъ утвердилась избирательная монархія. Правда, на деле она оставалась наследственною; по за это ворозн все увеличивали права шляхты, которыя были распространены также на Литву и южную Русь. Оттого Польша ослабеза къ концу 15-го в., когда усилились ея новые враги: тогда вачались опустошительные набъги крымиева (вримскихъ татаръ) ва Южиую Русь, а Москва перешла въ наступленіе.

Всявдъ затвиъ въ Польше сильно распространился протестантизиъ, особенно при Синамундть II Августв, когда онъ былъ привнанъ сеймомъ. Вместе съ нимъ развивалась западная

образованность. Въ Краковъ началось печатание первовно-славянскихъ книгъ (1491). Явились поэты и ученые по всемъ отраслямъ наукъ, кромв политическихъ, и во главв ихъ знаменитый Коперника. Хорошая латынь распространялась среди шляхты, даже между слугами и женщинами; были въ моль тавже языки итальянскій и німецкій. Но протестантизив уведичиваль смуту, съ помощью которой шляхта еще болве усилилась. Она захватила королевскія имфиія и церковныя мъста: даже паны переходили въ ен ряды. Шляхта стала своевольна и изнъжения: она "срывала сейми" и не котъла воевать. Король уже откупался оть татаръ. Габсбурги захватили престолы Богемін и Венгрін. Намецкій ордень, избравь Амбрелта Бранденбурискаго, перешель въ протестантизмъ (1525) и сталь церцогстволь прусскима, лишь по имени признавая себя вассаломъ Польши. Точно также магистръ ливонского ордена, Кемьеръ, сталь териспому курляндскиму (1559), отдавь Ливонію Польшь; а пріобрътеніе Ливопін означало войну съ Москвой, которая уже захватила Смоленсвъ, Полоцев и Нарву, т.-е. достигла Балтійскаго м. Это заставило Литву и Польшу подврживть связь. которая была только династическая: устроили люблинскую унію (1569). Но она не помогда делу: управление постарому оставалось раздёльное; сверхъ того, Польша обидела литовцевъ, отнявъ у нихъ Кіевъ, Подолію и Волынь и навизавъ имъ Ливонію, т.-е. борьбу съ Москвой и Швеціей.

При такихъ обстоятельствахъ превратилась династія Ягеллоповъ (1572) — и настало безкоролевье, омраченное борьбой католивовъ съ протестантами. Католиви поб'едили, съ помощью явивнимся тогда іезуитов. Они выбрали Стефана Баторія трансильванскаго, который должень быль утвердить привилеги шляхты. Умный и талантливый Баторій устроиль хорошее войско и вынудиль деньги у шляхты. Онъ оградиль южную Русь отъ татаръ, благодаря вазачеству. Затъмъ Баторій удариль исъми силами на Москву. Между твиъ, какъ шведы отняли Нарку у Ивана Грознаго, онъ выгналъ русскихъ изъ остальной Ливоніи и возвратиль Полоцев. Но когда Баторій хотвль, посль побъды, утвердить монархизмъ, шляхта возстала; я онъ умеръ. говорять, оть яда. Въ короли биль избрань сыпь шведскаго вороля, Сигизмунда III, воспитанный ісауитами, воторые в управляли страной, въ союзв съ шляхтой. Тогда шляхта пріобрвла право составлять конфедерации или вооруженныя общества, а также liberum veto или право запрега, по которому

каждый шляхтичь могь срывать сеймь, крикнувь "не позволяю!". Положение народа стало невыносимо: прежде польские холоны бъжали въ южную Русь цълыми округами; теперь и тамъ господствоваль шляхтичь-пом'єщинь. Но сама властительная шляхта полчинялась језунтамъ, которые воспитывали въ ней католическій фанатизив. Тогда столица была перенесена изв протестантсваго и панскаго Кракова въ Варшаву — гиводо језунтскаго фанатизма и шляхты. Литература пала, такъ какъ језунты уничтожали вниги и школы 16-го в. Они задумали даже окатоличить русскихъ посредствомъ унін, а для обращенія Москвы подзерживали Лжедимитрія. Когда малоросы отвазались привнать унію, ихъ стали принуждать жестовими насилінии. Отсюда возстанія и войни съ малороссійскими вазаками въ теченіе всей первой половины 17-го в., а также стремленіе южной Россін въ соединению съ Москвой. Въ Москвъ же погибло много полановь, вийсти съ самозванцемъ, и Польша принуждена была вести съ нею тяжелыя войны. Гезунты замыпляли еще уничтожить протестантизмъ въ Швецін, посадивь на ея престоль своего Сигизмунда; но шведы горячо стали за собственнаго вороля, Карла IX, и его знаменитаго сына, Густава-Адольфа. Отсюда жестовая 60-літняя война между Польшей и Швеціей, которая ослабила оба государства. Такое положение дълъ продолжалось и при сып'я Сигнамунда, Владиславы IV. Сверхъ того, разгор'ядось волнение назаковъ. Всв эти неблагопріятныя для поляковъ обстолтельства давали возможность Москвв усиливаться.

§ 112. Иванъ III. Собиранів русской земли. — Васнлій Теменй (§ 95) оставиль сыну своему, Нвану III, готовыя средства для развитія самодержавія и объединенія Руси. Московское государство уже могло выдержать борьбу съ посл'ядними переланвами первобытной разрозненности. Эта борьба наполияеть пыній періодь, тавъ что его можно называть смутичним времени, хоти этимъ именемъ обозначается собственно разгарь счуть при самозванцахъ. Ивану III помогали счастливыя обстоятельства, сопровождавшія его долгое (43 г.) княженіе, а также его личны свойства 1). Этотъ красивый, высокій, но сутуловатый и хулой челов'явь напоминаль правомъ Людовика XI (С. Н. § 149). Одъ быль одаренъ см'ятливостью и жел'єзною волей. Разсчет-

<sup>1)</sup> Когда пана присладъ Ивану III портретъ его неиксти, Софии Палеологъ, и для неи билъ набросанъ портретъ жениха одиниъ наъ ея посланцевъ-грековъ. Съ исголо сдълана гравира въ сочинения изявстнаго географа Теля (Theret: La Comographie universelle. Paris. 1575), Всё другие портрети Ивана III винимлени

ливый, осторожный и настойчивый, онъ умёль долго сдерживаться, но инвогда не повидаль разы задуманнаго дёла и не стёснялся въ выборё средствъ, воторыя нерёдво отличались утонченнною жестовостью. Иванъ быль недоступенъ чувствамъ: если онъ быль ужасенъ въ гнёве, то и здёсь отчасти действовалъ разсчетъ, отчасти сознание своего величия. Его не могла сломить и обычная тогда чувственность: онъ былъ вёренъ своемъ обёнмъ женамъ и удалялся съ пировъ, вогда начинался



Иванъ III Васильевичъ.

разгулъ. Его строгое благочестие не переходило за предвлы обрадности и не впадало въ суевърія: опъ смотрълъ и на религію, какъ на орудіе политиви; поступалъ съ сретивами различно, по обстоятельствамъ; заставлялъ трепетать дуковенство наравив со всёми и не припилъ схими на смертномъ одръ. Въчно занятый разсчетами, Иванъ ежегодно объъзжалъ свое царство-вотчину, чтобы все видъть своимъ хозяйскимъ глазомъ. Но къ нему самому трудно было приблизиться. Онъ душевно и вившне жилъ особнявомъ, на недосягаемой высотъ

въ 18-мъ в. На нашемъ рисункъ, контонъ у Тена, Иванъ изображенъ въ укращенной даменънии шанкъ, въ видъ колнака. На немъ изховой кафтанъ, съ данинимъ окчинимъ воротиваомъ, въ родъ бурки. Онъ застегнутъ спереди дорогими запонами

власти: его отдёляли отъ міра мрачность, замкнутость нрава, строжайшая чинность быта и умышленная пышность предста-

Всв силы этого терпеливаго в неутомимаго политика были сосредоточены па пріумпоженій достоянія предвовь. Оттого при немъ собирание русской земли шло хотя тихо, но безостановочно; и онь уже думаль о присоединении южной Руси. Тогда-го пало самое спльное изъ свверныхъ княжествъ. Тверь. Последній тверской внязь. Михаилъ Борисовичъ, предвиди свою погибель отъ усиленія Мосввы, породнился съ Казиміромъ литовскимъ. За это Иванъ объявилъ сму войну. Тверскіе бояре покинули своего внязя и начали отъбажать въ Москву. Самъ Миханлъ испугался и бъжаль вы Литоу. Тверь безт выстреда была присоединена въ Москвъ (1485). Послъ этого уже не могли удержаться слабыя удвльныя княжества, темъ более, что тамъ сидели родственниви и даже родные братья Ивана. Какъ ни угождали ему эти инчтожные князьки, Иванъ всегда находилъ предлогъ отнять у нихъ землю. Такъ, отдавъ свою родственвицу замужь за верейского киязя, онъ вдругъ потребоваль назадъ ен приданое и объявиль, что засадить ихъ обоихъ въ тюрьму: молодые бъжали со страха въ Литву, а Верея была присоединена въ Москвъ. Другіе удъльные винзья изъ страха отвазывали Ивану свои земли, особенно если умирали бездътными: такъ перешли къ Москвв часть Рамии и Дмитровъ. А вто сопротивлялся, того постигала участь брата Иванова, Андрея углицкаго, походившаго правомъ на Шемяку (\$ 95): онь быль внезапно схвачень, когда прівхаль погостить въ Москву, и витесть съ своими сыновыями посаженъ въ тюрьму, гав вспорв умерь; а Услось быль присоединень въ Москвв.

§ 113. Паденіе Новгорода. — Ивану III удалось захватить даже Новгородь. Этоть маститый представитель стараго строн не могь существовать долже при той жгучей потребности русскаго народа въ силоченіи, которая стала такъ очевидна уже въ концу прошлаго періода (§ 108). Ктому же онъ рышаль борьбу, разгорівшуюся тогда между Москвой и Литвой. При тикихъ условінхъ, Повгороду нельзя было устоять, еслибы онъ быль даже Кароагеномъ (Д. И. § 39), Венеціей или гиблуомъ рыцарства (С. И. §§ 84, 112). А въ немъ не было ни правильнаго развитія, ни прочнаго устройства, ни геропзиа. Онъ не додумался даже до самостоятельной торговой политики: візчно оставался лишь передаточнымъ містомъ и потому зависівль отъ сво-

его рынка, отъ Московской земли. Борьба партій достигла въ немъ врайнихъ разм'вровъ (\$ 51). Віче стало поприщемъ раздоровъ н переметчивости: его ръщенія были случайны и узки. "Меньшіс", черные люди, теснимые "дучшими" или боярами, надвялись поправить свое ноложение, подчинившись могучему московскому внязю, который льстиль имъ. Ихъ настроение разделяль Исковь, поторый до того чувствоваль свою силу, что не хогаль считаться пригородомъ своего высовомърнаго отпа на Волховъ. Эту масст паселенія связывало съ Москвой православіе, которымъ искусно пользовался Иванъ III: новоизбранный тогда владыва новгородскій не хотбав бить ставленникомъ свлоннаго въ унін (\$ 101) вјевскаго митрополата, когорато повгородци называли "латиняпиномъ", а москвичи — "еретикомъ". Съ другой сторовы, "лучшіе" люди ненавидели Москву, отстанвая выгодныя имъ преимущества; и къ нимъ присоедивялся всявій, кто дорожилъ древнею независимостью. По эта, описесая, партія утопала въ богатств'я и роскопи, спутникомъ которыхъ являлись своекорыстіе и вообще недостатовъ правственности. Здёсь не было геропческихъ вождей. Лутой партін овазалась женщина, Мароа Борсикая, вдова недавно учершаго посадника, окруженная двумя чолодыми сыновьями, внувами и болрами. Она отличалась умомъ, сильною волей, живостью и славилась своимъ достатиомъ даже въ богатомъ Повгородъ: ем роскошный домъ назывался "чюднымъ" и служилъ въчнивамъ мъстомъ сбора.

Эта партія попималя, что въ съверной Руси викто не поможеть ей: мелкое княжье, которое, бывало, ходило съ новгородцами на Москву, бъжало, вместе съ своими боярами, въ-Литву. Туда же должны были обратиться за помощью и въчники. liaзиміръ обрадовался: подобно своимъ предшественникамъ, онсамъ мечталъ о присоединении Новгорода. Онъ посифинлъ присладъ въчникамъ своего, впрочемъ православнаго, подручника, князя Миханла Олельковича, котораго друзья Москвы считали женихомъ-Марон. По Казиміръ больше пичего не сділаль: ему помівшали польсвія дівла да ливонцы. Между тіжь, повгородцы пачали нарутать формальныя права пеликаго князя (§§ 91, 95). Они пересталь платить пошлини Ивану III и осворбляли его пословь, говори имъ. что "Великий Новгородъ — не отчина великаго книзи, а самъ собъ государь и извъва вольная земля". А Иванъ III кръпко хвагален за всякій намекъ на свои права, посл'ядовательно орудоваль вы самомъ Новгородъ, хладнокровно готовился къ ръшительному удару. извъдывая слабия стороны противника и усыплая его добродутными переговорами. Навонецъ, онъ тихонько собрадъ огромичю рать, въ которой было не мало и тятаръ. Разд'влявъ ее между своими братьями и исковичами и разръшивъ ей опустошать все дотла на своемъ пути, онъ началъ стягивать желваное кольцо вокругь Новгорода. Жителей онъ гналь въ городъ, чтобы тамъ разгорались чже начавшійся голодъ и зараза; пліннымъ, сверхъ того, отръзывалъ носы и губы. Оторопълые новгородцы принуждены были принять бой, не изготовившись. Они потеривли жестокое поражение у р. Шелопи, оставивъ множество убитыхъ и изувеченныхъ: одинъ язъ сыновей Мароы былъ взять въ пленъ, и ему отрубили голову. Осторожный Иванъ III оставиль Новгороду віче, только отняль часть земель и взяль большой откупъ. Но онъ уже чинилъ въ немъ судъ и расправу черезъ своего нам'встника, ссылаль его боярь вы свои владенія, роздаль высшін должности своимъ стороннивамъ, навзжалъ, какъ государь-и новгородцы устранвали ему пиры в несли

Вскоръ пичтожный случай привель дело нь концу. Прівхали въ Москву, по двламъ, повгородские послы и почему-то повеличали Ивана "государемъ", тогда какъ прежде всегда называли московскаго внязя "господиномъ". Новгородци посифинан объяснить, что это - опибва, что они не желають накакихъ изм'вненій въ своемъ правленін. Но Иванъ настанваль на томъ, что теперь опъ уже сталъ ихъ государемъ. На ихъ возражения онъ отвечаль: "Хотимъ такого же государства въ Великомъ Новгородь, какое у насъ въ Москвъ: не быть въ Новгородь вечевому колоколу и посаднику, а быть наместнику великаго внязя". Въ теченіе этихъ переговоровъ, которые Иванъ III съ умисломъ затясивалъ, снова собралась большая московская рать. Она начала пустопить вемли св. Софін и, наконецъ, снова окружили жельзнымъ вольцомъ Новгородъ, гдф опять появились гододъ и зараза. На этотъ разъ повгородцы не могли даже собрать войско. Они покорились безпрекословно, присягнули на подданство великому князю, выдали свой въчевой колоколъ и лари съ бумагами: отгого мы имбемъ лишь одностороннія изибстія москонскихъ льтописей о паденін Повгорода. Въ Москву послідовали также Мароа Борецкая съ впукомъ и главные бояре. Остальные главари въчевой партіп были заточены по разпымъ городамъ (1478). Затьмь, въ течение десяти льть, еще сотии "лучшихъ" были пытаны, казнены, разбросаны по тюрьмамъ; тысячи были переселены вы глубину московскаго государства. На ихъ м'ясто быль присланъ "презрѣнный народъ", какъ говорили ливонцы. — холопы, купцы, боярскія дѣти поилоше изнутри Россіи. А чтобы и это безцаѣтное населеніе не разбогатѣло. Ивапъ III, заручившись тайнымъ договоромъ съ Даніей и только-что утвердивь права ганзы на много лѣть, внезапно закрылъ ся вонтору въ Новгородѣ, самихъ ганзеатовъ бросилъ въ тюрьму, а имѣнія ихъ отобралъ въ казну. Новгородъ сталъ лишь проходомъ въ Ливонію, которая теперь выдвинулась впередъ въ московской политикѣ.

§ 114. Софья, самодержавіе и Западъ.—Теперь на всемъ свверв Россін только часть Рязани да Исковъ не были еще присоединены въ Москвв. Но Иванъ III собиралъ не одну русскую землю: онъ сдалаль больше всехъ московскихъ князей и для собиранія власти или для утвержденія самодержавія. Этому способствовала, между прочимъ, его женитьба на греческой царевив, имвющая историческое значение. Первая жена Ивана, Марія тверская (§ 95), вскор'в умерла, оставивъ сына. Ивана Мологого, и суевърный пародъ приписалъ смерть ея ворожев. Тогда проживала въ Римъ сирота, София Палеолога, илемяннипа последниго византійскаго императора (§ 74). То была красивая, изворотливая и упорная принцесса, съ гордымъ и властительнымъ правомъ. За нее сватались западные принцы, во она не хотвла соединать свою судьбу съ католикомъ. Папа предложиль ей бравь съ московскимъ княземъ, слава которато. вакъ некусиаго политика, проникла на Западъ. Онъ надвился, черезъ этотъ бракъ, ввести унію въ Москвв и съ помощью ел ноднять врестовый походъ противъ туровъ: отгого, выбств съ невъстой, прибыль къ Ивану панскій легать, который ходиль въ красной одеждв кардипала и въ перчаткахъ, что возмущало русскихъ. Ивану III было чрезвычайно лестно породинться съ домомъ, носившимъ титулъ, который считался у русскихъ высшею почестью на зекив. Бракъ состоялся (1472). Но легать, который вздумаль-было спорить съ русскими книжинками о вере, лолженъ быль удалиться ни съ чемъ. Вскоре и папа разгиевался на Софью, которая строго держалась православія и не думала стать орудіемъ Рима. Не въ религія, а въ политикъ почувствовалось влінніе Софыи. Тогда прямо, повизантійски, быль поставлень вопрось о самодержавін — и началась борьба старины съ повою властью, длившаяся полтора въка. Современники назвали то время началом смуты. Бовре говорили: "какъ пришла сюда Софья, то наша земля замешалася; великій князь обычан переміння, онь пересталь совітоваться съ нами, а всё дела делаеть, запершись у себя самъ-третей со своею кингиней да съ наперсинкомъ". Они называли Софью колдуньей и приписывали ей раздоры въ внажесвой семьъ. Дъйствительно, когда умеръ Иванъ Молодой, оставивъ сына, Димитрія, на попечение своей вдовы, Елены молдавской, и родственныхъ ей виязей Патрикъевыхъ (\$ 99), у Ивана III быль уже сынъ отъ Софьи, Василии. Закипфла вражда между двумя царственными женщинами. Врагамъ удалось очернить Софью, приписывая ей даже смерть Ивана Молодого. Иванъ III посадилъ Василія въ тюрьму, а своимъ наследенкомъ объявиль ваука, Димитрія. Приверженцы Софьи были жестово казнены. Съ нею самою стали обращаться сурово: ночью хваталя ходившихъ въ ней старухъ и топили ихъ въ Мосевъ-рвив, какъ колдуній. Но Софья вскорь возстановила свое влиние на мужа. Иванъ III возвестиль, что его дело -решить судьбу сына и внука, и что государство будеть принадлежать тому, кому онъ скажеть. Вдругь враги Софын подверглись страшнымъ опаламъ. Димитрій быль завлючень къ тюрьму; а Василій, воторый сталь искусно льстить отцу, объявленъ наслёдникомъ.

Ненависть боярь въ Софьв объясняется темъ, что эта надменная и лукавая гречанка способствовала установлению самовы Москвв. Она внушила Ивану обращаться съ боярами и князьями, какъ съ подданными, и окружить себя иминостью и почти церковною обрядностью византійских виператоровъ. Придворные обычан в порядки Царьграда перешли въ Москву. Византійскій черный двуглавый орсль сталь московскимь гербомъ. Появились греческие придварные чины, подъ именемъ постельничаго, исельничаго и окольничаго. Ивана стали навывать "паремъ". били ему челомъ въ вемлю; при дворъ совершались пышныя церемоніи. Пвапъ сталь недоступень, суровъ и гавеенъ. Онъ строго навазывалъ бояръ за малейшую провинность и не долволяль имъ отъежать изъ Москви: онъ уже казниль ихъ и лишаль имущества. Казни начали постигать даже иностранцевъ, посъщавшихъ Москву. Наконедъ, Иванъ III установиль престолонаслись, назначивь своинь прееминкомъ Васили и завъщавъ, чтобы ему наслъдовалъ тоже синъ, а не брять. Государство принимало стройный видь. Бояре, лишивтись права отвизда, перестали смутничать и исполняли свои обязанности. Подъ строгимъ надзоромъ внязя, они стали завъдывать делами, воторыя впервые были разделены по своему содержанію, разсортированы. Иванъ III однить боярамъ "приказываль вершить" одни діла, другимъ—другія: такъ образонались приказы — родь министерствъ. Явился порядокъ и въ
сельскомъ и городскомъ управленіи. Всё должны были платить
опреділенную подать; и для этого писцы іздили по странів,
составляя писцовыя книги (народную перепись). И судное діло
приняло боліве правильний видъ. Было издано (1497) лучшее,
котя еще скудное и отрывочное, собраніе законовъ — Суфебникъ.
Нванъ III быль богаче всіль прежнихъ князей. У него было много
новыхъ земель, и онъ прекратиль выходь ві Ороу (§ 83). Иванъ
много получаль съ богатаго Новгорода и со всіль подданныхъ,
которые становились зажиточить прежняго. Кроміз податей, онъ
собираль много разныхъ мыть — пошлинъ съ внутренней торговля. Тогда же появились на Руси горные промыслы.

Жизнь становилась шире и разнообразние, развивались умственныя потребности, - и московская Русь впервые почувствовала необходимость войти въ связи съ Западомъ, чему содъйствовала также Софья. Тогда начались сношенія русскиль съ иностранными державами — съ Австріей, Даніей, Римомъ, Вепеціей, Турціей и Греціей. Иванъ III дюбилъ призывать иностранямуъ мастеровъ изъ Германіи, Италін и Гредін. Возникло небывалое въ Москвъ умственное движение, которое охватывало значительный кругь людей, послужившій истиннымь мачаломь русской интеллитенцій (§ 65); уже не одни редкіе церковные пнижневи, по многія лица разныхъ плассовъ задумывались надъотвлеченными вопросами. Конечно, умственное движение должно было сосредоточиваться въ области релягін, за отсутствіемъ св'ятсвихъ знаній. Это — ереси, которыя играли ту же роль и на Западъ (§ 34). Первая общирная ересь на Руси, стригольники, явилась въ концъ 14-го в. (§ 103); но гораздо важиве была сресь временъ Ивана III — жидовство, бывшее отчаста развитемъ стригольничьяго движенія. Оно затронуло всь дучшіе умы, вызвало горячую борьбу и пріобріло даже политическое зпаченіе, когда перешло въ Москву. Оно привело къ сознанию потребности въ умственныхъ и правственныхъ преобразованіяхъ.

§ 115. Геннадій, Іосифъ Санинъ и Нилъ Сорскій. — Жидовство быстро распространилось въ высшемъ обществъ Москви: ему сочувствовали многіє бояре, съ Патривъевыми во главъ, и вдова Ивана Молодого; самъ Иванъ III не трогалъ еретиковъ. Но въ Новгородъ оказался упорный защитникъ православія — архіепископъ Геннатій, человъкъ смѣтливый, книжный и настойчи-

вый до неумолимости. Долго его усилія оставались тщетными: еретиви, пользуясь вліяніемъ при дворів, даже произвели своего единомышленинка въ митрополиты. Но Геннадій смёло изобличаль самого митрополита, осуждаль даже излишнюю мягьость Ивана III и писаль грозныя посланія ісрархамь. Наконець, и епископы стали требовать преследованія ерегиковъ. Чувствуя всю тяжесть борьбы. Геннадій призваль въ себів на помощь другого недюжиннаго человъка, Госифа Санина. Смиъ московскаго дворянина, Госифъ смолоду удалидел въ монастырь, габ прославился подвижничествомъ. Онъ былъ такъ неумолимъ въ себъ, что основаль собственную строжайшую обитель, въ засной глуши Волоколамска. Здысь, вромы вноческихы подвиговы, Госифы заинмался священными книгами и сталь первымъ начетчикомъ на Руси. Онъ началъ писать горячія посланія духовенству и обличенія противъ еретиковъ; его сочиненія были собраны потомъ въ одну книгу, подъ названіемъ "Просвётитель". Сверхъ того, Іосифъ получилъ доступъ въ Ивану III, который очень уважаль его за ученость и святость жизни. Софыя, ненавидевшан жену Ивана Молодого, помогала ему. Подъ вліяніемъ Геннадія в Госифа, еретики потеряли умственное влінніе: поставленный ими митрополить отрекся оть престола, а Иванъ III созваль соборь для суда надъ еретиками (1504). Ихъ вожди частью бызи сожжены, частью искалфчены и заключены по тюрьмамъ и монастырямъ. Но самая ересь продолжала существовать, хотя тайно и въ слабыхъ размърахъ: до сихъ поръ встрічаются св послідователи, которые съ негодованіемъ произпосять имя осифиянь (приверженцевъ Госифа).

ійндовство возбудило умственную двательность общества. Геннадій сталь требовать учрежденія училищь для духовенства и перевель недостающія вниги св. Писанія сь датинскаго и еврейсваго, при помощи придворнаго переводчива и одного доминиванца, принявшаго православіе. Соборь 1504 г. приняль міры въ исправленію духовенства. Тогда же, подлів крупных личностей Геннадія и Іосифа, выдвинулся Ниль Сорежій. Это быль крестьянниь, смолоду поступившій въ Кириловь-Бізлозерскій монастырь, но вскорів ушедшій на Авонь. Ниль возвратился ученымь человівкомь, съ знаніемь греческаго языка и съ высокимь идеаломь монашества. Онь основаль, близь Кирилова-Бізлозерскаго ионастыря, на р. Сорть, скить — нічто среднее между общежительнымь монастыремь и уединенной пещерой: въ свиту живуть два-три монаха, каждый вь отдільной кельів;

но они помогають другь другу. Ниль придаваль значение не вившнему аскетизму, а внутреннему - удалению отъ мірскихъ помысловь, чтенію св. Писанія, модитві: онь требоваль полнаго нищенства и возмущался тёмъ, что монастыри владвють землями и крестьянами. Какъ человъкъ, уважаемый всеми и самимъ Иваномъ III, овъ быль призвань на соборъ 1504 г., гдв первый подняль вопрось о томъ, должны ли монастыри владать селами? Уже митрополить Кипріана, при Донскомъ, писаль: "святыми отцами не предано, чтобы внокамъ держать села п людей; древніе отцы богатства не коннян; пагуба чернецамъ селами владъть и туда часто ходить". Но тогда только вознивло сомивние у одного јерарха насчеть перковныхъ имуществъ; теперь же Инлъ примо поставиль этоть вопросъ. Иванъ III, съ политический точки арфија, сочувствоваль Нилу: онъ самъ думаль объ отняти монастырскихъ имуществъ. Но Госифъ Свнивъ и большинство отстояли право монастырей на владъще селами. Съ техъ поръ Госифъ и Нилъ стали завлятыми врагами. Ниль упреваль Іосяфа нь жестокостяхь съ еретиками; Іосифъ называль самого Нила еретикомъ. Нилъ возставалъ противъ ложнаго благочестія, противъ ханжества, противъ монаховъ-попрошаекъ и ихъ чудесъ, очищалъ житія святыхъ отъ поздивними вставобъ: Госифъ уличаль его вы невврін. Эта борьба, вызванияя много литературныхъ произведеній, была превращена смертью Няла, вскорв послв собора 1504 г. Оволо того же времени умеръ Генналій, покниченій свою должность, такъ какъ врагамъ удалось обвинить его во взяткахъ. Іосифъ пережилъ своихъ знаменитыхъ современнивовъ и самого Ивана III.

§ 116. Казачество. — При такомъ умственномъ движевів и при такой силъ государства, немыслимо было чужеземное нго, хотя бы самое слабое. Вившняя политика должна была преслёдовать болье широкія цёли, чёмъ прежде. Она сосредоточивалась на двухъ задачахъ уже не мёстнаго, московскаго значенія: это, съ одной стороны, тогдашній восточний вопросъ, уничтоженіе татарщины, съ другой — вопросъ западно-европейскій, борьба съ Польшей.

Татарская сила постоянно слабъла, по мъръ развитія русскаго народа. Явственно сокращались даже ем вившие предълы. Понемногу исчезало самое раздолье степняковъ, это безбрежное море роскошныхъ травъ съ переливчатыми цвътами, могильная тишина котораго нарушалась лишь пискомъ ястреба вверху да таинственнымъ шелестомъ внизу, когда не раскидывался на немъ случайный таборъ кочевниковъ. Здёсь еще со временъ бродниковъ (§ 45) кишёла наша вольница, въ родё молодцовъ-повольничковъ (§ 51). Позднёе, когда у Оки п нижниго Дивира образовалась живая изгородь засёчной стражи, вольница разросталась отъ притока станичниковъ (§ 98), слёды которыхъ видны и теперь въ насыняхъ и курганахъ южныхъ губерній. Это легкое воинство пріобрётало привычки степинковъ и заниствовало у бусурманъ названіе казаковъ (§ 83).

Казачество порождено двумя причинами - внутреннею и вившнею. Быстрое усиление самодержавия, из которому еще не приспособняясь первобытная вольность населенія, да бъдность государства поддерживали взначальную привычку "разбрестись розно". Татары также заставляли народъ разбизаться, да еще придавали правственную силу бъглецамъ, освящая ихъ выходъ изъ русскаго строя знаменіемъ борьбы съ невървими иноплеменнивами. Казави - сбродъ всявихъ выходцевъ изъ Руси, въ особенности же холоповъ. Эти ипщіе біжали на южныя окранны или Украйны, въ чисто-поле древнихъ богатырей. Тамъ встръчало ихъ привольное житье. Тамъ былъ полный просторъ для силы-волюшки, которая еще ходила ходуномъ по косточвамъ и просилась полевать", охотиться. А продовольствія было достаточно для невзыскательной забубенной головы, которая не дорожила и собой: всегда можно было "показаковать" насчеть татары, а въ врайнемъ случав - и насчеть своихъ. Биглецы составляли общины, связавныя врешкимъ духомъ товарищества и управляеныя сходкой или пругома, который избираль атамана. Съ неми нечего нельзя было подвлять, при слабости государственнаго наряда, при отсутствін граниль вы стецяхъ. Ктому же они приносили существенную пользу своею борьбой съ тагарами и заселеніемъ травяныхъ пустынь. Воть почему правительство вскоръ бросило мысль "казнить ослушниковъ, вто пойдетъ самодурью на Донъ въ молодечество". Оно стало прощать вазавамъ побъти и принимало ихъ на свою службу, съ обязательствомъ жить въ пограничныхъ городахъ и сторожить границы. Такъ образовался среди этой вольницы осталый отдель, — вазави поросовые или "сторожевые". Они возникли преимущественно на Дону, и больше изъ разанцевъ: автопись впервые глухо упоминаеть о нихъ при Василіи Темномъ. Но съ теченіемъ времени, по мірів ослабленія татаръ, казачество распространялось но всемъ южнымъ окраинамъ, въ особенности же на визовьяхъ Девира. Новые пришельцы, съ

характеромъ еще не установившимся, кочевымъ, уходили подальше въ степь и не признавали падъ собой пикакого правительства. Это -вольные или "степные" вазаки, народъ опасный. отчанный, грабившій все, что ни попадалось подъ руку: онн одинавово охотно драдись и съ татариномъ, и съ своимъ братомъ, городовымъ казакомъ. Первоначально особенно отважна и многочисленна была допская вольница, которая господствовала на водахъ Волги, не даван проходу вавъ азіатскимъ караванамъ, такъ и русскимъ кунцамъ и царскимъ посламъ. Впоследстви историческое значение перешло въ казавамъ дивировской Украйны. Они показались почти въ одно время съ доннами, подъ именемъ то малороссійских вазаковъ, то "украпицевъ , то "черкасъ" (по ихъ главному притону въ городъ Черкасахъ). Сначала это были бъгљые польскіе холопы да русскіе, уходившіе отъ польскаго господства изъ Галича, Волини. Подолів и Кіева, въ особенности когда стила развиваться церковная чнія. Подъ гнетомъ поляковъ и натискомъ татаръ укранецы превратились изъ мирныхъ рыболововъ въ отважную вольницу. Баторію (§ 111) удалось обратить ихъ въ правильное воинство, записавъ въ списки: отсюда название "реестровыхъ" казаковъ, соотвътствовавшихъ городовымъ на Дону. Но оволо половины 16-го в. подлъ нихъ вновь явилась такая же вольница, какъ па Дону, подъ именемъ запорожиевъ.

§ 117. Прекращение татарскаго ига. — Не одно развитие русскаго народа подрывало силу татаръ. Она разлагалась вичтренно. Въ началъ періода татары уже распались на три самостоятельныя Орды (\$ 82). Оть нихъ отваливались другія частицы, въ родъ разбойничьихъ шаекъ, которыя враждовали съ ними и поглощали другь друга. Ханы Золотой Орды старались полчинить себъ неповорныхъ подручниковь: отсюда ихъ вычвая борьба съ Казанью и Крымомъ, которые обращались въ руссвимъ за помощью. Въ самомъ Сарав свирвиствовали усобици, вследствіе козней разныхъ искателей престола. Московские князья искусно в пеотступно разжигали ихъ: они ласкали татарскихъ внязьковъ-перебъжчивовъ, облекали ихъ въ высокіе саны, а больше всего поседяли ихъ, для сторожевой службы. въ пограничныхъ мъстахъ, въ Касимовь, Капиръ и Серпуховь. Видя такое ослабление татаръ. Иванъ 111 не обращалъ на нихъ вниманія, не исполняль никавихь обязательствь передъ ними и тайно поддерживаль нападенія повольнивовь, которые однажди пробранись изъ Витви до самаго Сарая. Ханъ Золотой Орди,

Ахмато (Магометь), решился, наконець, наказать его. Понаделение на союзь съ Казиміромъ литовекимъ, который распазяль его ненависть къ Москве, онъ воскликнулъ, что, подобно Батыю, приведеть великаго внизя пленникомъ и покопчить со всёмъ христіанствомъ. Ахмать пачалъ опустошать русскія области, требуя, чтобы Иванъ присылаль ему выходы, кланился его изображенію и выслушиваль его грамоты, стоя на коле-



няхъ. Осторожный и болзанный Иванъ не зналъ, какъ поступить. Но убъжденія Софьи и ростовскаго архіенископа, Вассіана Рыло, упрекавшаго его въ трусости, а также негодованіе народа заставили его собрать большое войско и выступить противъ Ахмата на р. Угру (1480). Діло не дошло до боя: противники болянсь другь друга и нісколько міссяцовь стояли на разныхъ берегахъ ріки. Настала зима; ударили жестокіе морозы, такъ что глаза слипались; а татары ободрались почти до наготы. Литовом и не думали нападать на русских съ тыла, а позади татаръ, въ Сарав, было непокойно. Ахиат внезанно ушель. Подъ Азовомъ онъ быль заризанъ, въ собственной ставкъ, ногайскими и тюменьскими татарами. Сыноже Ахията преследовала ожесточенная вражда крымскихъ Гиреев. Меньми-Гирей, который задумаль разрушить Сарай и сброси съ себя зависимость оть Порты, наложившей на него мы. сталь вёрнымъ союзнавомъ Пвана III. Онъ напаль на Золотую Орду. Сыновья Ахмата были перебиты; Сарай разрушень дотла, ванъ свидътельствують его развалния 1). Такъ окончилось существование Золотой Орды, а съ нею и татарское шо въ Россін. Въ то же время ослабьло и новое парство возанское, гав випъла борьба за престоль нежду двумя братьмии. Одвиъ изъ нихъ, Малметъ-Аминъ, попросилъ помощи у Ивана и назваль его своимъ "отцомъ"; свергнувъ своего сопервам онъ сталъ подручникомъ Москвы.

§ 118. Наступленіе на западъ. Смерть Ивана III. — При Иван' III западный вопрось уже сталь важиве восточнаго. .luтва, соединившись съ Польшей и захвативъ всю юго-запалнув Русь, стала опасною соседной. Она старалась остановить развитіе Москвы и соединалась со всіми ся врагами. Съ своей стороны, Москва, уже въ силу потребности въ сплочени. вовлевалась въ смертельную борьбу съ Литвой изъ-за русских земель. Ея властители теперь внервые высвазали мысль. чи вев русскія области должны составлять одно государство: в сношениях съ вностранцами, Иванъ III сталъ называть себ восударемь всея Руси и съ зам'вчательнымъ упорствомъ держался этого тятула. Такъ оболо 1500 г. съверо-восточная Рус перешла въ настипление относительно Запада. Литовская политика Ивана III отличалась особеннымъ упорствомъ и искусствомъ. Во все его царствованіе, наряду съ громкими событіями. правильно шло дело тихихъ пріобретеній насчеть Литны по мелочамъ. Этому содъйствовало отвлечение на западъ внимави Казиміра, воторый исваль богемскаго престола для своем сына. а также неурядицы между литовскими панами. Не

<sup>1)</sup> Эти развалицы, илань которыхь представлень на предилущей страниць безпорядочные кучи пурганова и насывей, пересохийи русла ванава и подосвога, обломки ствиъ, валовъ, нарвява виринчинъъ построекъ. Кругомъ, на разграми 300 версть, видим следи татарских поселений. По самой средний развадинь Само дванв холив: по предаши, нь пень и теперь сидить Манав, живой, и сторожить зарытаго тамъ золотаго кони.

больше всего помогали Москві мелкіе вназья русских пограничныхъ земель, принадлежавшихъ Литвъ, которые такъ густо засвян по Днвпру, что верховья его назывались вираемъ князей. Эти православные князья ссорились съ своимъ правительствомъ; и многіе изъ нихъ, въ особенности черниговскіе, отъбажали въ Москву. Иванъ III ласкаль ихъ, помогаль имъ освободиться отъ литовской зависимости, а потомъ объявлялъ ихъ вотчины своими. Онъ вступиль также въ постоянные союзы съ врагами Польши-Крымомъ, Венеріей и Молдавіей, господарь которой даже выдаль свою дочь замужъ за Ивана Молодого (§ 114). Оттого литовцы съ поляками перестали побивать москвичей. Александръ Литовскій (\$ 110) даже потеривлъ столько ущерба отъ русскихъ ратей, что просиль руки дочери Ивана III и Софыи, Елены, за воторую сватался самъ выператоръ нівмецвій, какъ за богатівничю невъсту, славившуюся притомъ своею врасотой и мягкостью права. Этимъ онъ надъился не только оградить Литву отъ нападеній съ востока, но и пріобрёсти права на московскій престоль. Но вышло наобороть. Ивань заставиль Александра уступить явсволько городовъ и признать за инмъ титулъ государя всен Руси. А Елена, сама по себъ не болье, какъ хозивка и щеголиха, стала орудіемъ его политики: она должна была сохранять православіе во что бы ни стало и стать опорой всёхъ своихъ единовърцевъ въ Литвъ. Немудрено, что этотъ бракъ только разжигаль сопершичество между сосединым государствами. Вскорв война всныхнула съ новою силой. Александръ, несмотри на европейскую выправку своихъ войскъ 1) и на помощь анвонскихъ рыцарей, былъ побъжденъ: при р. Ведроши, близъ Дорогобужа, его войско потеривло решительное поражение (1500); самъ гетманъ, внязь Константинг Острожскій, попаль вь плень. Было завлючено перемиріе, по которому Мосява получила Спаерскую область.

Чвиъ болве усиливалась Москва, твиъ своенравиве и суровве становился Иванъ III. Неизвестныя прежде пытки, смертная казнь и кнуть стали обычнымъ явленіемъ. Нередко сожи-

<sup>1)</sup> Представляемъ на оборотв изображение польскаго воина начада 16-го в. Его спаражение то же самое, что у западнаго рыцаря того премени. Оно только парадибе, латабливие, но и тижече. Въ особенности ножния латы отличаются инсенвносты, напоминая паровары. Относительно легкости это— противоположность татарскому спаражение. Нашъ рисуновъ спять съ вооружения изъ того же собрани, къ поторому принадлежить нашъ татарскій вониь (§ ~0).



тали въ влаткахъ даже потомковъ князей; мучили и грабили даже инострандевъ, особенно врачей, если имъ не удавалось леченье. Наконецъ. стали вазнить жидовствующихъ, и въ то же время висзанию умерла въ тюрьме ихъ покровительница, Елена. Ивана стали называть Грознымъ. Женщины падали въ обморокъ отъ одного сердитаго взгляда веливаго кинзи: челобитчини въмъли, съ жалобами въ рувахъ, вогда онъ появлялся на престолъ; придворные трепетали за свою жизнь и не знали, какъ развлекать своего господина. Софыя также становилась все болье педоступной. Навонецъ, черезъ два года послъ ел смерти, умеръ Иванъ III, бо-ти леть оть роду (1505). Не стало одного изъ самыхъ крупныхъ государей Руси и своего времени. Лалеко не храбрецъ, не полководецъ и вовсе непривлекательная личность, Иванъ III везде побеждаль и все стягиваль въ себъ, умбя раздълять своихъ противниковъ, я самъ выступая всюду съ подавляющею силой, въ полномъ, техо паготовленномъ спаряжения. Постигнувъ потребность своего народа, онъ выставиль правило, что вси власть на Руси, а также всв нъкогда русскія земля должны приминуть къ Москвъ, которая должна стать оплотомъ православія и вь чужихъ краяхъ. И рушился старый строй въ лиц'в Новгорода, исчезъ позоръ татарскаго ига, русскія земли въ Литве потянули обратно въ Мосввв. А въ самой Москвв сильно шагнулъ впередъ внутренній нарядь, сербиляемый самодержавіемь. Подъ влінніемъ Запала, развилось военное дело, въ особенности аргиллерін; возникло небывалое умственное движение; обогатился вижиний быть. Ивана боялись, но не любили: летописи холодио отмечають его вончину. Но чугствовалось его значение, какъ представителя главныхъ свойствъ и потребностей русскаго народа; въ этомъ пародъ зародилось тогда національное самосознаніе.

§ 119. Василій III и самодержавіс.— Пвану III насл'ядоваль сынь его, Восиліи III 1). Онь ноходиль на отца постоян-

<sup>1)</sup> Прилагаемий портреть Василія III влять из Гербернивейна (Return moвеохійсяним сомменьсті. 1549), на міскелько уменьно поста виді. Грана ра у Гербернітейна исполнена по карапідшному рисунку Гиринфогеля (1547), которий кранится ва Императорской Публичной Библютекь. Но у Гиринфогеля ищо Василія III еще болье сурого и менье красию. В у него піта янкиной обетановки, кромі терба, терень са вилим иза отопа и колонии московскаго пошиба прибавлени впосатлетии. На нашема рисункі Василій III сидить ва вреслі. На нема коливка са міховой оторогомі и кафтана на запонаха, са міховима порогшикома, налешкима сравинтельно са овчиной Инава III (з 112). Нада портретомъ-



Василій ІІ, Навновичь.

ствовъ, выдержкой, терпеливостью; но быль более подозрителенъ, свритенъ и благочестивъ: онъ принялъ схиму передъ смертью, вопреки соватамъ приближенныхъ. Онъ правильно продолжать двло своего отца, но быль не такъ счастливъ, встрічая боліве препятствій. Это-послідній "собиратель русской вемян", т. е. свверо-восточной Руси: юго-занадную надо было вавоевывать, а не собирать. Василій мирно присоединиль въ Москев последнія области-Псвовь и остальную часть Рязани. Въ Исковъ онъ внезапно навначнаъ своего наместнива, вназа Репню-Оболенсваго, воторый "быль дють до людей". Псковичи называли его Найденомъ, потому что онъ явился въ нимъ "не будучи прошенъ и объявленъ": его просто ввшли неожиданно на загородномъ дворъ. Исковичи послали своихъ посадниковъ и бояръ жаловаться на нам'естинка. Но Василій оставиль ихъ у себя звложнивами, обвиняя исконичей нь томъ, что они "государское имя презирали". Онъ потребоваль, чтобы они уничтожнав вече, выдван его колоколь и приняле московскихъ нам'встнивовъ. Псвовичи умоляли "не погубить ихъ до вонца". Но Василій предсталь въ нимъ самъ, съ большимъ войскомъ. Нивогда не было такой скорби у псковичей: они плакали и стонали целые сутви, бросьясь другь другу въ объятія. В'вчевой воловоль быль увезень ночью. Тогда же, безь сборовь, должны были потянуться въ Москиу до 300 лучинкъ семействъ; в на ихъ место приследи поволженихъ купновъ. Деревни выселенновъ Василій отдаль своимь боярамь, а въ Исковъ присладь на вормъ и постой своихъ намерстинвовъ, денковъ и печальниковъ. Такъ "отнялась слава исковская" (1510), говорить этописецъ. Затвиъ Василій покончить съ Рязинно. Уже им III распорижался ею по произволу, въ малолитетно ел вытьтедя, Ивана Икановича. Теперь этоть внязь вырось, а Разанью продолжали управлять москвичи. Иванъ Ивановичъ осталь-было, но его посадили въ тюрьму, откуда онъ бъжалъ в Литву; а Рязань была присоединена въ Москвъ. Такъ какъ реванци отличались храбрымъ и буйнымъ карактеромъ, то ить предвими толивми переселили въ предвам московскаго гостарства. Та же тяжелая властная рука чувствовалась въ самой сечь великовнажеской. Василій III такъ угнеталь своихъ

мижкы надинсь. Вогь ем переводъ: "Я—русскій Царь и Господник по праву Фен Я ин у кого не покупаль государственнаго тятула им просьбами, им деньтами. З не подкластенъ начьему запону. Върую только во единаго Ариста и преправ вищенски вымаливаемым почести".

братьевъ, что одинъ изъ нихъ бъжалъ въ Литву. Когда умирали его родственники, онъ отбиралъ ихъ наследіе.

Василій шель по стопамь отца и вь развитін самодержаеія. Онъ быль высовом'ярн'яе и неумолим'яе его. Иванъ III хоть наръдка совъщался съ боярами; Василій же окончательно заперся въ своемъ дворцѣ, съ дворециимъ Шигоной Подмогинымь и несполькими дьявами, такъ что боярская дума существовала только по вмени. Вообще боярство влонилось къ упадку. Надъ нимъ возвышались ничтожные люди - боярскія дёти и дьяки, которые всёмъ были обязаны государю. Василій даваль своимъ любимцамъ не вотчины, а поместья, вакъ жалованье за службу, и отнималь ихъ при малейшемъ нерадения. Этихъ пом'вщивовъ было уже до 3000. Бояре, воторыхъ было немного, не могля и думать о сопротивления. Къ тому же у пихъ не было вождей. Самые сильные и умпые изъ нихъ, внязья Патрикосом (§ 114), были уничтожены еще при Иванъ III. Они ненавидели Софью, какъ главнаго врага боярства, и ва это были пострижены въ монахи. Старшій Патриввевъ скоро умеръ. Сынъ его, внязь Василій, въ монашествів Вассіань Косой, быль переведень изъ Кирилова - Белозерского монастыря въ Москву. Онъ славился умомъ, начитанностью и непреклонною волей. Вассіанъ продолжаль діло своего отца и своего учителя, Нила Сорскаго (§ 114): онъ горячо боролся съ жившими еще друзьями Софыи, особенно съ Госифомъ Санинымъ, Казалось, возобновлялась борьба партій времень Ивана III. темъ болве, что еще быль живъ, томившійся въ тюрьмів, племиникъ Василія III и его единственный соперникъ, Димитрій (§ 113). За Вассіана стояли нівноторые бояре, въ томъ числів Семена Кирбскій, и у него явился хорошій помощникъ-Максимь Грекь. Это быль весьма ученый и развитой монахъ съ Авона, который учился въ Цариже и путешествоваль по Италіи. Василій III самъ выписаль его для исправленія старыхъ первовныхъ внигъ и для перевода новыхъ. Максимъ исправиль много ошибовъ въ церковныхъ книгахъ, сделалъ много цереводовъ и написалъ умима сочинения противъ предразсудвовъ и суевфрій русскаго народа. Понятно, что Максимъ подружнася съ Вассіаномъ; и они вадумали возобновить умственное движевіе временъ Ивана III, поднявъ вопросъ Нила о непристойности монастырямъ владъть селами. Но ихъ постигла неудача, свизанная съ развитіемъ самодержавія. Друзья не нравилясь Василію III своей ненавистью къ "осифлянамъ", которые усовля

угодить ему; но овончательно погубиль ихъ случай. Не имъя дътей, Василій рішился развестись съ своей женой, послі 22-літняго брака, и жениться на другой. Митрополить (изъ осифлань), а за нимъ все духовенство и бояре одобрили замысель государя; но Вассіанъ Косой и Максимъ Гревъ горячо возстали противъ этого нарушенія церковнихъ уставовъ. Василій достигь развода и женился на Еленю, дочери литовскаго имходца, князи Глинскаго. Максимъ былъ обвиненъ въ порчів церковныхъ княгъ, а Вассіанъ въ составленіи еретическихъ сочиненій, и оба были заточены въ монастыри.

Тавъ были уничтожены последніе следы партін, опасной для самолержавія; въ то же время Димитрій умерь въ темниців отъ истизацій, Тогда-то Василій пріобрель власть, которой не было ни у одного монарха въ мірѣ, по словамъ нѣмецкаго посла, Герберштейна. По маленшему подозрению подвергались опале самые приближенные люди, свергалась съ престоловъ епископы и самъ митроподить. Всв подданные стади смотреть на себя, какъ на "долоновъ" внязя, а его называли "влючивомъ и постельнивомъ Вожіниъ". Они служили ему безпрекословно и безъ жалованья: одинъ дьявъ, вотораго отправляли посломъ въ Ввну, сказаль, что ему не на что вкать; у него отобрали имущество, а самого броснан въ тюрьму, гдв онъ и умеръ. Но при Васвлін было меньше казней, чемъ прежде. Его политива была утончениве. На словахъ и по вившности, опъ сохранялъ стврие нравы и обычаи; но въ сущности тихо и искусно отивиллъ иль, пользуясь всявнив случаемъ.

§ 120. Вившняя политика. Глинскій. — И во вишней политик Василій III шель по стопамь своего отда. У него то же
стременіе из Западу, воторое поддерживалось Еленой, воспитанной вы польских в понятіяхь. Изы любви вы молодой жень, которой
оны черезчуры дов'ярялы, Василій даже сділалы преступленіе
вы глазахы русскихь — сталь брить бороду. Оны поддерживалы
почти постоянныя сношенія сы Візпой и даже сы папами, такы
что ватолики считають его время лучшею для себя порой вы
превней Россіи. Василія связывала сы Западомы и главная опасность, которая сосредоточилась вы Литинь, тімы боліве, что
примци взмінили политиву: видя усиленіе Москвы, они отстали
оть нем и вступили вы союзы сы Литвой. Соотвітственно измінинась и политика Москвы: старый враты німцевы, она стала
теперы союзницей брапденбургскихы курфюрстовы и тевтонскихы
рицарей. Москва и Литва ждали только случан, чтобы возобно-

вить войну, темъ болве, что Александръ литовскій (§ 118) уже умеръ, в братъ его, Сигизмундъ, сталъ принуждать его вдову въ переходу въ ватоличество. Случай представился въ лице дади Елены, Михаила Глинскаго. Это быль потомовь татарскаго внязька, который бажаль въ Литву, приняль католичество и получиль вотчину Глинскъ въ Малороссін. Извістный и въ Европъ, гдъ онъ много путешествовалъ, этотъ внязь славился богатствомъ, знатностью и военнымъ дарованіемъ, а еще бол'ве образованностью и приветливостью европейца. Глинскій нграль первую роль не только въ Литве, но и въ Польше: овъ быль другомъ и правою рукой Александра, по смерти котораго мечталъ даже занять литовскій престоль. Онъ возненавидівль Сигизмунда, вакъ счастливаго сопернива, а тотъ отвъчалъ ему пренебреженіемъ, опираясь на зависть къ нему остальныхъ пановъ. Глинскій передался къ Василію III, со своими братьями, единомышленниками и землями, и ваволноваль южную Русь противъ поляковъ.

Василій послаль ему войско на помощь, которое ввяло Смоленскъ, после трехлетнихъ усилій, благодаря пушкарямъ, выписаннымъ черезъ Глинсваго съ Запада. Но война длилась цёлыхъ 15 летъ. Однажды внявю Константину Острожскому удалось отомстить руссениъ за Ведрошъ (§ 118): онъ воспользовался раздорами ихъ воеводъ и превосходствомъ своей артиллерін и нанесь имъ жестовое пораженіе у Орши (1514). Литовцамъ помогло мимолетное соединение Гиреями татаръ врымскихъ, вазанскихъ, ногайскихъ, которые такъ неожиданно напали на русскихъ, что захватили сотни тысячъ пленныхъ и доходили до Коломии. Но вследъ затемъ Орды снова перессорились — и крымцы угомонились, а казанскій царь призналь себя подручникомъ Москвы. Русскіе оправились, стали изъ года въ годъ опустопать литовскія земли и даже потребовали себъ Кіева, Полодва. Витебска и другихъ городовъ, которые польскій вородь "держить за собою неправдою". Кончилось темъ, что ихъ завътная мечта, Смоленска, остался за Москвой. Глинскій над'вялся, что его вознаградять этимъ городомъ; но ему вичего не дали. Онъ задумалъ измънить Василію и снова бъжаль въ полявамъ: но его схватили на дорогв и бросили въ тюрьму. Заступничество племянницы и переходъ въ православіе спасли его впосабдствін: онь даже сталь другомъ великаго вназа.

Война съ Литвой расширяла вифшиня спошения Руси

отъ Волги до Въны. Но они пошли еще дальше въ концу жизни Василія. Москва завлючала миры, перемирія и союзы со шведами, ганзеатами и датчанами. Она переговаривалась съ Портой, которая хлопотала за казанцевъ и крымцевъ, и съ папой, который звалъ Василія въ крестовый походъ, чтобы

отстанвать "свою отчину константинопольскую".

§ 121. Правленіе Елены и бояръ. — Васнаій умеръ вневанно, оть язви, 55-ти леть оть роду (1583). Онь оставиль двоихъ сыновей, изъ которыхъ старшему, Ивану IV, было всего три года, на попечение своей "жены горемычной". Умирающаго тревожила мысль о смугахъ: "Молись, отепъ, о земскомъ строенін", шепталь онь любимому игумену. На Руси впервые, после Ольги (§ 19), настало правление женщины (1533-1538). Ово было прямымъ продолжениемъ вняжения Василія III, благодаря строгимъ преданіямъ, хранившимся въ бонревой думв, которую направляль сначала Миханль Глинсвій, по желанію повойнаго великаго виязи. Сама Елена Глинская оказалась женщиною безстрашной и провицательной. При ней развивалась удачная политива Москвы относительно сосвдей, строились и укрвилялись города, усиливались переселенія, даже пришло въ порядокъ денежное дело. Темъ не менве никто не любилъ правительницы, какъ видно и изъ настроенія автописцевь. Въ этой суровой и решительной иностранкъ, чувствовавшей свое превосходство по воспитанію, руссые видели ополяченную татарку, обязанную своимъ величіемъ ладъ-перебъжчику и помилованному намъннику да браку, нарушенному ею дружбой съ вняземъ Иваномъ Осчиной-Телепиеомм. Оболенскима. Ихъ враждебность разгор'влась, вогда Елена отыз всю власть этому честолюбивому потомку Рюриковичей, воторый овазался готовымъ на все для собственнаго благополуча. Бояре, мечтавшіе сами властновать въ правленіе женшини, начали крамольничать тайкомъ, пріученные Василіемъ III въ молчанию и вижиней поворности. Чтобы предупредить свою погвоель, Оболенскій спішиль уничтожить всёхь непріятныхь ему людей, а сестра его, воринлица веливаго внязя, шиюнила во порца. Много бояръ и датей боярскихъ было казнено, заточено, бито внутомъ; ивкоторымъ удалось бежать въ Литву. 1800 дидей Ивана IV были брошены въ тюрьму, гдв одного залушили, другого уморили голодомъ. Та же судьба постигла Миханда Ганнскаго, когда онъ высказался противъ этихъ жестолостей и хотваъ новазать свою властную руку. Вдругъ

Елена скончалась, и такъ внезапно, что пошелъ слухъ объ ем отравлении.

Настало девятильтнее (1538-1547) правление боярь, двадцати членовъ думи, во главѣ воторыхъ стоилъ Рюривовичъ Василій Шуйскій, правая рука Василія ІІІ, вышатель знатныхъ смольнянъ, стоявшихъ за Польшу. То былъ жадный до власти и сврытный старивъ: его называли Молчальникомъ. Онъ внезанно схватиль Оболенскаго съ сестрой и умориль ихъ голодомъ въ тюрьмв, а самъ женился на молоденькой родственниц'в великаго внязя. Но тотчась же поднялась смертельная борьба между Шуйскими и вемение сильными родоми болры Бъльсвихъ (Гедиминовичей). Она отличалась своеворыстиемъ и неразборчивостью въ средствахъ: всякій старался воспользоваться минутой самоуслажденія. Смута овладівала всею Русью: "люты были, какъ львы, нам'естники и ихъ люди; снова поднялось джесвидетельство противь хорошихь людей", печаловался летописенъ. Соперники попереженно то овладевали правлениемъ. то бросали другь друга въ тюрьму. Года два управляль Неанз Бъльскій, оставившій хорошее восноминаніе о себъ: опъ не преследоваль своихъ враговъ, освободиль заточенныхъ при Василін III, разбиль врымцевь. Но Шуйскіе задушили Б'вльскаго, а его приверженцевъ бросили въ тюрьму, причемъ былъ избить и заточень въ монастырь митрополить московскій.

Между тъмъ, Иванъ IV подросталъ, и въ немъ начали проявляться чувства: ему поправились дяди матери, Глинскіе, а еще больше болринъ Воронцова. Опасаясь вліннія Воронцова, Шуйскіе исколотили его до полусмерти на глазахъ государя-мальчика и только по слезамъ его ограничились ссылкой несчастнаго любимпа. Иванъ IV затаняв месть въ своемъ детскомъ сердпв. Но вскорф, ободряемый Глинсенме и всеобщимъ вифинимъ рабольніемъ, онъ вдругь всенародно бросиль одного изъ Шуйскихъ на растерзаніе псамъ, остальныхъ сослаль. Ему было тогда 13 леть. "Съ этихъ поръ бояре начали бояться государя", говорить летописець. Въ немъ стала развиваться провожадность. Въ следующие три года ногибло въ мученияхъ много жертвъ его свирепости, въ томъ числе самые близкіс къ нему люди; быль вазнень, безь всякой вины, и Воронцовъ. Въ то же время Иванъ, котораго ничему не учили, гнушался всякими занятіями, кром'в церковныхъ обрядностей, и сталь предаваться буйству и развлеченіямъ: сегодня онъ разъвзжаль по монастырямъ, завтра охотился; но больше всего любилъ мучить животныхъ да свавать по Москве, съ толной отчанныхъ сверстнивовь, и давить и бить народъ. Мальчивъ наблюдаль еще вровавую борьбу наглыхъ и буйныхъ бояръ. "Помию — говорить Иванъ — вавъ, бывало, мы съ братомъ играемъ подётсви, а внязь Иванъ Пјуйскій сидить на лавке, опершись ловтемъ на постель отца нашего, да еще ногу на нее положить, а съ нами повластелински обращается, какъ съ рабами. Ни въ одежде, ин въ пище не было намъ воли. А сколько-то казны

отца нашего и дёда они перебрали!"

§ 122. Иванъ IV. Добрая пора. — Когда Ивану IV исполнилось 17 леть, онъ вдругь объявиль митрополиту, что хочеть жениться и самолично править государствомъ. Владыка и бояре приняли его волю "съ великою радостью", —и въ 1547 году Иванъ короновался, но не великинъ княземъ, а царемъ. Царими называли византійскаго императора да хана Золотой Орды; къ московскить книзьямъ применяли этогь титуль только случайно, вирочемъ иногда даже на монетахъ (\$ 106). Иванъ же приняль его оффиціально и требоваль призванія его со стороны иностранныхъ державъ. Онъ основываль свои права на происхождении по жевсвой линін отъ византійскихъ императоровъ. Кром'в того, тогда составилось преданіе о томъ, что Мономахъ завіщаль хранить царскій вінець и бармы (§ 42), пока не явится на Руси князь, достойный царскаго титула. Наконецъ, Иванъ принялъ литовскую сказку о томъ, будто какой-то брать римскаго императора, Августа, прабыть въ Литву, и его потомкомъ быль Рюрикъ. Вследъ за воронованіемъ, Иванъ женняся на Анастасіи Романовию, дочери овольничиго, Романа Юрьевича Захарына-Кошкина, выбравь ее на смотринахъ боярскихъ невесть, какъ делалось при вызантійскомъ дворъ. Онъ попрежнему буйствоваль, а управляли Глинскіе — бабка его, Анна, съ сыновьями. Глинскіе дали волю своимъ людимъ, которые мучили народъ и были темъ ненавистиве москвачамъ, что ихъ набради изъ другихъ областей. Народъ ропталъ. Вдругъ упалъ воловолъ-благовестинкъ; затемъ исбигов ак вережения, три пожара, въ которыхъ погибли тисечи народу, особенно детей, и даже дворецъ, причемъ самъ царь сь интрополитомъ спасянсь какимъ-то чудомъ. Пронесся слухъ, то вняжна Анна со своими детьмя и со своими дюдьми вынемала сердца человическія и клала икъ въ воду, да тою водою, ззлачи по Москвъ, вропила, и отъ того Москва выгоръла". Разъяренная толиа, подстрекаемая Шуйскими, бросилась въ царю требовать выдачи Глинскихъ. Иванъ, жившій тогда въ подмосковномъ селе Воробьеве, пришелъ въ ужасъ; и туть явился передъ нимъ священнивъ придворнаго Благовещенскаго собора, Сильвестръ, съ горячею укоризной за порови и бездействее. Иванъ покаялся и обещалъ следовать советамъ человева, воторый показался ему святимъ. Между темъ, толиу разогнали силой, причемъ было много убитыхъ.

Первый царь быль юноша высокій, стройный, съ приподнятыми плечами, сухопарый, но съ крёпкния мышцами и шировою грудью. Роскошные волосы и длинные усы украшали



Иванъ IV Васильсвичъ.

его пріятное лицо, съ римскимъ носомъ, съ сврыми, проницательными и горячими глазами. Одаренный блестящими, но не глубовими способностями, этотъ несчастный человъвъ быль не на своемъ мъстъ. Рабъ необузданнаго воображенія и чувства, онъ могъ быть, въ лучшемъ случав, журналистомъ, ораторомъ, пожалуй, даже поэтомъ. Но отсутствіе воспитанія и дурныя вліянія наложили на него печать провлятья, какъ на образецъ безграничной власти при безграничной неподготовленности въ ней. Основными свойствами Ивана IV стали страстность и впечатлительность до нервности: онъ не могъ сдерживать ни своей чувственности. пи слѣного своеправій, ни пеумъстной отвровенности. У него все порывъ, все съ пъной у рта, съ судорогами въ теле. Вся эта, частью страшная, частью жалвая, жизнь прошла не по внушеніямъ разума, а въ вавомъ-то удушливомъ чаду, по случайнымъ впечатавніямъ, воторыя порождали въ его бользненномъ воображении фантастическія представленія и налагали отпечатокъ суевбрія на всё его шаги. Эта неуравновъшенная душа, видъвшая въ дътствъ только ужасы и незавонныя повушевія, проянилась страхомъ и подозрительностью ко всёмь, въ особенности же къ людямъ властительнымъ. И она пошла сама отъ преступленія въ преступленію, отъ ужаса въ ужасу. Но это подрывало ея последніе устон: Иванъ IV чувствовалъ свое правственное падепіе. Отсюда его въчния всенародныя рычи, устныя и писанныя, то въ обличеніе враговъ, то въ оправланіе своего наувірства: его прозвади "словесной премудрости риторомъ". Но вначаль эта больаненновиечатлительная натура бородась съ надвигавшимся на нее мракомъ: молодость отдавала дань добру. Оттого въ жизни перваго русскаго царя было несколько душевныхъ переворотовъ. До 1547 г. онъ быль дурнымь юношей; съ 1547 по 1560хорошимъ правителемъ; а съ 1560 по 1584-грознымъ больнымъ тираномъ, какъ видно и по его лицу 1).

З Добран пора настала подъ вліяніемъ Сильвестра. Этотъ даровитый попъ служить обращивомъ того глубоваго пониманія, до котораго дошла тогда вителлигенція на Руси (§ 65). Смѣтливый, дѣятельный и крѣпкій волей новгородскій выходець, Сильвестръ многое видаль на своемъ вѣку, зналъ людей в жизнь, а тавже отличался начитанностью не только въ церковныхъ, но и въ свѣтскихъ книгахъ, особенно лѣтописяхъ. Онъ проникся сознаніемъ идеальнаго величія своего званія, и именно долга печалованія (§ 66): его влінніе замѣтно на Иванѣ Бѣльскомъ. Кавъ придворный попъ, онъ приблизился къ царственному юношѣ, который томился страхомъ передъ загробною тай-

<sup>1)</sup> Ивань Грозима служиль благодаримию предметомы для художивковы, также какы и для поэтоны Есть много его изображеній, но вы большинства это— игра фантазіп живописпевы и вантелей. Болбе досговірны только два современных портрета, вы особенности же тоть, который хранится пь війнской публичкой библіотеків. Нашы рисуновы представляеть значительно уменьшенный синмовы сы вінскаго портрета, сділлинито, віролтно, кімы-пибуды наы членовы австрійскаго посольства на Москві. Здісь Ивант IV изображень на парчевомы нафтиній и вы шаркі-колиний, укращенной жемчугомы и драгоційними каменьким и отороченной міжомы.

ной и сгараль жаждой внижнаго знанія. Въ Воробьев онъ предсталь ему, какъ грозный учитель, и "пов'ядаль о чудесахъ и явленіяхъ", которыхъ сподобился онъ отъ Господа. "И во- шель страхъ въ душу мою и трепеть въ кости мон, смирился духъ мой, умилился я и позналь свои согръщенія", признается царь Иванъ. Юноша подчинился своему спасителю, какъ околдованный: онъ д'влалъ и думалъ, клъ и од'ввался по его наказамъ.

Настала одна изъ самыхъ светлыхъ минутъ въ древней Россіи. Сильвестръ собралъ у престола "избранную думу", какъ выразился просвъщенный Андрей Курбскій, внувъ Семена (§ 119), принадлежавній въ ней. Туть были и князья (Курбскій, Воротынскій, Серебриный, Одоевскій, Шереметевь), и темные люди. Особенно выдавались дарованіями послёдніе, и во глав'в ихъ Алекский Авашевъ. Онъ случайно попаль во двору, въ одну изъ самыхъ низшихъ должностей. По словамъ Курбскаго, онъ -биль невероятень среди грубых в людей и уподоблялся вавьбы ангелу". Его умъ, въ особенности же доброта и честность, вошли въ пословицу. Сильвестръ выбралъ Адашева своимъ главнымъ помощникомъ и сделаль его окольничимъ. При дворв повъяло словно духомъ отшельничества: церковные соборы слъдовали одинъ за другимъ, для исправленія пастырей и паствы. А въ 1549 году совершилось небывалое событіе: быль созвань земскій собора, вакъ бы всероссійское візче, чтобы думать о всемъ земскомъ строенін. Въ Москву стевлись съ развыхъ праевъ Руси внязья, бояре, служилые и горожане. Царь вышель въ народу на Красную площадь. Поклонившись съ Лобнаго ивста на всё стороны, онъ свазалъ ему задушевное христіанское слово. Онъ поваялся въ своихъ прегръщенияхъ, просилъ о забвени прошлаго и о всеобщемъ примирении. Онъ грозно обличаль "бояръ и вельножъ", этихъ "неправедныхъ судей, лихоницевъ и хищнивовъ", и клялся "людямъ Божінмъ", что отнынъ будеть имъ "судьей и обороной", будеть "неправды раззорять и. похищенное возвращать". Передъ лицомъ народа онъ приваваль Адашеву принимать челобитныя, не боясь "сильныхъ и славныхъ, губящихъ своимъ насилісиъ бедныхъ и немощныхъ.

§ 123. Преобразованія. — Вслідъ затімь была назначена особая дума нят царя, его родныхъ и бояръ, которая составила новый Судебникъ (1550), взамінь устарівшаго Судебникъ Ивана III (§ 111). Это первая внига законовь со всероссійскимъ значеніемъ. Въ ней разоблачались царствовавшія всюду воніющія злоупотребленія и указывались міры въ огражденію

отъ произвола власти. Подъ влінніемъ новгородскихъ обычаевъ, Судебнивъ Ивана IV стремился даже совратить власть, раздёливь управление на "государево" и "земское": онъ настаиваль на токъ, чтобы народъ самъ выбираль себъ излюбленных староста и чльловальникова, цвлованшихъ кресть (присяганщихъ) своимъ выборщикамъ; а для "разбойныхъ дёлъ" (уголовщины) народу предоставлялось выбирать особыхъ зубныхъ старостъ. Тогда же было совращено рабство: отменили много случаевъ, когда свободный человъкъ обращался въ колона. Народъ полюбиль свое излюбленное земское правленіе. Земскій судь быль даровой: при немъ не платилось царю судебныхъ пошлинъ. Онъ быль и справедливъе государева суда: при немъ не было поля", которое замінялось обыскому-спросому общины насчеть инчности подсудимаго. Удучшая судь и управленіе, облегчая визміе илассы, Иванъ IV старался улучшить и боярство отминой вреднаго обычая мистичества, этого пережитва родового быта. Местинчество состояло въ вечныхъ спорахъ бояръ нвъ-за "мёсть", потому что всявій боядся "унизить" честь своего рода. Получая должность, бояринъ справлялся прежде всего, кто у него начальникъ, и не подчинялся ли вакой-нвбудь предокъ этого начальника какому-пибудь его предку? Справки наводились по разрядными впигамъ, которыя велись для этого, какъ правительствомъ, такъ и боярами: въ нихъ записывали всв служебныя назначенія в всв случав ибстинчества. Эти понятія были такъ укоренены, что противъ нихъ не действовали вибавія вазни: здёсь сопротивленіе царской волё считалось законнымъ, где бы ни случился споръ — въ походе, приказъ или при дворъ. Неръдво за царскимъ столомъ происходили безпоряден, даже между боярынями: важдый доказываль, что онь должень сидьть ближе въ царю, на болье почетномъ мъсть. Сплошь и рядомъ приходилось силой перетасвивать упрямца съ одного мъста на другое; но тогда онъ вричалъ, что ему наносять вровную обиду, и уходиль. Чаще всего мыстинчались воеводы оз походаха, что, нонятно, сильно вредило ратному двлу: воеводы обыкновенно больше воевали между собой, чвиъ съ вепріятелемъ. Иванъ IV сначала хотвль совсвиъ отмінить мъстипчество; но среди бояръ подпилось тавое смятене, что дарь ограничныся опредвленіемъ, кому "быть безъ мысть", т. е. сокращениемъ случаевъ мъстничества. Такъ, въ походахъ дозволено было м'ястничаться только самымъ высшимъ чинамъ. Иванъ улучшилъ ратное дело еще твиъ, что завелъ постоянное

войско, стрыльцост. Въ то же время принимались усиленным мёры въ привлеченію въ Россію полезныхъ иностранцевъ съ Запада - мастеровыхъ, рудознатцевъ, художниковъ, врачей и другихъ умныхъ и ученыхъ людей. Иногда ваботы правительства объ улучшеніяхъ доходили до мелочей. Такъ, была введена для торговъ новая хлёбная мёра ... "осмина". Медный образецъ ев быль разослань въ отдаленныя места, чтобы по нему делали деревянныя мёры; велёно было штрафовать тёхъ, которые сталя бы мереть старыми мерами. Много было сделано и въ церковномъ быту, который требоваль серьезныхъ преобразованій. Тогда белое духовенство подчинялось владыми (епископу), который быль царемъ въ мадомъ виде. У владыви были свои служилые люди, которымъ онъ раздаваль поместья, свои судьи, свои земли, въ которыхъ онъ собиралъ подати и пошлины. Владыва вель роскошную жизнь, а нившее духовенство было забито, бедно и безграмотно. Церковныя вниги переводились тавъ, что въ нихъ трудно было доискаться смысла, который окончательно исважался отновими переписчиковъ. Не лучше быль быть чернаго духовенства. Подлё монастырей развелась масса пустынь, заводимых тунеядцами и преступнивами. У монаховъ быль свой деспоть — отець изумена (настоятель) или архимандрить, управлявшій черезь своихь родственниковь или "племанниковъ". Онъ употреблалъ на себя богатую монастырскую казну, а братія нер'ядко разб'ягалась съ голоду в бродила по Руси, собирая поданніе и воруя, подъ личний юродивыхъ и прорововъ, Перковный собора 1551 г. выступнаъ противъ зла, подготовивъ постановленія, изв'єстныя подъ именемъ Стоглава (они раздёлялись на 100 главъ). Стоглавъ далъ право понамъ выбирать изъ своей среды поповских староста и десимских, воторые ограничивали власть владичныхъ "десятильнивовъ" и "намъстниковъ". Стоглавъ обязалъ владывъ заводить богадъльни и училища и смотреть за внигами, чтобы не соблазнять народъ апокривами. Онъ предписаль также надзирать за иконопислами, воторые писали Богь знаеть что, вижего ликовъ святыхъ: владыви должин были издавать подлинимии или образцы, оть которыхъ тв не смёли бы отступать. Стоглавъ запретиль построеніе лишнихъ церквей и устройство мелкихъ пустынь, а также затронуль старый вопрось о цервовных имуществахъ. Впервые было ограничено право владывъ в монастырей владеть вотчинами: имъ запрещено было покупать вотчины безъ царскаго разрешенія и вовсе не дозволялось брать земли на поминъ души.

§ 124. Гибель волженихъ татаръ. — Добрая пора ознаменовалась бодрою дъятельностью и удачами и во вижшинхъ дълахъ. Прежде всего нужно было оградить Русь отъ набъговъ татаръ, которые привыкли грабить ее въ смутное время, послъдовавшее за смертью Василія III. На очереди стояда ближайшая въ Москвъ Казань. Тамъ свиръпствовали смуты, совратившія число ея защитниковъ до 30.000. Но вазанцами овла-



Корона Казанскаго царства.

двло предсмертное одушевленіе. Они отчалнию сопротивлялись, съ вликами: "Магометь! Всё помремъ за нашъ городъ!" Астраханци, врымцы, даже обитавшіе между Волгой и Дономъ ногам (§ 82) объщали выручить этотъ передовой постъ ислама. Два раза вазанцы побёдоносно отбивались отъ русскихъ. Въ третьемъ ноходё выступило 300.000 москвичей. Впервые послё Димитрія Донского (§ 93), нъ числе рати шелъ самъ царь, по требованію народа и по увёщаніямъ митрополита и Сильвестра. Полтора мёсяца длилась осада, причемъ хорошую службу сослужили пушви и нёмецкіе "размыслы" (инженеры). Наво-

нець, вогда Иванъ молился въ полевой часовив, позади войска пришло извістіє, что Казань пала (1552). Ел воины быле пребиты всё до единаго; женщины и дёти уведены въ полов. Драгоценная корона Казанскаго царства 1) стала однимъ изъ пердовъ Оружейной палаты въ Москвъ: слово "царь казанскій г васимовсвій увеличило длинный титуль руссваго государд Паденіе Казанн-одно взъ важнѣйшихъ событій того вречен, синскавшее славу Ивану IV даже на Запада. Оно показивал что превращалось постидное торжество исламской луны вар врестомъ, вотораго не могъ охранить ватолическій Запад. Русь придвигалась въ Кавказу и Сибири, и ей открывала путь къ богатому Востоку. Ен переселенцы, эти знамености европейской цивилизацін, шедшіе все на свиеро-востокъ, теперь двинулись и на юго-востокъ: казанскія земли были розме руссвимъ служилымъ людямъ и духовенству. Впрочемъ потребвалось еще леть пять, пока перешли въ москвичамъ эти земи принадлежавнія даннивамъ Казани — черемисамъ, мордев, твашамъ, вотякамъ, башвирамъ. Зато въ то же время Иванъ () усивлъ легко нокорить еще Астраханское царство (1556), ползуясь его усобидами. Многіе уже совътовали ему идти в в врымцевъ, но онъ на решился. Это значило столкнуться с сильною Оттоманскою Портой. Покуда довольно было того, т Русь защищали отъ врымцевъ малороссійскіе вазаки, на котории тавъ подъйствовала слава единовернаго цара, что многіе ва нихъ уже поступали въ нему на службу. Ивана больше всего занималь Западь, такъ какъ стремление къ просибщению устливалось въ Россіи съ каждымъ днемъ. Но для этого нуже было имъть берега Балтійскаго м. Отсюда задушевная мися Ивана — пріобр'ясти Ливонію. Ливонскіе рыцари сами поляваль новодь въ нападенію на нихъ, не пуская въ намъ запалнит ученыхъ и мастеровъ. Иванъ жестоко опустошилъ наъ земв и забраль до 20 городовъ. Но въ это время уже насталь всвый переломъ въ царствованіи Ивана.

<sup>1)</sup> Эта порова иле манка каланская, изображенная на нашенъ рисунка, всем богати. Она подробно обозначена въ описяхъ Оружейной Палаты 1642 — 1701 г Это—золотая сканная (сътчатая), съ черные, порова. На ней 14 "задовъ" (рубновъ), 88 биршат, 12 крупникъ жемчужинъ; на верхиенъ аблокъ 12 искора крат наго яхонта; а на самовъ верху прасуется большей желтий ахонтъ при луч врупникъ жемчужинахъ. Изанка опущена соболенъ и полбита атласовъ. Въстона оноло 5 фунтовъ. Цена ей полагалась, въ 1702 г., 684 рубля. Она вовъм дась въ серебряновъ верхъ, въсовъ 1%, ф., ценой более 10 р.

§ 125. Подготовка бъдствій. Нурбскій.—Усивка во вившнихъ делахъ, после испытаннаго страха, произвели потрисающее дайствие на впечатлительного царя. Онъ почувствоваль свою силу, когда, после вазанскаго похода, вступиль въ Кремль, въ шапкъ и бармахъ Мономаха, а передъ нимъ все падало ницъ, не всключая митрополита, воторый сравнивалъ его, во всенародной річи, съ Константиномъ Веливниъ, Владиміромъ св.. Донскимъ и Невскимъ. Иванъ сталъ тиготиться опекой "избранной думы", особенно подъ влілніемъ царицы и Захарыныхъ, которые сами желали управлять. "Избранные", съ своей стороны, принуждены были заручиться поддержкой бояръ вив ихъ круга, между которыми были люди непріятные царю. Обстоятельства усиливали разладъ. Одважды Пванъ заболълъ горячной и потребоваль, чтобы бояре присятнули его сыну, вскор'в умершему младенцу. Бояре собрались въ соседней вомнать; н царь слышаль, вакъ многіе отказывались присигать, шумбли, бранили Захарыныхъ. Ронтавшіе, и громче всехъ отецъ Адашева, заявляли, что наслёдникомъ престола долженъ быть двоюродный брать даря, Владимірь Анпресвичь; и ихъ сторону явно держаль Сильвестръ. Оправившись отъ болезии, Иванъ началь странствовать по монастыримъ. "Избранные", опасаясь внушеній своихъ враговь, осифланъ, направляли его въ Троицкой Лаврв, гдв жиль ихъ пріятель. Максимь Гревь. Максимь посовітоваль Ивану не вздить по монастырямъ, а заниматься двлами. Но это не поправилось парю, и онъ повхаль дальше. По предавно, въ одновъ монастырв закоренвлый осифлинивь, монахъ Вассіана, сказаль ему: "Если хочешь быть самодержиемъ, не держи при себъ ни одного совътника, который быль бы умиже тебя, ибо ты дучие всехъ". Вскоре Иванъ разошелся съ "избрапными" и во взгладахъ на вившнія діла: онъ предался мысли покорить Ливонію, а тв требовали прежде покончить съ Крымомъ. И эта ливопская война, которую Иванъ считалъ своимъ личнымъ дорогимъ дівломъ, началась такъ біздственно, что имъ окладіввали страхъ и негодованіе. Наконецъ, враги "избранныхъ" убъднан суевърнаго царя, что Сильвестръ-чародъй, околдовавшій его нечистою силой; и Сильвестръ самъ поспёшиль удалиться въ монастырь, а Адашевъ убхаль въ Ливонію, къ армін. Въ 1560 г. въ Москве опять страшный пожаръ, и умерла бользненная Анастасія. Иванъ быль глубово потрясень, а окружающіе нашептывали, что царицу извели враги чарами. Царь сослаль Сильвестра въ Соловки, а Адашева заточиль въ тюрьму

въ Дерптв, гдв онъ вскорв умеръ; затвиъ онъ женился на зач

н грубой дочери черкесского кназька.

Тогда настала влая пора-целое 20-летіе бедствій, каких еще не испытывала Русь. Прежде всего были умершвием друзья Адашева съ ихъ женами и малютвами; одинъ изъ ипъ быль убить у алтаря, за объдней. Многіе были сослани. Змативъ, что остальные старались ускользнуть въ Польшу, Иван сталь брать съ нихъ "записи" о неотъезде, которыя укращелись "поручными кабалами", т.-е. нмущественнымъ поручителствомъ со стороны людей разныть званій; иногда даже встрічались поручители за поручителей. Темъ не менее многи быжали, и не только бовре, но даже дёти боярскія и міщане. Самымъ важнымъ, по своимъ последствимъ, былъ отъездъ в Литву внявя Курбского (§ 125). Это личность замізчательная во уму, образованію и талантамъ. Государственный мужъ, полюводецъ, писатель, любознательная и пылкая натура, Курбскі быль предтечею новаго русскаго человъва: онъ отличался рывимъ для того времени свободомисліемъ и облагороженною дебовью къ отечеству. Онъ скорбваъ о "Святорусской земль" за ен невъжество и за дурное правленіе, которое обращает ее въ "землю лютыхъ варваровъ". Его политическій племъ основанъ на миролюбін и благв земщины. Въ добрую порт Иванъ IV понималъ такого человъка. Онъ дорожилъ имъ и за въловитость, особенно на война, и за любовь къ книганъ: вазаваль его "любимымъ монмъ" в поручаль ему самыя важем двла. Но теперь сталь подовржвать его и преследовать. Гордия н горячій Курбскій метиль Ивану за себя и за свонкь друзев не одникъ оружіемъ, предводительствуя польскими войсками онъ писалъ ему злыя укоризны. Царь вздумалъ оправдываться н вознивла переписка, которан, вывств съ сочинениемъ Курбсваго о современных ему событіяхь, составляеть главный источнивъ для исторіи Ивана IV. Курбскій въ разкихъ, горачих словахъ отвергаетъ самодержавіе, стоить за старые поряден, я участие боярь вы правлении и за ихъ право отъбада; онъ порицаеть горачность, угнетенія в безчеловачіе цари. Иванъ былподавлевъ гифвомъ в ненавистью: онъ пригвоздилъ въ жема ногу посланца Курбскаго своимъ желёзнымъ костылемъ, на воторый опирался, пока читали посланіе внязя. Любитель річев и изліяній, Иванъ отвічаль Курбскому столь же безперемощю и искренно, и съ такими же библейскими оборотами. Им этихъ страстныхъ отвъговъ, то богословскахъ, то пиниченки

то острыхъ, то натянутыхъ, полныхъ и високомфрів, и страха, вид но, какъ душевное разстройство обладъвало Иваномъ. Зло поли по отъ оскорбленнаго самолюбів властелина, по вопросу о престолонасльдів, во время бользив царя. Въ отуманенной простью головь гвоздемъ засъла мысль объ "намънъ вельможъ", которые будто бы "снимали власть" съ своего господина, залумали, чтобы онъ только "словомъ былъ государь", а нето— н съ дътьми извести". "За себя есми сталъ", отвъчалъ Иванъ Курбскому. Опъ не отрицалъ обвиненій своихъ противнимовъ, но ставилъ имъ въ вину свои прегръщенія, а свое безчеловьчіе оправдывалъ, какъ божескую казнь преступныхъ врамольниковъ. Ему представилось, будто такую власть, какъ у него, должно являть какимъ-то особеннымъ, небывалымъ образовъч Вівконецъ, ему почудилось, будто вся русская земля—его тюрьма, а весь народъ—его тюремщикъ и палачъ.

И совершилось неслыханное, страшное дёло. Русскій царь назваль русских плутами, а себн— наидемъ; опъ ушель изъ этого лютаго своего

на реда, чтобы "скитаться по странамъ".

§ 126. Злая пора. Опричнина. — Въ концв 1564 г. Иванъ вы свапно покинуль столицу, со всемь своимъ гнездомъ, съ чествидами и ихъ семьями, съ отрядомъ головоръзовъ, набрянных со всей Руси. Онъ захватиль съ собой челидь, приказны жъ. воней, пожитви, казну, главныя святыни и драгоцённости Кремля. Невиданный таборъ переселенцевъ остановился нь любимой царемъ Александровский Слобойь, въ 100 в. отъ Москвы, между Тронцей и Владиміромъ. Черезь місяць въ столицу пришли отъ царя двъ граноты. Въ одной онъ жаловался на чятежныхъ бояръ и ихъ друзей изъ духовенства, которые будто бы стоворились погубять государство; въ другой говорилъ купцамъ и простонародью, что на нихъ не сиввается и не трочеть вхъ; вообще же онь не желаеть править и поселится тамъ, гав ему Богъ на душу положить. Народъ пришель въ ужасъ, оставшись безъ царя, темъ более, что тогда была въ разгаръ война съ полявами и врымцами. "Увы, горе! - вопилъ опъ. справняя им передъ Богомъ, прогнавали государя своего. Кать могуть быть овцы безъ пастыря?" Рашили "бить челомъ тосуларю и плаваться", чтобъ "избавляль онь ихъ оть рукъ силнихъ людей": а "за государскихъ лиходжевъ и измънинковъ он не стоять и сами ихъ истребять". Инапъ согласился, но ть условіемъ. что онъ устроить опричинну (\$ 97). т.-с. отдыльпое отъ остальной Руси правленіе ("опричь" — вром'в, особо тобы дучте выводить врамолу изъ русской земли.

Тавъ, въ русскомъ царстви образовалось враждебное ем парство, царь котораго быль прозвань трепещущимъ народока Грозныма. Опричина устроилась въ Александровской Слоботь окруженной валомъ и глубокимъ рвомъ, охраниемой отрядам стрельцовъ, которые никого не вичскали и не выпускали беж въдома царя. Она состояла изълицъ (до 6.000), выбраницъ саминъ царенъ преинущественно изъ служилыхъ людей, т.е нзъ дворинъ и детей боярскихъ (\$ 99). Во главе ихъ столи любияцы Ивана — Милюна Скураниого изъ рода Бъльских (§ 121), Васмановы и Аванасій Виземскій. Отличіями опретниковь были топоръ, собачья голова и метла, привазании къ съдлу: они защищали царя, кавъ върные исы, и выметали врамолу изъ Руси. Ихъ обязанностью было доносав о каждомъ словъ, въ которомъ можно было подозръвать обиду для опричнины, а также бить и грабить земских людей, съ которыми они не должны были ни цить, ни вст При вступленія въ опричнину давали клятву повиноваться всвиъ обрядамъ Александровской Слободы и, если нужно, в щадить никого, не исключая собственныхъ семей. Для соцержанія опричины были определены известные города и сем. а тавже часть Москвы: всв, ето не попаль въ опричених, вемедленно изгонялись вонъ изъ этихъ земель, съ ихъ семьии. а ихъ добро отбиралось для новыхъ хозяевъ. Появление оприсниковъ приводило жителей въ тренеть. Для пихъ не было втчего святого: однажды они растервали мощи чудотворца. Стопи опричнику свазать слово - и у оклеветаннаго отнималось имщество, а нерёдко и самая жизнь. Чемъ свирене и деятельнве быль опричникъ, твиъ болве правился онъ дарю. Въ противоположность опричнинь, вси Русь была названа жининой. У нея било отдельное, старое правление, съ боярског думой во главф; но она была въ опалъ у опричнины.

Жизнь въ Александровской Слободь шла по уставу, написанному самимъ Грознымъ. 300 главныхъ опричниковъ носили монашескія шапочки и черныя расы сверхъ раззолоченныхъ кафтановъ, подъ которыми были длинные ножи. Съ полуночи шли въ церковь, гдъ молились почти до объда: самъ Иванъ съ сыновьями звонилъ въ колокола и до изнеможенія, до шишекъ на лоу клалъ земные поклоны. За объдомъ царь читалъ Житія Сватыхъ, и никто не смълъ проронить слова. Затъмъ начинались нытви и вазни: жертвы приводились сотнями. По вечерамъ Грозный слушаль въ постели сказки пищихъ слещовъ и тревожно засыпаль подъ раситвы былинь. По чуть не ежедневно мозитвы и кровопролитія смінялись шумными пиршествами, особенно по поводу свадебъ, которыя любилъ играть царь: опъ самъ быль женать не менве пяти разъ, все жалуясь духовенству, что его женъ отравляють враги. Въ последній разь опъ женился на Маріи Нагой, всего за четыре года до своей смерти, и уже собирался развестись съ нею, чтобы вступить въ бракъ съ родственницей Елизаветы англійской. Пиршества при дворъ становились все безобразиве и невыносимве для народа. Пресыщенность требовала изобратенія новыхъ наслажденій, сманы забавъ: врасота молодежи всякихъ званій становилась провлятіемъ, Самъ Иванъ мосъ привязываться лишь на короткое время въ такимъ красавицамъ, какъ Василиса Мелентиева. При такой-то жизни, Ивана грыздо еще сознаніе стыда. Онъ навазываль своимъ посламъ въ Польше говорить, если спросять про опричнину, что это - "людскій врави"; торжественное посольство Свгизмунда-Августа онъ принялъ въ Мосвев, въ обычной боярсвой обстановев, словно ничего не было. Этого не выдержало бы никакое здоровье. Уже въ 43 года Грозный самъ называль себя старикомъ. Нельзя было узнать прежняго красавца (§ 122) въ этой страшной, отвратительной фигурф, изможденной, какъ щенка, съ востиявими плечами, съ выпавшими даже изъ бороды волосами, съ жидкими усами, съ дикимъ, лихорадочнымъ взоромъ подсявноватыхъ глазокъ, съ ехидною усмёшвой на гли-

\$ 127. Война съ подданными. — Не счесть всёхъ жертвъ опричнины; а лётописцы говорять только о людяхъ именитыхъ. Желая оправдать свои злодённія и свалить вину на другихъ, Иванъ сначала пытками вынуждалъ у этихъ несчастныхъ записи о томъ, что они крамольничали заодно съ иноземцами. Затёмъ онъ выбиралъ изъ дрожащей кучи приговоренныхъ свои жертвы на каждый день. Пресыщеніе сказывалось и въ кровожадности. Изобрётались все новыя казин: топили, душили, травили исами, сажали на колъ, допевали "поджаромъ", — кавою-то "составною мудростію огненною". Утонченность пытокъ сопровождалась сатанинскими насмѣшками и влорадствомъ. Смутилась и дрогнула душа народная: не выдержалъ, запечаловался глава русской церкви, митрополитъ Филиппъ. Сердобольный владыка, причисленный впослёдствіи въ лику святыхъ, отказаль

Ивану, на соборной службь, въ благословени и потребоваль, чтобы онъ бросиль опричнику, какъ богомерзкое дѣло. Шайка опричниковъ своловла его съ амвона и содрала облаченіе; потомъ старца возили по городу и били метлами. Народъ стональ и ридаль. Наконецъ Филиппа посадили, въ кандалахъ, въ монастырь, гдѣ его задушилъ Малюта Скуратовъ. Тогда же Владиміръ Андреевичъ (§ 125), съ своею женой и четырьмя дѣтьми, были призваны въ Слободу и отравлены; а потомъ были утоплены мать Владиміра и вдова царскаго брата, – обѣ монахини. Ближній къ царю человѣкъ, казначей, его жена и четверо дѣтей были разрублены на части. Наконецъ, Грозный сталъ подозрѣвать въ измѣнѣ собственную опричинну—и полетѣли головы Басманова и Вяземскаго: по приказанію царя, Басмановъ былъ убить собственнымъ сыномъ.

Но отдельный казеи уже не насыщали жадности кровопійцы: нужно было истреблять цвамя населенія. Грозный поднялся въ походъ противъ своихъ поддавныхъ. Особенно тяжель быль 1570-й годь, когда царь ношель мстить Твери. Искову и Новгороду за ихъ былую силу, за то, что ихъ предки когда-то сопротивлялись Москив, какъ вычиталь онь въ детописяхъ. Во время этого похода опричниви получили привазъ бить и грабить все, что ви попадется по дорогь: всякий встричий погибаль уже для того, чтобы не открылся путь, но которому направлялось нашествіе. Въ Тверскомъ княжествъ были обезлюднены всв города одинъ за другимъ. Особенно ужасны разсвазы летописцевь о пяти-недельной расправе Грознаго на родинъ Сильвестра, въ Новгородъ, о которомъ ему быль сделань вздорный подметный донось, будто онь хочеть поддаться Польше. Городъ быль окружень стрельцами, чтобы никого не выпускать. Собрали монаховъ и поповъ, заковали ихъ въ вандалы и ивсколько дней избивали ихъ дубинвами съ утра до ночи, потомъ взяли ихъ имфиія и опустошили церкви до последняго сосуда. Купцовъ "поджаривали" и бросали въ Волховъ, вибств съ семьнии, а стрвльцы сповали на лодкахъ, убиван твуъ, которые всилывали. Затвиъ царь сталъ вздить по оврестностямъ и разосляль опричнивовъ вругомъ, версть на 250, все грабить и жечь, а людей истреблять. Годъ спуста, уцальные новгородцы пошли въ объдив. Вдругь имъ повазалось, что Грозный возвратился: они разбижались, куда глаза глядать, - и городь опуствав. После этого погрома погибло въковое торговое значение Новгорода: край до того обнищаль, что въсволько лёть быль голодь; люди ёли мертвечину. Исковь отдёлался однимъ ограбленіемъ. Его спасли необычайная покорливость жителей, величавый трезвонъ массы колоколовь да дерзкій
поступовъ одного дурачва. Юродивый Никола подаль Ивану
вусовъ мяса, а быль пость. "Я христіанинъ и не ёмъ мяса
въ пость", свазаль Грозный. "Ты хуже дёлвешь, возразиль
юродивый: ты ёшь человёчье мясо". Иванъ задумался и быстро
удалился, по только для того, чтобы содрогнулось самое сердце
Россін отъ лютости своего царя, помраченнаго страхомъ врамолы, которой не было и слёда.

Иванъ двинулся въ Москву. У него былъ лукъ за спиной, а на шей коня болталась собачья голова; подля вхалъ шутъ на быкъ. Прибывъ въ столицу, онъ воздвигъ на Красной площади рядъ висълицъ и высокій костеръ съ огромнымъ котломъ наверху; кругомъ были разложены всевозможныя орудія цытви. Народъ весь попрятался; но опричники отыскали его и согнали батогами на площадь. Здёсь, въ теченіе четырехъ часовъ, замучили 120 именитыхъ людей, въ томъ числё приближенныхъ и даже любимцевъ цари. Женъ минмыхъ преступниковъ сначала приводили къ Ивану, чтобы онъ полюбовался яхъ муками, потомъ топили.

Вследъ затемъ міръ увидель неленое смиреніе цаче гордости, служивнее поручаніемъ самой власти: царь сділаль "веливимъ вняземъ всея Руси" крещенаго татарскаго кана, Симесна Бекбулатовича, а себя назваль только "московскимъ кинзенъ". Кавъ подданный, онъ писалъ Симеону унизительныя прошенія. Наконецъ, Грозный, всегда ходившій съ железнымъ костыдемъ, ударнят имъ по голове старшаго сына своего, Ивана, заступившагося за свою беременную жену, избитую отцомъ, который уже заставиль его развестись съ двумя женами. Царевичъ умеръ на пятый день. Грозный долго убивался въ отчании, вскавиваль по ночамъ и вричаль; даже объявиль, что не хочеть болбе царствовать и пострижется въ монахи; потомъ снова принялся за вазни. Но ему оставалось жить уже не болве двухъ лвтъ. Его преследовали твии жертвъ, міценіе вогорыхъ предзнаменовалось, въ его глазахъ, хвостатою вометой. Онъ разсылаль по монастырямъ деньги съ "синодивамя" (поминаніями), въ которые заносиль дрожащею рукой ниена казпенныхъ, то отдъльно, то огульно, причемъ приписывалъ насчетъ ихъ числа: "ты самъ, Господи, веси". Венчаннаго элоден грызли страхъ и подозрительность: въ завъщанін

онъ совътовалъ сыновьямъ догъ людей беречься" в, ножалуй, сохранить опричених. Его подтачивала страшная бользны,паграда за безнутную жизнь: тёло гнило внутри и пухло снаружи; тяжель быль духь оть него. Иванъ разослаль грамоты по святымъ обвтелямъ, отъ Бълоозера до Царьграда, Іерусалима и Синан: эдёсь "ведивій кинзь" (а не дарь) "касалси преподобію ногъ братін и "билъ челомъ", чтобъ молились объ "отпущенін граховъ его обавиству". А съ финскаго сввера были призваны во дворецъ 60 волдуновъ и звездочетовъ. На смертномъ одрѣ Иванъ сталъ ласковъ со всеми и все призываль загубленнаго сына, Ивана. Онь внушаль живому сыну, Недору, царствовать милостиво и благочестиво, даже избъгать войнъ съ христіанами. А между тёмъ кровь казнимыхъ поливала последніе вздохи умирающаго; и потухающіе взоры привовывались въ невестив, въ прасавице Првив Годуновой. Грозный умеръ после обряда постриженія (1584). Ему было тогда оволо 54 леть; царствоваль онъ самодержавно 37 леть.

§ 128. Сибирь. Ливонія и Польша. — Разрумительна была злая пора Грознаго; но Россія до того окрвила передъ твиъ, что уже не могла возвратиться въ татарщинв, главный притонь которой быль погублень ею при Иванв же. У великаго народа образовался уже неистребимый запась силь. Оттого мы встрычаемъ тогда вакъ умственное движеніе, такъ и дальнайшее развитіе правительственныхъ міръ. Правда, дівятельность по внутреннить деламъ относится преимущественно въ доброй порв (§ 123). Но во вившней политивъ много дълалось до самаго конца, хотя и заёсь все лучшее также относится въ доброй порф (§ 124). Тогда были успрхи, потомъ последовали неудачи да большін затрудненія. Впрочемъ важно, что въ добрую пору Иванъ воевалъ на востокв, а нъ пору казней на ванадь. На востовъ Россія могла брать верхъ, потому что превосходила азівтовь образованіемь. Тамь діла шли хорошо даже поздиве, когда силы пари были отвлечены на западъ. Русскіе сами, безъ цомощи правительства, расправлялись съ заволжскими туземцами и продолжали завоеванія, начатыя покореніемъ Казани в Астрахани. Вождями ихъ были Строгановы да Ериакъ-люди простые, не боярскаго рода. Стронановы - образецъ сметливаго, предприничиваго и упорнаго русскаго переселенца. Эти богатые промишлениями, вывсто того, чтобы проводить жизнь дома въ довольствъ, употребляли свой достатокъ на самыя опасныя предпріятія, устремляясь въ

полудивимъ племенамъ. Строгановы выпросили у Ивана большое пространство земли на р. Кам'в и стали выводить туда русскихъ поселенцевъ, устроили общирное хажбопашество и содяния варницы. Основавъ целое промышленное государство у подошвы Урала, они обратили винманіе на земли по ту сторону горъ, твиъ болбе, что жившіе тамъ татары, съ ихъ предпріничивымъ ханомъ, Кумумомъ, вывазывали намфрение безповонть ихъ владенія. Строгановы исполнили и эту повую задачу безъ помощи правительства, выхлопотавъ только у царя право строить крвпостци по р. Тоболу и его притовамъ, добывать желвзо, лить пушки и нанимать ратныхъ людей. На Западв это явленіе нозникаю позже, подъ видомъ индійской компаніи апгличанъ (И. И. \$ 34). Запасшись огнестральными оружісми, котораго не знади за Урадомъ, Строгановы скоро нашди и армію, обратившись въ вазавамъ (\$ 116). Въ то время особенно славилась донская вольница. Иванъ IV не разъ посылалъ войска противъ нея и жестоко казниль пойманныхъ казаковъ, по не могъ искоренить ен. Особенно славилась удальствомъ и разбоемъ шайка атамана Ермака Тимофессича, которая пробразась даже до Камы. Ее-то Строгановы пригласили на службу, объщая царское помилование. Ерманъ согласился и совершилъ то же самое, чемъ прославились немного раньше Кортецъ и Пизарро въ Америкв (Н. И. § 43). Собравъ свою шайку и прихвативъ съ собой еще планныхъ намцевъ, литовцевъ и другой сбродъ, служившій у Строгановыхъ (всего 850 челов'явъ), онъ пошелъ за Уралъ. Ему легко было справиться съ татарами, которые распадались на множество сварливыхъ родовъ, съ "князьцомъ" во главъ каждаго. Кучумъ былъ тотчасъ же разбить ибъжаль, покинувъ богатства, собранным имъ съ тувемцевъ, и свою столицу, Сибирь, лежавшую на берегу Иртыша (1582). Впоследствін онъ быль убить ногаями, а его семья была отправлена въ Москву. Ерманъ послаль нь Ивану своего помощника, атамана Кольцо, съ сибирскими совровищами. Царь простиль вазавамъ старме равбон и приняль ихъ на свою службу съ большимъ жалованьемъ, а въ Сибирь отправилъ своихъ воеводъ.

Но на Западѣ дѣла щин плохо въ теченіе почтв 25 лѣтъ. Тамъ обстоятельства сложнинсь крайне неблагопріятно для Москвы; и только горячее личное участіе въ мнонскому вопросу заставляло Ивана вести врайне тажвую войну среди ужасовъ опричинны. Сначала Грозный думалъ хитростью вовлечь Сигизмунда-Августа въ свои интересы: онъ посватался за его

сестру. Но вышло наобороть. Король жестоко разгибваль его своимъ отказомъ. Въ то же время русскіе успахи въ Ливоніи были остановлены союзомъ нъмецкихъ рыцарей съ полявами: въ виду погибели, грозившей съ востова, магистръ ливонскаго ордена, Кетлера, даже сталь вассаломъ польскаго короля н уступиль ему Ливонію, а себ'в оставиль только Курляндію съ титуломъ герцога. Такъ ливонская война перешла въ польскую. Иванъ объявиль, что выйдеть самъ со всеми своими силами для смертельнаго боя: онъ возьметь съ собой гробъ, чтобы сложить въ него или свою, или королевскую голову. Но сразу были разбиты всв его три рати, посланныя противъ Ливонів. . Інтвы и Кіева. Иванъ такъ растерился, что решился на небывалый шагь: онъ созваль земскій соборь (1566) для рівшены вопроса о войнъ и миръ. На этомъ соборъ были не один ратные люди, но также духовенство и купцы. Рашили продолжать войну. Иванъ сделадъ новыя общирныя приготовленія, собраль большой "парядь" и припяль любонытную политику въ огражденіе себя отъ непріязни Данія и Швецін, которыя устремились тогда на востовъ. Пользуясь паденіемъ ливонскего ордена, шведы отняли у него Ревель, а датчане-о. Эзель, гдв поселился ихъ королевичъ, Манецев. Иванъ предложилъ Магнусу титулъ вороля Ливоніи, если только онъ станетъ такимъ же подручнивомъ у Россін, кавъ Кетлеръ у Полыпи: онъ падвялся выставить Данію противъ Швеціи, котория тогда уже объявила войну Москвв. Магнусъ согласился в сталь даже женихомъ парской племанинцы. По всв приготовленія Ивана были тщетны. Война продолжалась несчастливо. Шведы постоянно нападали въ одно время съ литовцами, полявами и измцами. Кромъ того, вримци стали тогда вассалами Порты и съ си номощью дошли-было до Астрахани; разъ даже сожгли Москву. Но хуже всего было появленіе Баторія (§ 111), этого см'вльчава, воторый мечталь о "Восточной имперін". Баторій смириль и упоридочиль шлихту и набраль хорошую пехоту изъ венгровь и немцевь, съ лучшими пушвами и ружьями, - словомъ, выступиль во всеоружін образованняго Запада. Онъ быстро дошель до Пскова. между твив какъ преды отбили у русскихъ всв города у финляндской границы. Иванъ обратился въ нап'в съ просьбой примирить его съ врагами. Папа прислаль въ Москву језунта, Антонія Поссевина, который началь съ попытви совратить паря въ латинство. Встративъ отпоръ, ісзунть сталь держать сторону Баторія въ переговорахъ, которые привели въ перемирію у Запольского Яма. Иванъ уступиль Баторію всё свои завоеванія въ Ливоній и Литве, а шведамъ отдаль завоеванные ими города. Грозный хотель возобновить борьбу за Ливонію, по поняль, что съ Западомъ нельзя воевать безъ помощи какойню западной же державы: отсюда его упорное желаніе вступить въ союзъ съ Елизапетой англійской. Онъ обрадовался, когда англійскіе купцы, отыскивая новыя земли на севере, зашля въ устье Северной Двины, обласкаль ихъ и предложиль Елизавете за союзъ торговую монополію въ Россіи, что самъ же считаль "тяжеле дани". Въ то же время Иванъ сватался то за самое Елизавету, то за ея родственницу, и просиль у нем убежища, въ случае если "митежные" подданные выгонять его изъ царства. Елизавета ограничилась любезностями.

§ 129. Осдорь I и бояре. — Когда вакрыль глаза многогрвшный Грозный царь, народъ плакаль и голосиль, а летописцы молчали. Надъ Русью носилось смутное предчувствіе б'ядствія, которое должно было родиться изъ такого всеобщаго разложенія, какъ опричнина. Ни для кого не было тайной вырождение Рюрикова племени. Было извъстно, какъ ненадежны были его последніе отпрыски—два сына Ивана IV, Осторьотъ Анастасін и Димитрій-отъ Нагой. Димитрій, которому отецъ завъщаль Угличъ, лежалъ еще въ пелевкахъ. Өедоръ, несмотря на свои 27 л., быль также ребенкомъ. Малорослый, бледный, опухлый, онъ говориль невиятно, ходиль нетвердо и въчно ухимпался, особенно когда сидълъ на престолъ и любовался скипертомъ и державнымъ яблокомъ. Онъ все молился да звониль въ воловола: его считали постинкомъ, молчальникомъ и даже "чудотворпемъ". Затвиъ Оедоръ спаль да забавлился карлами, шутами, кулачными и медивжымии боями, "набывая мірской суеты и докуки", т. е. діль.

Какъ въ малольтство Ивана IV, началась борьба между боврами, изъ которыхъ одни хотвли захватить власть именемъ Өедора, другіе — именемъ Димитрія. Во главв посліднихъ стоялъ смітливый, даровитый, но врайне честолюбивый и коварный Бонданъ Бівльскій. Но бояре противной стороны распустили слухъ, что онъ хочеть извести Оедора и самъ сість на престолъ. Ввбунтовалась московская чернь, въ которой пристали буйные рязанцы Ляпуновы. Бояре тотчасъ же сослали Бівльскаго въ Нижній, а царевича Димитрія отправили въ Угличъ, вмістії съ матерью в Нагими. Затівль они собрали своихъ приверженцевъ, подъ видомъ земской думы, которая рішила царствовать Оедору. Но неизв'єстно было, кто именно будеть управлять его именемъ: я в сволько боярскихъ семей были близки въ нему; и между ними должна была вознивнуть смертельная борьба, такъ вакъ, за безд'єтностью Оедора, вопросъ шель уже не о временномъ правленіи, а о созданіи новой династін.

Самыми знатными изъ бояръ были Гедиминовичи Метиславские и Рюриковичи Шуйские, а саными близкими въ престолу-родственний Өедора, Романовы-Юрьевы 1) и Годумовы. Бояринъ Нивита Романовичъ доводился царю дядей по матери, а Борись Оедоровичь Годуновь быль брать жены царя, Ирины. Сначала власть перешла въ Нивите Романовичу. Но онъ былъ очень старъ и вскоръ быль пораженъ параличемъ, а затъмъ умерь. Уже во время его бользин власть сосредоточилась въ рукахъ Бориса Годунови, которому вполив подчинялась царица Прина, имфвшая большое влінніе на Өедора. Но главы знатнъйшихъ фамилій, Иванъ Мстиславскій и Иванъ Шуйскій, считались соправителями Годунова и стесняли его. Они даже настранвали московскую чернь и собирались умертвить его. Ворись предупредиль враговъ. Онъ быстро расправился съ недалевимъ и вялымъ представителемъ рода Мстиславскихъ: по какому-то доносу, князя Ивана постригли въ монахи, а его друзей сослави. Труднее было одолеть Шуйсвихъ, которые всегда отличались мужествомъ, предпріимчивостью, дарованіями, а также славились блестящимъ прошлымъ. Иванъ Шуйскій, ознаменовавшій себя подвигами въ польской войнь, въ пору бъдствій Руси, умълъ еще привязать въ себв московскихъ купцовъ и мінданъ, а также сміндаго и упорнаго митрополита Діонисія. Пічйскіе составили искусный замысель развести царя съ Ириной и женить его на дочери Мстиславскаго. Но Борисъ, у котораго было множество шпіоновъ, узналь все. Онъ подговориль слугь Шуйскаго допести, будто ихъ господинъ хочеть извести царя,

<sup>&#</sup>x27;) Они назывались сначаль Кобылиными-Кошкиными (§ 99) и вели свое провсхождение ота знатной литов вой фанили. Така вика ва древности была обычай сохранять имена, то произошли сложным фанили, за которыни типа трудиве сладить, что прозвища, бывшіл также ва большоми ходу, на свою очередь обращавись ва фаниліи Така внуки Недори Кошки, породиняватося са тверсинии князький при Василіи I, назнавлись еще Голтясвыми и Безгубцевыми, а двти и муки Залира Кошкина, засблавше от дума при Ивана III и Василіи III, назывались Залиранимина-Кошкиными. При Грозпома является Романа Играевичь, отепа царили Анастасіи (§ 122): отсюда Романовы-Залирымы-Юраевы или Романовы-Юраевы, и потома просто Романовы.

н внезапно сослалъ соперпика и его товарищей въ отдаленные города, гдв они были казнены втихомолку. Діонисія заточили въ захолустный монастырь, а на его мъсто поставили архіенископа ростовскаго, Іова, покорное орудіе Годунова. Инымъ изъ гостей и посадсвихъ московскихъ рубили головы, другихъ бросали въ тюрьмы и ссылали по дальнымъ городамъ. Вообще онять иного крови было пролито и въ заствикахъ, на пыткахъ, и на эшафотахъ. И Борисъ сталъ единымъ правителемъ государства (1587), съ титуломъ "конюшаго, ближнаго великаго бонрина и намъстника царствъ казанскаго и астраханскаго". Ему кланялись иностранные послы; онъ получалъ огромные доходы и жалованы: Годуновы могли выставить тогда на свой счетъ 100.000 ратниковъ. Борисъ самовластно управлялъ Россіей, именемъ дара, 11 лётъ, до смерти Федора.

§ 130. Годуновъ-правитель. — Родоначальникомъ Годуновыхъ быль мурза Четь (\$ 91), внувъ котораго получиль прозвище Година. Цари одарили Годуновых вотчинами, гдв татарскіе выходцы жили мирными пом'вщивами, отличансь благочестіемъ. Ихъ государственная роль создана случаемъ-жеантьбой Оедора на Иринъ, а также довкостью Бориса, который чтобы болве приблизиться къ Грозному, женился на дочери Малюты Скуратова. Иванъ IV полюбилъ изворотливато Бориса, тотя новый наперсникъ разъ чуть пе умеръ отъ его желбанаго востиля. По смерти Грознаго, Борису было 32 г. Это быль плотный, плечистый, круглолицый красавець, съ черными возосами и густою бородой; онъ голько ходиль съ трудомъ, отъ подагры 1). Его поведительный видь и темные пронидательные глаза внущали страхъ и поворность; но это сглаживалось "сладворвчіемъ" и обворожительными улыбками. Знатокъ людей и опытный правитель, Борись умель властвовать: превосходно влагия собой, онъ честиль владывь и боярь вившнимь почтешемъ, благосклонно выслушивалъ ихъ, разсуждалъ съ ними, а поступаль посвоему. Но ему не хватало образованности и нравственнаго величія. Годуновъ поражаль иностранцевъ широтой природнаго ума: онъ презиралъ тупое самодовольство москвичей, оды "добрф потоковнивъ ереси латвиской и арменской"; а между темъ трепеталь передъ чародении. Это было олицетворенное коварство: смотря по обстоятельствамъ, Борисъ сегодня

<sup>&#</sup>x27;) Мы не можемъ придожить портрета Годунова: достовбрвато и дошло до мать, а общиные портреты — не болье, какъ фанталіи на основаніи озного изображени 18-го изка.

быль "свытлодушень", вищелюбивь, обворожителень, завтра — свирышь и кровожадень. Но всегда онь быль доступень подоврительности и наушпичеству. Окруживь себя массой шпіоновь и обладая проницательностью, онь все зналь во-время, а при своей жельзной воль могь выжидать цёлые годы, вырабатывая свои замыслы до мелочей. Въ этихь замыслахь не было ничего новаго; но даровитый правитель глубже своихъ предшественниковь понималь дёло. Тё увлевались отрицательной стороной — истребленіемъ пережитковь, мённавшихъ объединенію Руси и установленію самодержавія, причемъ пногда доходили до имъ же вредной опричнины. Борисъ же развиваль положительную сторону: быль "строителень зёло, о державь своей много попеченія имѣа", говорить современникъ. Въ этомъ смыслѣ онъ быль отдаленнымъ, хотя и мелкимъ, предтечею Петра Великаго.

Годуновъ занимался не истребленіемъ болръ, а позвышениема мизмиил классова. Его любимымъ деломъ было возстановление павшихъ городовъ (Курскъ, Воронежъ и др.) да постройка новыхъ (Архангельскъ, Саратовъ, Царицынъ, Цивильскъ, Янцеъ, Ливны, Березовъ, Томскъ, Тобольскъ и др.), а также заселеніе пустынныхъ мість, въ особенности на южной Украйнів; онъ построилъ врепости въ Астрахани и Смоленске и обнесъ Москву новою ствной. Борись быль разумный колонимиторы: онъ не насильно сгоняль народь въ пустыни, а привлекаль его льготами и денежной поддержкой. Такъ, онъ устроилъ прочную цень сторожевыхъ станицъ изъ черкась (§ 116), которымъ даваль поместья, деньги, сувна, хлебь, а также свинець и селитру для пороха. То же стремленіе къ развитію положительной стороны дъла проявилось въ пристрастін Бориса въ миру и просевышению. Годуновъ, по самой своей природа, быль политикъ, а не воинъ: плохой полвоводецъ, онъ не любилъ битвъ; осторожный лицемвръ, онъ боялся прямаго образа двиствій. Ему хотвлось достигать всего искусною дипломатіей: онъ даже у Баторія купиль мирь деньгами и посыдаль мізха цеварю въ Візну. Ворисъ желаль не воевать съ Западомъ, а устращать его внутреннею силой, хорошимъ устройствомъ Руси. Но овъ понималь. что для этого необходимо заимствовать у Запада его науку и гражданственность: у него стремленіе къ европейскому просвъщению было сознательнъе, чъмъ у Ивана III и Грознаго. Сделявшись даремъ, Годуновъ задумалъ было основать целую систему школь, въ которыхъ учителями были бы иностранцы. Невъжественное духовенство не допустило его до этого; но онъ настояль на томъ, чтобы хоть посылать молодыхъ людей учиться за границу. Борисъ всячески вывазываль свое пристрастіе въ иностранцамъ: давалъ льготы и привилегін ихъ купцамъ; содержаль ихъ ученыхъ, особенно врачей, какъ первыхъ бояръ; дорожиль своимь измецкимь отрядомь более, чемь всею русскою арміей; завель при двор'в много обычаевь, а отчасти и обстановку Запада. Подражая ему, бояре также начали изманять вой быть на европейскій ладъ: заводили понемногу даже обычай брить бороды. Кром'в иностранцевь, Годуновъ старался лично привизать въ себъ низміе классы. Никто до него не выказываль столько заботливости о бедноте: не проходило дня безъ того, чтобы овъ не благотворнав. Случится ли где пожаръ, грабежъ, моръ- отъ Бориса тотчасъ присылались деньги, кормъ, платья, врачи: самъ онъ часто вздиль по областимъ и вездв кормиль, поиль, ласкаль народь. Но народь не любиль Бориса. Онъ върилъ всякому дурному слову про него; при всякой внезациой смерти виднаго лица проносилась молва, что это-дъло рукъ Бориса: даже вогда осленъ Симеонъ Бевбулатовичъ (§ 127), жт заговорили, что онъ подсунулъ несчастному какого-то зелья. Что ни делаль Борись, чтобы снискать любовь и доверие народа, народъ считалъ его влодвемъ и чародвемъ. Правда, невы клачишувания отога понимать этого нарушителя еа въсвихъ предразсудвовъ, какъ повже она не понимала Петра Келикаго. Но у напода есть правственное чутье: онъ благоговы передъ Петромъ за величіе его луши и чуяль, что въ лить Годунова исторія поставила передъ нимъ мелкаго и лживаго честолюбца, способнаго на ехидныя злодвянія, въ которымь подталвивало его смутное времи, когда на московскомъ престоль угасаль родь Рюрика. Народь видьль, что у этого выскочин не было великодущів генів, чтобы основать царственвое значение своей семьи на правув, на самоотверженной преданости общественному делу. Годуновъ быль, какъ говорить вышеь, "лувавою лисой" и себялюбцемъ, вогда пресчыкался у престола; онъ остался такимъ, когда овлядълъ имъ. Въ этомъ счеств онь быль воспитанный опричинной потомовъ сметливаго татарина, а не предшественникъ Петра Великаго.

\$ 131. Крѣпостничество и патріаршество. — Подозрительность народа часто оправдывалась и относительно мелкихъ преступленій Годунова. Но важиве всего основное протикорвчіе въ двятельности Бориса. Годуновъ старался подкупить низшій влассь грошовыми подачками на бёдность; но гораз (о важи ье вредныя для народа мёры, которыми онъ подкупаль высшія сословія.

Здесь важнее всего меры, которыя влонились въ лишенію крестыны свободы. Тогда все богатство служилыхы людей завлючалось въ землв. Но земля не могла пробормить ихъ. если не была населена земледельцами, притомъ работающими правильно и неустанно. А этого не могло быть, нова крестьяне имвли право свободнаго перехода (§ 100), твиъ болве, что престыянь переманивали оть служеных выготами богатые землевлад вльцы, въ особенности же церковь, у которой поэтоку были отняты льготы передъ правленіемъ Годунова. Для поддержин служилыхъ московские государи постепенно стесияли свободный переходъ крестьянъ. Но Годуновъ ввелъ самыя сильныя міры въ этомъ смыслів. И если, ставши царемъ, онъ півсволько ослабиль ихъ, то только съ тфмъ, чтобы престыние переходили не въ богатымъ, а въ мелвимъ помфинкамъ. Соотвътственно съ этою участью врестьянъ, понизилось и положение сольных слуга, которые сразу обращались въ холоновъ. Такое закрънощение и закабаление вольныхъ дюдей действовало гибельно на благосостояніе главной массы населенія, которая была принесена въ жертву немногочисленному классу военныхъ: доказательствомъ тому служить немедленное появление бъглыхъ массами и соотвътственное развитіе казачества и разбойничества. Но ближайшая цёль, обезпеченіе государства арміей, была достигнута, а также служилые были привлечены въ Годунову.

Желан привлечь и духовенство, Борисъ попровительствоваль, вопреки последнимь соборамь (§ 123), церковному землевладенію: онъ возстановиль его льготы, даваль владыкамъ и монастырямъ свободу отъ разныхъ повинностей. Онъ думалъ еще болже привизать къ себъ духовенство, воявысивъ главт русской церкви въ санъ патририи, не соображая, сколько вреда могло произойти отсюда въ будущемъ. Годуновъ видълъ только одно: патріаршество, склоняя въ нему духовенство, еще доставить ему новый блесвъ, какъ дарю государства, въ которомъ глави церкви имветъ значение какого-то восточнаго папы, такъ вакъ царыградскій патріархъ сталь рабомъ султана. Во всякомъ случав, представитель русской ісрархін становился выше кіевскаго митрополита, а это должно било привлекать къ Москвъ православныхъ въ Литвъ. Сопериичества же новой власти Борисъ не боялся: натріархомъ сталь Іоог (§ 129). Это случилось (1589) слёдующимъ образомъ. Тогда прівхаль на Русь собирать милостиню бёдный, угнетенный турками воистантинопольскій патріархъ, Іеремія. Годуновъ пивого не пускаль въ нему в не випускаль его слугь, а въ то же время пожаловлъ ему щедрую милостыню. Іеремія посвятиль Іова въ патріархи, хотя ему самому желалось занять этоть пость. Въ то же время четыре архіснископа были повышены въ митрополичій сань, а шесть епископовъ стали архіспископами. Іеремін даль еще благословеніе на то, чтобы впредь русскій патріархъ поставлялся русскими же владыками.

Опирансь на величаное съ виду, но покорное духовенство и на массу мелкопомъстныхъ служилыхъ, Годуновъ старался еще обезопасить себя отъ сильныхъ людей. Онъ не разбиралъ средствь, чтобы отдъляться отъ вліятельныхъ бояръ и владывъ. Онъ истребилъ, пользунсь всявими случании, и "лучшихъ людей" среди московскихъ посадскихъ, уничтожая въ зародышъ то значеніе, которое они начинали приобрътать при Грозномъ.

\$ 132. Смерть царевича Димитрія.—Своекорыстная, преступная природа Годунова особенно обнаружилась въ мелвихъ средствахъ, въ которымъ онъ прибъгалъ для утвержденіи своей властя. Приномнимъ судьбу Бъльскаго, Нагихъ, Шуйскихъ, митрополита Діонисія, а также быстрое обогащеніе Вориса, какъ только опъ захватилъ власть при Недорів. Но еще важніве мізры, которыя онъ привималь, чтобы отділаться отъ лицъ, имізвшихъ больше правъ на престолъ, чізиъ онъ. Въ то время, когда паревичь Димитрій былъ заточенъ въ Угличъ, случилось сліздующее. Въ Ригів проживала родственница цара Недора, вдова короля Магнуса (§ 128), Марка Владиміровна, съ своей маленькой дочерью. Годуновъ уговорилъ ее переселиться въ Москву, об'єщая ей горы золога. Марія прійхала, но вскор'є ее разлучили съ дочерью и постригли пъ монахини; немного гізть спустя, внезанно умерла ея малютва.

Но самымъ важнымъ дёломъ, воторое навсегда врёзалось въ памяти народа, была судьба паретога Димитрия. Этотъ ребеновъ представлялъ дёйствительную онасность Годунову. У хвораго Ослора не было дётей, а Димитрія всё признавали царевичемъ: его имя помипалось на евтеніяхъ. Говорять, Нагіе воспитывали ребсива тавъ, что онъ дурно говорилъ о приближенныхъ брата и даже гёнилъ челов'ечковъ изъ снёга, называлъ ихъ боярами, в особенно Борисомъ, снималъ имъ головы палкой. По свид'етельству всёхъ русскихъ лётописей и большинства сказаній иностранцевъ, Годуновъ съ самаго начала задумывался о грозящей

ему опасности; и ему помогали советами приближению. В особенности овольничё Клешнинь да внязь Василій Шуйскі Въ 1591 г., когда царевичу было 7 леть, отъ Бориса прехаль въ Угличь дьявъ Битяговскій, съ своимъ сыномъ, племянивомъ и сыномъ мамви Димитрія, чтобы помогать царице Марш въ хозяйстве. Мать почуяла беду и не спускала ребенка съ своихъ глазъ въ хоромахъ. Но однажды, въ полдень, вогла все обедали, мамве удалось вывести царевича на дворъ, гле свогручники Битяговскаго перерезали ему горло. Соборный вовомарь, видевшій убійство съ колокольни, удариль въ набать Соёжался народь и въ остервененін бросился на убійць: туть погибло 12 человекъ, въ томъ числе самъ Битяговскій.

Годуновъ назначилъ следствіе, которымъ руководили Клешвик и Шуйскій. Угличане утверждали, что царевичь убить подославными Борисомъ людьми; на томъ же стояли Нагіе, претерпым врвиную пытку въ Москвв, въ присутствии самого Годунов Твив не менве следствіе, освященное признаніемъ патрыры Іова, рівшило, что Димитрій, игран ножомъ въ тычку, самъ жръзвися въ припадвъ палучей бользин, по небрежению Пагих Царица Марія была пострижена въ монахини; ея три брага были заключены въ тюрьмы по разнымъ городамъ. Изъ телчанъ 200 человъкъ поплатились головой; многимъ уръзл языви; остальных в сослали въ разние города, но больше всего въ Сибирь, гдв изъ пихъ образовался Пелымъ. По предаводаже колоколь, давшій набать, быль увезень въ Тобольска отвуда его возвратили въ Угличъ въ наши дин. А убійцы был похоронены съ большою честью, семьи же ихъ были одареви вотчинами и деньгами.

Смущенный народъ упорно върилъ, что погибель царевичадъло рукъ Бориса. Онъ обънсиялъ новый ножаръ въ Моско желанісмъ лицем Бра задержать царя, который будто бы собърался самъ въ Угличъ. Говорили даже, что Борисъ подводил крымскаго хана подъ Москву, "боясь земли за убійство цартвича". Вслёдъ за гибелью Двинтрія, у царя родилась дочь; она вскорть умерла— и въ народъ слухъ, что это новыя жерия Годунова. Вскорть скопчался (1598) самъ Өедоръ— и опартолки, что его отравилъ Борисъ, чтобы самому състь на престолъ.

Отъ Федора не осталось ни дътей, ни занъщанія. Песчастный вънценосецъ весь сказался въ своихъ послъднихъ смикъ: "Въ семъ царствъ воленъ Богъ; какъ ему угодно, по

и будеть". Въ Литву писали изъ Москвы, будто Оедоръ свазалъ на смертномъ одръ, что въ цари должны выбрать не тавого человъка "подлаго рода", вакъ Годуновъ, а представителя маститаго племени Романовыхъ, Недора Нивитича; но онъ внушаль последнему ничего не делать безь совета Бориса, который "умнъе всъхъ". Доносили тавже, что какъ только Оедоръ заврылъ глаза, бояре стали бранить Годунова за убійство Димитрія, "который тенерь очень нужень"; и Оедоръ Нивитичь даже бросился-было на злоден съ ножомъ. Съ другой стороны, шиюны канцлера литовского, Льва Сапети, прівзжавтаго въ Москву посломъ при Оедоръ и Борисъ, извъщали отгуда, булто Годуновъ держаль при себъ своего друга, очень похожаго во всвух отношенияхь" на Димитрія, и собирался выставить его царемъ, если не выберуть его самого. Правда, по смерти Оедора власть, прежде всего, переходила въ вдовствующей париць; но Ирина вдругь постриглась и удалилась въ Новодъвнчій монастырь, подъ Москвой, куда последоваль за нею и брать. Тогда внезапно быль устроенъ земскій соборь, преимущественно изъ подчиненнаго Гову духовенства и изъ московскихъ служилыхъ людей, щедро одарснимхъ Годуновымъ. Онъ избраль Гориса на царство. Годуновъ два раза отказывалси, по тогдашнему обычаю и по разсчету; но патріархъ пришелъ въ Новодвичій монастырь съ врестнымъ ходомъ умолять цаонцу Ирину, чтобы она благословила и уговорила брата. Привалила и толпа народа. Всв стояли на колвияхъ, стопали, говосили, обливались слезами и все просили Годунова, пока онъ не согласился принять шапку Мономаха. При вънчанін на царство, Борисъ свазалъ всенародно: "Богъ свидетель, что въ моемъ царствъ не будеть нищихъ и бъднихъ!" Затъмъ, взявшись за вороть своей рубашки, онъ прибавиль: "И последнюю рубашку разделю со всеми!"

\$ 133. Борисъ-царь. — Кровавою ценой приобрема Борисъ 5 летъ спокойнаго царствованія и 2 года тревогъ, погубившихъ его. Это враткое царствованіе было безславно. Все важное въ политике Годуновъ совершиль правителемъ. Годуновъ-царь думалъ только о своей безопасности, вечно дрожа отъ мысли, что его изобличать, всюду видя истителей. Впрочемъ сначала онъ попробоваль оградить себя кротостью и полезными для государства и врами. Борисъ соблюдалъ миролюбіе и старался водворить поридокъ, искорения мадоимство, разбои и воровство, преследув всякую вольницу, стесняя даже казаковъ на Дону и на Дибпре.

Онъ пытался просвътить и обогатить свой народь, лаская ученыхъ иностранцевь и ихъ гостей, давая даже полную свободу ихъ богослуженю. Цвлий годъ не взимали податей и торговыхъ пошлинъ, закрывали царскіе кабаки, даже отчасти возобновили Юрьевъ день. Борисъ помогалъ ницимъ, выпускалъ заточенныхъ, возвращалъ опальныхъ; даже сдёлалъ своимъ другомъ эпергическаго Богдана Бёльскаго (§ 129), а Романовыхъ ласкалъ, какъ родныхъ.

Но народъ продолжаль выказывать недовъріе: онъ вспоминаль и оплавиваль безь вины погибшій последній отпрыскъ Рюрикова илемени. Оволо 1600 года вдругъ пронесся, какъ утвшение его наболевшей душе, новый слухъ, который тотчась проникъ до Польши. Стали перешентываться, будто въ Угличв зарвзали подивинаго мальчива, а царевичъ быль заранве спрыть предусмотрительною матерыю, съ помощью его врача и враждебныхъ Годунову бояръ: опъ живъ и цвътеть непорочною юностью гдё-то тамъ, за янтовскою границею. Борисъ пришелъ въ ужасъ и сбросилъ маску. Страна цокрылась донощиками, которымъ плятили изъ имфий оклеветанныхъ: даже родные доносили другь на друга; мужчины наушинчали царю, женщивы — царицъ. Съ литовской границы привозили въ оковахъ кучи людей: Борисъ разставиль тамъ вараулы и. пе смвя объявить, кого онъ ищеть, приказаль хватать всякаго проважаго. Такъ какъ Годуновъ особенно боялся бояръ, то посыпались допосы холоновь на господъ, будто бы желавшихъ извести парскую семью чарами. Пошли жестокія имтки, казин и ссылви въ Сибирь. Богданъ Бальскій вдругь превратился въ преступника: ему выщинали бороду и сослади его въ южную Украйну. Особенно пострадали дети Инкиты Романовича Романова (§ 129). Ихъ обвинили, по допосамъ, въ храненія отравнаго зелья: ихъ пытали, со вевми ихъ родственниками п холопами, но, вичего не допытавшись, сослали въ разные концы Россів. Самый умный и упорный изъ пати братьевъ Романовыхъ, Оедоръ Инкитичъ, былъ постриженъ въ мовахи, полъ именемъ Филарения, и сосланъ въ дальній монастырь, а жену его постригли въ монахини, подъ именемъ Миром, и сослали въ Ваонежье. Сынъ же ихъ, маленькій Милиил, быль сослянь. вифств съ своей тегкой, на Бфлоозеро. Только этогъ ребеновъ да его отецъ уцваван: остальные Романовы вскорв умерли отъ истизаній приставовъ, сопровождавшихъ ихъ въ заточеніе.

Чъмъ больше лилась кровь, тъмъ кровожадиће и подозри-

тельные становился Борись. Онь уже сталь почти невидимы: его дворець превратнися въ замкнутую тюрьму, отъ которой прогоняли просителей налками и пинками. Но туда доходили упорные слухи о спасенномъ царевиче Димитрін, который скоро придеть разсчитаться съ похитителемъ престола. Кругомъ стали совершаться мрачныя знаменія: тамъ и самъ свирвиствовали небывалыя бури; гдв исчезали птицы, гдв рыба; появилась комета, смутившая суевърный народь. Наконецъ, вследствіе неурожая, насталь страшный голодь, съ своимъ спутнивомъ, моровою язвой. Въ одной Москвъ умерло отъ голода болъе 100.000. Проважему опасно было останавливаться на постоялыхъ дворахъ: того и гляди, изжарять и съблять. Народъ бъжаль толцами, куда глаза глядять, а больше всего въ Сфверскую Украйну (губернін Орловская, Курская, Черниговская). Образовалось много разбойничьихъ шаекъ, которыя доходили до Москвы; да и въ самой Москвъ не ръшались выходить изъ дому ночью, опасансь вистеня. Одна шайба, предводимая Хлопкой Косолонома, едва не одолела царскаго отряда подъ Москвой и убила его воеводу. Народъ волновался, ропталь на парствованіе, когораго не благословляеть Господь; и изъ усть въ уста перелетало, въ сказочномъ освъщения, имя царевича Димитрія. Борисъ мучился тяжелыми предчувствіями, даже началь совещаться съ въдунами и ворожении. Туть ему донесли, что царевичъ Анмитрій вступиль въ предвлы Руся, сопровождаемый благословеніями народа (1604).

§ 134. Условія смуты. — Народъ признавалъ смерть паревича Динатрія. Опъ естественно оплавиваль его, вакъ свитого мученика, и отгого не могъ сойтись съ подозръваемымъ убійцей, возсъвшимъ на его престолъ. Твиъ не менве успват Лжедимитрія быль поразителенъ. На это было много важныхъ причинъ. Во всей ьвропа свиранствовали бури перехода отъ среднихъ ваковъ къ невой исторія, свизанныя съ умственнымъ, хозяйственнымъ и общественнымъ переворотами (Н. И. §§ 45, 49, 58-60). Везд'в госвідствовали смуты: были и сміны династій, и самозванцы И. И. 88 30, 37, 68). На Руси также происходилъ последий расчеть между пережитками старины и новыми потребностими; а ворень старины, племя Рюрива, вымерло, выродившись преврительно такъ, что оно само подготовляло смуту, въ лицв Ивана Грознаго. Люди еще не успели приладиться въ повому порядку, требованиему и новыхъ навыконъ, и новыхъ жертвъ. Хозайственный и общественный перевороты, съ изм'янениемъ положенія боярь и крестьянства, также потрясали страну; я подконенъ въ нимъ присоединились отгманившім пародъ физичесвія б'Едствія - голодъ и моръ. Русь представляла разстроенное немощное тело и готовое поприше для всеобщихъ безпорижновъ. Оголтване, голодине холопы и врепостные быжали, вспомнявъвзначальное правило предвовъ — разбрестись розно. Особенно наполнялась бъглецами пограничная Съверская земля. Они увеличивали и безъ того огромное число вольницы Украйны, червасъ и донцовъ, вазацкая удаль которыхъ не могла еще войти въ тиски новаго строгаго порядка. Внутри Россін также все разваливалось, все спішняю захватить власть, оброненную съвымираніемъ старой династін. Бонре были на ножахъ между собой, борясь уже не за выгоды временщиковъ, а за основание новой династін. Горожане также тянулись въ вормилу правленія, почувствовавь свое значеніе со времень Грознаго (§ 123). Тъмъ естественнъе было воскресение преданий самоправления въ старыхъ въчевихъ городахъ, особенно въ Псковъ, Рязани.

При такихъ условіяхъ новая династія могла утвердиться только при круппыхъ, блестящихъ подвигахъ, которые закватили бы всв силы народа. А осторожный Борись избвгаль ихъ даже въ свою дучную пору. Народъ называль его царствование "несчастливымъ , а подконецъ оно стало горькимъ напоминанісмъ ужасовъ опричины. Ктому же этотъ велюбимый, подозрительный и коварный дарь быль другомъ вноземщины, хотвль, съ помощью "латинскаго" Запада, просвещать свой народъ, который видиль святотатство во всякомъ ученьи, ересь - во всякомъ "новшествъ". Невъжество было превосходнымъ подспорьемъ смуть. Источнивъ легковърія, оно свлоняло подозрительныя, забитыя нуждой массы внимать самымъ нельпымъ слухамъ, внезанно принимать всякія чудеса за дійствительность. При полномъ отсутствін гласности, при плохихъ средствахъ сообщенія, при наклонности бродять къ розсказнямъ, не было и возможности провърять слухи. Все свазанное служило лучшею подготовкой той вравственной неустойчивости, безъ которой, какъ безъ воздуха, немислима смута, сама составляющая болоссальную ложь. Всв известія современниковь, какъ туземвыхъ, такъ и иностранныхъ, рисують яркую картину паденія нравовь въ пору самозванщины. Всякій стремился только на самоублаженію; признавалось только право сильнаго: не цівнились ни честь, ни добро, ни даже жизнь ближнаго. Обманъ и лицемфріе, влевета и довось, гаф

недьзя было пустить въ ходъ насиліе, считались признавомъ ума и даровитости. Личность не признавала общественныхъ сдержевъ: каждый жилъ "особъ", при одномъ вившнемъ, насильственномъ объединеніи Руси. Въ основъ личныхъ сношеній лежала подозрительность, равная легковърію невъжества въ общихъ дълахъ. Русскій очевидецъ прибавляетъ: "Впали мы въ объяденіе и въ пьянство великое, въ блудъ и въ лихвы, и въ неправды, и во всикія злыя дъла". А нностранцы изумлялись еще одному признаку невъжества — "нестерпимому глушому высокомърію" яко бы избраннаго Богомъ народа.

Отсюда недоброжелательство и недоваріе къ Москва заграницей, которыя способствоваля смуть. Разложение Гуси било выгодно ея сосвдямъ -- шведамъ и особенно полякамъ. Полави, в еще больше литовцы, истомились оть возростающихъ трудностей борьбы съ Москвой. Съ превращениемъ династи Агеллоновъ (§ 111), они стали помышлять о соединении съ Русью, надъясь двинуть ее противъ турокъ. Царь, искавшій даже руки сестры ихъ короля (§ 128), также залумывался объ этомъ соепшени, мечтая обратить полявовь въ своихъ православныхъ холоновъ. Баторій (§ 111) наміревался покончить съ Москвой однив ударомъ, съ помощью папы и језунтовъ, давно мечтавших окатоличить ее (§ 101). Но смерти его, Недоръ сталъ бы польскимъ королемъ, если бы поступился православіемъ или поставиль Польшу выше Россін. Но всё попытви прекратить мучетельную соседскую распрю единеніемъ приводили только въ вовой вражде и недоверію. Поляви, ісзунты, папа не должны омя унускать такого блестящаго случая къ завладънію Моской, какъ смута. И если среди руссвихъ, соединенныхъ началовь самодержавія, героемъ, знаменосцемъ смуты могь быть полько представитель старой династіи, хотя бы и ложный, то онъ лоджень быль повазаться изъ-за польскаго рубежа. При первой мольь о спасенін царевича Димитрія, въ народь заговорили, что овъ укрывается за литовскою границей (§ 133).

§ 135. Самозванецъ и гибель Годуновыхъ. — Въ 1603 г., въ свять польскаго пана, князя Вишневецкаго, появился правосланий юноша лють 20-ти, статный, съ изящными руками, съ благородными манерами, но непрасивый: при смугломъ лицф, новритомъ бородавками, у него били рыжіе волосы и толстый нось. Но лобъ и глаза обличали умъ и проницательность. Онъ биль въжливъ, краспорфчивъ, съ порывами страсти, но съ тибньемъ сдерживаться. Онъ обнаруживалъ даровитость, прамо-

душіе в магкосердечіе, зналъ попольсви, бойво говориль и врасиво писаль поруссви, но полатыни понималь плохо и писаль, какъ ученикъ. Всворъ юноша отврылся своему пану, какъ царевичь Димитрій 1); и тотчасъ его призваль таковимъ слуга Льва Сапъги (§ 132), бъглый мосввичъ. Вишновецвій свезъ самовванца къ сендомірскому воеводь, Миншку, человьку жадному и честолюбивому, у котораго была дочь, Марима, такая же разсчетливая и надменная, но легкомысленная, любившан наряды и роскошь, красавица, съ очаровательными канерами, худенькая, небольшого роста, съ колоднымъ взоромъ. Съ тонкими губами и острымъ подбородкомъ 2). Самозванецъ искренно полюбилъ Марину, объщалъ дать ей русскія земли и перешель въ католичество. Миншекъ сталъ возять будущаго зата

<sup>1)</sup> Происхождение этого лица остается загадной. По русских источникамъ, основаннимъ на слухахъ, это-сибтливий, рішительний синъ галицкаго служдаго, Юрій Отрепьевь, которий появился въ Моский незадолго до сперти Оедора I. Онъ проживаль у разнихъ враждебимъ Годунону болръ, нь томъ числі у Романовихъ; а котда они подверглясь ональ, постригся, подъ вменемъ Григорія, въ Чудовонъ монастирй и вспорій сталь писномъ у самого патріарка Іова. По онъ позволяль себі дерзкія виходки: однажди, говорить, хвастался даже, что будеть царень въ Моски. Затімъ Григорій вдругь исчезь и, послі долгихъ синтаній, пробрадся въ Литву. Тамъ онъ поучился немного въ мколі, съіздиль къ вазакамъ на Украйну и, маконець, поступніть на службу въ Вниневециому. Инъ вностраннихъ источниковъ рідко кто принимаєть его за Отрепьева: они считають его то истинимъ Димигріємъ, то побочнинъ сыномъ Ватор'я, то вадахомъ и даже итальящомъ. Русскіе историви вообще видять въ немъ самозванца, подставленнаго полявани н ісвунтамв, а отчасти и болрами. Иностранные историви склони къ предположенно, что это билъ дійстантельно синъ Ивана Грозкаго.

<sup>2)</sup> Наше ввображение Лжединатрія и Марким свято съ одного въз двухъ достоифримкъ, схожить между собой, портретовь 1605—1606 гг., блестище гравированнаго Олеминскимъ. Здъсь самозванецъ въ своемъ обычномъ одблин -- въ кафтань польского гусара. Марина держить сына на рукахъ. Она нь парчевомъ платью съ высокимъ лифомъ, дликими руказами и огромнымъ воротникомъ иль кружевъ въ складкахъ, какъ у Маріи Стюартъ; на голові у нея усыпанный жемчугомъ воконичкъ, а на четь коронка. Подет Марини ек отедъ, въ польсковъ кунтушт, съмедалью на цфин. Подъ портретами очерки быть поляковъ съ русскими. Ниже напечатано попольски: "Двинтрій. Марина. Мнишень, 1605". Въ самомъ им-у французская падинсь: "Димитрій, прозванный русскими историками Гришкой Огреньевымъ, бъжаль изъ Чудова монастыря и прошедь разныя ифста Польши. Онъ рфинася видать себя за насафдинка московского престола. Димитрія, убитаго Борисонь нь Углича, нь 1591 г. Его сходство съ нимъ твломъ и душой, его возрасть, ть же качества и взгляды поддерживали вбру въ его дерзків заявления. Георгій Минискъ, воевода сендомірскій, над'янсь, что овъ женится на его дочери. Марін. свабдиль его войскими и средствими для достажения его цели. Но Димитры пренебрегаль обычании нація и быль убить народомь нь день своей свадьбы".

по панамъ, а также свелъ его съ панскимъ нунціемъ и језунтами, которымъ самозванецъ объщалъ распространять католичество на Руси и поднять ее въ крестовый походъ, если ему удастся осчастливить страшно угнетенный московскій людъ. Наконецъ, загадочный юноша былъ представленъ Спимамунду III (§ 111), которому онъ объщалъ отдать Смоленскъ в Съверскую



Лжедимитрій I, Марина и Миншекъ.

вемлю. Король, послё таниственнаго разговора съ нимъ, не сталъ отврыто за него, по далъ ему содержание и разръшилъ панамъ помогать ему. Паны собрали ему маленьній отрядъ изъ праздныхъ людей, особенно изъ бъглыхъ русскихъ, которымъ хотълось возвратиться въ отечество; а самозванецъ разослалъ по Россіи подметныя грамоты, чтобы поднять народъ на возстаніе противъ Бориса.

Грамоты подъйствовали на русскую Украйну, населенную

бъгледами изъ внутренияхъ земель, въ особенности же на донсвихъ и съверскихъ казаковъ. Вскорф въ самой Москвф бояре стали пить за здоровье царевича; а накоторые воеводы уже поговаривали, что трудно будеть биться съ "природнымъ государемъ". Борисъ обнародовалъ всю исторію "самозванца Лиссоимитрія", а патріархъ Іовъ велёлъ провлинать по церввамъ "Гришку Отрепьева". Но народъ подсмвивался надъ этимъ именемъ и толковалъ, что Борисъ самъ сочиналъ всю эту исторію. Когда Лжедимитрій явился со своимъ отрядомъ въ южные предвлы московскаго государства, сверскіе города стали сдаваться ему безъ боя, вром'в Новгорода Северскаго, где распоражался мужественный воевода Басмановъ. Подъ ствиами этого города самозванецъ разбилъ гораздо бол ве многочисленное войско Годунова, которое не котвло драться противъ "царевича". А въ Годунову онъ послалъ грозную грамоту, какъ бы вызывая его на судъ Божій за всв его окаянства. Патріархъ Іовъ отвъчалъ грамотами духовенству, чтобы молились объ избавлении Руси отъ Гришки Отреньева, этого "вора, бъглаго чернеца разстриги", котораго напустиль "литовскій вороль ійнгимонть, чтобъ православнихъ христіанъ въ латынскую и лютерскую ересь привести и погубить". Но черные люди и казаки вездъ передавались самозванцу и вязали бояръ; начали измѣнять даже рати московскія. Борись забольдь и скоропостижно умерь посль сытнаго объда; но его нъмецкіе доктора распустили слухъ, что онъ отравился (1605).

Пораженная Москва притихла. Бориса схоровили подарски и безропотно присягимли сыну его, 16-латиему Өстөру, дебелому, врасивому юношів, съ большими черными глазами, который получиль преврасное воспитание в отличался степенностью и краснорфчіемъ. Къ войску послади самаго надежнаго человъка, Басманова. Но тотъ, прівхавъ къ армін, увидель, что она уже настроена въ пользу Лжедимитрія, и ріпнаси изміннеть Годуновымъ, чтобы "быть въ чести" у самозванца. Въ войскъ первые зашумълн въ пользу Лжедимитрія развискіе дворяне, Линуновы (§ 129), которыхъ поддержали люди украинскихъ городовъ, а затъмъ и вся армія. Между тъмъ въ Москвъ народъ волновался отъ грамотъ и посланцевъ самозванца. Годуновы сидвли, запершись въ времлевскихъ теремахъ, охраниемые немвогими стрильцами, иминими зловищій видь. Наконецъ, двое дворянъ открыто привезли грамоту отъ "Димитрія Ивановича". Толпа заставила прочитать ее на Красной плопади. Потомъ вытребовали Васнаія Шуйскаго, и онъ заявиль, что паревичь быль спасень, а вивсто него похоронили поповскаго сына. Въ народъ раздалось дружное: "Буди здравъ, царь Димитрій Ивановичъ! "- и толпа бросилась въ Кремль "искоренять Годуновыхъ". Ихъ перевезли, на водовозныхъ влячахъ, въ ихъ старый боярскій домъ и отдали подъ стражу стрильцамъ, перешедших на сторону народа; а ихъ родственниковъ и друзей разсажали по тюрьмамъ. Къ Лжедимитрію послади повянную грамоту, во главъ которой стояло имя патріарха Іова. Въ ответь на нее прибыли изъ стана самозванда двое бояръ. По яхъ приказанію, Іовъ быль опозорень и сослань вы далекій монастырь. Оедоръ в его мать были удавлены; его сестру, врасавицу Ксенію, постригли въ монахини, после ряда тажвихъ непытаній. Родственнивовъ и друзей Годуновыхъ (до 25 семействъ) отправили въ пограничные города. Прахъ дари Бориса быль вывонань въ Архангельскомъ соборъ и похороненъ въ бъдной обители. Дней десять спустя, Лжедимитрій съ торжествомъ вступиль въ Москву.

§ 136. Ажедимитрій I.—Толна ликовала, вакъ опъяненная, и надала вицъ передъ "нашниъ солнышкомъ праведнымъ". Она умилилась, когда увидёла, какъ онъ горько плаваль надъ гробомъ Грознаго; она довфрино прислушивалась въ горачинъ словамъ Богдана Бъльскаго (§ 133), воторый ручался, что это истинный даревичъ. Всякія сомивнія всчезли, когда дарида Мареа, послів таниственнаго свиданія съ Лжедимитріемъ въ шатр'я подъ Москвой. всенародно приласкала его, кавъ своего сына, а онъ окружилъ ее синовнимъ почетомъ и сталъ каждый день навъщать ее. Посль втого уже безпрепятственно совершилось весьмя торжественное и свътлое вънчание на парство. Народъ радовался, нидя милости, изливавшіяся на жертвы Годунова — на Нагихъ в Романовыхъ, изъ которыхъ Филареть (§ 133) былъ сдъланъ митрополитомъ ростовскимъ. Билъ возвращенъ изъ ссилви даже царь" Симеонъ (§ 130). Лжедимитрій не преслідоваль и враговъ: онъ не тронулъ одного владиву, воторий открыто моанлся за Бориса и проклиналъ "Гришку Отрепьева". Еще великодушиве поступные оне съ Васнијемъ Шуйскимъ, который сталь разглашать, что хотя царевичь Димитрій и живъ, но этоть-не царевичь, а самозванець. Лжедимитрій отдаль Шуйскаго на судъ самого народа и, несмотря на присуждение въ смерти, сохраниль ему не только жизнь, но даже имвнія и болрскій санъ. Самозванець всегда оставался вірень своимъ

словамъ: "Есть два образца держать парство - или всехъ жадовать, или быть мучителемъ. Я избраль первый. Все его 11-ти масячное правление было провивнуто этимъ духомъ, а также правдивостью. Въ новомъ царв ничто не изобличало ажеца. Онъ вель себя искренно, свободно, весело; сивло отдаваль свое дёло на судь всей землё, смело брался за важныя н необычныя на Руси дела. Онъ ненавидель доносы и доходиль до крайности въ своей довърчивости. Онъ лично принималь челобитныя, запросто толкался въ толив и самь работаль въ мастерскихъ, хотя умёль, гдё нужно, выказывать величе и достоинство царя. Онъ старался облегчать вськъ: духовенство удостонлось новыхъ преничществъ; служилие стали получать двойное жалованье; было запрещено потомственное холоиство, а бытлик врестьянинь становился свободнымь черезъ 5 леть. Правительство приняло новый видъ. Дума стала сенатомь, въ которомъ Лжедимитрій присутствовать вжедневно, поражая бонръ и духовенство своими способностями и познаніями. Этогь юноша казался учителемь среди сёдобородыхъ школьниковы: онъ добродушно подсмёнвался нады неуклюжестью и невъжествомъ думцевъ и говорияъ, что пошлеть ихъ двтей учиться за-границу. Судъ сталъ безплатнымъ; строго запрещалось брать взятви и грубо обращаться съ народомъ. Торговля в промыслы были объявлены свободными и безпошлинными. чего не было тогда даже нигде на Западе. Всявому дозволялось безъ наспортовъ и разрешеній пріважать въ Московское парство н выважать изъ него. Тогда на Руси впервые явилась полная свобода исповиданій. "Я не хочу някого стёснять", говариваль Лжедимитрій: "пусть мои владінія будуть свободны во всіхъ отношеніяхъ; и пусть повсюду разнесется добрая слава о моемъ парствовании.

Саман жизнь Лжедимитрія была какъ бы укоромъ скучному, обрядовому быту низенькихъ, душныхъ кремлевскихъ палатъ. Онъ любилъ непринужденность, шутки, дамское общество; говорилъ, что желаетъ, чтобы весь народъ веселился. Онъ даже устроилъ себъ два высокихъ деревянныхъ дворца, блиставшихъ европейскими украшеніями и удобствами. Здъсь впервые начала играть музыки за объдомъ, а по вечерамъ устранвались то шинцы и пъсни, то игра въ карты и шахматы. Особенно много было жепщинъ при дворъ, въ томъ числъ Ксенія Годунова. Послъ объда цари, бывало, ложились спать, а Лжедимитрій ходилъ пъшкомъ по городу. Часто онъ занимался и охотой, самъ хо-

диль на медвёдей: прежде травили ручныхъ звёрей. Все это было проявленіемъ европейскаго вліянія на Руси. Лжедимитрій открываль собою эпоху преобразованій въ русской исторін, о которой думаль Годуновъ и которая достигла развитія при Петрв I. Но Лжедимитрій не быль рабомь Запада: его вившная политива была основана на руссвихъ выгодахъ. Папа былъ увъренъ, что наконецъ-то Москва обратится въ католичество, а Сигнамундъ III разсчитываль превратить Русь въ своего вассала; но оба ошиблись. Лжедимитрій сталь вести себя съ ними съ достоянствомъ и даже приняль титуль "непобъдимаго" щезаря (пмператора). Онъ объявиль, что не уступить ни пяди русской земли и не пустить въ Москву језунтовъ, съ которыми разсуждаль только о просвъщении народа. Онъ даже склоняль Марину въ принятію хотя обрядовъ нашей церкви и поддерживаль русское братство во Львовь, пълью котораго было охранять православіе оть напства. Но Лжедимитрій старался дружить и осоюзиться чуть не со всею Европой, мечтая о крестовомъ ноходъ противъ туровъ, для вотораго уже собиралъ рать, лилъ пушки и готовился даже посредствомъ воинсвихъ потёхъ. Особенно же его сочувствіе силонялось из Генриху IV французскому (H. И. § 38), т.-е. въ лучшему государю того времени. Народъ любилъ самозванца. Когда появлялись влоумышленники, Лжедимитрій отдаваль нав на судь ему, в онь разрываль ихъ на части.

Но темъ более ненавидели его бояре, которые опасались, что, опираясь на массу, от отниметь у нихъ значение. Нъвоторые изъ нихъ сами мечтали о царскомъ ввицв, особенно властолюбивый и жестовій Василій Шуйскій, веливодушно пощаженный Лжедимитріемъ. Онъ составиль кружовъ заговорщивовь, которые старались поселить въ народе недоверие въ самознанцу, пользуясь пристрастіемъ последняго во всему шновемному. Лжедимитрій завель во дворців стражу изъ нівицевь н французовъ, окружниъ себя поляками, редко посещаль цервовь, необычно прикладывался къ иконамъ, не ходиль въ баню, не соблюдаль постовъ, одбвался понноземному, нарочно часто вль телятину, что считалось въ Москве неприличнымъ; и передъ его дворцомъ врасовался трехглавый песъ, Церберъ, который назывался у насъ Адомъ. Соблазнъ для толим чвеличился, вогда Лжедимитрій женился на Марини Миншевъ, воторой онь не променяль на предлагаемыхъ ему царственныхъ невесть. Сама высовомърная и образованная полячва презирала

русскихъ, какъ полудикарей: она даже долго откладывала свой прівзда въ Москву и съ трудомъ согласилась одіться поруссви и подчивиться нашимъ обрядамъ при короновании. Съ нею навхало множество поляковъ, которые бражничали и обижали москвичей, врываясь въ ихъ дома. Ея свадьба сопровождалась безконечными шумными правднествами и заморскими потвхами. Впрочемъ, народъ прощалъ эти увлеченія молодому царю. Заговорщикамъ оставалось прибегнуть въ хитрости. Весной 1606 г. Шуйскій, съ мечемъ въ одной рукв, съ крестомъ въ другой, повель ихъ на Красную площадь и запричаль, что поляки хотять убить царя. Толиа бросилась на поляковь, а заговорщики твих временемъ устремились во дворцу, во главв преступнивовъ, воторыхъ они выпустили изъ тюремъ. Увидя ихъ въ окно, самозванецъ бросился внизъ, надвясь выйти въ народу подъ защиту, но оступился и упаль; туть его пристралили. Дома поляковъ были разграблены, многіе иностранцы убиты. Вдругь разнесся слухъ, что Лжедимитрій самъ признался въ самозванствъ; тогда же Мароа объявила, что это - не ея сынъ. Толпа разсвиренела и начала вричать противь "злаго еретива.. Тело Лжедимитрія выволовли на Красную площадь, надвли на лицо безобразную маску, всунули въ губы волынку, потомъ бросили его въ яму, предназначенную для преступнивовъ. Но, вотъ, заговорили, что покойникъ встаетъ изъ могилы и ходить по городу: тогда трупъ несчастнаго быль сожжень; пепломъ зарядяли пушку и выстрелили на юго-западъ.

§ 137. Царь Василій Шуйскій и Болотинковъ.—Россія опять осталась безъ царя. Но бояре собрали толну на Красной площали и "выкрикнули" паремъ Василія Шийскаю, который въ нолодости служиль Грозному (§ 121), а потомъ старался угодить всякому, вто занималь московскій престоль. Этоть приземистый, нвиожденный, сгорбленный, подслёноватый старикь, съ большимъ ртомъ и реденькой бородкой, отличался алчностью, безсердечісмъ, страстью въ шиіонству и наушничеству; онъ быль невъжественъ, занимался волхвованіемъ и ненавидъль все ивоземное. Онъ проявляль мужество и крайнее упорство только въ отстанваніи своей короны, за которую упівнился съ лихорадочностью свряги. Народъ не теривлъ Шуйскаго, который и быль избрань не земскимъ соборомъ, а московскими боярами, ставшими за него, какъ за потомка Невскаго и какъ за человъка настолько бездарнаго, что они надъялись управлять его именемъ. Ктому же бояре взяли запись съ Шуйскаго въ томъ,

что онъ ничего не будеть делать безъ ихъ совета. Боярь поддерживала толпа московскихъ суеверовъ и приверженцевъ старины, которые воображали, что Пуйскій хочеть спасти Россію оть дьявола и оть иноземцевъ, съ помощью воторыхъ Джедимитрій замышляль будто бы уничтожить православіе: они ликовали, когда Василій сослаль Миишка съ Мариной въ Ярославль, а важныхъ поляковъ—въ другіе города, остальныхъ же выпроводиль домой. Но вскорт обнаружилось всеобщее недовольство.

Тогда все вело въ разгару смуты, продолжавшемуся цвлыхъ семь летъ (1606-1613). Въ самой Москви у Василія Шуйскаго не было корией. Новый патріархъ, Гермогенъ, держаль его сторону, какъ вънчаннаго царя, но не долюбливаль его лично и грубиль ему. Бояре, среди которыхъ были и приверженцы .1жедимитрія, частью завидовали ему, сами стремись въ престолу, частью старались пользоваться взятою съ него заинсью; а онъ началъ разсылать ихъ воеводами по далекимъ городамъ, а у нъкоторыхъ отнималь даже помъстья и вотчины. Смутниви изъ черни, выкрикнувшіе Василія на площади, тщетно ожидали паградъ отъ алчнаго старика. Еще хуже било вив Москны. Тамъ менъе всего могли довърять новому дарю, избранпому безъ ведома земли, одною Москвой, которая потеряла вначеніе сердца Руси послів яжи и преступленій, терзавшихъ ее со временъ опричанны. Тамъ сожалвли о Лжедимитийи. Когда Шуйскій и Гермогенъ разослади грамоты о томъ, что "Гришка Отрепьевъ" былъ ведунъ и черновинжнивъ, пародъ вознегодоваль на очерпеніе памяти "царя Димитрія" и говориль, что самъ ПІчйскій тайкомъ, "воровски", заняль престоль. Еще хуже было впечатленіе, произведенное грамотой царицы Мароы, которая вчера только признала Лжедимитрін своимъ сыномъ, а теперь говорила, что это-злодъй, сынъ же дъйствительно убить въ Угличв. Сами москвичи смутились, когда Шуйскій объявиль царевича Димитрія святымь и торжественно перенесъ его мощи изъ Углича въ Москву: они поминли, какъ самъ же онъ доказывалъ на следствін, что царевичь зарезался въ принадвъ надучей болъзни и потому былъ недостоинъ даже погребенія, какъ самоубійца (§ 132). Умы помутились оть этихъ безголковыхъ оповъщеній, которыя перекрещивались съ кучей противорачивых слуховъ, своихъ и заграничныхъ. Правительственное увърение въ чародъйствъ Лжедимитрия облегчало въру въ новое спасеніе злополучнаго сына Пвана IV. А тугь сосланные Шуйскимъ бояре стали увърять народъ въ его лживости и жестокости. Ихъ много было на рубежахъ Украйны, подлъ казаковъ, которые не могли жить безъ нокорнаго ихъ вольняцъ самозванца. Здёсь-то, попренмуществу у донскихъ и терскихъ казаковъ, появилось тогда до десятка самозванцевъ, среди которыхъ были и Лжедимитріи, и небывалыя дёти сыновей Грознаго, Ивапа и Оедора. Всъ они быстро исчезали, какъ настоящіе "воры".

Но мёсяца два спустя послё воцаренія Василія, возникъ болъе опасный самозванецъ. Вдругъ разнесся слухъ, будго на ють появился спасенный вторично сынъ Ивана IV. Виновникомъ его быль одинъ изъ привержендевъ Лжедимитрія, который бъжаль въ Литву и по дорогь разглашаль, булто паревичь снова спасся. Москвичи начали верить этому, потому что трупъ Лжедимитрія лежаль на Красной площади съ маской на лиць. Вследь затемь въ Саверской Украйне явился какой-то человъкъ, собиравшій рать для "царя Димитрія", который будто бы полжильль вы Литвъ. То быль Иванз Волотникова, бывшій холонгь, котораго турки взяли въ плень еще мальчикомъ. Отчаянный головорызь, онь отличался ловкостью, предпримчивостью, умъньемъ возбуждать къ себъ довъріе. Опъ теперь только возвратился въ Россію черезъ Польшу и, не видавъ въ глаза ни царевича. ни . Іжедимитрія, повірня въ подлинность неизвістнаго человъва, котораго принято называть Ажедимитріемь П. По призыву Болотникова, чуть не вся Русь, отъ Съверска до Тулы. Искова, Вятки, Перми в Астрахани, возстала за "Димитрія царя" противъ Шуйскаго. Бъдпики и холопы избивали богачей н помъщиковъ, мъщане и мужики-своихъ воеводъ и намъстниковь. Множество ратныхъ людей, стрильновъ и казаковъ собралось въ Болотникову. Главаремъ ихъ сталъ душа храбрыхъ разанцевъ, дворянинъ Прокопій Авпуновъ, красивый, вскусвый, предпримянный воевода, но дерзкій и отчальный муживъ, непавидовній все ниоземное. Полный винучихъ силь, онъ быль высоком вренъ, косился на бояръ, которые не пропускали наверхъ людей его званія, и готовъ быль на все для своего возвышенія. Болотинковъ насколько разъ разбиль войска Шуйскаго и уже быль недалеко оть Москвы, какъ варугь счастье наменило ему. Самъ Лжединитрій не двлялся, — в русскіе, подоарвана обманъ, оставались въ нервшительности, а иные посившили съ повинной къ Шуйскому: таковъ быль самъ Ляцуновъ. котораго наградили саномъ думнаго дворянина. Въ то же время

у Василія явился прекрасный полководець — его племянивь, Михаиль Скопинь-Пічйскій. Онъ разбиль Болотникова, который быль сначала лишень эрвнія, потомь утоплень. Но всл'ядь за-

твиъ повазался самъ Лжедимитрій II.

§ 138. Лжедимитрій II. Тушино.—Непав'ястно, кто быль новый самозванець. Одни считають его литвиномъ ели малоросомъ, другіе - евресмъ, поповичемъ и даже сыномъ квязя Курбскаго. Его подослали изъ Литвы паны, и именно родные Марины. То быль бездарный, невежественный муживь, гразный и сквернословный, котораго поляви тщетно обучали хорошимъ манерамъ. Тъмъ не менъе его появление въ Съверской области. въ началь 1608, было удачно. Не говори уже про вазаковъ. къ нему тогчасъ же пристали многіе поляки, у которыхъслучился тогда мятежь, а также холопы служилыхь, оставшихся върными Шуйскому. Города и войска цари Василія стали переходить на его сторону. Во главъ силъ, собравшихся вокругъ Лжедимитрія II, находились донской атаманъ Заруцкій и отважный литовскій навздникъ Лисовскій. Заруцкій сдетства быль пленникомъ крымцевъ; юношей онъ бъжаль на Донъ, где пленилъ казаковъ своею отвагой, сивтливостью, красотой и статностью. Лисовский - неповорная натура, отчаянный головорывь, который наводиль страхь на всю Польшу въ последнемъ бунтв и прославился даже за ен предвлами, какъ неуловимый и безпощадный геній медкой войны, этой охоты на людей. Теперь онъ начальствоваль толцами набъжавшихъ изъ Польши бунтарей, преступниковь, нишихъ и должинковъ, воторые совершали такје ужасы, что одно ими "лисопчиковъ" приводило русскихъ въ тренеть. Подук Лжедимитрія II было еще много пановъ съ ихъ свитами, которые помывали имъ, какъ своимъ орудіемъ, и до того притесняли его, что онъ запиль съ горя. Вскоре появился здесь и Мнишевъ съ дочерью. Присвій отправиль его въ Польшу, вибств съ поляками, захваченными послв убјевјя . 1жедимитрія І, думан задобрить этимъ Сигизмунда. Но Миншевъ тивдомиль поваго самозванца о своемъ путешествін и просиль освободить его отъ московской стражи, сопровождавшей его: польскій удалець, Янь Саппла, съ своими отчанными "гусарами", отбилъ Миншка съ дочерью и привезъ ихъ къ Лжедимитрію II. Марина плакала, мучилась, не желая признать неизвъстно кого своимъ мужемъ; но отецъ припудилъ ес, за что получиль оть самозванца 300.000 руб., съ которыми посифиналдомой. Послъ признанія Марины, русскіе окончательно увъровали въ Лжедимитрія II, и онъ расположился укрепленнию лагеремъ въ 15-ти верстахъ отъ Москви, въ сель Тушима Враги и прозвали его Тушинскима Воромъ.

Вокругъ особаго дворца, построеннаго для "парика", обралось множество всяваго сброда со всехъ краевъ Руси: быль и московскіе служилые бояре, во глав'в которых в стоиль отпавный и грубый вутила, внязь Трубецкой. Ето приставаль в самознанцу искренно, кто изъ страка или непависти въ Шискому. Большинство же привлекала привольная жизнь въ Тъшинъ. Здъсь быль не военный лагерь, а споръе разгульны казацкая кочевка. Тушинцы, которые и сами не знали своет числа (ихъ было болве 100.000), распадались на множестшаевъ, каждая съ своимъ выборнымъ атаманомъ. Подла лагери устроился поселокъ торганией, привозившихъ всякие товари. Сесъдніе крестьяне вурили вино и варили меды, привозили каток насло, молоко, пригоняли скоть. Шайки рыскали всюду, побирая все, что плохо лежало. Всв соперинчали въ бражи чествів и буйствів. Особенно отличались веселостью и сварле востью полики да вазави, которые любили играть въ варги г кости, причемъ нередво происходила потасовка. Лагерь окат лился присутствиемъ женщинъ, которыхъ набралось множесть однъ приходили сями повеселиться, другихъ пригоняли насиланав оврестныхв сель. У многихв тушинцевь водились депжонки: они не разъ переходили на сторону Шуйскаго в свои возвращались, получая жилованье и въ Москвв, и въ Тушив Этихъ людей называли перелетами. Шайки тупиницевъ додил далеко отъ Москвы и забирали города, которые "жили просто безъ совъту и обереганья". Редво гле встречали оне так сопротивленіе, какъ въ Ростовъ, гдь Филареть (\$ 136) отчание отбивался въ соборъ, пова не были перебиты силвльны. Самов Филарета привезли въ Тушино и назвали патріархомъ; но ов оставался "твердъ въ правой въръ", по словамъ очевидием в за то содержался подъ кранкою стражей. Самые отважные апманы, Сапъта и Лисовскій, бросились даже на укращените Тронцкую давру, славившуюся своимъ богатствояъ.

Но вскоре положение тушинцевь изменилось, по ихъ собственной вине. Они грабили и мучили людей, которые перевоубивали себи и топились, чтобы избавиться отъ нихъ. Особенеотличались поляки, которые выказывали притомъ презрение ввсему русскому и оскверияли святыни. Оттого, всего три изсяца спустя после устройства лагеря, народъ сталъ бить и тоинть тушинцевъ; села и города снова переходили на сторону Шуйсваго; съверские города, болъе удаленные отъ Тушина, нересылались между собой грамотами насчеть того, вакъ бы истребить "воровское" гивздо. Въ самомъ Тушинв завелись смуты. Перебъжавшіе изъ Москвы сивсивые болре хотвли играть первую роль, которой не уступали имъ поляки; а казаки своевольничали и внать не хотвли пикакого начальства. Всякій жиль для себя, н всв забили про самозванца; а польскіе паны даже обзывали его воромъ и грозили ему смертью, такъ что онъ притался отъ инхъ. Марина мучилась все время. н. не зная, вавъ отделаться отъ ложнаго, противнаго мужа, хотя она нивла отъ него сына, "Ивашку", писала уворизны отду, который продаль ее и бросиль на произволь судьбы. Навонець Сапвга съ Лисовскимъ встратили замачательное сопротивление со стороны Тронцкой лавры. Тысячи полторы ратниковъ, которымъ помогали врестьяне, монахи в ихъ служки, отсиживались 16 мфсяцевъ отъ вдесятеро сильнейшаго врага, несмотря на заразу и такое истоиленіе, что люди "обезножван". Поляванъ пришлось снять осаду.

§ 139. Гибель Тушина и цара Василія.—Примівръ Тронцвой лавры отразился далево. Истомленный "ворами" народъ сталъ самъ заботиться объ устроенін порядка. Пошла пересылка между городами и волостями; подымались возстанія противь тушинскаго вора. Собирались даже общія рати, и князь Димитрій Пожарскій разбиль отрядъ тушинцевь подъ Серпуховомъ. А въ Москві метко были подавлены попытки бунтарей уничтожить Illyйскагои москвичи начали биться съ тушинцами. Въ то же время дарь Василій согласился, наконець, на предложеніе швешов виручить его за уступку Корелін и за отступленіе отъ Ливонін. Шведы дали ему отрядъ хорошаго войска, который присоедииняся въ руссвой рати, двинувшейся на Тушино отъ Повгорода. Этою арміей начальствоваль Михаиль Скопинг-Шуйскій (§ 137). одна изъ самыхъ привлекательныхъ личностей въ русской исторін. Скопинъ, которому было тогда всего 24 г., былъ рослый, статный красавецъ, съ привътливыми манерами; иностранцы единодушно хвалили его за учтивость и проницательный умъ, а русскіе любили его, какъ родного, и гордились имъ. Скопинъ уже усиблъ обнаружить блестящія дарованія, какъ полководецъ и государственный человъкъ. Лжедимитрій І приблизилъ его къ себъ. Соединившись со шведами, онъ поразиль тушинцевь и, очистивь путь оть нихъ, съ торжествомъ ветупиль въ Москву. Народъ падалъ передъ нимъ на колени; тамъ и симъ

уже поговаривали отврыто, что ему, а не Василію, слідуеть сидіть на престолів. Василій, устращаемый еще ворожени сталь опасаться Свопина; но всего боліве ненавиділь вингероя брать царя, Димитрій Шуйскій, ничтожный, но завочний человінь, который надівался царствовать послів бещінаго Василія. Черезь нісколько неділь по вступленін Свопив въ Москву, родственникь царя, князь Воротынскій, пригласив его крестить сына: на пиру Скопинь внезацио заболівль и всторі умерь на рукахь любимой жены и матери. Говорять, его отрывила жена Димитрія Шуйскаго, дочь Малюты Скуратова. Народь оплакиваль смерть своей единственной надежды, приглеров-человівка, горючими слевами и увівовівчиль его памят именемь "очистителя государства россійскаго".

Между темъ тушинцамъ былъ напесенъ последній удов польскимъ королемъ, хотя онъ выступилъ противъ ихъ врага Василія. Сигизмундъ не могь смотреть равнодушно на союл Шуйскаго съ заклятымъ врагомъ Польши, Швеціей. Онъ выдвялся еще, пользуясь смутой, овладеть московскимъ престломъ: его послы увъряли, что бояре изъ ненависти въ 11114скому готовы провозгласить даремъ королевича Владислава (\$ 111) кавъ только войска Сигизмунда появатся въ предвлахъ Россіи. Св. гизмундъ перешелъ границу съ большимъ войскомъ, которое веллучшій его полководець, а также умный политикь и мягкій, ображванный человевь, гетмань Жомпыскій. Онь обложиль Сиоденсы жители вотораго объявили, что умругь "за домъ Пресвятой богородицы"; а Жолевескій разбиль рать Василія, предводиму ненавистнымъ ей Лимитріемъ Пічнскимъ. Это рішно участь Тішина. Какъ только здесь узпали, что Сигизмундъ подвигается въ Москвъ, поднялось страшное смятение. Самозваненъ бъжно въ Калугу, въ навозныхъ саняхъ, переодъвшись муживом Маркиа осталась-было, но видя, что тупиницы хотить перелаты Сигизмунду, переодълась гусаромъ и бъжала туда же, съ отрадомъ казаковъ, подъ начальствомъ ен друга, Заруцкаго. На мрогв ее схватили; но она угрожала битвой и вообще вела себя мужественно и гордо, не переставая именоваться царицев всен Руси". Людимъ, совътовавшимъ ей возвратиться въ Польши она отвъчала, что обязана защищать свое царское достоинство Тушинцы, между тьмъ, сами сожгли Тушино и присоединились въ Сигизмунду. Тутъ были и русскіе, съ митрополитомъ фаларетомъ во главъ, какъ пнязья и бояре, такъ и дъяви т такіе люди, вавъ расторонный торговый мужикь, Недька Анароновь. Но они признали Владислава царемъ на условіяхъ. Королевичь обязывался: вёнчаться въ Москвів по старому обычаю и сохранать нерушимо православіє; не давать должностей на Руси польскимъ и литовскимъ панамъ; увеличить права духовенства и бояръ, безъ которыхъ никого не казнить, не перемёнять законовъ и не вводить податей, а также не дозволять престъянскихъ переходовъ и не давать вольности холопамъ; не понижать невинно людей великихъ чиновъ, но и возвышать меньшихъ людей по заслугамъ; "для науки вольно каждому изъ народа московскаго вздить въ другія государства христіанскія".

Такъ, новая бъда шла на паря Василія, который сталь совствы противенъ народу послѣ смерти Скопина, порванией послѣднюю связь между вимъ и родомъ Шуйскихъ. Бишеный, безстрашный Лапуновъ хотвлъ "ссадить" Василія еще при живни Скопнив, воторому онъ предлагалъ корону; но его остановила върность царю зарайскаго воеводы, внязя Димитрів Пожарскаго. Теперь онъ готовъ былъ идти, съ своими рязанцами, на Москву, гдв его единомышленинвомъ быль близвій въ царю человівь, бездарный и трусливый воевода, князь Василій Голицынъ. Москвичи, поднятые братомъ Ляпунова, вдругъ составили сходку всякихъ чиновъ и, вопреки увъщаніямъ Гермогена, низложили Шуйскаго за то, что онъ "не по правдъ, не по выбору всей земли русской съль на престоль и быль несчастень на царствъ (1610). Затъмъ заставили его принять схиму. Во время постриженія, Василія держали за руки, и одивъ бояринъ произносиль за него согласіе, а онъ кричаль: "Не хочу, не хочу!" Правленіе, до выбора новаго царя, было передано биярской думь, съ первымъ бояриномъ, княземъ Мстиславскимъ, во главъ.

§ 140. Иноземщина. Владиславъ и Сигизмундъ. — Дума разослада по городамъ грамоту о томъ, чтобы набрать царя всею землею". Многіе мечтали, конечно, о государъ изъ руссвихъ: такъ увъщевали и Гермогенъ, и Филаретъ, прівхавшій въ Москву посль разгрома Тушина. Имълось въ виду выбрать или Голицына, или же юнаго сына Филарета, Михаила. Но подъ обезсиленной столицей стоила сила вороля и сила царика. Если чернь, съ Ляпуновыми во главъ, еще сочувствовала самозванцу, надъясь, что онъ, опасаясь бояръ, станетъ ласкать ее, то дума и именитые люди, къ воторымъ склонился и Гермогенъ, предпочитали поляковъ, особенно послъ условій тушинцевъ съ королемъ. Но они хотвли воцарить не самого Сигизмунда, который не могь отлучиться изъ Польпи и былъ опасенъ своимъ

могуществомъ, а Владисмова. Они требовали также, чтобы воролевичь подтвердиль всв условія отпа, кром'в возвишени меньшихъ людей и повздовъ за-границу. Стоявщій подъ Москвою Жолевескій попиль, что иначе поляку и нельзи светь и русскомъ престолъ: онъ согласился на условія бояръ п бил впущень въ Москву. Жолквескій приниль оть москвичей пресагу Владиславу и отправиль отъ ихъ вмени посольство къ Сагизмунду съ просъбой прислать королевича и уговорать ез принять православіе, а также отступить оть Смоленска. Чибь удалить изъ Моским опасныхъ лидъ, онъ отправиль послачи Филарета и Голицына. Жолкивскій строго смотриль за цоль ками, заступался за москвичей, вообще обходился со вски такъ справедливо и ласково, что привлекъ къ себъ даже черви н такихъ ненавистинковъ нноземщини, какъ Гермогенъ и .laпуновъ, а наши стрельцы не чаяли въ немъ души. Въ то ак время онъ успёль расправиться съ самозванцемъ, войско кого раго перешло на его сторону. Лжедимитрій II запиль большпрежняго и сталь такъ своевольничать, что свои же убила ст Отъ него остался сынъ, котораго непокорная Марина и не исвидавшій ее Заруцвій провозгласили наслідникоми русскаго RDECTOJA.

Но вдругъ Жолкъвскій убхаль въ королю, подъ Смоленскі захвативъ съ собой бывшаго даря Василія и поручивъ Моски бездарному, чванному и жадному пану Гонсевскому. Тамъ оп убъдился, что его дъло проиграно. Полики выдвинули столь онасный тогда религіозный вопрось, отвлонивь переходъ королевича въ православіе. Оне даже собирались заправлять Русью. а језунты - обращать ее въ католичество. Сигизмундъ, одно им вотораго, по признавію самикъ поляковъ, было ненавиство месввичамъ, объявилъ, что самъ будетъ царемъ. Онъ отправиль московское посольство въ Польшу, ограбленное, Филарета в Голицина-въ принхъ. Загриъ онъ разгромилъ Смоленскъ, св. двльцы котораго сами варывали себя на воздухъ, и устроил торжественный въездъ въ Варшаву, причемъ царь Васили играль унизительную роль, после которой онь, вскоре умерь Гонсъвскому быль послань привазь раздавать земли и должпости поликамъ, в съ москвичами обращаться, какъ съ мателнивами. Главныхъ бояръ обидёли тёмъ, что стали возвышать тушинцевь, людей незнатныхъ, и посадили въ думу Ослы Андронова. Гонсвескій началь распоряжаться, какь въ завосванномъ городъ: часть казны онъ взиль себя, часть отправиль Сигизмунду. Себялюбивая дума признала Сигизмунда царемъ и посылала ему унизительныя письма; именитые люди, съ Мстиславскимъ во главъ, выпрашили у него вогчинъ и разныхъ милостей.

§ 141. Ополченіе Руси. Тронцкіе люди — Но народъ ропталъ и готовился въ мщенію: съ погибелью Тушинсваго Вора, страхъ отпустиль его разумъ, и стало ясно, что передъ нимъ единственный врагь-иноземщина. Этоть духь проявился прежде всего въ двухъ виднихъ лицахъ. "Начальный человъкъ", патріархъ, выдвигался на первый плана среди безвластія. Гермоземь быль истый мосевичь той поры. Въ глазахъ руссияхъ, его односторонность, грубость, подоврительность, доступность навътамъ искупались ненавистью ко всякой иноземщинъ, ко всякому нноверію, да преданностью порядку. Онъ признаваль только повиновение дарю и церкви; онь въ жизни каждаго видълъ одну только задачу - все подъ руку покорять мосновскому царю". Презиран Пјуйскаго лично и грубя ему. онъ защищаль его оть крамолы; ненавидя Владислава, онъ призналь его, вавъ орудіе истребленія воровь и иноземцевь. Но увидевь свою ощибку, Гермогенъ поднялся, какъ стражъ русскихъ, воторому "Господь велель стеречь, чтобы вого-нибудь изъ няхъ сатана не укралъ". Онъ началъ гремёть, что поляви. вакъ и всв иноземцы и "латыняне" — прирожденные враги Руси в православія. Страстный Ляпуновъ, который сначала также горячо стояль за Владислава, жаждаль мести за обмань. Въ одно время полетвли по Руси устидательных грамоты — изъ Москвы отъ Гермогена и изъ Разане отъ Лапунова. Онв взынали въ "чистотъ душевной и братству"; онъ требовали, чтобы вся русская земля соединилась и шли къ Москвъ выручать православіе и избирать себ'я царя. По городамъ и селамъ звонили въ колокола, собирали народъ, списывали грамоты и разсылали ихъ дальше. Тамъ и сямъ повазывались виденія, призывавшія въ пованнію, въ очищенію земли русской. Народъ налагаль на себя посты. Всякій несь пожертвованія, а способине носить оружіе снаряжались, какъ ни попало, и шли къ Моский полвами земсинхъ людей. Такъ составилось, весной 1611 г., первое русское ополчение (до 100.000). Національное чувство проснулось даже въ вазакахъ, съ ехъ Заруциивъ. Не зная, куда деваться по смерти самозванца, они приставали къ ополчению, руководимому Липуновымъ.

Кавъ только подошло ополчение, люди котораго тайкомъ

пробирались въ столицу, и въ томъ числъ Пожарсвій, косвини возстали. Но такъ какъ они были безоружны в зестройны, то поляви избели ихъ до 7.000; раненый Пожарсвій съ трудомъ укрылся въ Тронцвой лаврів. Однако, саущенные бодростью москвичей, поляки выжгли часть столици: запериясь въ Кремив и Китай-городъ: ихъ не было и 5.000 Отсюда они грабили городъ и обогащались до того, что стреми жемчугомъ, вибсто дроби; въ то же время бражничали и пранили русскихъ пленниковъ, въ особенности же обижали жевщинъ. Больше всёхъ приняль страданій упорими Гермогевь. Поляви и ихъ друзья, бояре, требовали, чтобы онъ привазал ополченію разойтись; но патріархъ въ глаза провлиналь якь в благословдяль ополченцевь. Несчастнаго заточили въ подвлу Чудова монастыря, мучили и, навонецъ, уморили голодовъ Подъ ствиами Мосевы русскимъ патріотамъ также не състливилось. Они учредили временное правительство: такк какъ ополчение состояло изъ земщины и казаковъ, то въ превители были избраны Ляпуновь-венскій человінь и Заручки съ Трубенкимъ - вожди назавовъ. Даровитый и прямой Лаптновъ сталъ играть первую роль; а это не нравилось его томрищамъ, воторые, кавъ бояре, считали себя выше его; въ осбенности негодоваль пылкій Заруцкій, честолюбіе котораго разгаралось отъ близости въ Марине. Ляпуновъ въ глазахъ всем быль бантельнымъ, искуснымъ "воеводой всего войска", коториі "сваваль, какъ девъ, по полвамъ". Онъ правиль безпрастраство, необывновенно строго, и не обращаль вниманія в бояръ, которыхъ заставлялъ долго ждать себя передъ избой. Особенно допекаль онь своевольных вазаковь: жестоко накавываль ихъ за разбои, топнив целими десятками и попреваль службой въ Тушинв. Гонсвескій подослаль казакамъ ложнописьмо Лапунова, въ воторомъ тотъ будто-бы требовалъ, чтобы ихъ вездв топили, вакъ разбойниковъ. Казаки повърили и убиле Ляпунова, а съ нимъ и много земскихъ людей и дворянъ. Затачъ они стали грабить и бить народъ вокругъ Москвы, а Зарудый провозгласилъ царемъ Маринина "Ивашку" (§ 138). Теперь вазавя стали въ глазахъ русскихъ такими же "ворами", какъ полявл. и вогда Русь вновь ополчилась, то уже разомъ и противъ тахъ. и противъ другихъ. Нелядно было и двлеко отъ Москвы. Швели. ставшіе нашими врагами, когда Владиславь быль объявлень царемъ, овладели Новгородомъ; неугомонный Лисовскій чуть яг взяль Искова. Такъ окончилось неудачей первое ополчение.

По уже подпималось другое, болже счастливое ополчение, по призыву чернецовъ. Тронцко-Сергіевская мора списвала тогда всероссійскую славу, благодаря своему архимандриту Діонисію. Сынъ зажиточнаго мъщанина, Діонисій увлевся чтеніемъ священныхъ вингъ, и когда внезапно умерда его молодая жена, постригся. Красавецъ, веселый, краснорвчивый и достаточный человыкь, Діонисій пожертвоваль всьмь для своего призванія и сталь образцовымъ монахомъ. Понимая монашество, какъ служение ближнему, онъ отлучался изъ монастыря для добрыхъ дъль и часто навъщаль Москву, гле подружился съ Гермогеномъ. Все время осады Москвы тушинцами Діонисій провель съ своимъ другомъ, поддерживая его въ патріотическомъ подвигв. Затвив его сдвлали архимандритомъ Троицкой лавры, вогда подъ Москвой все обратилось въ какой-то адъ, наполвенный трупами и голодающими, которые бродили, какъ твин. Одна лавра, отбившая набъги Сапъти и Лисовскаго, стояда твердыней, въ которой было много здоровыхъ и сильныхъ людей, много звивсовъ и казны. "Что у насъ ни есть клиба ржаного и пшеницы и квасовъ въ погребъ-все отдадимъ раненымъ людямъ, а сами будемъ всть хлюбъ овсяной; и безъ ввасу, съ одной водой, не умремъ!" сказалъ Діонисій и подинаъ всю свою обитель на ноги. Монахи, подвергая свою жизнь опасности, разъезжали далеко по окрестностямъ, подбирали умирающихъ, строили въ лавръ больницы, богадъльни и транезныя. Впереди всёхъ всюду поспёваль одушевленный и вроткій Діонисій. Онъ, сверкъ того, різнился взять на себя всероссійскую роль, когда умолкъ голосъ его друга и главы народа въ безгосударное время, Гермогена. Въ его кельв "борзоинсцы" начали писать увъщательныя и ободрительныя грамоты въ духъ натріарха, а монастырскіе служки скакали съ ними во всв концы Россіи. На грамотахъ значилось, подля имени Діонисія, имя его върнаго сподвижника. Аврасмія Палицына. Этогь деловой человень быль добавлениемь идеалиста Діописія, своего друга и учителя. Знатный малоросъ, Палицынъ потерялъ свое богатство при Оедоръ I за связи съ Шуйсвими и попалъ въ монахи. При царв Василіи опъ сталь келаремъ Троицкой лавры, т.-е. ея хозянвомъ и ходатаемъ во дворцв. Во время осады Палицынъ находился при Шуйскомъ, потомъ сопровождаль посольство въ Смоленскъ. Изворотливый, враснор вчивый и начитанный дівлець, онъ вездів успіваль и всёхь одушевляль своею бодростью и мужествомъ. Теперь Палицынь быль правою рукой Діонисія, невамінимыми заправилой текущихи діять. Опи заслужили память вы потомствій и описаніемы событій

смутнато времени.

§ 142. Очищеніе Руси. Мининъ и Пожарскій. — Всявдъ за смертью Ляпунова, одна изъ тронцинхъ грамотъ попала въ Нижній-Новгорода. Здівсь еще при Піуйскомъ стояли противъ воровъ: сюда часто навзжалъ Пожарскій изъ своей вогчины, лежавшей пенодалену. Когда читали грамоту въ соборъ, нижегородцы рыдали и завручинились. Вдругь выступиль изъ толны оденъ посадскій и сказаль: "Будеть намъ похотьть помочи московскому государству, ино намъ не ножальть животовъ своихъ. да не пожальть и дворы свои продавать, и жены и дъти закладывать". То быль выборный земскій староста, мясной торговець, Кузьма Минина, по прозванью Сухорука. Толна отвливнулась на призывъ своего старосты. Тогда Кузьма предложилъ выбрать вачальника ополченія или ратнаго діла и указаль на князя Лимитрія Пожарскаю. Родъ Пожарскихъ шель отъ Рюривовичей, но "захудаль". Киязь Димитрій также занималь спачала одинъ изъ невидныхъ военныхъ постовъ и недавно сталъ воеводой зарайскимъ. Это быль человъвъ сповойный, медлительный, свромный и тавой добрявъ, что прощаль даже посягателямъ на его жизнь. Онъ не отличадся дарованіями и не зналъчестолюбія; по зато его ничамъ нельзя было запугать или сбить съ пути. Его правиломъ было: "будеть на Москвъ царь-Василій, ему и служити; а будеть хто иной, и тому также служити". Онъ прямиль Шуйскому, не согласился съ Ляпуновымъвозвести на престолъ Скопина и боролся съ Тущинскимъ Воромъ (§ 139), за что едва не быль убить собственными войсками. Пожарскій педавно возвратился отъ Троицы въ свою вотчину для излеченія отъ ранъ и еще не совсёмъ оправился. Но онъ согласился на просьбу согражданъ, только потребовалъ, чтобы Кузьма былъ избранъ для сбора денегъ и для раздачи ихъ ратнивамъ. Опасаясь, чтобы вижегороды не отстали отъ дала, когда остынеть первый пыль, Мининъ заставяль ихъ составить приговоръ. въ которомъ они обязывались повиноваться ему и Пожарскому; и затемъ сталъ действовать строго и решительно. Онъ потребоваль отъ каждаго 1/2 имущества на содержание ратнивовъ: вто не давалъ, у того онъ бралъ силой, а самого утайщива, вивств съ семьей, продаваль въ кабалу. Впрочемъ, вообще давали, и даже больше, чемъ следовало. Между темъ, Пожарсвій разсылаль воззванія, подписывансь на нихъ в за себя,

в за безграмотнаго Минина. За осень и зиму собрадось много денегь и ратниковъ.

Весной 1612 г. двинулось въ Москвъ второе ополчение, сытое, вонное и оружное. Но тяжело шло оно, делая запасы, поджидая ратнивовъ издалева. Въ Ярославив совсвиъ пріостановились. Здесь Пожарскій созваль соборь выборных оть разныхъ городовъ, во славъ котораго сталъ владыка ростовскій. Здівсь же услышали о новыхъ врагахъ: шведы требовали, чтобы выбрали въ цари ихъ королевича, и собрались идти на Москву. Ходкавичь шель во столица сь сважимо войскомо и сь запасами для полявовъ, осажденныхъ въ Кремлъ. А вазави образовали что-то въ роде тушинскаго дагеря: они признали третьмо самозванца, въ Цсковъ, и принялись постарому грабить своихъ же; злодви даже чуть не погубили Пожарскаго, подославъ въ Ярославль тайныхъ убійцъ. Но изъ Троицвой лавры все приходили грамоты, убъждавшія ополченцевъ співтить, чтобы опередить Ходийвича. Самъ Авраамій явился въ Ярославль и уже не отставаль отъ ополчения. Навонецъ, подощан въ Москвъ. Пожарскій сталь подъ нею, отдъльно отъ вазавовъ Трубецвого, этихъ босыхъ оборванцевъ, воторые много грабили, но все пропивали и проигрывали. Казави тотчась же завели ссоры съ ополченцами, требул жалованья и подсмвиваясь надъ "богатыми дворянами". А тамъ временемъ подошель Ходквичъ. Тогда только, тронутые грамотами Діонисія и ръчами да денежными объщавіями Авраамія, казави соединились съ ополченцами, - и Ходивнить быль отброшень отъ Москвы, послі двухъ жарвихъ схватовъ, причемъ честь рівшетельнаго удара принадлежала Минину, племянникъ котораго быль убить на его глазахъ. Общая защита и побъда окончательно примирили земскихъ людей съ казаками, твиъ болве, что Пожарскій, челов'якъ мягвій и скромный, самъ уступиль первое мъсто Трубецкому, который быль старше его званіемъ. Русскіе умилились: они обрёли способность въ братству и всепроценію. Казаки даже первые пошли на приступъ въ Кремлю. Поляви не могли долго сопротивляться: они были голодии, вли ремии, трупы и даже другь друга. Зная вровожадность казавовъ, они вступили въ переговоры съ однимъ Пожарскимъ; и тотъ объщаль сохранить имъ жизнь. Поляки сначала выпустили изъ Кремля забранныхъ ими бояръ и боярынь, въ томъ числе Ивана Романова съ его племяннивомъ, Михаиломъ Оедоровичемъ. Казави бросились-было терзать ихъ, но были остановлены ополченцами, которые окружили несчастныхъ и бережно отвели въ свой станъ. Такъ же спасены были поляки, сдавшіеся Пожарскому: они быля разосланы по городамъ. гд'в ихъ хорошо содержали. Русскіе ликовали: Москва была освобождена; исчезли

всв враги-и поляки, и "воры".

§ 143. Избраніе Михаила Ведоровича Романова. — Послів восьми леть неслыханной смуты, русскій народь должень быль начать съ того, до чего дошель передъ ней: нужно было возстановлить единство Руси и самодержавіе. Такъ какъ прямая ливія Рюриковичей вымерла, то приходилось повторить опыть, бывшій вы началів нашей исторін-призвать кого-нибудь для государственнаго наряда. Гусскимъ не было нужды снова приглашать чужихъ изъ-за моря, вакъ двлали поляки незадолго передъ темъ (\$ 111): у нихъ самодержавје уже установилось такъ прочно, что смуга была случайнымъ явленіемъ; опи знали, что кого изъ своихъ ни посади на престоль, она прекратится. При твердости государственнаго преданія, русскіе сознавали, что каждый няь нихъ, такъ сказать, рожденный правитель и не испортить дела, притомъ сравпительно дегнаго, установившагося. Воть почему, очистивь вемлюотъ враговъ, они прежде всего запялясь избраніемъ себ'в цари изъ своижь.

Дело облегчалось темъ, что народъ быль подготовлень въ нему исторіей: издавна существовали земскіе соборы, воторыхъ было особенно много недавно, при Грозномъ. Русь быстро была изв'ящена грамотами, - и выборные от встьго сословій, не исилючая престыянь, сыбхались въ Москву, всего перезъ три месяца после изгнанія поляковь изь Кремля./ Первие дни соборъ представляль картину только-что кончиниейся смуты. Было много споровъ, кривовъ. Не обощнось в бевъ возней притизателей на престоль, безь подкуповь и подсыловь. Но ни одна сторона не браза верхъ явно: лишь робко произносились тамъ и сямъ имена Голицына, Шуйсваго, Трубецваго, Пожарскаго. Вдругъ выступиль одинь дворянинь съ грамоткой, гдв говорилось о ближайшемъ родствв Романовыхъ съ прежними царями. То же сделаль однив доиской атаманъ. Одинавій голось двухъ ратей смутнаго времени, ополченія и вазачества, свлонилъ соборъ въ избранию 16-гилетияго Михаила Оедоровича (§ 133). Но русскіе стали крайне осторожны послі жестокихъ испытаній: имъ хотвлось наиболже прочно подвести новую основу подъ свое многовъковое государственное строеніе. Решили подождать многихъ еще не прибывшихъ соборянъ, а попуда разослать надежных людей по городамы и увядамы, чтобы вывыдать мижніе всей земли обы избранникы. Посланные принесли высть о всеобщей радости. Тогда еще разы спросили соборы—и всё подтвердили инсьменно начальный выборы. Разанскій владыка, келары Авраамій и боярины Морозовы спросили еще москвичей сы Лобнаго мыста: вого похотить вы цари? Толиа грлиула: "Миханла Өедоровича Романова!" (февраль 1613).

Въ тв времена вибшнее положение человъва значило больше жего въ глазахъ народа. Но опасно было взать кого-нибудь изъ родовитыхъ вняжескихъ фамилій: недавній опыть показаль, что другія подобныя же семьи будуть завидовать и строить ковии. La среди нихъ и не было выдающейся личности, врод'я Свопипа. Въ такихъ случанхъ, винмание народа останавливается на менфе громенхъ, но известныхъ ему семьяхъ высшаго сословія. Таковы были Романовы, люди скромные, не блиставшие ни богатствомъ. вы безповойною геніальностью, но зато не запятнянные столь обычною въ старой знати дурною славой и знавомые всей Руси, вакъ сотрудники въ строенів си государственнаго хозийства. То быль маститый родь. Предви его, Кошвины (§ 129), од ин только изъ древнихъ бонръ управли у престола при наил мей въ московскому двору внижескихъ семей, Рюриковичей в Гедиминовичей. Они были заправилами, думцами и даже льо бимдами у обонкъ Василіевъ (§ 95) и у Ивана III. Еще ближе стали они къ престолу при Грозпомъ и Оедоръ I. Ромавови вошля въ вымиравшую царскую семью черезъ царицу А настасію (§ 122), которая доводилась двоюродною бабвой М нханду Оедоровичу: при избраніц последняго, старый парскій родъ какъ бы переходилъ только въ побочную, женскую линію. Была и правственная связь между Романовыми и народомъ. Измученный угнетенісмъ и смутой, народъ представляль себъ Романовыхъ въ привлекательномъ видъ, какъ олицетворение своить страданій. Онъ зваль, сколько претерп'яли они при Голиовь, и видыль, какъ страдаль Филареть въ польскомъ плвич (9 140), а его жена-въ монастыръ, въ разлукъ съ ребенкомъ, воприй чуть не погибъ подъ ножами полявовъ. Въ воображены варода носились вроткіе образы Анастасін, смирявшей зв'врстіе порывы Грознаго, в Нивиты Романовича (§ 129), печало ване котораго за несчастныхъ персдъ Пваномъ IV даже воспри въ прсняхъ.

Послѣ избранія отправили за новымъ царемъ знатное посольство съ грамотой земскаго собора. Михаилъ пребывалъ тогда, съ своей матерью, иновиней Мароой, въ Костромь, в монастырь, куда онъ скрыдся посль освобожденія ваз Креки Какъ ни спромно жилъ онъ здесь, но въ опрестностяль, себенно въ селв Романовыхъ, Домнинв, знали о его ивстопребаванін. Слухи привели сюда и шайку поляковъ, которая в твла умертвить Миханда, прослышавь объ его избрани в царство. Злоден не знали, где именно находится ихъ жерги н требовали отъ попавшагося имъ домнинскаго врестывана Ивана Сусанина, чтобы онъ повазаль има дорогу. Тоть отвезался и быль за это замучень до смерти. Это было лучши отвътомъ на сомнънія Марем, которая сначала не хотьла ввать своего сына, упреван русскихъ, передъ лицомъ соборано посольства, въ томъ, что они "измалодутествовались", изманал своимъ царямъ-Борису, Лжедимитрію в Шуйсвому. Но посольство объяснило ей, что то были не цари, а самозвании ея же сынь-настоящій царь: онь-избранникь всей Ітсі такъ вавъ русскіе люди "навазались и пришли въ соединене" Тогда Миханлъ съ матерью согласились. Но они долго ъхад. посылая по пути срамоты въ Мосеву, въ которыхъ требовы поставить имъ золотую палату, собрать побольше запасовь в дворців и возвратить дворцовыя села, а боярамъ собраться встрітить царя. На уведомленіе, что еще мало собрано и кам бъдна, они отвъчали новымъ требованіемъ, причемъ Михаль писаль: "учинились мы царемъ по вашему прошенью, а ш своимъ хотвивемъ". Наконецъ, все было исполнено, -- и въ ил произошло вънчаніе Михаила на царство.

§ 144. Истребленіе "воровь". — Оставалось въ живихъет ністольно дінтелей смутнаго времени. Въ Мосввів проживля Мининъ и Пожарсвій. Мининъ быль возведенъ Миханловъ в званіе думнаго дворянина; но онъ умерь черезъ три гола. оствивъ сына, съ воторымъ превратился этотъ доблестный роп посадсваго человівка. Пожарскій пережилъ своего товарища в 25 літь; но незавидна была его участь. Хотя ему пожаловля бонрство, однаво онъ не быль въ почеть: ему были дани иленьвія вотчины, и на службів онъ занималь не важныя місто Вітроятно, причиной тому были его свромность да неблестищія сиссобности, которыя ослаблялись еще "чернымъ недугомъ" (мелатколіей). Въ польсвомъ плівну томился царсвій отецъ, Филоремъ Никимича. До сихъ поръ вся жизнь этого образованням (зналь даже полатыни), віжливаго и ласковаго человівка, вогито перваго щеголя и красавца на Москвів, была страданість

Въ польскомъ плану онъ твердо отстанвалъ пользу Россін в ободряль своихь товарищей даже "принять смерть за отечество". Филареть осуждаль русскихъ за избраніе его сына. Лівть шесть спустя, онъ быль вымёнень на пленныхъ поляковь, сталь патріархомъ, и болве, чемъ сынъ, управляль Россіей въ теченіе 14 льть, до самой своей смерти. На краю Руси укрывались Марина, съ своимъ Ивашкой, и Заручний (§ 141). Они держались сначала въ Коломив, откуда подсылали убійцъ, чтобы уничтожить Пожарскаго; потомъ бъжали на югь отъ преследованій царскаго отряда. Бёглецы укрёпились въ Астрахани. Къ нимъ стевались всв худшіе сови смутнаго времени; но главную ихъ силу составляли червасы, которые, ненавида ведикорусовъ, слышать не хотели о северномъ цара. Кромф того, Марина вошла въ сношенія съ персидскимъ шахомъ, съ погайскими татарами и турвами, и разослада предъстительныя письма въ волжскимъ н донскимъ казавамъ. Между темъ, явилось царское войско, и астраханцы приняли его съ радостью. Марина съ Заруцкимъ бросались въ разныя стороны, ища спасенія — спачада вверхъ по Волга, потомъ въ море; навонецъ, они очутились на одномъ островъ р. Янка, прикрытые густымъ лесомъ. Туть ихъ схватили. Зарудваго запитали и посадили на волъ; 4-автияго Ивашку удавили; а самое Марину бросили въ тюрьму, гдв она и умерла съ тоски. Въ памати народа "Маринка" осталась кровожадною въдьмой; пъспи называють ее "безбожницей и еретипей".

Долгое дарствованіе Миханла (32 г.) было посвящено борьбъ съ вредными последствіями смутнаго времени — искорененію внутреннихъ безпорядковъ и войнъ съ Польшей. Въ то самое время, когда повончили съ последними тушинскими вождими, пришлось усмирать "воровъ" или казакова, какъ назывались тогда глайки разбойнивовъ, состоявшія не столько изъ дійствительныхъ казаковъ, сколько изъ бъглыхъ боярскихъ холоновъ, а частью изъ стрельцовъ. Этихъ кровожадныхъ шаекъ, осквернившихъ даже церкви, было множество: и изкоторыя изъ нихъ доходили до 10.000. Казави были "грубиве" Литвы и ивицевъ, по словамъ очевидцевъ. Они не давале правительству собирать подати и, наконедъ, стали стекаться въ Москвъ, чтобы осадить самого царя. Но парское войско истребило ихъ, въ теченіє трехъ літь. Тогда же избавились оть Лисовскаго (§ 138), который оставался на Руси, какъ кровавое напоминание объ ужасной порв. Онъ прославился тогда по всей Европь быстротой и внезапностью своихъ набъговъ. Какъ злой духъ восыса Лисовскій по русской землів, словно выростан изъ ней такъ гай его не ожидали. Подъ лисовчиками, состоявшими изъ лиовцевъ, поляковъ и русскихъ воровъ, падали лошади; но они вересаживались на свіжихъ воней и мчались дальше, появляю сегодня подъ Смоленскомъ и Орломъ, завтра — подъ Суздалей и Рязанью. Пожарскій долго гонялся за инми. пова устаность не свалила его въ постель. Только случай избавиль Росско от лихого найздника: Лисовскій однажды упаль съ лошали и умерь

отъ ушиба.

\$ 145. Польскія войны. — Інсовчиви были какъ бы перемвымъ отрядомъ поляковъ, которые еще долго видели въ своек: Владиславв московскаго царя. Черезъ три года по вопарени Миханла, гетманъ Хооквоичъ вступнаъ въ наши предъли о королевичемъ. Борьба съ Польшей была крайне тажела ш Россін, истощенной смутами. Денегь въ вазнъ не было, а чревычайные налоги трудно было собирать съ обнищалаго нарош Служивые разбъгались или же старались поскоръе веричил домой, чтобы поправлять разстроенное смутами хозяйство. Вооружение было самое жалкое. Крвности состояли изъ полуразрушенныхъ башенъ и бойницъ, изъ осыпавшихся валовъ и едва замётныхъ рвовъ. Оттого были посланы на Западъ висстранцы, прижившіеся въ Москва, закупать орудія, ружы сабли и порохъ; призывали за большое жалованье чужезетцевъ, умъющихъ лить ядра, укръплять города, стрълять по пушекъ; нанималн и всякихъ европейскихъ солдатъ, тодько в католивовъ, и съ условіемъ оставлять Россіи свое опужіе в астечения срова найма. Старались преобразовать и собствении армію. Поручили наемнымъ иноземдамъ обучать ее иностратному строю, чего нивогда не было. Обратили особенное выманіе на стравльновь, напоминавшихъ иностранное войско, странсь образовать изъ нихъ идро постоянной армін. Сюда вабт раля охочихь людей, умеющихь стрелять; имь давали хороше содержание и много льготь, въ томъ числъ свободу отъ общиг суда и право выбирать себв начальника или "голову". Навненъ, царь не разъ созывалъ земскій соборъ, т.-е. взываль в отчизнолюбію всіха сословій. Тяжесть борьбы съ Польшей объ ясняется еще невыгоднымъ положеніемъ нашей нностранцов релитики. У Миханла не было инкакихъ союзниковъ, кромъ прокъ Но они обыкновенно опаздывали съ своими напаления на поливовь; втому же нхъ нужно было вечно задаривать сболями, да и то они легко обращались изъ союзниковъ во враговъ, такъ вакъ донскіе казави начали нападать тогда на ихъ азовскія владенія. У Польши же было много союзниковъ: помимо малороссійскихъ казаковъ и крымцевъ, ей помогала Австрія, какъ глава католицизма, который началъ тогда Тридцати-летнюю войну съ протестантами (\* 109).

Миханау пришлось выдержать двв войны съ Польшей, и объ неудачныя. Въ первый разъ Ходиввичъ съ Владиславомъ легко дошли до Тушина, куда прибыли и чербасы съ своимъ гетмвномъ, Конашевичемъ-Сагайначнымъ, воспётымъ въ укранесвихъ пфсияхъ. Но на Руси повторились сцены временъ второго ополченія: прислушиваясь къ грамотамъ Михаила, купцы отдавали последнюю вопейву: служилые стремились въ Москве спасать царя. Врагь быль отгеснень оть столицы, после неудачнаго жестоваго приступа. Это заставило поляковь согласиться на миръ, котя и крайне тяжелый для Россін: ей только возвратили пленниковъ, въ томъ числе Филарета; она же уступала Польше земли Смоленскую, Черниговскую и Спосрскую; и даже Владиславъ не отвазался отъ титула московскаго паря. Россія должна была смыть этоть позоръ новою вровью, темъ болве, что поляви все еще не хотвли именовать Михаила паремъ въ своихъ грамотахъ и даже грозили выпустить на Русь новаго самозванда. Леть 15 спустя, когда Польша замутилась но смерти Сисизмунда (§ 111), русскіе вторенулись въ ем преділы. У нихъ была уже порядочная армія. Ими предводительствоваль уже полководецъ новаго типа. То быль даровитый, знавомый съ европейскими обычания, извистный своими заслугами и внавтій себв цвич бояринъ Шеши»; онъ подсививался надъ боярами, умъвшими только "сидъть за печами", и держалъ себя гордо даже въ присутствии царя. Но этотъ походъ сгубилъ высовом врнаго воеводу. Шеннъ отлично повелъ осаду Смоленска, вавъ вдругъ узнали о нашествін крымцевъ, подпятыхъ полявами. Ратники бросились домой защищать свои семьи отъ татаръ, а тугъ подошелъ Владиславъ. Шеннъ сладса на условін бросить обозъ в пушки и преклонить знамена передъ шатромъ вороля. Враги его зашевелились-и несчастному отрубили голову, вакъ изменнику; а его сынъ умеръ на дороге въ ссылку. Затемъ последоваль миръ (1634) на р. Поляновко (бливъ Вязьмы), по которому прежнія завоеванія остались за поляками. и имъ била уплачена контрибуція; но зато Владиславъ отказался отъ московскаго престола и призналъ паремъ Михаила. Ссоры между Россіей и Польшей не прекращались в см того, но онв ограничивались мелкими непріятностями: так, время поляви выставляли шлихтича Луба Марининым (

кой (\$ 141) и величали его паревичемъ.

§ 146. Швеція. Австрія. Азовское сидъніе. — Въ односъ польскими войнами ила борьба съ Швеціей, такж щанная эпохою смуть. Тогда Новгородъ поворнаса (§ 141), которые требовали даже назначить ихъ воромосконскимъ царемъ. Когда выбрали Михаила, они вы 🚾 противъ Россін. Швеція была тогда главой протестанти сильнъйшею державой въ Евроий. Ею правиль геніальных воводенъ, Густавъ Авольфъ (Н. И. § 39), который свинг въ Россію и гналь наши войска, опустошая все на пути. Но Искова овазалъ непреодолимое сопротивление: 🥌 городскіе повольники, выб'ягая изъ л'всовъ, жестово мети в дамъ за порабощение. Въ то же время подготовляласы 🛫 цати-лътияя война, и Польша собиралась напасть на 📘 🤻 Все это заставило Густава Адольфа согласиться на сел'в Столбоов, подав Ладоги (1617). Шведи больш опасались появленія русскихъ на морів. Густавъ Адольфъ 🚜 что не дастъ имъ перейти "черезъ этотъ руческъ" Прид свій заливъ), и получиль по Столбовскому миру примура полоси (Ивангородъ, Ямъ, Конорье, Корелу). Русскіе чогля шаться только темъ, что пріобрели друзей на севере вий шись за протестантизмъ въ Тридцати-латией война, Ive Адольфъ долженъ быль бороться съ ватолическою Польш дорожиль союзомь съ Москвой. Такъ, случайно им въ пе разъ были нъвоторое время въ дружбе съ нашимъ выч врагомъ, Швеціей.

Также случайно и временно находились мы тогда вы нутыхъ отношеніяхъ съ нашей вічной союзницей, лост у которой были общіе съ нами враги—поляки и турки. глава католичества, Австрія принуждена была вступи союзъ съ Польшей и ділала намъ дипломатическій нег ности, особенно взявшись посредничать между нами и ками. Такое поведеніе Австріи вызвало столь же неестеств отношенія между Москвой и турками. Чтобы вредить ей хаилъ старался льстить Портіє: отгого остался безплоблистательный подвигь русскихъ на южной окранив. Оонскіе казаки поставили цілью своей жизни борьбу съ момъ, въ лиці турокъ, точно также, какъ ихъ дивировск

аже на маленьких лодкахъ въ море и истребляди мусульжие на маленьких лодкахъ въ море и истребляди мусульжискія суда. Наконецъ, съ помощью черкасъ и астраханскихъ татаръ, донцы овладёли важною крепостью, Азонома. Знан, что имъ не удержаться здёсь (ихъ было менёе 5.000), они посладисказать Миханлу, что отдають ему крепость. Между тёмъ, 200.000 турокъ и крымцевъ, съ сотней пушевъ, осадили Азовъ. Оволо полугода длилась осада. Мусульмане почти разрушили стены Азова и 24 раза бросались на приступъ; по были отбиты. Казаки молодецки "отсидёлись" въ Азове. Но Миханлъ, посовтовавинсь съ земскимъ соборомъ, увидёлъ истощеніе своей страны и послалъ соболей султапу и хану, а казакамъ велёлъ покинуть Азовъ. Обиженные донцы чуть-было не уполи на Яикъ. Подинъ донцовъ доставилъ Руси только славу и былъ восиётъ пародомъ, подъ именемъ "Азовскаго сидёнія".

🖠 147. Далекій Западъ. Иностранцы въ Москвъ. — Црн Миханав возстановились сношения съ дамжими Западоми, прерванным татарициной. Тогда и мы искали Запада, и Западъ неваль насъ. Московские послы появились въ самыхъ отдаленнихъ крияхъ Европы; и они удивлили уже не своимъ восточвысовомъріемъ, а своимъ длинопольемъ и грубымъ высовомъріемъ, а своимъ дучтивствоиъ" и свромностью. Въ самомъ началв царствованія, во время войны съ Швеціей, русскіе просили помощи у морскихъ **Рржавъ** — Франціи, Англіи и Голландіи. Представители Англіи тичась же явились въ Москву съ предложениемъ дружескихъ устугь въ дълв примиренія съ Густавомъ Адольфомъ. Глава нав, англійскій купець Джона Мерика, уже прежде посфиавчий Россію для торга, просиль у царя, за ихъ услуги, безпошлинией торговли въ его государстви и свободнаго провада въ Персію. Миханат разр'вшиль англичанамъ только безпошинитю торговаю, да и на это роптали наши купцы, которые не были въ силвуъ соперничать съ богатыми и ловвими инопринцами. Англичане сдержали свое слово, выступивши напин ващитинками въ переговорахъ со пведами. А потомъ, во время польской войны, ихъ король, Яковъ I (Н. И. § 68), лаже далъ Миханлу значительную сумму денегь: это былъ нашъ прими иностранный мемь, воторый всворь быль уплочень. За 🗝 мигличане снова просили свободнаго пути въ Персію. Но чарь вторично отказаль имъ, также вакъ и голландцамъ, датчанамъ, французамъ и голштипцамъ, которые добивались того же.

поляковь; и хотя союза не состоялось, однако Москва впервые увидела въ своихъ ствиахъ французскаго посланника. Тогда же появился у насъ первый шведскій "резиденть" (постоянный представитель), такъ какъ нослъ Столбовскаго мира шведы жили въ большой дружбѣ съ нами. А съ Даніей едва не завелись родственныя связи: Михаиль, зазвавши въ Москву ся воролевича, употребляль всевозможныя средства, чтобы женить его на своей дочери. Филареть хогьль-было женить самого Михаила на датской или шведской принцессъ; но Мареа воспрепатствовала этому. Зато инчто не ившало призыву иностранных ремесленииков и солдать. Миханлъ усердно нанималь войска заграницей (§ 145). Въ то же время въ Россін прожинало довольно много иностранцевъ-тружениковъ, которые устраивали у насъ заводы - желъзные, иыные, степляные в другіе, причемъ обязывались начего не сврывать изъ своихъ ремеслъ и обучать имъ русскихъ. Подгъ самого царя было много сведущихъ иностранцевъ - лекарей. аптекарей, алхимиковъ, органцивовъ. Миханяъ особенно не жальть денегь для "географусовь", лишь бы они были "шучены астрологіи и небеснаго вруга и землемфрію и пишь подобнымъ мудростямъ". Опъ чувствовалъ также пристрасие въ часовщинамъ: за объдомъ подлъ него всегда стояло дви часовъ.

§ 148. Двоевластіе. Филареть.—Внутреннее управленіе того времени представляло небывалое на Руси явленіе, сиязанное со правомъ перваго царя новой династіп. Михаилъ Оедоровичь весьма тихій и неспособный по природів, былъ воспитань от шельникомъ, благодаря своей набожной и суровой матери, во торой онъ подчинялся, какъ ребенокъ. Онъ все сиділь дома а если и выбыжалъ, то только въ церковь да въ монастири. Умственныя занятія были недоступны Михаилу: онъ едрумівль читать. Оттого имъ овладівала "кручина" (меланхоля) За него правили другіе; и спачала замізчалось многовлястісте вакъ бы печальный отголосокъ смуты. Дівла попали въ руки бояръ Салтыховыть, большихъ друзей Маром. Люди алме, ве

<sup>1)</sup> Прилагаемое изображение снато съ гравюры при сочинени Олеврия (1617)котория послужня образцовъ для исъх портретовъ Миханда Ослоровича. Забемервий иль Ромавових представлена въ полномъ царскомъ облачения, со свинет
ромъ въ рукй и въ шанкъ-коронъ, оторочений изъомъ. Вокрусъ портрета латия
ская надинсь: "Царь Миханлъ Осторовичь, пеликій килзь посьовский, 42-хъ дътъ
Вину: "Царь Миханлъ Осторовичь, милостивъе которато не было ввям, почекопъ и долженъ быть хранимъ".

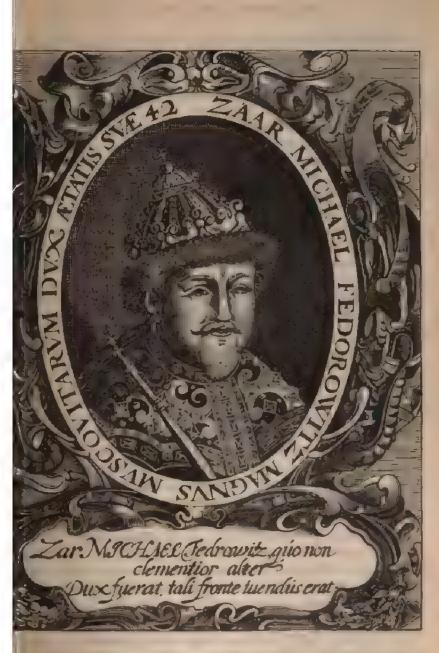

Михаилъ Осторовичъ Романовъ.

въжественные и корыстолюбивые, они приносили много вреда и народу, и самому царю. Но вліяніе матери исчезло, какътолько возвратился изъ пліна отець, филиремя Никитичь, который тотчась же ваняль патріаршій престоль, опустівшій съкончины Гермогена (§ 141).

Незначительный съ виду, среднято роста и такой же полноты, Филареть быль недюживная личность. Онъ отличался больщимъ здравымъ смысломъ, опытностью, знаніемъ людей, въ особенности же сильною волей. Безпорыстный, справедливый, онъ умълъ цънить полезнихъ дъятелей: это былъ единственный защитникъ Шенна. Но старикъ былъ крайне строгъ къ своекорыстнымъ, въ особенности же въ сильнымъ людямъ и честолюбцамъ, воторые навывали его «опальчивымъ, минтельнымъ и такимъ владетельнымъ, что его боится самъ царь". Случайно попавши въ монахи (§ 133), Филареть не быль гораздъ въ божественномъ: онъ дучте зналъ и дюбилъ земскіл дълв. Пользуясь поворностью мягнаго сына, онъ тотчась захватиль власть вы свои руки: грамоты писались оть имени Михаила и Филарета; иностранные послы представлялись обоимъ правителямъ вместв, а въ церввахъ поминались рядомъ имена обоихъ "великихъ государей". Это время даже называли деосиластісма. Филареть немедленно сослаль Салтыковыхъ и заместиль ихъ любимпевъ новыми, лучшими слугами. Россія благословляла своего дельнаго патріарха, которий обазался "царствію помогатель и строитель, сирымъ защитникъ и обидимымъ предстатель". Она чувствовала, вавъ, съ появленіемъ Филарета, стала замътна наверху ховийская рука, которая приводила въ порядовъ государство, дошедшее до плачевнаго состоянія.

Народъ обнищалъ и одичалъ во время смутъ, разбътался и притался, чтобы не платить податей. Воеводы и приказные, не чувствуя надъ собой верховнаго надзора, были все своего рода Салтыковы. Всюду свиръпствовало разбойничество, а на западной границъ книълъ неравный бой съ Польшей. Филаретъ началъ съ ознакомленія съ Россіей: онъ разосладъ писновъ и долоришковъ, которые должны были составить народную перепись: тогда-то явилась сносная варта Россіи — исправленное изданіе "Большаго чертежа русской земли", составленнаго при Годуновъ. Затъмъ Филаретъ сталъ созывать земскіе соборы, на которыхъ самъ народъ объясияль свои нужды. Всему правленію была придави стройность развитіемъ системы примазовъ. Филаретъ много сдъ-

лаль тавже для укрвиленія и заселенія нашихъ окраинъ, особенно южной, отвуда ввчно нападали на насъ крымцы: онъ привлекалъ сюда население льготами, строилъ города, н такіе важные, какъ Тамбовъ, заводиль новна сторожения линін. То же дізалось въ Сибири, гдіз передовые нашей гражданственности, казаки (§ 128), продолжали пробираться все дальще и дальше черезъ дебри, промежъ диварей, и присоединили въ Россін еще до 70.000 кв. миль. Тогда же заведся обычай ссыдать въ Сибирь преступнивовъ. Филареть заботился и о просвъщенін страны, насколько могъ: онъ призыналь изъ-за границы не только мастеровъ, но и ученыхъ, которые окружали престоль. Филареть возобновиль кинтопечатание, вознившее при Грозномъ и погибшее въ смутное время, и велълъ извъстному цонистю тронцкому исправить церковныя вниги. Навоперъ, онъ основаль вреко-латинское училище по западному образцу, при которомъ естественно было появление переводовъ свътскихъ книгъ, прод в восмографія. Темнымъ пятномъ въ двятельности Филарета были финансы: денегь требовалось много, а плательщивовь податей было мало. Филареть прибргаль во всявимь средствамь для увеличенія вазвы. Двилось множество налоговь съ предметовъ самыхъ необходимыхъ; завелось даже "пролубное", т.-е. сборъ за водоной свота и за мытье бълья въ ръчкъ. Казна становилась монополисинома или единоторговцемъ, захватывая въ свои руви даже продажу такихъ жизненныхъ предметовъ, какъ соль. Наковенъ, развилась откупная система: даже подати отдавались ца откупъ. Такъ какъ винные откупа приносили большой доходъ, то казна старалась повсюду увеличивать число дарскихъ кабаковъ.

§ 149. Земля и населеніе. "Розруха".— Въ четвертомъ періодь нашей исторіи (1450—1650) вифиній видъ Россіи сильно пямфинлея. Ем траницы раздоннулись, вавъ нивогда, котя ибъкоторыя земли захватывались ею лишь временно (\$§ 145, 146). При Михаиль бедоровичь даже иностранцы считали "Московію" самымъ большимъ государствомъ въ Европф: она раскидывалась уже слишкомъ на 3.000 верстъ въ длину и 1.500—въ ширину (не считая Сибири) и занимала пространство въ десять разъбольше, чъмъ въ началь періода. Около 1650 г. границы Россіи на съверо-востовъ уходили въ невъдомую даль. На съверъ онъ простирались, благодаря открытію Бълаго м. англичанами (1553), до Соловецваго о. в устьевъ Печоры, на востовъ—до Лены, на западъ—до Пскова и Смоленсва, на югь—до лефпров-

скихъ пороговъ, до устьевъ Дона и Терека, до Астралани и Янцваго Городка. Къ землямъ третьиго періода были присодинены Сибирь, Казань, Астрахань, нижній Донт. Псвова и Новгородъ; и тотчасъ послів завоеванія Астрахани, врізвался киномъ далеко на Канказъ Терскій Городовъ, главное пристание-"терскихъ" казаковъ. Благодаря завоеваніямъ за Камиемъ (Уралскимъ хребтомъ), къ концу періода прибавилось около позикліона квадратныхъ версть.

Эта громада земли поражала пностранцевъ не только съими разм'врами, но и природнымъ богатствомъ. За исключе пісиъ самой Московской области, съ си песками, суглинковы суровымъ влиматомъ, вездъ врасовалась благодать Божыл. В многихъ местахъ почти девственная почва была производителы на слану. По берегамъ Ови клебъ родился самъ-тридцать. В Рязанской области не было мёста, гдё бы не колосились пр совія густыя нявы. Между Волгой и Дономъ неоглядныя пом' (степн) злачныхъ травъ сврывали подъ собой толстый слой жирнаго чернозема. У Съверной Двины родился хорошій хабо безъ удобренія, и его увознан въ Европу черезъ Бівлое и. Встр протигивались ленты глубокихъ ръвъ съ такимъ изобиль жизни, что рыба вишела на всехъ рынкахъ. Если больши часть Руси была поврыта лесами, то это были первозданные демучіе боры съ соснами-великанами, поражавшими инастранцы Въ нихъ хранились неисчерпаемые запасы дикаго меду и вост ВЪ ТАКИХЪ ДУИЛАХЪ СТОЛЕТНИХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ, ЧТО КОДИЛИ ВАКСАТ о мужикв, воторый утонуль въ меду и быль спасенъ мельтич Лъсъ былъ наполненъ всявою живностью и пушнымъ звърей не въ Сибири только, а и подбокомъ. Берега Оки изобиловал бълками, вуницами, горностаями. Въ Смоленской области вод лось множество лосей, вепрей, вуниць, а бобровъ столько. т звъроловы назывались тамъ "боброванками". Съверъ слагия еще отборными соболями, чернобурыми лисицами, соволями вречетами. Иноземные "рудознатцы" много говорили подкожей и о баснословныхъ горныхъ богатствахъ страны, особенно в Камив и за нимъ.

Но эта необозримая и благодатная земля все еще предста ляла пустынный и нищенскій видь. Попрежиему (§ 96) и ростанію населенія мітали и физическія, и историческія обствія. Голодо и его спутникъ, моро, не переставали свирішти вать, хотя и не были такъ повсем'єстны, какъ прежде. Преснопамятны были такіе ужасы, какъ трехлітнія голодовки преспаматны выстанівность преспаматны преспаматны выстанівность предпаматны преспаматны преспаматна преспаматна предпаматна преспаматна преспаматна преспаматна преспаматна преспаматна преспаматна преспаматна преспаматна преспаматна предпаматна преспаматна преспаматна преспаматна предпаматна преспаматна преспаматна

Годуновъ и Пічаскомъ, когда цена четверти ржи подымалась съ 20 воп. до 20 р. на тогдашнія деньги, особенно благодаря кудакамъ, воторые устраивали целую биржевую игру на хлебъ. Въ первомъ случав погибло болве полумилліона въ одной Мосвей, кула привалиль народь изъ голодныхъ м'есть: тамъ фли человечье мясо, которое продавалось, какъ говядина. И это несмотря на то, что Борисъ первый изъ нашихъ правителей взялся за государственныя мёры для борьбы съ бедствіемъ: онъ открыль всв хавовые занасы, завель общественныя работы, привезъ кабоъ съ овраниъ, билъ внутомъ скупщивовъ, продавалъ ихъ запаси, установиль обазательныя цены. То быль голодъ оть воли Божіей. Въ летописихъ продолжаются ваписи о неурожаяхъ и подобныя извъстія: "примла мышь малая изъ лъсовъ тучами в не оставила не былинки. Но и безъ того голодъ всегда быль наготов в уже отъ недостатка путей сообщеыл. При уединенности мъстностей, которая поддерживала невъжество, съ свойственнымъ ему страхомъ и перазсчетливостью, рыновъ быль очень пугливъ, нервенъ. Хотя въ общемъ цены были устойчивъе нынъшнихъ, въ силу медленняго роста жизни, но онв легво подвергались мимолетнымъ колебаніямъ: даже въ урожай запоздаеть привозь хліба-и ціны вдругь возрастугь впитеро; затажь навезуть-и она страшно повалятся. Ктому же тогда Русь кормилась нечерноземною полосой: въ нашей житниць, на югь, кавбонашество тольво-что заводилось. Моръ быль чистымъ навазаніемъ Божінмъ, такъ накъ попрежнему почти не было средствъ противъ болезней: только начали принимать меры противь распространенія заразы. Съ Василія III вое-гдв, въ особенности въ Новгородъ и Псковъ, начали опъилять мъста мора, загораживать подъёзды въ нимъ, ставить заставы со сторожами из осмотра прівзжихъ, печатать опасные дома, хоронить заразнить за поселеніемъ; иногла даже сожигали повойнивовь со встив ит добромъ. Попрежнему много вироду погибало от помирова и разбоест. Даже въ Москвъ, въ концъ періода, не проходило негын, чтобы не сгорали цвама узицы оть неосторожности, пьянства и лихихъ людей. Оттого ценное имущество хранилось въ повеменьяхъ. Въ Москви страшно было ходить по улицамъ вотью отъ постоянныхъ душегубствъ. А по увздамъ разбойники разгуливали стройными шайвами съ атаманами: противъ нихъ годили царские отряды съ ратнымъ боемъ. Туть нередко встречались стрильцы и приказчиви пом'вщивовь, въ особенности мелиихъ. Пограничныя мъста подвергались нападеніямъ враговъ

въ мирное время. Поморскому съверу не было повоя отъ шведовъ, городамъ Двинской и Камской областей—отъ уральскихъ инородцевъ и калмыковъ, которые въ смуту угрожали даже Нижнему: только на крайнемъ съверо-востокъ исчезли югра и смириласъ самоядъ, страшасъ городка Пустозерска, построевнаго въ началъ періода.

Историческая жизнь также была почти безсийнно Божіей варой. Въ 16-мъ в. уже представлялось расмъ начало періода, когда мужнив запималь и бъгаль не такъ часто, когда пища его была сытиве и разпообразиве, когда не мало даже обучались грамотъ, и страна была "и клъбна, и скоты велики, и ленъ. ч жельво добро". Затымь настала тяжелая пора: русскій человыкаобливался кровавымъ потомъ. Сначала нужно было покончить Ордой; потомъ закнивлъ безпрерывный бой съ крымцами. Тог за же шла борьба за существование съ оствейскими нъкцами. « польско-дитовскимъ государствомъ и съ Швеціей, достигши своего высшаго развитія. Впрочемъ, хотя войны стали общири тезе, зато онв были менве опустошительны, чвиъ прежде: русский вездв перешли въ наступление, в врагъ уже почти не вторгалися въ наши владенія. Велики были и внутреннія бедствія, заде живавшія рость населенія, въ особенности опричница и смут 🗯 🥨 время. При Грозномъ многолетние неурожан, сначала наби в татаръ, въ силу которыхъ пустыня начиналась въ 100 в 📂 Т стахъ отъ Москвы, потомъ бремя наборовъ и повинностей 🗯 🚚 борьбы съ ними и за Ливонію, гнеть пом'ящивовъ, навонет 🎩 ? ялая пора (§ 126)—все гнало русскаго изъ сердца Руси. Снача 🚚 онъ толокся внутри страны, словяясь съ места на место. тонъ бъжалъ за ен предълы, вуда глаза глядатъ-не толь жо на благодатный южный просторъ, но и въ тесноту Литвы .Інвопін, и даже въ невіздомую суровую даль, "за Камент» Всюду, даже по бойвнив торговыми дорогами, встричальчась "селища, деревнища, пустоши", вакъ назывались тогда петтелища повинутыхъ поселковъ, порой даже помертвълый городъ. Перепись увазываеть на множество "порозпихъ земель", что "лежать вичетв, и не владветь ими пикто", а также случа-йныхъ пашень, возделанныхъ "наездомъ"; даже въ ближни зъ къ Москвъ увадахъ пестръли поросшія лёскомъ пустоши, "что были деревин". А затымъ настала смута или "розруха" руссве земли. Она терзала самую сердцевину Руси: Москва до вон да періода была менфе людною, чемъ до ней: въ богатыхъ вот чинахъ Кирило-Бълозерскиго монастиря, гдв было 1.500 му

живовь, стало 150. Начавшійся при Грозномъ отливъ населенія ванутри страны въ окраинамъ усилился. Цівны даже на предмети первой нужды поднялись до неимоверной высоты и надолго застыли тамъ. Развилось въ небывалыхъ разміврахъ бобыльство — захудалое врестьянство: муживъ, потерявъ свои орудія отъ разгрома, совстить бросадъ землю или безжалостно дробиль свою вормилицу на мелкія доли, твив болве маломочния, что онь не зваль внихъ способовъ хозяйства, вромъ допотопныхъ. Этотъ "сирота", вакъ все еще называли его, приравнивая въ древнимъ изгоямъ (§ 28), вносилъ подати по частицамъ и обросталъ недонивами, несмотря на "нещадний" правежъ. Между твиъ какъ лучшіе города превращались въ большія селя, деревни состонии изъ 2-3 дворовъ. Дорога отъ Москвы до Новгорода поражала иностранца своею дикостью н затильемъ. Нищіе встр'вчались злов'єщими артелями на каждомъ шагу въ самой Москви, гди обыватель носиль съ собою запась грошивовъ, чтобы отделываться отъ ихъ назойливости: ныналадачов, и ичновном плагомон олем идео пответьным нзбы", воторыя завелись передъ смутой. Во все теченіе 17-го в. московское государство не могло достигнуть той силы, вакою оно пользовалось передъ розрухой.

§ 150. Переселенія. Перепись. — Только въ концу періода Русь начала поправляться. Населеніе возвращалось изъ лісовъ. Въ помістьяхъ и вотчинахъ поля уже не покрывались порослями; на цілинахъ коношились пахари, и бобыль обзаводился нивой. Въ средней полосів уже пошли деревни въ 5—6 дворовь, а містами и боліве 20. Запашви становились врупніве, а семью многочисленніве. Погустівло и на посадахъ. Оживали торги и промыслы, особенно въ меніве пострадавшихъ уіздахъ: самая бойкая дорога, окаймленная людными селами, пролегала между Мосявой и Ярославлемъ.

Но то были лишь инчтожные задатки лучшей участи. Общею же чертой всего періода было излюбленное выраженіе літописей и челобитныхь— "разбрестись розно" (§ 116). Пашенный муживь истезаль изъ средоточія земли: и служилые, и приказные гонились за нимь, какь за різдвою рабочей силой, что привело въ его закрівпощенію. Русь представляла необычайную картину. Внутри ен пустота нізсволько возмінцалась разными инородцами и иноземцами, которыми вишіла особенно Москва, гдів не было только евреевъ, которыхь не пускали; а границы русской народности все расширялись. Развивалось знаменитое

перессленіє русана; тольно прежде оно шло на сіверо-востокъ (§ 96), а теперь обратно. На съверо-западъ уступали полниамъ и шведамъ людные города и столько вемель, что литовская граница проходила въ 300 верстахъ отъ Москви. А въ противоположномъ направлени совершалась неудержимая тыга людская изъ середины страны. Двигались толцы бъглецовъ на тоть югь, гав врасовалась извёчная дуговая паренина, которую вогда-то повинули русскіе, ускользая отъ кочевнивовъ, отъ "идолища поганаго" (§ 19). Онъ прочистился теперь отъ татарвы -- п съ Ови потянулся народъ на Придонье, Цоволжье и Пріуралье, перебиралсь даже въ неприветливую Сибирь, где все-таки была "вольная воля", набавленіе оть "таготы мірской" среди дремучихъ лесовъ, снеженихъ пустывь и неоглядныхъ тундръ, среди полукочевыхъ вогудовъ, остяковъ, самовдовъ, тунгузовъ, нвутовъ, юкагировъ, татаръ, башкиръ и калмыковъ. Сибирью дорожило само правительство: оно брало выгодный исавъ съ инородцевъ, устронло тамъ много дворцовыхъ земель и служилыхъ помъстій, ссылало туда на поселеніе пашенныхъ людей съ нхъ семьями и спарбомъ. Вельможе и монастыри также засылали чужихъ бъгледовъ въ свои оврайныя пустынныя вотчины, гдъ ихъ нельзя было сысвать. Всв эти переселенія были такъ громадии. что привели въ важному государственному двлу, слады котораго не изгладились до нашихъ дней: образовалось знаменитое казачество (§ 116).

Такъ совершалось странное явленіе: между твиъ какъ границы Руси быстро расширались, население ея сворже совращалось, чемъ росло. Во всякомъ случай, она попрежнему (\$ 96) была быдна и малониселенна; а соразмерно съ общирностью границъ представляется даже болбе безлюдною. И народъ сознаваль это: большая семья считалась Божьнив благословеніемъ. Безд'ятные были во всеобщемъ презр'янія; они мучились и ходили по монастырямъ молиться о дарованіи имъ чадородія. Въ вонив періода не насчитывалось и пати милліоновь; и 1/00 часть нхъ свучивалась въ Москвъ. Конечно, это липь приблизительныя цифры: въ Россіи и теперь затруднительно точное счисленіе. Но для четвертаго періода у насъ есть статистическій матерівль, вакого не было прежде. Это-писцовын иниги, съ шть подраздвленіями (яниги перечневыя, разметныя, приправочныя, доворныя, сотныя и т. д.), которыя появились съ начала періода (§ 114). Онъ были плодомъ народной переписи, воторая съ Димитрія Донскаго стала производиться правильно, ради татарскихъ

выходовъ (§ 91). Впрочемъ она совершалась не въ определенвые сроки и не везд'я сраву. Изъ женщинъ писали только вдовъ. Правила были плохія, да и тв подрывались неввжествомъ, своенравіемъ и плутнями "писцовь, описчивовь" или "бъльщивовь" изъ приказныхъ, которые получали съ обывателей сначала "писчую бълку", потомъ денежную плату и подводы. Запуганное населеніе, желая облегчить свое тягло, лгало, убъгало, нногда даже убивало писцовъ или не пускало ихъ въ себъ: оттого было много "неписьменныхъ мъстностей". Прибавимъ путаницу и неяспость отношеній въ самой жизни-и ненадежность писцовыхъ книгъ станеть ясна. Но на Западъ, за исключениемъ Англін, дело было еще хуже. На писцовыя вниги положено много труда. Онъ дають приблизительную оцвину земель, промысловъ и торговъ въ увздахъ и городахъ. Онб служили основой правительственнаго оклада, а м'ястами играли роль крипостей на землю и на престыянъ до самаго 19-го в. Въ нихъ встречаются ссылы на "чертежн" или "лубы". Въ царскихъ ларихъ хранилось много этихъ чертежей и описаній мість, тогда какъ прежде владенія определялись такими выраженіями: "куда соха (топоръ, коса) ходила". А главное-писцовыя книги раскрывають финансовыя стремленія правительства. Цівлью ихъ были выгоды вазны: онъ зорко следять за тяглецами, за всякими капиталами и оборотами, которые можно было обложить.

§ 151. Cамодержавіе.—Въ четвертомъ період'в происходила посавдния борьба поваго порядка съ старымъ (§ 97), которая привела въ сичтамъ. Она была чже легва: съ самаго начала удёльно-вёчевой строй явно склоняется передъ самодержавіемъ, которое развивалось неуклонно. Ивинз III назывался уже, въ домашнемъ обиходъ, "царемъ". даже "императоромъ" и учредиль обрядь ввичанія на царство, а также ввель новые придвориме чины. Престоль онь считаль своею личною собственностью: несмотря на то, что Москва уже привыкла въ наследстиенности, съ 1303 г. (§ 88), окъ, по прихоти, ставиль внука выше сына и восклицаль: "Кому хочу, тому и даю парство!" Иванъ III признавалъ всвуъ русскихъ и даже собственныхъ детей своими холопами; совъщался онъ не съ болрами, а съ любимцемъ-татариномъ. Благодаря Софью, Иванъ устронаъ придворную жизнь, какъ церковный обрядь, и отдёлился отъ народа (§ 114). Онъ ставилъ себя только ниже вримскаго хана, помня свое полчиненное положение передъ Ордой; съ намециив императоромъ онъ держалъ себя на разной ногв, а Литву унижалъинсаль грамоты туда не полатыни, а порусски (ему отвъчан побълорусски). Съ Швеціей же и Ливовіей Иванъ глумысь лаже входить въ прямыя сношения: онв должны были обращать. въ его пограничнымъ наместнивамъ. Тавъ же гордо и упривели себя наши послы загранидей. Тогда выработались строп: правила посольскаго чина. Посодъ быль безчувственнымь орг діемъ обряда величанія своего государя, ради котораго ок переносиль всякія мученія. Тонко развідыван обо всемь чужов. какъ сищнкъ, онъ не сивлъ проронить словечка о своемъ юсударствв. Но главною его службой было смотреть въ оба, что бы не "умалить" достоинства своего господина. Отсюда въчем жестокіе споры нав-яв "величанія" или титула русскаго регдаря. И Москва, разъ пріобрітя малійшее превиущество в неждународныхъ сношеніяхъ, уже не поступалась имъ, тот бы за него приходилось вести рядъ неудачныхъ войнь. Ньчавшанся при Иван'в III русская дипломатін сразу пріобріли

прочное устройство, цапкость и упорство.

Василій III уже обладаль невиданною властью (\$ 11% Ипостранцы вазывали ero: "Imperator totius Russiae. Кара König". На монетахъ онъ писался: "Божьею милостію госьки (даже царь) всея Руси (§ 106). Въ главахъ подданных ов быль "вакь бы Богь", съ изумленіемъ доносили иностраней послы. Русскіе говорили, отвазываясь оть собственнаго суже нія: "То въдасть Богь да веливій внязь", или—"Воля Божья о государева". Въ именины государя нивто не работалъ, а первовные праздники зачастую не соблюдались. Газсказывать т двлается во дворцв, считалось не только преступленіемь, а и грехомъ, - все - равно, что подымать голову при выс нін св. даровъ. Въ домашней беседів, при имени гостаци снимали шашки. Русскіе гордились божественностью своею видыви: "Мы, брать, служимъ своему государю не по-вашему". говорили они иностранцу. Всявій считаль себя, свою семь свое добро достояніемъ своего господина, именемъ воговый замънилось старое выражение - Русская земля". Въ обращени въ Василію боире стали называть себя "холопъ твой Пващья" "рабица твон", куппы - "мужнев твой", чернь - сирота твой". и сынъ его, уничижая себя въ самопомрачении (\$ 127), пог писывался "Иванецъ Васильевъ". Государь окружиль себрындами — отборными, нарядными молодцами изъ детей бозр свихъ, съ вопьями, савдавами и рогатинами; впрочемъ, оне жал ва Москвой-рекой, такъ какъ "зело бражничали" и обижали обивателей: ихъ слободва называлась Наливой-гором. Василій совсёмъ не сов'єщался съ боярами, которые даже возроптали на это; но боярину Беклемишеву отрубиля голову, а дъяку Жареному подрізали наыкъ и били его кнутомъ. Одинъ бояринъ отвазался вкать посломъ (правительство не давало посламъ денегъ на издержки): его заточили наики въ тюрьму, а им'яніе взяли въ вазну. Бояре ссорились изъ-за чести быть за столомъ государя, получить явъ его рукъ хлібов и особенно соль: хлібов овначаль благоволеніе, соль—любовь. Еще строже сталъ посольскій чинъ, особенно дома.

Иванъ III и Василій III сділади больше всёхь для самодержавін. Пора Иоана IV была его испытаніемъ. Онъ приносиль ему не мало вреда. Сначала онъ завелъ-было соборы и выборныя власти (§ 123); но никто и не подумаль воспользоваться этимъ. Затвиъ онъ устроилъ опричинну, это возстановление худшихъ нравовъ Сарая (§ 80): народъ безропотно перенесъ ее, вакъ татарское иго, канъ кару Божью за общіе гржин. Съ техъ поръ новое начало пошло прямымъ путемъ и пережило даже "розруку" земли. Пванъ IV — первый признанный русскій царь. Въ его гитуль цалал молитва и перечисление 26-ти поворенныхъ государствъ; его грамоты полны пышныхъ выраженій изъ бумагъ восточныхъ султановъ. Тогда выводнии изъ Аповалипсиса, будто всв державы міра покорятся новому царю, этому владыкв "третьяго Рима", такъ какъ второй Римъ (Константиноноль) попаль въ руки нехристей. "Страхъ овладель всёми изыческими землями", говорить лётописсиъ; и порабощенные турками христіане стали возлагать на Москву свои надежды. А Грозный произвель себя вы потомви Пруса, брата императора Августа,сказка, которан слагалась уже съ прівзда Софын Палеологь, но теперь была внесена въ лётописи и въ грамоту въ польскому королю.

Нванъ IV посвятиль себя утвержденію самодержавія и довель его до опасныхъ преділовь, когда еще не было полнаго единодержавія на Руси. Ради этого онъ всю жизнь боролся съ небывалою "крамолой". Все выдающееся, сильное было въ его гланахъ грізховнимъ и осуждалось на погибель. Онъ долженъ былъ оставаться единымъ властелиномъ, ванъ солице одно на небі: съ тіхъ поръ исчевають договорныя отношенія между князьями (§ 97). Грозный то давалъ служилымъ внязьямъ и боярамъ дурныя вемли на сіверів, вмісто ихъ хорошихъ, то просто отнималъ у нихъ вотчины или захватываль ихъ по смерти вла-

двльца, несмотря на заввщание. Надъ вими возвысились люди безправные, обязанные всвых милости царя, въ особенности же поднялись обяжи и модеяче, выходивше изъ посадскихъ, а чаще всего изъ поповичей, какъ грамотныхъ людей. Они сидъли въ приказахъ и намъстничествахъ и заправляли воеводами. Бояре говорили про нихъ: "Есть у царя новые вфрники, которые его половиною вориять, а большую себъ беруть, вогорыхъ отцы нашимъ отцамъ въ холонство не годились, а теперь не только землею владбють, но и головами нашими торгують". Точно также было унижено духовенство, при всей набожности Ивана IV: онъ уже самъ назначалъ митрополитовъ. Грозный обращался даже съ иностранными послами, какъ съ холопами пли преступанками. Снла самодержавія при Грозномъ твиъ авствениве, что нередко самъ онъ поступаль вопреви собственнымъ замысламъ. Въ немъ еще сохранились пережитки удальной поры. Онъ назначиль большой удаль иладшему сыну. Недору, при живни старшаго, Ивана: хорошо, что Оедоръ пережиль всёхь притязателей на владётельныя права. Безумная опричнина (§ 126) была возвращениемъ вспять — изъ столици и дворца въ деревню и набу, отъ едиподержавія въ удвламъ (\$ 97). Она оставляла Русь старому порядку, боярскому правленію. Бонре говорили въ смутное время: "Видали мы отъ прежнихъ государей опалы себъ, только во всемъ государствъ справа всякая была на насъ".

Иванъ IV сдълалъ все для подрыва новаго порядка. Онъ истощилъ московскую Русь непосильными войнами на западъ (\$ 128). Онъ оттоленуль Русь западную и восвенно помогъ люблинской унін (§ 111), направивь притокъ служилыхъ обратно изъ Москвы въ Литву (§ 125). Своимъ болфоненнымъ звърствомъ и истребленіемъ собственной династіи онъ подготовиль смуту. А самодержавіе все развивалось, какъ основа государства и нравовъ русскаго народа, какъ его неподавимая потребность, обнаруженная уже въ вонцв прошлаго періола (§ 108). При Оедоръ 1 русскіе съ превебреженіемъ смотрыя на страны съ наымъ образомъ правленія. Сами бояре, погибавшіе подъ тяжелою десницей его отца, говоряли нолявамь: "У насъ государи прирожденные изначала, и мы ихъ холопы и прирожденные; а вы выбираете своихъ государей. Вольные любечане, эти новгородны Германів, были въ ихъ глазахъ презрѣнпыми "муживами торговыми". Для нихъ самихъ званіє "слугв" парскаго становилось верхомъ почести. Высочантий

титуль сталь еще пышнёе: такь бакь тёснимый турвами н персіанами князь Пверів искаль подручничества у Москвы, Өедоръ наввался "государемъ земли Иверской, грузинскихъ царей и Кабардинской земли, черкасскихъ и горскихъ вназей". Тогла же выяснялось, что земские соборы не ограничности самодержавія. Чаще всего созывались они при Михаил'я Оедоровичв; но инкогда самодержавіе не было тавъ сильно, ванъ при немъ. Не больше значенія нивли попытки записей. Массы народа были противь вынужденной боярами записи царя Василія (\$ 137): "въ московскомъ государстви того не повелось", говорили онв. И Василій дваствоваль не менже произвольно, чень Борнев. Запись Владислава (\$ 139), которая ограничивала власть уже не думой, а земсинив соборомв, была случайностью, приличною польскому воролевичу. А изв'єстіе Котошихина о записи Михаила Оедоровича даже находится подъ сомивнісмъ. Но еслибы она и была взята, все-тави несомивнио, что вскорв, съ прівздомъ Филарета, самодержавіе воскресло съ новою силой. Михаилъ объявилъ: "По нашему указу, сделана печить новая, больше прежней, и прибавлено въ подписи-Самодержеца. А падъ головами у орла ворона". Даже желаніе увидіть царя стало преступленіемъ. Одинъ попъ выдумаль какую-то военную машину, но требовалъ лично переговорить о ней съ царемъ: его посадили, въ цёпяхъ, въ монастырь, вакъ смутнива. Заточили также князя Хворостинина за слово "деспоть", воторое сочли унизительнымъ для царя: оно значить погречески только владыка, а не царь и самодержецъ. А отъ сына Миханла нивто уже и не думалъ спрашивать записи.

Въ то же время самодержавіс уже подавляло все не только величіемъ своей власти, но и своимъ богатствомъ. Цари были все Калиты (§ 91). Они отличались скопидомствомъ и считали Русь своею вотчиной. Была только ипреман мазна, а не государственная; и царь самъ обладывалъ своихъ подланныхъ, какъ котвлъ. Своиляемая въвами, казна была очень богата. Земля также вся считалась царскою. Народъ говорилъ: "Земля эта великаго киязя, а нашего владёнія". Царь распоряжался участками, какъ хотёлъ, "чья земля ин буди". Онъ отдавалъ "черным" (§ 100) земли служилымъ или церковникамъ, перечислялъ ихъ въ разрядъ дворцовыхъ, превращалъ тарханныя (§ 102) имущества въ тяглыя. Онъ покупалъ земли за безпёнокъ, нето отбиралъ ихъ по прихоти или за проступки влацёльцевъ, постепенно стёсняя права вотчинивковъ и мона-

стырей. Онъ могъ отнять у важдаго и всявую другую собственность или право. При присоединеніи важдаго уділа, въ вазну шла самая значительная и лучшая доля земель вняжескихъ, боярскихъ и церковныхъ. Такъ, у государей сконлялись куча лишней земли, которую они и употребляли на усиленіе сноей власти, раздавая ее поміщикамъ. Отсюда правило: у кого есть земля, тоть обязанъ нести службу государеву или тануть тягло. На Западів государи нуждались въ деньгахъ и давали за нихъ политическія льготы: у насъ цари сами одаряли бывшихъ въ колоповъ. Лишь на минуту, въ конців періода, послів розрухи и послівдовавшихъ за нею войнъ съ Западомъ, казив пришлось обратиться за денежною помощью къ народу—и лібло земскихъ соборовъ оживилось, какъ никогда.

§ 152. Царскій чинъ. "Пресвѣтлое величество" и дворъ.— Къ концу періода придворный быть сложился въ тоть недосигаемый и строгій "парсвій чинь", который показываль, что новый порядовъ уже отделался отъ пережитковъ старины. Прошли простодушныя времена, когда внязь быль "стражемъ земли", которая "рядилясь" съ нимъ и "кормила" его, какъ "Божьяго слугу", что носить мечь "въ месть злодвемъ, въ похвалу же добродвемъ" (§ 58). Навъки миновала пора, когда въче говорило ему: "ты собъ, а мы -собъ" (§ 51); онъ же называль мірь "братьей моей милою". Уже съ Ивана III гонорили, поглядывая на Верхъ: "Русь переставила свои обычан". Но до половины періода тамъ еще сввозила отеческая простота: великій внязь хоть послу подаваль руку и садиль его противу себя близко". Съ Грознаго же образуется "пресвътлое царское величество". Его обиталище превратилось изъ "двора" или усадьбы вотчинника въ сказочныя "палаты" и "компаты" съзлатоверхими теремами, гдв жизнь текла чтивымъ, степениымъ "обрядомъ", по уставамъ и положеніямъ Византія.

Пресветлое величество постепенно удалялось отъ народа на недосягаемую высоту, изобретан для себя все новыя, неслыханныя клячки. Старый титуль измельчаль: всякій владетельный князь сталь называть себя "великимь". И воть, московскій внязь назначаеть во вновь пріобретенныя земли своихъ сыновей съ титуломъ великихъ, а самъ уже именуется "господиномъ". Но истрепалось и это слово: оно стало такимъ же выраженіемъ вёжливости, почтенія, какъ "самъ", хозяннъ; топъсеідпецт превратился въ топовіецт. Тогда въ Москвъ возникъ

государь" (господарь, государить), - титуль, значение котораго ясно изъ спора Ивана III съ Новгородомъ (§ 113). Но и государями норовили все величаться — и служилие вилзья, и мигрополиты, и Новгородъ. Тогда объявился "великій" государь, государь "всея Руси" и, наконецъ "царь", -последнее въ знакъ того, что московскій государь уже не данянкъ Орды: царями вазывали татарскихъ кановъ. При Грозномъ уже въ деловыхъ бумагахъ стоитъ единое "царство русское" или "государство Московское": старинное перечисленіе "великих» княжествь "сохранилось лишь въ полномъ титуле царя, какъ государственное тщеславіе. Тавъ установился знаменитый титуль, хотя всв эти мачен издавна путались между собой, вакъ и все въ древней Руси. Провинце "самодержецъ", переведенное книжниками съ греческаго, употреблядось издревле (\$ 97), какъ звакъ почтевія: оно приличествовало всякому независимому вилаю, какъ слово "самъ". Но государственное значение оно получаеть лишь со временъ "парсвим пареградской": при Иванъ III оно освящено благословеніемъ митрополита и церковнымъ обрадомъ "вёнчани на царство", воторымъ зам'янилось посажение на столъ титарскимъ посланцомъ. Въ титулъ же слово "самодержецъ" входить голько вийсти съ "царемъ", а въ конци періода оно появляется и на государственныхъ печатихъ. Этихъ печатей набралось цвамхъ три, большихъ и малыхъ; да пре Михаилъ вознивля еще особая, "для скорыхъ и тайныхъ царскихъ дёлъ", воторая хранилась у постельничаго, какъ личная собственность самодержца.

Возведиченію имени сопутствовало возвышенное обособленіе самого государи. Онъ постепенно отдаляется даже отъ родни: старивъ-диди называеть себя холопомъ племянника-ребенва. Рюривовичи превращаются въ служилыхъ князей и трепещутъ даже въ предълахъ своей власти: чуть дёло соминтельно, думецъ или начальникъ приказа "докладываютъ" на Верхъ, "не смѣя указать безъ государева указу". Прежде "страдали за землю": теперь все "служитъ государо". "Служилый" стало высшимъ, почетнымъ званіемъ. Князья и вельможи, какъ дворня, не смѣли даже безъ спросу ни уйти въ гости, ни женитьси: они безотлучно стояли на Верху, получая съ царскаго стола "поденную подачку", а при милости—шубу или кафтанъ съ царскаго плеча. Иъ концу періода "дворянинъ" сталъ выше "дѣтей боярскихъ", г. е. новъя придворная услуга подналась падъ старою вольною службой, колопъ (§ 97) возобладалъ надъ друживникомъ. И

первымъ двломъ всякаго служнавто стало "оберстаніе чест государева двора", т. е. неукоснительное соблюденіе образа. царскаго чина.

На Верху всюду наблюдались степенность, титина в подливость, кавъ въ храмъ: бояръ стегали внутомъ за "неприголслово па лестнице. Первые вельможи и даже послы слазвы воней далеко отъ дворца, а мелочь даже въ Кремль входила извомъ. Холопъ, проведшій лошадь боярина черезъ парскій дисхотя бы по невъдънью, навазывался внутомъ. Было увазаво, г вакихъ лестинцъ или комнатъ долодить важдому чину. Прист вародъ снималъ шанки, завидя дворецъ, какъ передъ церкоп-Всв падали ницъ при видв царя и особенно царицы, комровстрётить нечалено значило подвергнуться жестокому решег Царицу и царь видёль только по вечерамь: онь обыкновенность даль одинь, какъ бы совершая торжественный обрядь. Выспресватлое величество вообще было очень трудно. Лишь в о быя торжества его выводили подъ руки въ соборъ; и всячет чины, владя земные повлоны, "жаловались въ его рубь", вторую поддерживаль дородный, облитый золотомъ, первый (оринъ. Радвимъ счастьемъ, веливою честью считалось двит пресветлыя очи государскія", т. е. быть пущенных в комнату", гдв самые родовитые и свдовласые вельможи р "били челомъ" — за особую милость до 30 разъ. Удалене с двора было жестовою оналой, воторая изсущала несчастви

Эта необычайная возвышенность и обособленность велиства ни въ чемъ не сказывались такъ ясно, какъ въ бриме затрудненіяхъ. Прежде веливіе виязья женились па ульлыч княжнахъ, а иногда на дочеряхъ дружинниковъ и даже вом родскихъ посадниковъ. Но теперь-всв холопы, а въ закован древней Руси "по робъ холопъ": по словамъ Котошилия вилян и болре есть холопы, а вечный поворъ - ва раба на дать госпожу". Иванъ Ш, самъ женившись на иновежной д ревив, сталь искать своимъ двтямъ невесть и жениховь в Западъ. Но тамъ боялись звъроподобія Московін. А намь пр тило то, что "не одной въры", да и наши парсвии чень государствъ изыка и политиви не знають, о отъ того бъ въбыло въ стыдъ". И старались отдавать царевенъ коть за спе щеныхъ татарскихъ царевичей, лишь бы избъжать родсты о собственными холопами. Но еще проще - вхъ сначала и жали взаперти въ теремахъ, а потомъ отдавали въ монастир Для царевичей же пришлось, скрыни сердце, довольствовани

боярышними. Чтобы избъжать опаснаго возвышенія вельможнихъ родовъ, рівшились выбирать изъ дівнцъ всіяль чиновъ: такъ бывало и въ Византін; да въ этому вель и вотчинный взглядъ на семьи подданныхъ, какъ на собственность государи. Уже Пванъ III призваль на смотръ для наслідника 1.500 лучшихъ дівнить со всего парства. Забракованныя обыкновенно въ готъ же день обручались съ сановниками, "по милости царя", а избранницу брали во дворецъ. Съ той минуты даже отецъ не сміль называть ее дочерью. Она для всіяль становилась недоступною "великой государынею царицей", а ел родъ получиль чины, деньги, кормленья, вотчивы и помістья.

Обособленіе величества завершилось выработной главнаго средоствиія—придворнаю чиноначалія. Въ этомъ смислів, дверъ установился именно теперь, причемъ его последние чины возникли въ самомъ концъ періода, несмотря на розруху. Онъ сталъ блестящь и многочислень, какъ въ сказкв. Туть были всв внязья, боире, вняжата и дети боярскія. Всё дучніе роды добивались чести попасть на Верхъ. Ихъ представители стояли "у врюка" (у дверей) "комнаты", прислуживали государямъ за столомъ, сопровождали ихъ въ вачеств'в вознидъ и "ухабничихъ", боторые поддерживали возовъ царя на ухабахъ. Всё они, несколько соть человыкъ, каждый день спозаранку толиились на листинцахъ, на врыльце и въ передлей дворца. Вслий мечталь о счастін попасть въ "ближніе" или "комнатные" царя, чтобы спдъть съ нимъ въ возкъ, видъть его пресвътлыя очи, подавать ему лекарства: "близъ царя, близъ милости". Въ концъ періода придворныя должности уже стали обязательными ступенями ко всемъ высшимъ чинамъ въ государстве. Среди нихъ выше встав стояли итвоторые изъ путныхъ (\$ 97) бояръ, этого гиталя именитыхъ родовъ, и особенно конютій (оберъ-шталмейстеръ). этоть первый бояринь "чиномь и честью", которому подчинялись ясельниче. Затемъ больше всехъ подявлись бывше дворовые холоны-окольничій и дворецкій. Окольничіе сначала завъдывали вздою царя, его путями и станами, а тавже авлили ему вностранныхъ пословъ, а полконецъ занимали выстія должпости, стали приближенными царя, врода гофмейстеровъ: отгого число ихъ дошло до 17./ Дворецкій (министръ двора) также сталь близокъ въ царю, заведуя всёмъ хозийствомъ государя и его столомъ: онъ сидвять, во время объда, за особымъ поставцомъ, оберегая высочайшее здоровье. Последнюю обязанность раздъляль съ нимъ крайчій (оберъ-шенвъ), смотревшій за напитками. Немного менве вліптельными были: оружничій (начальникъ Оружейной Палаты-арсенала и владовой съ драгопенностами), казначей (хранитель хозяйственныхъ запасовъ) и постельничій, воторый ведаль платье государя, спаль въ одной комнать съ нимъ, водилъ его въ баню и былъ на его выходахъ "со страпнею" или съ его необходимыми вещами (стрянать - дълать, служить). Далее следовали ловчій съ сокольничимъ, ведавшіе охотниковъ, псарей, совольнивовъ, подсовольнивовъ, ястребниковъ, вречетниковъ, бобровниковъ, подлазчиковъ, подледчиковъ, неводниковъ. За ними стоялъ печатникъ, который привъщивалъ въ грамотамъ и указамъ нечати на спуркъ, виъсто рукопривладства царя; но подвонецъ эта обязанность перешла въ думному дьяву, воторый всегда носиль на вороту малую государеву цечать. Къ нижнимъ придворнымъ чинамъ относились стольники и чашники, которые "въ столы сказывали" (приглашали въ столу), стояли у государева стола и надзирали за страпчими, какъ буфетчики. За пими шлв странчіе, которые разносили блюда за столомъ и разливали напитви, подавали царю стуль съ подушкой, скамеечку, подножье (ковривъ), полотенце (платокъ), шапку, солношнивъ (зонтивъ), иногда замвиявийся балдахиномъ, а также одвали и раздавали его, въ качествъ спальниковъ, Стряпчихъ была такая куча, что однихъ назначали, по именной росписи, въ разнымъ службамъ при особъ царя, другихъ разсылали по полкамъ; и они пополугодно служили то при дворф, то въ дворцовыхъ деревняхъ. Наряду съ ними стояли "дворяне московскіе". Ихъ назначали по паряду, для дворцовой стражи, въ свиту государя при его отлучвахъ н на разныя послуги: (40 ночевали подле парской опочивальни.

У паримы быль свой дворь, попреннуществу женскій. Здісь высшій чинь составляли "дворовый или верховыя боярыни" (фрейлины), и во главіз ихъ "мамы" (гувернантки), по старшинству царскихъ дітей: это — вдовы, обыкновенно родственницы царской четы. За ними слідовали: кравчая, казначей, постельница, судьи. Ниже стояли: ларешница и учительницы грамоты, кормилицы, псаломщицы и "сітный боярышни" изъ двориновъ, которыя стольничали и развлекали царицу; еще ниже—спальницы и "комнатный бабы" (лекарки и повитухи), изъ мелкихъ дворовыхъ чиновъ. Всего до 150 женщинь. Изъ мужчинъ упоминаются: приказвые Постельнаго царицына приказа (дворецкій съ подъячим) да крестовые дьяки (дьяконы). Но больше всего было стольниковъ—до 250. Это—пажи царицыны, молодцоватие

и нарядные подростки (10—17 лёть) изъ дворянь и дётей боярскихъ. Они служили своей госпоже за столомъ, при ез походахъ и выездахъ, а также на посылкахъ и вараудахъ.

Этимъ не исчерпывалось население времлевскаго дворца. Кучи бояръ вызывались изъ своихъ усадебъ пополугодно, чтобы только придавать блескъ двору. Многіе вельможи и дворине засъдали въ думф. У Краснаго Крыльца (парадный входъ во дворецъ) думные дьяви принимали челобитныя отъ народа. На Постельномъ Крыльців (площадь въ средоточін дворцовыхъ зданій) сь утра до вечера толиились дворяне и привазные, вто по службъ, вто изъ любопытства: здёсь можно было узнать всё правительственым новости и сплетни; здёсь же объявлялись царскіе увазы. Всюду сновали "жильцы", или низшіе придворные для разныхъ послуга, а на "стойкв" вытягивались стрваьци. На кухив орудо вали вучи поваровъ, пирожнивовъ, хайбивковъ, калачниковъ, ку ратниковъ и т. д., подведомихъ Дворамъ-Ситенному, Кормовому, Хлебенвому и др. Были еще винокуры, пиновары, бочкари, сы танки и проч.. не говоря про цёлыя "людскія" села, работавшін исилючительно на дворецъ У царицы было много мастеры из и учениць, золотныхь и былыхь (золотошвен и былошвен), портомой, прачекъ, истопниковъ, сторожей и мастеровыхъ, которые жили особою слободою Кисловлою, -- имя, сохранившееся до вылиять двей въ серединъ Москвы. Разной этой челяди при ворь насчитывалось болье тысячи.

§ 153. Царскій быть.—Не легва была жизнь повелителя среди этой пышности и строгой чинности. Усложнение двлъ нъ разросшемся государствъ, первобытная путаница въ нихъ, мъстначество боярь, невежество и лукавство приказнихъ, общій АУХЪ пличичества, въчныя войны, наконецъ, кропотливое, фараоновское (Д. И. § 13) исполнение малъйшихъ обрядовъ царсваго чина - все требовало большой работы у вормила правлевы. Воть поднимается его пресветлое величество, съ зарей, част въ 4. Постельничій "убираеть" его, съ помощью спальниконь стрянчихъ. Государь выходитъ въ Крестовую, гдъ врестовий новь со своими дъявами встрачаеть его и окропляеть свитою водой, затвиъ читаеть краткую молитку и приличное дию место вакого-нибудь "Златочета". Помолившись, царь обсылается сь парицей насчеть здоровья или здоровается сь нею въ ея передней, и вывств идуть въ верховую церковь къ заутрени. Между твих первые бопре уже толиятся въ Золотой Цалать. Они бросаются "бить челомъ" ему, когда онъ вступаеть въ

нее, не спимая тафьи (шапви): то-же дёлаеть самъ патріархъ, который жалуется въ рукф. Начинается "сидёнье съ бояры" или дума, которая всегда была при царф, не исключая праздинновъ. Посиденъ часа 4, всё идуть въ обёдиф, которая длится часа 2, причемъ царь слушаеть доклады и отдаеть приказы. Послф обёдии—опить въ Золотую Палагу, гдф происходить слушаніе челобитныхъ да начальниковъ приказовъ, изъ которыхъ каждый имёль свой день для докладовъ: тугь бояре уже стоять; который устанеть—тихохонько выйдеть на илощадку вздохнуть.

Въ полдень высочайшій объдъ, торжественный, по чину, блюдъ 70; но царь все это разсылалъ своею мелостью, самъ же вущаль умъренно и просто. После обеда государь "отдыхаль часика 3 и, просыпаясь съ благовъстомъ къ вечериъ. опять шель въ церковь со вновь собравшимися болрами. Затемъ снова въ думъ; и все-таки болре "всходили въ Верхъ на довладъ" еще въ пеурочные часы, даже когда царь кушалъ. Вечеръ посвящался развлеченіямъ или у себя, съ "ближними", или на половина парицы, въ семьй; загамъ ужниъ и опить молитва въ Крестовой -- на сонъ грядущій. Пресвітлое величество любиль позволяться, но тоже степенно, прилично сану. Главное развлечение-чтение божественнаго да летописей, которыя нередко подправлялись высочаншею рукой. Затемъ властелинъ Руси уносился тихою мечтой въ ея богатырскую и любомудрую первобытность, благоговайно вслушиваясь въ спокойное журчавіе свазки, былины и духовнаго стиха: для этого во дворцъ жили "бахари", "слъщци" да "верховие богомольци и юродивые", а у царицы-бывалыя "старици". Много было также, на объекъ половинакъ, "дураковъ и шутовъ", "дуровъ и шутикъ", а также варловь и варлиць. Тамъ играли въ карты, шашки, бирки; но царь больше снисходиль въ шахматамъ, въ этой мудрой и степенной игр'в Аль-Рашидовъ (С. И. § 54). Въ Потешной Палате его увеселяли скоморохи, музыканты и медевдчики. Зимой онъ смотрвав "медвъжье поле" — бой охотнива съ дикимъ Мишкой. Охота была не только забавой, но и важнымъ государевымъ деломъ: это-"дарская тешь". Она вызвала особый общирный отдель двора. Царь охотился, гдв ему полюбится; и мвстные жители должим были вормить всю его справу, давать дворы для ея постоя и потводы, выставлять проводниковъ, сторожей, облавщиковъ, забивать на різнахъ ізы — запруды для ловля рыбы. Государева охога была попреимуществу соволиная; на нее укодило много легнаго времени, которое проводилось больше въ загородныхъ дворцахъ.

Такова была обыденная жизнь дворца. Сказочною, восточною пышностью отличались его праздники. Туть сіяль главный чертогь-Грановитая Палата, гдв совершались пріемы пословъ и большія столованья, принимались поздравленія, собирались вемскіе соборы. Туть все щеголяло парчани, атласани, шелкани, соболным, которые возвращались, после службы, въ дворцовыя кладовыя, вифств съ безприново утварью; а по ствиамъ палать, но крыльцамъ и лествицамъ лепилесь толим царедворцевъ, которые служили живымъ убранствомъ, стоя, вакъ истуканы, не отвіная на поклоны знакомых в гостей. При поздравленіяхъ только бояръ "пущали" въ палату, по разрядному списку: взойдеть осчастливленный въ одну дверь, ударить челомъ передъ престоловъ и удалнется другимъ выходомъ. Дворяне же и остальная мелочь и туть видали государскія очи только въ свияхъ и на крыльцахъ, при проходъ царя въ соборъ. "Вънчаніе на царство было даже церковнымъ обрядомъ. Тутъ новый "помазанинев" "облачался" въ храмъ "въ царскій савъ," по византійскому обычаю. Это, прежде всего, - "платно", верхняя одежда изъ золотой парчи, безъ "стана" (талін), съ воротвими, шировими рукавами, какъ архіерейскій саккось, этоть бливнецъ византійской порфиры; оно было подбито горностаемъ, опушено соболемъ, обифшано жемчужнымъ вружевомъ, усыпано грагоцинными наменьями. На платий прасовались, вань собраніе сокровищь Піехерезады, бармы (§ 42) или "діадима", т.-е. оплечіе, и наперсный вресть. Облаченіе довершали: сіявшая ваменьями золотая "шанва" (ворона) съ собольных оволомъ, столь же богатые башиави изъ бархата или сафьяна и царскій жезть, тоже облишенный каменьями. Все это такая тяжесть. что облаченному и не двинуться бы, еслебы не водили его болре, поддерживая подъ руки.

Подобною же торжественною обрядностью сталь посольскій чинь. За-границу посылались уже не простые "гонцы", но "посманным и даже "великіе послы". Посліднихь сопровождала цівная походная часовня и пышная свита, нагруженная подарками—безцінными мізмин. Ихъ время шло главнымь образомъ на неукоснительное исполненіе своихъ обрядовь и обычаевь да на переодівники. Когда въ намъ прійзжаль посоль, приказывали запирать зана и сгонили разодітий народъ на дорогу, чтобы Москва показальсь гостю многолюдною, могучею, богатою и довольною. Пристава всически "оберегали честь государя", заставляя посла пернаго снять шапку и т. под.: оттого сразу занязывались ссоры и

чуть не драки. "Караульщики" никого не пускали въ послу. воторый и выходиль радко, да и то въ сопровождении приставовъ-Его вучера водили воней на водопой въ особое ивсто, и также окруженные стражей. Москвичамъ воспрещалось проходить мижо его жилья. Послу не нозволялось писать домой, а письма в нему прочитывались и уничтожались. Харчи дакались ему готовые; но дело было не столько въ "Вствахъ", сволько въ пить в или "здоровьяхъ", которымъ вели списовъ съ строгимъ соблефт деніемъ титуловъ. Прв высочайшихъ пріемахъ посоль сліва. съ коня далеко отъ дворцовой лъстинцы, по которой спускало-Съ множество царедворцевъ, одинъ другого пышиве. Особенно зна т нымъ посламъ делались, на Красномъ Крыльце, "встречья " большія, среднія и меньшія: въ разныхъ м'естахъ лестинія на выстраивались "встр'вчиние" изъ царедворцевъ, а царь встр'вчали ть у ступеней трона. Въ огромной палать, куда вводили после 🗪. стояли у ствиъ до 500 сановниковъ и длиннобородыхъ съды гостей въ богатъйшемъ одънии. Вовругъ разукращеннаго пр стола разивщались большія нконы, держава цівльнаго воло т за. такой же посокъ царя и вызолоченияя лохань съ рукомойем кивомъ и полотенцомъ. Все это охранялось кругомъ изъ рыки жъ съ серебряними бердишами. Царь, возсёдая на престолё, да вваль послу целовать свою руку, потомъ обмываль ее и, по с идъвши молча, приглашаль гостя въ объду, а самъ велич 🗪 во удалялся. Об'ядъ длился съ 2 до 11 ч. пополудни, приченъ п служивали до 150 стольниковъ, и всв переодъвались по тра рава. За столомъ подли паря оставалось настолько миста, так сколько онъ могь обнять, разведя руками. Посолъ сидваъ 32 особымъ столомъ, и царь изъ своихъ рукъ посылаль ему встава, ва что тотъ долженъ быдъ вставать и кланяться. Всв исполняли же самое, при всякой подачкв съ царскаго стола кому-нибу ль Лишь изредка парь оказываль послу особую честь — пиль здоровье его государя. Посяв обяда пристава поили посла него, а сами воздерживалясь, чтобы выв'ядывать у гостя. На недъ-то принимались за переговоры, причемъ бояре на каждо за в шагу произносили титулъ царя и рылись въ даряхъ-ярхива ... ... истомляя посла формалистикой и придирками. Если двло на 128 живалось, послу дарили соболью шубу, сорова два соболей, сот ы в три горноствевъ, тысячи полторы бъловъ, а гость отларива 13 монетой. Но чуть только рачи посла не правились царю, емя дълали всякія непріятности, его не принимали во дворепъиногда даже не отпускали домой.

Величавы были и такія торжества, какъ "выходы" госудаевы или явленія царя народу. На стрівлецкомъ караулів Красаго Крыльца велись о нихъ, также какъ о погодъ, "дневальын записа". Особенно чинны были выходы "на богомолье". ни возвъщались "выходнымъ" звономъ. Царь медленно выстуаль изъ комнаты во всемъ сіянін своего пресивтлаго величегва, въ сопровождения постельничаго съ 20 стряпчими и боръ, разодътыхъ въ увазанные по росписи кафтаны. Низшіе аредворцы, ударивъ ему челомъ на лъстницъ, шли впереди. о три въ рядъ, до Успенсваго собора, гдв выстраивались по бымъ сторонамъ пути. Въ придълв собора царь возлагалъ ь себя царскій санъ. Если виходъ шель за предвли Кремли, осударь Вхаль въ волымать (вареть) или росписных саняхъ, ричемъ стольниви стояли "на ухабахъ", а бояре "на оглобткъ"; а впереди шли стръльцы съ батожвами (прутьями), для всноты людской". Самый пышный, всенародный выходь быль Богоявленіе. Тогда со всего государства съвзжались въ Москву огладать на "водоврестіе". И вся эта масса, до 400.000 гоовъ, надала ницъ, завидя шествіе къ Іордани, въ которомъ частвовало болве 800 человвить одной свиты. Впереди шавль целий полью стрельцовь и отрядь рындь, въ цевтныхъ матьяхъ, съ золочеными пищалями въ перламутровыхъ ложахъ, в вопьями въ золотыхъ галунахъ, съ золочеными алебардами 👞 древкахъ изъ чернаго дерева съ серебряными вистями. Завыв двигалось духовенство, въ преднесения святывь, - до 300 оповы в 200 дыяконовы со всёхы сорока сороковы церквей голиды. Навонецъ, шли бояре и самъ царь; а за нями гости в золотыхъ вафтанахъ, но наряду, и привазные. Горданская вы уполоблялась сказочной ставкв. А по Москив-рвев пестрыли. в концъ періода, солдатскіе полви въ цвътныхъ одеждахъ, со паменами и барабанами. Въ воздух в раздовалось пение церновихъ хоровъ и причтовъ, разносился оглушительный звоиъ ко-OBMINST

Такъ, бытъ Верха доказываль нобёду новаго порядка. Здёсь тарина сохранялась лишь въ нравахъ и понятіяхъ. Царь ставался прежиниъ русскимъ человёкомъ, вотчининсомъ, по выпиъ привычвамъ, понятіямъ и образованію: онъ жилъ только въ большей "прохладё", былъ болье крупный "самъ", госполянъ; у него было больше золота и "цатъ", сокровищъ. Кремъ былъ усадьбой помёщика, среди его деревень и слоботь на Москвъ. Дворецъ даже назывался зачастую "избой".

Настроивъ роскопныхъ каменныхъ налать, цари держали ихъ для торжествъ, а сами жили постарому, свромно, въ тесныхъ, низвихъ хоромахъ и покояхъ, съ неязбежнымъ конявомъ, крюкомъ у дверей и враснымъ угломъ. Все еще непривычно, жутко было виз на просторъ, въ большомъ обществъ: они сидъли въ своей "комнатъ", запершись самъ-другъ съ наперснивами. Иностранцы изумлялись ивкоторымъ пережиткамъродственных отношеній къ народу: болре, владыки, протопоны ввано при царв, и онъ все угощаеть ихъ; при выходахъмужикъ вправъ подать ему челобитную, которая тотчасъ шлавъ Челобитный приказъ, и решение по ней читалось подъячими "всвив людемв" на площади, передв государевымв дворомв... Но привытное величество уже ушло отъ народа на недосягаемуювысоту, при которой трудно было обмёниваться дучами взаимной любви. А уединенность, безпочвенность воспитывали жуткое чувство, которое поддерживалось суевфріями. Верхъ сталь юдолька страха, трепета и той подозрительности, того наушничества, при которыхъ часто пустое "слово и дёло" вело въ сысвамъ, имтвамъ и гибели даже братьевъ, детей и невесть государя. Обт этомъ свидательствуеть весь складъ дворовыхъ норядковъ.

Здесь все было направлено въ "береженью государскаго вдоровья . Забредеть-ин вто случайно во дворець, не по росписы или навазу, его допрашивають накрино и даже подъ пытвой --При входъ въ покои даже родственнива царя снимали свое обичное оружіе, поясные ножи, и клали палки: обезоруживали н пословъ. Въ опочивальнъ царя спаль постельничій, пососъдству — цълый отрядъ стрянчихъ и спальнивовь, въ третьей комнатъ-тоже: а у вибшиную дверей сторожили молодые силачиистопники. Высочайшее леварство пиль предварительно врачь или наперсникъ, а кушанье отведывали сначала поваръ, потомъ нестіе нав изв кухни ключники, наконець дворецкій, стольники и крайчій; тоже проделывалось сь напитвами, вогорые пробоваль напоследовь чашнивь, отливавшій изъ кубка въ ковшъ царю. На дворъ денно и нощно держали нараулъ 250 стральцовъ, съ зараженными пищалями и дымищимися фитилими. А въ самомъ дворит дневали и ночевали ихъ отборные товарище - тысячи двь "стременныхъ", которыхъ разставляли по всьмъ закоулкамъ именно "для обереганія" государя. Не довъряли самимъ даредвордамъ, воторые были мастера на всякія козин. Къ вонцу періода установилось общее "престопилованье", присяга на службу, которая прежде дробилась по отдельнымъ

§ 154. Боярская дума. — Законодательство все еще находылось въ первобытномъ видь. Судебникъ Ивана III (§ 114) быль лишь скуднинь добавленіемь Русской Правды (§ 26). Зд всь опредвлядось, что судьями могуть быть бояре и окольшиче, наместники и волостели; имъ давался проценть съ дель ыли судебная пошлина, но уже запрещалось брать посулы (вватии). "Поле" допускалось лишь въ указанныхъ случаяхъ; ВВОДИЛАСЬ ПЫТВА; НАВАЗАНІЕ ЧАЩЕ ВСЕГО СОСТОЯЛО ВЪ СМЕРТНОЙ казии. Судебнивъ Ивана IV (\* 123) былъ справедливъе, больше браль въ разсчеть нужды народа, отличался болве государст веннымъ, чемъ вотчиннымъ взглядомъ. Но и онъ быль лишь ск ромнымъ развитіемъ прежняго Судебника и безсвязно дополвя лея всяческими указами да уставными грамотами. Иностранцы Велись, какъ это въ Москве негъ законовъ, кроме одной этой тощей книжви. Тогда законъ все еще заменялся изустнь из распоражениемъ властей; а источникомъ его считалась во на государя: "ниенной увазъ" служниъ высшею законодаельном формой. При каждомъ новомъ дъль приказные выписы нали "примъры и образцы", а если ихъ не было, довладызали нь думу: увазъ собственно означаль приговоръ государи совивстно съ боярами.

Дума была высшею ступенью всёхъ властей. Она руковомла приказною расправой и принимала "извёты" на нее, а также "жалобы" на такихъ судей, которые "просудились", вершли дело "не деломъ". Она даже определяла такія мелочи, какъ подарки иностраннымъ государямъ и выдача впередъ жазованья дьякамъ. Но попренмуществу она законодательствовала, постакляя образцы для решенія пеобычныхъ делъ. Она принля более определенный видъ, стала учрежденіемъ постоякнымъ, окончательно превратилясь изъ дворцовой конторы (\$ 🛢 въ государственный совить всея Руси; съ 16-го в. въ же синслв употребляются слова - "дума, думин" (въ переводах министры), ихъ "приговоръ". Дума состояла уже не изъ б чайныхъ болръ, пути которыхъ касалось дівло, а изъ всі (до 90) советнивовь государи, въ которымъ причислялись один "думные" болре, но еще окольничін и "думные" дворе Делопроизводствомъ у нея занимались не дворцовые дляка. стоявшіе при путяхъ (§ 97), а собственные, "дужные", ж рыхъ иностранцы называли государственными секретарями. Л работала образдово. Она ввино засвдала "въ Верху" (§ 11 и редко не присутствоваль вы ней самы государь. Тумпи ч слушали дёло "вдругорядь", чтобы не ошибиться, навести спра а тавже проварить пряговорь, который дьяки иногда ум ленно переправливали". Они восбще любили долго разле вать дёла и иногда вступали даже въ горячія пренія. Имъ тод трудно было писать. Они даже не подписывали дель: пре воры думы, въ виде государевыхъ указовъ, или "крепкии" думные дъяви, или "пом'ячаль" одинь только дьнив, смотра ихъ важности.

Дума, этоть "сепать" нностранцевь и "снавлить" дуком ства, была съ виду маститымъ учреждениемъ. Въ Судеби Грознаго значилось, что законы издаются \_съ государева влада и со всехъ бояръ приговора°. Дума была соучастии власти, при которой стояда неотступно, даже при походих и сударей: а дела, которыя она вершила безъ государя, рач шли въ нему на утверждение: оттого она не знада ответсы ности. Дума блистала знатностью: ел члены назначались выст по очередямъ мъствичества; ея "первосовътникъ", въ отсупт царя, вазался иностранцамъ вице-королемъ. Но въ стире дума была начто. Это — невидника, воторую заслонали от в рода царь да дьякъ. Темна ея исторія; загадочень даже во двль въ ней. У нея не было ни учредительныхъ грамоть, вище объ ея отношеніяхъ въ верховной власти и къ подчиніля містамь; не видно даже установленнаго распорядва, превизоч канцелирів и архива. Знаемъ только, что незшін власти "вереді сюда свои вопросы или "статьи", составлявшія иногла ді "статейные списки". Думцы вчинали еще "сидъть" о да п государеву указу да по челобитьямъ, какъ отдъльнить ил тавъ и целихъ влассовъ общества. "Челобитния вы с надзору надъ приказами и служили поводомъ къ весьма ва

и вымь мврамь: онв были однимь изъ последнихъ отголосковь и рямого участія всего народа вызавонодательстве. Сами же думцы и се поднимали никавихь вопросовь: у нихъ не было завонодательнаго почина, какъ у англійскаго парламента (С. И. § 160). Отни только слушали да приговаривали, а довлады или предрышенія щли отъ государя да отъ дьяка: "царь указаль, бояре приговорили", писалось въ указахъ. Эти довлады сочинялись въ мисалось въ указахъ. Эти довлады сочинялись въ мисалось въ "ближней" или "тайной" думь. Она велась съ Ивана III, который "вев дела делаль запершись у себя самъ-третей" (§ 114). Здесь родственники государя и его наперсники подготовляли дела, которыя онъ вносилъ въ болирскую думу для одного порядку, да и то когда хотёлъ.

Не основанная на прав'в, закон'в, безсильная и безмолвная, о превая дума существовала лишь по обычаю, который поддерживыся необходимостью для врупнаго вотчиника им'вть управпощихъ и сподвижнивовъ. Сверхъ того, при в'вчныхъ войнахъ, о на вграла роль военнаго сов'вта: ен члены разсылались на военачальство, а въ промежутвахъ сов'вщались съ своимъ госутеремъ больше всего о военныхъ д'влахъ да о связанныхъ съ в ми вопросахъ дипломати и служилаго землевладенія.

§ 155. Земскіе соборы.—Выше боярской думы была велив на вемская дума или земскій собора. Онъ отчасти замениль н вче, этотъ первобитный образъ народнаго правленія, съ его толовнымъ участіемъ всехъ свободныхъ, съ его "одиночествомъ" (единогласіемъ). Въчевой порядовъ, который замиралъ У же въ концъ прошлаго періода (§ 98), прекратился съ таденіемъ Новгорода и Искова (§§ 113, 119). Память о немъ х ранялась только въ сельскихъ сходахъ да въ челобитныхъ, встворыя важдый быль волень подавать царю. Когда носковскан Русь сбросила съ себя татарское иго, объединилась и Реснинувась далево, веченой строй сталь невозможень. Но новый порядокъ еще не выработался: наверху боролись честолюбивые "хищники"; а народъ страдаль оть "несправедза выхъ судей и лихоницевъ" и "докучалъ" государямъ чело-Сытными, напоминая темъ, что въ его душе еще мерцала пазать объ участи въ "строенін вемли". Все это особенно обнаужнаось въ малолетство Ивана IV, когда дело дошло до жежа въ Москвъ. И власть ръшилась приблизиться, какъ жетрь, къ "людямъ Вожіниъ", къ народу, во всей земле (\$\$ 122).

Но поголовное участіе народа въ правленія должно было

рвшающее значение, остальные не были даже учреждения. Они влачили жалкое существованіе. Здёсь все запутано, неопредвленно, все-случай, обычай, голый фактъ, а не право или сознанная мысль, не законъ или картія. Нивавое постановлене не обязывало созывать соборы. Царь могь вовсе обходиться бесь нихъ, также какъ онъ воленъ былъ поступать согласно съ илъ приговорами или вопреки имъ. Соборное уложение начиналось словами: "по нашему указу и всей земли приговору", клемы, великій государь, приговорили на соборви. Главными тр. ломъ соборовъ было денежное вспоможение да оберегание страны и ен главы: обывновенно духовенство приговаривало молитыя Богу о нокореніи подъ нови супостата, служилие - биться, ве щадя годовъ, тяглие - не жалеть своихъ животовъ и труда. Чаще всего созывались соборы при Михаиль, но только для того, чтобы "наказанная" земля исполнила свое объщание, при сто избранів, - поддерживать престоль; и въ концу его парствованія мощная власть (§ 151) выдвигала обычай призывать "на совъть" сведущихъ людей, которые обсуждали, вместе съ думцами. мелкія правительственным міры.

Соборы совывались лишь по необходимости, въ тяжкія менуты, вь силу войны и внутренией смуты, сопутствовавшей борьбв новаго порядка съ старымъ. Они были вызваны быстрымъ ростомъ государства, его непосыльными вадачами. Этоне уполномоченный общества, а временно пригодное оруже правительственной расправы: это тогь же служилый да тыдецъ, потребованные на Верхъдля опроса и для лучшаго исполненія наказовъ въ своемъ углу. Мимолетная сила соборовъ заключалась въ слабости власти: они особенно процевтали во время самозванцевъ да въ началъ царствованія Миханла в обратились въ простое орудіе престола, вогда онъ утвердился съ прибытіемъ Филарета (§ 148). Наши земскіе соборы, какъ в государственные чины Франціи, были недозравшимъ зародишемъ ограничнтельнаго представительства, народовластія. Кавь тамъ, тавъ и здёсь, страна томилась глубовою потребностью единства (§ 108), вследствіе своей разноплеменности и постоленыхъ войнъ на открытыхъ границахъ. У насъ эта потребность становилась страстью оть общирности вемли. Оттого соборы никогла не думали добиваться значенія англійскаго парламента: они, напротивь, старались закрёпить самодержавіе.

§ 156. Приназы. — Наряду съ думой и соборами, возпикла высшая распорядительная влясть для всей земли — мо-

почти безменно. Соборы нивли свою печать и разсылали по странв грамоты отъ своего имени. Они избрали 6 государей-Федора I, Бориса, Лжедимитрія I, Василія, Владислава и Мижанла: изъ царей того времени только первый, Иванъ Грозный, быль безсоборнымъ помазанникомъ. Соборы освящаля участіемъ народа и болве обычныя, но крупныя меры по "устроенію косударства". Они въдали вопросы о войнъ и меръ, о вазиъ. торговив и промыслахъ, даже о расправв съ "ворами" (\$ 144). Тат плодомъ былъ улучшенный Судебникъ (§ 123). Соборы объединяли Русь, подобно полюдью (\$ 26); только тамъ внязь ходиль по 🚾 юдямъ, а туть люди приходили въ царю со всёхъ вонцовь огромной страны. Они и прямо спасали свою землю, не жалвя на добра, жи животовъ своихъ въ пору бъдствій. Наконецъ, черезъ соборы допосились до Верху голоса всей земли, "чтобы о всемъ разоренін было відомо", какъ сказано въ грамоті Миханла: ови та одавали челобитимя добо всявихъ нуждахъ своей братів", воторыя вскрываля язвы государства.

Тавъ, соборы, подобно боярской думв, съ виду были однимъ ызь маститыхъ устоевъ строенія земли: въ своей полторастал Втней исторія (1549-1698) они васались перв'яйнихъ дваъ н впогда вершили судьбу Руси. Но по существу, земскіе соборы не были представительнымъ учрежденіемъ, коти наши послы и называли англійскій парламенть ихъ именемъ. Опи на поминали не это орудіе вонституцін, а собранія государственныхь чановь Францін (С. И. §§ 128, 160), да и то въ болбе блатиюмъ виде. Соборы не были полною вартиной земли русской. Они представляли не цільную ся нужду, а выгоды раз-Розненных "чиновъ", которые говорилк каждый о своемъ дель, Отвазывансь отвінать на вопросы, бывшіе имъ "не за обычай". Есля и на материкъ Европы собирались "чини", то это были врашия, сплоченныя сословія, словно государства въ государствь: они упорно отстанвали свои политическій выгоды въ борьбів съ водеблющимся престоломъ. У насъ же, при всеобщей розни усдиненности на первобытномъ просторъ, чины не только не представляли воли земщины, но и сами-то никогда не были вредставлены внолив. Нязшіе люди, отдаленные отъ Москвы, "Зготились этимъ деломъ, какъ повниностью, вместо того, чтобы прожить имъ, какъ своимъ правомъ: это отлавало выборы въ Руки м'встныхъ властей, а поголовное призвание высшихъ зановъ было совстви въ волт царя. За исключениемъ соборовъ взбиравшихъ на дарство, которые были неизбъяни и нувли

рвтающее значеніе, остальные не были даже учрежденіемъ. Они влачили жалкое существованіе. Здёсь все запутано, неопредъленно, все-случай, обычай, голый факть, а не право или сознанная мисль, не завонъ или хартія. Никавое постановленіе не обязывало созывать соборы. Царь могь вовсе обходиться безъ нихъ, также какъ онъ воленъ былъ поступать согласно съ нхъ приговорами или вопреки имъ. Соборное уложение начиналось словами: "по нашему указу и всей земли приговору", или-"мы, великій государь, приговорили на соборва. Главнымь двломъ соборовъ было денежное вспоможение да оберегание страны и ел главы: обывновенно духовенство приговаривало молиться Богу о похореніи подъ кози супостать, служниме - биться, не щадя головъ, таплые-не жалъть своихъ животовъ и труда. Чаще всего созывались соборы при Михаяль, но только для того. чтобы "паказаплая" земля исполнила свое объщаніе, при его избраніи, - поддерживать престоль; и въ вонцу его царствованія мощная власть (\$ 151) выдвигала обычай призывать два совътъ сведущихъ людей, которые обсуждали, вместе съ думцами, мелкія правительственных мівры.

Соборы совывались лишь по необходимости, въ тяжий минуты, въ силу войны и внутренией смуты, сопутствовавшей борьбв новаго порядка съ старымъ. Они были вызваны быстрымъ ростомъ государства, его непосильными задачами. Этоне уполномоченный общества, а временно пригодное орудіе правительственной расправы: это-тоть же служилый да тагледъ, потребованные на Верхъ для опроса и для лучшаго исполненія напазовъ въ своемъ углу. Мимолетная сила соборовъ завлючалась въ слабости власти: они особенно процистали во время самозванцевъ да въ началъ парствования Михаила и обратились въ простое орудіе престола, когда онъ утвердился съ прибытіемъ Филарета (§ 148). Наши земскіе соборы, вакъ в государственные чины Франціи, была недозрівшимъ зародышемъ ограничительнаго представительства, народовластія. Какъ тамъ, тавъ и здесь, страна томилась глубокою потребностью единства (§ 108), вся вдствіе своей разноплеменности и постолиныхъ войнъ на отврытыхъ границахъ. У насъ эта потребность становилась страстью отъ общирности земли. Отгого соборы невогда не думали добиваться значенія англійскаго парламента: они, напротивь, старались закрвнить самодержавіе.

§ 156. Приказы. — Наряду съ думой и соборами, вознивла высшая распорядительная власть для всей земли — московскіе прикажи. Прежде, у князей, были только путные Совре, которымъ они "привазывали" ведать известный разрядъ дворцовыхъ дъль (8 98, 99). Въ этомъ смислъ "приказные" также стары, какъ княжеская власть; но цриказы, вакъ нодобія министерствъ (§ 114), обособились лишь въ течение четвертаго періода. Ихъ вызвало, съ одной стороны, такое навопленіе діять, что боярская дума уже не могла справиться съ ними, съ другой - быстрый рость самодержавія, желавшиго сосредогочить власть, сокращан число посреденковъ, которые, при изехомъ надворъ, тагостни для народа и опасни для престола. Тавъ, двордовые путе удаленой поры, эти конторы вотчинника и канцелярія его думы, преобразились въ привазы, которые сначала даже назывались то "избами, подклетами, дворами, палатами ворца, то "четями (четвертями) или отдвдами думы, состоявшими подъ въденіемъ четырехъ думскихъ дьяковь. Главные приказы-Разрядный, Помъстный и Посольсвій-сохраннянсь въ этомъ видь, и на инхъ некуда было жаловаться; Посольскій даже всюду слідоваль за царемь, какъ его походная ванцелярія. Потомъ привазы совсемъ выделились, подъ управленіемъ бояръ и окольпиякть, которые, впрочемъ, зависълн отъ своихъ деловитыхъ "товарищей" — дъякова, между твиъ какъ письмоводствомъ въ вихъ занимались подъячіе.

Приказы постепенно вырисовываются съ начала періода. Прежде всего, при Иван'я III, обособляются собственно дворповыя дала -приказы Авордовый (или Большаго Льорца, бывшее выдомство дворецкаго), Казенный (или Казенная Палата), Конюшенный, Холоній, Ямской и Земскій. Около того же времени вывются думскія чети-приказы Посольскій, Пом'ястний, Разразвий и Казанскаго Дворца. Передъ смутой было уже на лицо большинство приказовъ; къ концу періода (§ 148) ихъ насчитывалось деситва два. И здесь съ виду все было въ порядке. Одни приказы предназначались для изкъстныхъ дълъ (Разрядний. Пом'ястный, Посольскій, Сытенный, Каменный, Челобитний. Земскій, Разбойный и др.), другіе-для разрядовь лиць Долоній, Стралецкій, Пушкарскій и др.), третьи-для данниль ивстностей (Владимірскій, Сибирскій, Костромская Четь, Казачскій Дворецъ - для Поволжья и др.). По на ділів приказы представляли первобытный хаосъ. Они не заводились по мысли ланнаго лица, по писанному плану, а выростали "по нужв", вась вривыя улицы Москвы сь тупыми переулками. Такъ, привым правили страной черезъ областныхъ властей, а иная волость, даже нное помъстье прамо въдались съ ними. Ихъ власть не быда опредълена: они сами не знали, что вершить самимъ, что взносить въ думу. Предметы яхъ въдомства перенутивались до того, что трудно было находить дъла. Отсюда знаменитая "московская воловита", воторая затягивала дъла на десатън лътъ. Она поощряла лихониство, хотя привазнымъ было чъмъ житъ: въ "въденіе" важдаго приваза приписывались цълые города или разряды тяглыхъ. Приказные, люди елеграмотные, не могли понимать сущности дълъ, да имъ нужно было еще сдълаться необходимыми: оттого они изобръли мудреное бумажное врючвотворство. Такъ, выстая расправа былъ цълью ябедъ, кляузъ и ввятокъ, встръчныхъ и поперечныхъ исковъ. Десятии челобитныхъ объ одномъ и томъ же "записы — вались" въ приказахъ и клались подъ сукно или пересылалисъ наъ одного приваза въ другой.

Безпорядовъ господствовалъ въ саномъ стров привазовъ. Т не были строго очерченныя чиновничьи царства. Здёсь грамот составлялись по "боярскому довладу". т.-е. по рёшенію началынива: онё писались подъячими и только скрёплялись подпись дьяковъ. Но начальникъ полагалъ рёшеніе по совёщанію "товарищи", т.-е. требовалось обычное въ древней Россіи един глясіе. Часто бояре или окольничіе были только пышною въставись дъякамъ и, какъ годы въ вонсульскомъ Римѣ (Д. И. § 19 Т.). назывались ихъ именами, которыя стояли на ларяхъ, ку до складывались бумаги съ ихъ скрёпами. Дъяки — первобыти в привазные", ядро приказовъ.

Греческое слово дъякъ не раньше 14-го в.: прежде это бы и писцы", т.-е. письменные люди, которые обучали грамо в именитую молодежь, а главное—вёдали письмоводство и пребытовъ" (казну) киязи, по его приназу". Спачала дъяки бы инлюди худородные— страдничьи дёти", поповичи, вольноотпуще вники да княжьи дворовые слуги. Они долго терли лямку подъичихъ или на посылкахъ пристанами, гонцами; затъ седёли дъяками по приказамъ, переходя изъ низшаго въ высшта, пока не достигали званія думнаго дъяка въ первыхъ приказахъ Разрядномъ или Посольскомъ. Въ промежуткахъ они вздили областной городъ или за-границу—въ товарищахъ" намъ ника, воеводы или посла; иногда получали особыя поручен вродъ описыванія земель. Такъ, дъяки становникъ знатока государскихъ дъль, вырабатывали своеобравные пріемы распран

Москву "наивстничій откупъ" — переложенные на деньги законные поборы областныхъ властей: жалованныя грамоты въ этомъ смыслъ и назывались "отвупными". Такъ, при Грозномъ возникло выборное начало въ областномъ управленін (\$ 123). "Губныя" (губа-часть волюсти, судебный округь) и "уставныя" грамоты предоставляли городскимъ и сельскимъ общинамъ намъстинчьи дела, въ особенности же судъ надъ ворами и разбойнивами, дозволяя имъ выбирать для этого земскую избу или "излюблениму головъ и старость", а въ помощь имъ — приовальнивовъ, сотскихъ, десятскихъ и земскихъ дьяковъ. Земской избъ поручалось даже надзирать за воеводами, "порочить" ихъ передъ думой, т.-е. вести правильные иски и тижбы: съ этою цёлью предписывалось посылать въ избы списки воеводскихъ наказовъ. Наряду съ областными соборами, которые, вирочемъ, встречаются только въ смутное время, земская изба была последнимъ развитіемъ первобытнаго народовластія.

Но новое областное управление не могло привиться. Кавъ все тогда, оно было лишь случайнымъ дёломъ, а не правомъ, закономъ или сознанною мыслью: оно вводилось, вакъ опыть, и гль попало, по просъбамъ населеній. Больше всего видимъ его внутри страны, особенно въ старовольныхъ областяхъ Новгорода и Цевова. На окраинахъ, въ опасныхъ углахъ, при томъ же Грозномъ, появилась, напротивъ, власть болфе сильная, чемъ намествикь: это -воеводы пограничных месть, воторые заботились о ратномъ двяв, сидя въ "острогв" (врвиостя), между темь кака наместника заведываль "городомь" или гражданскою частью. А главное, земская изба противоричла вриностипчеству и самодержавію, съ его сосредоточеніемъ власти въ столица. Выборными правами могли пользоваться только свободные врестьяне; а они уже расплывались въ массв крвпостныхъ и холоповъ. Самодержавіе могло допускать только ничтожныя, отнюдь не всеувздныя и всесословныя, самоправныя общины, и только для помощи ему, особенно въ сборъ податей. Оно и схватилось за выборное начало въ видалъ совращения опасной власти нам'ястниковъ и волостелей да увеличения собственныхъ доходовъ: "намъстинчь кормъ" и "присудъ" пошли въ царскую казну. Самъ Грозный, въ злую пору, старался превращать новыя общвим просто въ служебныя орудія высшей власти, такъ что выборы становились не правомъ, а повинностью. Ктому же бадное население давало лишь вичтожную "подмогу" своимъ излюбленнымъ, хотя имъ приходилось посвящать все свое время

лади списки должностных назначеній, выдавали грамоты безь государевых указовъ. Передъ ними трепетали думцы и восводы; ихъ ненавидёли вностранцы. Зато все родовитое, все, помнившее былую независимость, не терпило дьяковъ. Знать гнушалась этими "новыми върниками" царя (§ 151). И напрасно Михаилъ запрещалъ принимать въ подъячіе поповичей, посадскихъ и пашенныхъ людей: дьяки, эти потомки дворни государевой, не сливались съ дитьми боярскими, потомками вольныхъ слугъ. Они оставались "неродословными", у нихъ ве было "отеческой чести", ихъ должность считалась "худымъ чиномъ". Думный дьякъ стоялъ въ дум'в, между тъмъ вакъ бояре сидъли.

§ 157. Областное управление. — Приказные порядки столичиаго правленія тижело отражались .на всей Руси через областное управление. Нам'встники и волостели вполнъ завъ свли отъ вихъ. Приказы назначали и смвияли ихъ, сивъсжали ихъ всемогущими дьявами и, взамвиъ прежинхъ развъ Вздчивовь (\$ 98), разсылали по странв инсповь (\$ 11-4). этихъ парскихъ дозорщиковъ по податнымъ и крепостнымъ д ламъ. Приказные учиняли всякія придирки, чтобы чаще см 🕏 нять ихъ или получать съ нихъ отвупы. Областные правите ли принуждены были удвонть посулы, чтобы утолить ихъ алчность а такъ вакъ ихъ стали сивнять чуть не ежегодно, то о вы спітили повормиться, быть сытыми васчеть народа, на 20 заботись объ охранение его оть дихихъ людей, татей и разва бойниковъ". Особенно въ смуту, при малолетстве Ивана I они уподоблались "львамъ", по выраженію літописца: "мновтів города и волости пустыми учинили, и много влововнения дъль учиниян, сделались гонителями и разорителями". Поса 🛪 скіе и крестьяне жаловались царю: "оть насильства, продаж татебъ многіе разбрелись безв'єстно кой-куда; а нам'єстники тіуны беруть съ оставшихся свой кормъ и свой поборъ сполна-Доходило до того, что нередно население избивало своихъ госнителей. Оттого въ Судебникъ Ивана IV впервые положе 🗐 наказаніе за злоупотребленіе властью: судьямъ трафъ, дь Я камъ тюрьма, подъячимъ кнутъ.

Мало того. Народъ сталь обращаться въ Москву съ таки челобитьями: "государь бы пожаловалъ — наместника и то управу чинить во всяких зе ских делобитавиль и велель бы управу чинить во всяких зе ских делобитави обязывались сами собирать и переправлять

за который ихъ же заставлять дорого расплачиваться. Онъ задерживаль продажу соли, даже грабиль церкви, такъ что не было объденъ и въ храмовые праздпики. Въ челобитныхъ посадскіе часто грозили "разбрестить розно", если не смънять воеводу; и разбредались или закладывались за сильныхъ людей. Тамъ и самъ вспыхивали даже "безчипства" и "воровскіе заводы" или "мятежи".

Все это путанное разнообразіе областнаго управленія оснонывалось на сложномъ правительственномь димении древней Руси. Завсь пережитки отделенной старины переплетались съ попытками необходимыхъ новшествъ. Совсемъ исчезла только основа первобытности-ваглядь на родную страну, какъ на "Вожью", народную, землю. Съ начала періода уже нать другой земли, кром'в "государевой" (§ 151). Но она распадается на разряды по употребленію, которое д'власть нав нея государь. Сначала следь старины виднелся вы томь, что вся эта Божья благодать считалась "черною" или государственною, т. е. обиталещемъ народа - этой вольной черноземной силы, но обязанной тигломъ на общія нужды. Но съ 15-го в. государь все больше н больше раздаеть ее служилымь и духовенству: образуются частныя, "владельческія" земли, въ виде поместій, вотчинъ, церковныхъ и монастырскихъ имуществъ. Гораздо меньше было "дворцовыхъ" земель, гдв помвщикомъ быль самъ государь, если не считать необозримой массы "порозпикъ" земель, которыя принадлежали ему же непосредственно, за неимвніемъ особыхъ ховяевъ. Но зато уже съ 16-го в. государи стараются полбирать владёльческія земли, особенно у первовниковь, встрічая туть сочувствіе со стороны народа. Таковы были разряды вемель, какъ въ убздахъ, такъ и въ посадахъ: въ правительственномъ отношении село и городъ также мало различались между собой, вакъ и въ бытовомъ.

Болве прочно сохранался другой коренной пережитовъ — община. Если она падала политически (§ 61), зато, какъ мелкан, деревенская единица, еще оставалась обычнымъ видомъ
сельской жизни вездв, — и у черносошныхъ, и у владвльческихъ врестьянъ. Здвсь уцвлело исконное, поголовное, народовластіе. Здвсь еще жилъ древній "міръ", съ его "земскою
или схожею избой", съ его погодно избираемыми "старостами"
и "деситинками", съ его "сходами", которые въ юго-западной
Руси даже носили имя въчъ, пока оно не замънилось названіемъ "громадъ". Община участвовала и въ судф, отчасти кос-

венно, повальными обысками, отчасти и прямо, черезъ своих "судныхъ мужей" (родъ присяжныхъ, вавъ и на Западъ въ средніе въка, С. И. § 4), на которыхъ ссылались, какъ вы "правду". Правительству и помъщиву было даже выгодии поддерживать мірь: онь отвівчаль передь ними круговог порукой и ограничиваль своеволіе містныхь властей. Государь н крупные вотчинники иногда даже поручали управление своими имфијами не своимъ прикащивамъ, а сельскимъ старостана Одно время міръ даже высово поднялся: вогда было введево выборное начало въ областихъ, сходы стали заниматьси не однимъ "мірскимъ уложеніемъ" (раскладва повинностей и назваченіе сельских властей), но и выборомь земской избы. Но жтвив общинный строй началь падать, подъ давленіемъ привыныхъ порядвовъ. Внутри страны онъ исчезъ, въ смысле врурвой единицы или "черной волости", а на югѣ совсьмъ замерь среди однодворцевъ, которые составляли военным поселенія.

Съ развитіемъ врѣностичества, выдвигалось вотчинное начаю въ низшемъ управлени. Селами начинають запъдывать царски и помъщичьи приващиви, съ вотчивною полиціей и судомъ, съ нечатью владъльца. Въ писцовыхъ книгахъ земли описываются уже не по общинамъ, а по вотчинамъ и помъстьямъ. Самое имя "волости", какъ части уъзда (§ 98), напоминаниее саободное, бытовое дъленіе страны, къ концу періода уступлети мъсто правительственному, котя и взятому изъ старины, названію — стари. Самый уъздъ подвергся государственному влинію: прежде это было иъчто неопредъленное — все, что "уъхани заъхано" къ данному средоточію, къ городу: теперь же ясни межи; государевы разъъздчики (§ 98) и "разводчики", а то и нисцы, дълають "разрубы и разводы" земель, "грани тещуть ямы копають".

Увадь, станъ, село (большая деревня, съ церковью, съ общинными властями, съ помъщиками и ихъ приказчиками и кълопами), оеребня стали боле отчетливыми единицами областного деленія. Но путаница еще видна даже въ названіли где—станъ, где—волость и лаже "губа", а нногда губа значит часть волости. Где—село, а где—, погостъ"; во этимъ древним именемъ (§ 19) иногда называется то рядъ деревень, то приходъ, яли же, какъ теперь, церковь съ кладбищемъ. Вукто "деревня" говорать иногда "сельцо, слобода, поселокъ, починокъ виставка". Мёстами даже сохранялось исконное деленіе въ "земли и области"; а въ Новгороде еще не забыли своихъ пи-

за который ихъ же заставляль дорого расилачиваться. Онь задерживаль продажу соли, даже грабиль церкви, такъ что не
было объденъ и въ храмовые праздинки. Въ челобитныхъ посадскіе часто грозили "разбрестить розно", если не смънять воеводу; и разбредались или закладывались за сильныхъ людей.
Тамъ и сямъ вспыхивали даже "безчинства" и "воровскіе заводы" или "мятежи".

Все это путанное разнообразіе областнаго управленія основывалось на сложномъ правительственномъ долении древней Руси. Здесь пережитии отдаленной старины переплетались съ подытками необходиныхъ новшествъ. Совствъ исчезла только основа первобытности-взглядъ на родную страну, какъ на "Божью", народную, землю. Съ начала періода уже нізть другой земли, вромъ "государевой" (§ 151). Но она распадается на разряды по употребленію, которое дівлаеть изъ неи государь. Сначала следь старины видивлся вы томъ, что вся эта Божья благодать считалась "черною" или государственною, т. е. обяталяпемъ народа-этой вольной черноземной силы, но обязанной тягломъ на общін нужды. По съ 15-го в. государь все больше н больше раздаеть ее служнанить и духовенству: образуются частныя, "владельческія" земля, въ виде поместій, вотчинь, перковныхъ и монастырскихъ имуществъ. Гораздо меньше было дворцовыхъ земель, гдв помвщикомъ быль самъ государь, если не считать необозримой массы "порозшихъ" земель, воторыя принадлежали ему же непосредственно, за неимвніемь особыть хозяевь. Но зато уже съ 16-го в. государи стараются годопрать владельческія земли, особенно у цервовниковъ, встрёчая тугь сочувствіе со стороны народа. Таковы были разряды земель, какъ въ увздахъ, такъ и въ посадахъ: въ правительственномъ отношения село и городъ также мало различались между собой, какъ и въ бытовомъ.

Болве прочно сохранался другой коренной пережитокъ—
община. Если она падала политически (§ 61), зато, какъ мелкал, дерекенская единида, еще оставалась обычнымъ видомъ
сельской жизни вездѣ,—и у черносошныхъ, и у владъльческихъ крестьянъ. Здѣсь уцѣлѣло исконное, поголовное, народовластіе. Здѣсь еще жилъ древній "міръ", съ его "земскою
п.ш схожею избой", съ его погодно избираемыми "старостами"
в деситниками", съ его "сходами", которые въ юго-западной
Руси даже носили имя вѣчъ, пока оно не замѣнилось назвапіенъ "громадъ". Община участвовала и въ судѣ, отчасти кос-

дорогихъ одеждь, мёховъ, золота, серебра, драгоценныхъ камвьевъ и хозайственныхъ запасовъ. Она хранизась по многимъ т родамъ. Въ случав опасности, дарскія сокровища увознансь вы Москвы въ Ярославль или Бълоозеро. Недвижимость росла съ отвётственно. Этому помогала борьба царей съ вельможестном. вотчины бояръ то-и-дело "отписывались на государя". А когд дочери умершаго служилаго достигали совершеннольтія, видленная нив часть пом'встья отходила въ вазну за обычай. Основная, поземельная подать возросла при Оедоръ I до 1<sup>1</sup>/, мил. р., сумия огрожная по тому времени и по воличеству населеня Это общирное имущество государей потребовало особых в видоисть для своего управленія: явились привазы — Дворцовый (Большев Іворенъ), Большая Казна, Большой Прихоль, Счетный, Казевный Іворъ, Царская и Царицына Мастерская, Хлабный, Панафидный, Конюшенный и др. Изъ нихъ Большая Казна бил главною кладовой государства. Она пом'вщалась въ Кремлъ. Въ ен подвавтахъ, съ глубовими погребами и камнесводчатыми погвалами, хранились всв поступленія и всв деньги, ежегоды остававшинся въ привазахъ. Отсюда же выдавались, въ крайноста, большія средства, особенно на военныя нужды. Для провърка Казны и привазныхъ счетовъ состоиль особый разрядь полачихъ.

Все это въковое дело накопленія казны рушилось въ смути время. Казна опуствла - в спешили собирать возможно больше съ обнищалаго населенія. Разсилали самыхъ рішительних людей сборщиками, и все понували ихъ. А сборщикъ такъ опрандывался передъ царемъ: "Я посадскимъ людямъ не норовиль и срововъ (отсрочевъ) не даю; я правиль на нихъ трог государевы всявіе доходы нещадно, побиваль на смерть". Чтобя поскорже обогатить Москву, насильно переводили въ нее пинитыхъ людей семьями изъ другихъ городовъ, а сврывавщихи отыскивали съ помощью пушкарей и разсыльщиковъ. Откуш достигли зам'вчательных разм'вровь: чего никогда не бивало — отдавали съ торговъ доходы дворцовыхъ земель. вбаки, квасъ, брагу, сусло, ботвинью, мыло, овесъ, деготь, также извозъ, бани и другіе мелкіе промыслы. Оброки росла быстро; и они уже не только замвияли натуральныя повисности, но сами становичись новымъ налогомъ, котораго не могъ набыть ни служилый, ни бобыль "за худобою". Земли уже рыдо "объянись": напротивъ, вдругь приписывались къ посату не тяглыя слободы.

тинъ (§ 51). Главари "міра" назывались гдѣ старостами, а гдѣ сотскими, пятидесятниками, цѣловальниками, земскими "судей ками" "судецкими дъячками".

§ 158. Назна. "Онладная роспись".—Важиващая отрасль. финансы, находились въ такомъ же смутномъ состоянін, означавшемъ борьбу удъльныхъ пережитковъ съ новымъ порядкомъ. Они путались между собой, въ силу разнообразія и изобилія яхъ источнивовъ, которые отврывались постепенно, причемъ старые обывновенно не отивнялись, а только иногда принимали вовыя названія. Финансовое управленіе представляло такой же хаосъ. Тутъ вотчинное начало перемъщивалось съ государственвимъ, земельное — съ сословнимъ. Поступленія разбивались случайно и неотчетливо между разными приказами и, по слову дары, переводились изъ одного въ другой. Одна и та же подать съ одного и того же места шла, въ разния времена, въ разныя учрежденія. Иногда населеніе приписывалось, по взносямь, въ привазамъ воисе не вазеннаго свойства. А приназы вели казенныя вниги "по-купечески", т.-е. кавъ ни попало, подомашнему.

Положеніе финансовъ всегда было печально, хотя народъ быль отягощень непосильными поборами. Все бремя лежало нем слабосильныхь, за исключеніемь безправныхь и ницихь хомовы: "тягленомь" быль врестьянинь, даже бобыль, да посадскій "черныхь сотень", а "бізломізстнемь" и тарханникомь—болиннь, служилый, церковникь, приказный да богатый "гость". Государь, смотрівшій на Русь, какь на свою вотчину, старался натюлнять свою вазну, не заботясь о завтрашнемь деф. Оттого страна была біздна и все управленіе было ниценское, а казна была полна: царь считался однимь наь богатійшихь государей Европы.

Богатство государей темъ более росло, что они отличались сконидомствомъ и скупостью. Уже у Ивана III была большая чала: выходы въ Орду почти прекратились, а онъ все собиралъ ихъ, и если требовалось 70, онъ умёлъ брать 700. У него прибавлось много земель, темъ более, что удельные князья не копили, зная, что умрутъ они—и ихъ добро достанется Москве. Иванъ III не пренебрегалъ ничемъ для увеличенія своей казны: если узнавалъ, что есть въ Азіи дорогой коверъ или редкая жемчувина, тотчасъ наказывалъ посламъ искать ихъ и пріобрести полемевле. Онъ даже браль себе шкуры при выдаче посламъ корма баранами. У него скопилась куча одной "рухляди"—

ную роспись или "большую годовую сивту", выведенную из-"привазныхъ смёть", составленныхъ на основаніи воеводскихъ "смётныхъ списновъ" или отчетовъ за истевшій годъ. Роспис разсылалась по всему лицу земли русской для неукоснительных исполненія. II начиналась самая мудреная финансован задачь— "разрубъ, разводъ, разметъ" оклада, причемъ наиболже шевеллась стародавняя жизнь общины: дело разруба называлось заже мірскою раскладкой и производилось сельскими старостами и выборными цёловальнивами — "разрубными, оброчными" и др. Туть происходиль целый Содомь, и возились круглый годь. пром'в летней страды, такъ какъ разныя подати требовали въ разныя времена. Каждому хотвлось, если не совсвыв пабыть тягла, то свалить его добрую долю на чужія илечи. Лип именные- прожиточные, семьянястые, горланы и ябединко -"воровствомъ и заговоромъ сбавливали съ себя и на молодины вакладывали", пользуясь темъ, что сами излюбленные цывальники были не прочь "корыстоваться". Черносощные воевал съ бъломъстцами, стараясь "притянуть" ихъ въ мірскому тяглу То же норовили саблать другь съ другомъ всякіе разриды населені. Волость боролась съ волостью, а всф онф-съ посадами, которие не выдвлялись изъ уводовъ, а облагались "въ свалъ" съ олами. Навонецъ, выборныя власти были на ножахъ съ воерг дами и приказными, которые надзирали за раскладкой, вивииваясь въ общинное самоправление.

Эта борьба двухъ политическихъ началъ обострилась при взиманін податей. Оно поручалось тінь же раскладчивань, в вногда особо выбраннымъ целовальнавамъ в "ходокамъ". Но тутъ воевода съ привазными уже работали ревностиве, таккакъ сами желали покорыстоваться насчеть вазны да и отвічали собственною шкурой: не доправить чего воевода - беруп съ него пеню, нерадво съ прибавкой киута на торгу, ссилки и даже смертной вазни. Круглый годь, частими, отдельным податями свозились вазенные сооры въ городъ, во всеувании избы, земскую и посадскую, гдф ихъ принимали подъячіе, видававшіе платежные "отписви" за воеводскою печатью. При недоникв не смотрели на то, злоствая ли она или по несчастью. каждый недоданный грошъ считалси "воровствомъ", и за нею ставили на правежъ "нещадно" да отбирали животы. Воевом "правиль" подати до изнеможенія, "весь день до вечера", а вы ночь "металь" виновныхъ въ тюрьму. Въ случа в смерти тыледа, правили съ его вдовы и детей, затемъ - съ остальных

членовъ общины и съ самихъ сборщиковъ. Сборы доставлялись въ Москву цвловальниками, ръдко воеводой; еще ръже насызался отгуда "нарочный сборщикъ".

\$ 159. Подати и сборы. -- liph всей путаницѣ даже въ названіяхъ налоговъ, видно, что овладная роспись обнимала основвые, постоянные, доходы. Корнемъ ихъ были прямые налоги или собственно новати, а въ простонародъв-тягло (раньше-"тягость"), которое означало подвонець, какъ и теперь, также надвав, участокъ пашин. Сюда входили всякіе сборы-и натурой, и деньгами, а также издільныя повинности. Но первымъ дівломъ было поземельное. Обычною единицей обложенія издревле считалась соха (\$ 100). Но ея величина менялась, возростая съ теченіемь времени. Въ четвертомъ періодъ считали "московскою", большою, сохой, которая дёлилась на "выти" и означала уже не міру земли, а количество посівва — "четей" (четвертей) и \_десятинъ 1). Раскладка тягла по сохамъ была самымъ мучительнымь дёлонъ. Приходилось разравнивать его по доходности земель и по разрядамъ владвльцевъ, брать въ разсчеть качество почвы и тажесть другихъ налоговъ: само правительство предписывало подданнымъ верстаться самимъ "по животамъ и по промысламъ", т.-е. по тяглоспособности плательщиковъ. Возможной справедливости достигали тамъ, что влали разное воличество земли на соху, которая оттого и была, какъ въ Византін, не дійствительною мірой поверхности, а вымышленною пашенною единицей. Вемлю делили на худую, среднюю в добрую: чвиъ хуже она, твиъ больше шло на соху. Чвиъ меньше падало на мастность побочных в сборовь, тамъ дробнае были сохи: такъ на черныхъ земляхъ на соху приходилось по 400 четей, на вотчинныхъ и двордовыхъ, обремененныхъ обровами въ пользу помъщиковъ в государя, - по 800 в 1.200. Всв этв

<sup>1)</sup> Первоначатью соха была ифрой нашин, осиденной ходийствомъ средней руки Старая, новтородская, соха состояла изъ трехъ обежь; а "обил" — "одинъчеловъкъ на одной лошади орель" въ теченіе літа; мосновская соха била въ десять разъ больше. Въ концт періода въ ней подагалось уже отъ 400 до 1.200 четвертей изи вполовину этого десятивъ (десятива — 2 четверти или 2,400 кв. саменей). Въвыти считалось около 15 четвертей. Мосвовская четверть равилась 1/4 бочки; но в она радинуалась по итстанъ в временамъ. Вообще она итсила 4 тогдащина пуда (около 5 инившинъ) рин, т.-е. била вемного больше половини теперешней торговой четверти рив, въсомъ въ 9 п. б ф. Рожь четвертаго періода соотвітствовала, по итст, самой добротной рин нашего премени. Въ сомалінно, до насъ не дошли тогдащини дазенняя клібния итри—клейменная "четверти, осмини, четверням".

разрубы и разводы овладовъ совершались съ помощью "вервленія": пашня измірялась волостными веревками, которыя ввосились въ "веревный кинги".

Но соха постепенно замвнялась оштью, которая вивы вы виду уже не столько землю, сколько трудовую способность владвльца. А въ концв періода (ов. 1630 г.) выдвинулось подворное обложеніе, вызванное "розрухой" и болье вигодное, какт для правительства, такт и для народа. Раньше оно встрічалось только на посадахъ, рядомъ съ "городскою сохой"; но теперь явились челобитных о введенін его и по увадамъ. При этомъ обложеніи дворы расписывались по разрадамъ: одна и та же сумма податей падала въ высшемъ разрать на меньшее число дворовъ, чёмъ въ среднемъ, въ среднемъ—въ меньшее, чёмъ въ низшемъ. Міръ бралъ въ разсчетъ также числе работниковъ во дворів, сильніве накладывая тамъ, гдів ихъ было больше. Подворное обложеніе благодітельно подійствовало въ населеніе и возвысило доходы казны.

Собранное тавими путями "посощное" составляло главичь часть тягла. Остальное завлючалось во множествъ разнообрыныхъ повичностей, которыя ностепенно перелагались съ натура и изделья въ денежный оброкъ. Такъ, "тягло къ дворецкому", или дворцовыя барщины, и наместничь кормъ перещин въ "вазвъчеевы, дьячьи и подъячьи пошлины" и въ оброкъ. Съ полденіемъ стрельцовъ вознивла новая, стрелецкая подать в рядомъ собирались старинныя "данныя деньги" — бывшая "дань" татарамъ, воторая пріобрала государственное значеніе еще п то время, когда всё другіе доходы казны носили вотчиний отпечатовъ. Къ этой дани подходили "полоняночныя деньги" ди выкупа плавныхъ, въ особенности же "пятинные сборы" — дм войнъ съ татарами, поляками и шведами. Изтинные сборы, воюрые назывались иногда еще "полтинными, полуполтинными. 10-ор 15-ою, 20-ою деньгою", напоминають подоходный налогь; и вымались они даже съ бъломъстцевъ.

Но сохраннлось еще не мало натуральных и изграных повинностей. Онв примывали главным образом в военному делу. Очень тажела была сама "ратная" повивность — выставление "даточных и или "посохи", отъ котрой не были избавлены даже вотчины, поместья и монастыри Посоху "набирали" по требованию обстоятельствъ и на рагные сроки. Иногда брали ратника съ десяти дворовъ, а коги и съ двухъ, изрёдка даже пятаго, третьяго человена. Общинь

снабжали даточныхъ ратными орудівми-заступами, вирвами, да кавимъ попало вооружениемъ. Онв справляли также "зелейное" дело — изготовляли порохъ и свинецъ; иногда съ нихъ взимались и даточныя лошади (конскій наборъ). Сверхъ того, тяглецы поставляли припасы на вормленье войска, на полгода, а когда и на целый годъ. Они сами возили въ Москву или на место военныхъ действій не только хлебов и сухари, но даже соль, мясо, куръ, шубы, и несли жестовія навазанія за малейтее унущение. Население обязано было также давать постой служилымъ, особенно въ городахъ и монастыряхъ, куда посылались даже кони ратнивовъ на повориъ. "Городовое и острожное дело" было такою тажелою повинеостью, что нерваво населеніе , не шло, чинилось непослушнымъ". Туть приходилось и доставлять матеріаль, и строить "остроги" съ стоячинъ тыномъ, а гдв поопаснве - пвлые "города" съ бойницами и деревлеными вънчатыми стънами, обмазанными глиной. Ла еще давай разныя деньги - мостовщину, поворотное (на содержаніе вороть), загонное (на ночные обходы) и т. д. Изумительна тягость "спбирскихъ отпусковъ": такъ какъ служилымъ въ Сибири было не до паханья, то имъ посыдали хлебъ поморскіе увады-нынвіннія Архангельская, Вологодская и Витская губервін. Зимой привозили его въ Верхотурье; а съ нимъ прівзжали и плотники, которые рубили суда для его сплава, летомъ, по ръвамъ, до Красноярска. Тамъ же, въ Азін, съ инородцевъ взималась поголовная подать, ясавъ (§ 83), -- по пяти соболей съ мужчины. Уцелела и такая древняя издельная повинность, какъ ремесленная служба. Ее несли посадские-илогники, кузнецы, ваменщиви и др., воторыхъ высылали, по надобности, въ Москву наи куда требовалось. Они имали собственных старость и получали жалованье отъ казин; дворы ихъ были объльные. Едва-ян не самою тяжкою повинностью была ямская служба, плодъ татарскаго ига ("ямъ" — потатарски дорога). Населеніе было обязано возить сарайсвихъ пословъ и басвавовъ; потомъ оно отвупалось "ямсвими деньгами". По превращении ига, эти деньги пошли въ мосвовскую казну; а ампцину сталь отбывать особый разрядъ "ямщиковъ", воторые жили въ ямскихъ слободахъ на вазенныхъ земляхъ, подъ началомъ старость, и подучали жалованье. Помимо гоньбы, ямская община делала дороги, давала подмогу ямщивамъ, вормила проважихъ чиновниковъ и отводила имъ постои, - все это безъ всякихъ правилъ. по произволу профажаго. Къ тяглу посадскихъ прибавлялось

полавочное обложение, по правилу: "вто больше торгуеть, топ больше и даеть".

Къ неокладнымо сборамо относилась масса косвенияхъ чалоговъ или собственно "сборовъ", которые напоминали Запав своимъ разнообразіемъ и назывались также, какъ тамъ, ношлинами (Н. И. \$\$ 44, 66, 122), т. е. обычаемъ, что поты по старинъ. Увеличились всв прежиня мыта (§ 97), кака стдебныя, такъ и торговыя, для воторыхъ всюду стояли внутревнія таможни. Проигравшій тажбу платиль 10% съ сумин вси сь преступника шла въ вазну половина имущества. При промят браля помірное, поштучное натурой; браля со всего — съ рубл съ воза и саней, съ куска мяса, съ соли, птицы и рыби: слука, орбховъ, золы и рогожъ; брали за провозъ, за остановт за складъ и взебшиваніе, за проходъ по мосту и т. г. Нью торыя пошлины отдавались, по татарскому образцу, на откуш Остальныя взысвивались черезъ выборныхъ "таможенныхъ ю ловъ и целовальниковъ" изъ вупцовъ, которые отвечали своис ниуществомъ за ихъ полность и, подобно отвущинкамъ, пе пр дали торговцевъ.

Казна пользовалась еще многими монополіями или искличительнымъ торгомъ, и именно по предметамъ первой ма ности: пиво, медъ, хмёль и т. д., а также продажа хлю за-границу были въ ея рукахъ. Одна казна содержада пр жечные дворы", т.-е. изготовляла и продавала пиво, мер водку. Она продавала остатки оброка натурой, и пока не папродасть всего, никто не смёль торговать этими предмети Запрешалось даже продавать персіанами лучшіе міжа, чтоб не умалить цены царскимъ подаркамъ шаху. Наконецъ, изиси вались мелкіе и неуловимые доходы. Такъ, при смънъ наминика, старались подольше не присылать новаго, собирая, одикожъ, въ казну вориъ намфетничь. Подготовлялась новая войнправительство взимало вспоможение , т.-е. безпроцентный гостыт ственный долгь, который не возвращался, если даже война т состоялась. При Грозномъ понадобились пищали - явились лег щальныя деньги". Отдаленныя волости не могли поставля посоху — съ нихъ стали брать "посощныя деньги".

Казна, можно сказать, не упускала ни одного гроша, подного человъва. Ея рвеніе и искусство въ навлеченін догловъ съ народа, избывавшаго тягла, стали замъчательни пренцу періода. Но въ то же время начиналось улучшеніе в зеннаго дъла. Выдвигались выть и дворъ, какъ единицы обле

набжази даточныхъ ратными орудіями—заступами, инфивами, а какимъ попало вооружениемъ. Онъ справляли также "зетейное" дело — изготовляли порожь и свинецъ; иногда съ нать взимались и даточныя лошади (конскій наборь). Сверхъ ого, тягледы поставляли припасы на кормленье войска, на олгода, а когда и на цёлый годъ. Они сами возили въ Москву іли на місто военных дійствій не только хайбь и сухари, во даже соль, мясо, куръ, шубы, и несли жестокія наказанія в мальйшее упущение. Население обязано было также давать востой служилымъ, особенно въ городамъ и монастырямъ, вуда осылались даже вони ратнивовъ на покориъ. "Городовое и строжное дело" было такою тажелою повинностью, что невыдво население "не шло, чинилось непослушнымь". Туть приходилось и доставлять матеріаль, и строить "остроги" съ тоячимъ тыномъ, а гдв поопасиве - цваме "города" съ бойпрами и деревянными вънчатыми ствиами, обмазанными глиной. 🚺 еще давай разныя деньги-мостовщину, поворотное (на соржаніе вороть), загонное (на ночные обходы) и т. д. Изумивавна тягость "сибирскихъ отпусковъ": такъ какъ служилниъ Сибири было не до паханья, то имъ посылали хлебъ порскіе увады—нынівшнія Архангельская, Вологодская и Витская берніи. Зимой привозили его въ Верхотурье; а съ нимъ прізавля и плотниви, которые рубили суда для его сплава, летомъ, раванъ, до Краснопрска. Тамъ же, въ Азів, съ инородцевъ милась поголовная подать, ясакъ (§ 83), — по пати соболей ужчины. Уцвлела и такая древияя издельная повинность, въ ремесленная служба. Ее несли посадскіе плотники, кузецы, каменщики и др., которыхъ высылали, по надобности, въ Сскву нап вуда требовалось. Они публи собственныхъ старость получали жалованье отъ казны; дворы ихъ были объльные. Ава-ли не самою тяжкою повинностью была ямская служба, водъ татарсваго ига ("якъ" — потатарсви дорога). Населеніе но обязано возить сарайскихъ пословъ и баскаковъ; потомъ по отвушалось "ямсвими деньгами". По превращении ига, эти выги пошли въ московскую вазну; а ямщину сталь отбывать вобый разрядъ "ямщиковъ", которые жили въ ямскихъ слобо-Тъ на казенныхъ земляхъ, подъ началомъ старостъ, и полуна жалованье. Помимо гоньбы, ямская община делала дооги, давала подмогу ямщикамъ, вормила проважихъ чиновни-Въ и отводила имъ постои, -- все это безъ всякихъ правилъ. производу проважаго. Къ тягду посадскихъ прибавлялось

полавочное обложение, по правилу: "кто больше торгуеть, тот больше и даеть".

Къ неокланымъ сборамъ отпосилась масса косвенныхъ на логовъ или собственно "сборовъ", которые напоминали Запад своимъ разнообразіемъ и назывались также, какъ такъ, ношли иами (Н. И. §§ 44, 66, 122), т. е. обычаемъ, что пошл по старивъ. Увеличились всв прежил мыта (§ 97), какъ су дебныя, такъ и торговыя, для которыхъ всюду стояли внутреннія таможни. Проигравшій тажбу платиль 100/о съ суммы нева съ преступника шла въ вазну половина имущества. При продажбрали поміврное, поштучное натурой; брали со всего - съ рубля съ воза и саней, съ вусва миса, съ соли, птицы и рыбы; слука, орвховъ, золы и рогожъ; брали за провозъ, ва остановкъ за складъ и взвъшивание, за проходъ по мосту и т. д. Нъвс торыя пошлины отдавались, по татарскому образцу, на откит Остальныя взискивались черезъ выборныхъ таможенныхъ г ловъ и деловальниковъ" изъ купцовъ, которые отвечали своичес имуществомъ за ихъ полность и, подобно откупщикамъ, не щ 🖚 дили торговцевъ.

Казна пользовалась еще многими монополіями или искли чительнымъ торгомъ, и вменно по предметамъ первой ва запаности: пиво, медъ, хмъль и т. д., а также продажа хлъ ов за-границу была въ ея рувахъ. Одна вазна содержала вр тужечные дворы", т.-е. изготовляла и продавала пиво, межча. водку. Она продавала остатки оброва натурой, и нова не расс-Запрещалось даже продавать персіанамъ лучшіе міжа, что-би не умальть цены царскимъ подаркамъ шаху. Наконецъ, изыскать вались мелкіе и неуловимие доходы. Такъ, при сибив наивника, старались подольше не присылать новаго, собирая, од кожъ, въ казну кормъ намфстничь. Подготовлялась новая война -правительство взимало "вспоможеніе", т.-е. безпроцентный госудетр ственный долгь, который не возвращался, если даже война состоялась. При Грозномъ понадобились пищади — явились " щальныя деньги". Отдаленныя волости не могля поставлять посоху-сь вихъ стали брать "посощныя деньги".

Казна, можно сказать, не упускала ни одного гроша, одного человъва. Ея рвеніе и искусство въ извлеченіи до довъ съ народа, избывавшаго тягла, стали заивчательны вонцу періода. Но въ то же время начиналось улучшеніе зеннаго дъла. Выдвигались выть и дворъ, какъ единицы об

женія. Привлекались въ тяглу помівщиви. Стіснялось церковное землевладініе. Натура и изділье замінялись деньгами. Государственное начало брало верхъ надъ вотчиннымъ, новый поридовъ—надъ первобытностью. Ожидалось только улучшеніе нхъ вида и пріемовъ.

§ 160. Войско. — Не менъе мучительно и безпорядочно было ратное дело. Войны собственно не прекращались. Даже ВЪ инрисе время население несло береговию служби: каждую весну собирались полки на берега Оки стеречь Русь отъ вримцевъ. Самимъ труднимъ дъломъ било начало войни. Постоянной армін все еще не было: каждый разъ приходилось заново составлять войско, которое достигало уже иногда полумилліона. Основу армін попрежнему (§ 98) составляли служильне, именю воране и дети боярскія, тогда какъ бояре занамали высшіе чини. Во главъ ихъ числились московские дворяне (§ 152)богатая гвардія царя и офицерскій штабъ. Но сила была не въ этихъ нарядныхъ неженкахъ, а въ рядовыхъ служилихъ. Они были обязаны пожизненною службой; и ихъ было уже 100.000, да каждый выходиль по врайней мёрё съ днума людьин съ каждой четверти пом'ястной земли. Служичымь израдка производили смотры. Но ихъ нелегво было поднять въ походъ. Туть было много хлопоть главному учрежленію, ведавшему ратное дело-Разряду или Разрядному приказу, гдв хранились списви служилыхъ людей известнаго воз-Раста. Разридь разсидаль по областямь повъстви о томъ, кула ваяться служилымь. Затемь онь отправляль важнаго царедворца собирать людей по списвамъ и отводить ихъ въ воеводь. Поспоривши изъ-за мъстъ съ воеводой, царедворецъ жхалъ по служилымъ, отибчая въ спискахъ "ести" в "ивти". Ни старость, ни болевнь не оправдывали неявин; темъ не мене много пом'вщивовъ овазывалось въ мюмять, т.-е. отвупались у праваныхъ дьявовъ, притались, нето бъжали съ дороги. Сыскавъ ивтчика, стегали его кнутомъ и отправляли въ полвъ; если не отыскивался, держали въ тюрьмв его двтей, приказчывовь и врестьянь, пока не сыщется.

Пова такъ собиралась рать, врагь вторгался въ наши предблы. Оттого воеводамъ приказывалось, въ опасныхъ мъстахъ, сгонять семьи служилыхъ и ихъ врестьянъ въ городъ, изъ осаду"; кто не шелъ, того били внугомъ и бросали вътърьму. По окончании похода, распускали служилыхъ "по служилыхъ "по не проживали въ городахъ, особенно

уврайныхъ, держа вараулы и участвуя въ степныхъ разъвадахъ станичниковъ: вето сидвля, съ своими "дворниками". въ своихъ осадныхъ дворахъ, превращая въ нихъ любой дворъ таглеца за ничтожную илату. Служилые снаражались на свой счеть. Кормъ въ походе отпусвался вмъ деньгами или принасами которые доставлялись подрядчикомъ или обязательно населеніемъ. Но обывновенно рать сама себя кормила, грабя своихъ же по дорогв. Болве зажиточные служилые привознаи изъ дому собственныя лакомства: "вошъ" (потатарски-обозъ) состояль попревмуществу изъ ихъ воней съ прислугой. Здесь, въ татарскихъ выокахъ", у вихъ хранились врупы, сыръ, ветчинка, сущевое мясо, соленая рыба, а также походная посуда, тругь и огниво: а у посоли (\$ 159) сухари и толокно (поджареная овенная мука), дувъ да чесночовъ. Содержемая насчеть своихъ бъдныхъ общинь. посоха была совсёмъ плоха, напоминала легво вооруженных дренности (Д. И. § 189). Песмотря на ея многочисленность (до 30.000), ее радко пусвали въ чистое поле: она употреблалась для осадъ и черной работы. Посоха, въ свою очерель, то-и-дело оказывалась въ нетяхъ; и общины съ поменикам и укрываля бъгденовъ, вуждаясь въ рабочихъ рукахъ.

Выли еще "приходны" или "охочіе" люди — поселеннами въ Россін татары, стрельцы и московскіе казаки. Стральной этоть зародынь постоянной армін нев своихь (§ 123), помоврались явъ разныхъ слоевъ: туть были и дворяне, и двти боярскія, и даже отпущенные холопы дворовые. Они полчивялись собственнымъ головамъ, сотпекамъ, деситнивамъ, и стояли въ въденіи Стрълецкаго приказа. Ихъ было тысячь 1 5. Стредьны входили въ составъ дворцовой стражи, всюду следуя 33 паремъ, а въ мирное время исправлили должность полиція; часть ихъ была разставлена гарневонами въ пограничныхъ города 53. Они получали отъ казни жалованье и земли, могли заниматт. Сл торговлей и промыслами, проживал въ своихъ особыхъ слобе дахъ. Въ стрельцы ноступали, изъ охочихъ, добрые и резвысе люди, умъвшіе орудовать "огненнымъ боемъ": они стръля-ла изъ "самоналовъ" или "ручницъ" (ручныхъ пищалей)—тлакелыхъ, толстыхъ ружей съ маленькою пулькой, съ фитилемъ вивсто замва. Московскіе мазаки, воторых в строго отличали вазацкой вольницы (\$ 116), были также правильнымъ отделомъ русской рати, который все разростался: ихъ насчитывалось у 250 до 25.000. Имъ давале жалованье и земли; въ ихъ рады 33° числялись бъглые, воторыхъ даже увольняли отъ повинностей.

Син жили на рубежахъ юго-восточныхъ степей — въ Рязани, Тулѣ. Смоленскѣ, Черниговѣ и др. Ихъ "станици", какъ встарь (§ 98), несли, на украйнахъ, "польскую (полевую) службу", которая была теперь строго опредълена: онѣ частью гарцовали по степи, частью стоили "на сторожахъ", наблюдая не только за татарвой, но и за казацкою вольницей.

Наконецъ, появились отряды мностранцева, которыхъ, впрочемъ, насчитывалось не болве 5.000. Сначала, при Грозномъ, это были выходим изъ Литвы, потомъ голландии, шведы, датчане, нвицы, даже потландцы, греви и турки, -- все охочіе наемники. Пра Миханл'в являются еще полки русскихъ ратнивовъ, обученныхъ иноземному спорою, съ иновенцами-офицерами. Иностранцы завели наряда или артиллерію. Сначала было лишь нівскольво неподвижныхъ врвиостныхъ пушевъ (§ 98) изъ железа, въ обручахъ, съ каменными ядрами. Съ Ивана III итальянцы и немцы стали отливать намъ много подобныхъ орудій, а также "инщалей" или маленькихъ пушекъ, съ желфэними ядрами; а англичане привозили, черезъ Нарву и Архангельскъ, готовый нарядь. При Оедоръ I русскій литейщикъ соорудиль Царьиушку. Къ концу періода завелась значительная полевая в осадная артиллерія, и даже съ м'едными пушками; а "зелье" эты приготовляли уже сами. При нарядъ состояли "пушкари" и "пищальниви", которыхъ набирали въ городахъ, по способностямъ. Они подчинались Пушкарскому приказу.

Только иностранцы, стральцы, да и то не всв, и посоха п редставляли зародышь пехоты, которою уже щеголяль тогда Запаль (И. И. § 44); вообще же наша рать, состоявшая пренчущественно изъ служилыхъ, была конися. Она сохраняла много первобытныхъ свойствъ. Значительно возвысивнись надъ азінтскимъ воинствомъ, она еще стояла далеко инже вападной армін: она наводила страхъ на татаръ, особенно нарядомъ; но полики, литовцы, шведы смвялись надъ нею и побивали ее въ отвритомъ бою. Русскіе попрежнему были мастера только отсиживаться въ городахъ, причемъ употребляли еще "Гуляй-городовъ"-летучій лагерь, который живо скрывался въ крипости при неустовив. По они не любили ходить на приступы, а вымариваля врага голодомъ и опустошениями при долгихъ осадахъ; не любили и украплять лагерей, предпочитая отступать при мазвашей опасности. Лишенный обучения, плохо вооруженный, съ такими пушками, что онв часто разрывались и вредили своимъ же, нашъ ратнивъ плоховалъ вездъ, гдъ требовались

искусство, ловность, храбрость и стойкость. Онъ отличался скоропалительностью ребенва, выносливостью нищаго и силою мускуловь: нерёдво онъ ходиль въ-одиночку на медвёдя съ одною рогатиной или даже съ дубнной. О строгости военнаго порядва и общаго подчиненія нивто не имёль и понятія. Воеводы жестокомістничались между собой передълицомь непріятеля; служилы
разсыпались по окрестностямь на грабежь, хота ихъ нещадноми на торгу; при взятіи непріятельскаго лагеря происходила всеобщая потасовка.

Воть идеть московская рать. Она распоражена уже не в четыре (\$ 59), а на нать полковъ — большой, правая, ліва- в рука, передовой и сторожевой; а въ важдомъ полку и вскольк "сотенъ" или отрядовъ ратниковъ по убядамъ. Въ челъ важдаг полка бдеть свой воевода, назначаемый, по порядку м'естничестве Онъ вдеть щеголевато и спъсиво, уверенный въ наградъзолотой овальной деньгв-медали. Воевода въ полномъ блеска жа вооруженія. На немъ островерхій стальной "шеломъ" вж. ля "шишавъ" и железные "доспекъ" — кольчуга, "панцырь", "бет =хтерецъ" съ стальными дощечвами, а нногда и "зерцало" (лаж. ты нзъ булатныхъ досокъ), стальные же наручи и наволения ви (§ 80). Сверхъ досибха нарядная ферязь язъ бархата; а под -45 нимъ атласный подлатнивъ-кафтань на ватв или шерсти. L = 12 рукахъ у него сабля, конье, иногда кистень; за поясомъ длини ножь; за плечами татарскій "саадавь" (лувь) и волчань со етрлами. Подъ нимъ играетъ ръзвый "аргамавъ" — турецкій или и ——0гайскій конь. Подлів воеводы двигаются "набаты" или "л я тавры" (родь мёдныхь вогловь, обтянутыхь вожей) и множест ръзвій шумъ и наводили уныніе своимъ однообразіемъ. "Ставка (шатерь) воеводы выдалялась своей величной и богатством а у паря она покрывалась золотою пеленой, убиралась жему гами и узорочьемъ. Посл'я воеводъ прасовались сотенные "г лови" -- офицеры изъ лучтихъ служилыхъ своей сотии или изъ и сковских дворянь. Голова, какъ и всякій зажиточный служилы нодходиль съ виду къ воеводъ, но обыкновенно довольств вался железною шапкой, стрелами, саблей да вистенемъ. Седу него татарское — высокое, съ короткими стременами. Тяжело, и уклюже, поджавин ноги, сидеть онъ махиной, на понуром дробномъ меринъ, который шагаеть, безъ подвовъ, на легк уздъ, пропитываясь подножнымъ вормомъ; а у слуги въ повоя

вальсный вонь 1). Мелкопом'ястный служилый приближался видом'я въ своимъ людямъ, воторые нер'ядко были вооружены одною рогатяной и носили простыя, но толстыя шашки и



Московскіе вонны 16-го въка.

такіе же кафтаны. Только "нарядъ" имёль внушительный, европейскій видъ; да стрёльцы, съ саблами и бердышами (съкирами),

<sup>1)</sup> Наша рисунова влять ила Герберштейна, тольно немного уменьшень. Этослужилые люди времень Василя III (§ 119) На никь "тегилян"—очень толстие
стетаные кафтаны, рамбильше кольчугу съ воротиния рукавами и высокими воротинками выбего бармицы (§ 80). Икъ желелым шанки и стремена разукрашены
полосточному. Столь же криенвы узорчатие сандаки и колчаны. У важлато всадника
въ рукахъ длиниям узловатая плеть, на боку широкия сабля. За поясомъ у него кистень железное яблоко съ острыми шишками на ремий или на железной цени, прикованной къ древку а на древке шнурокъ, чтобы кеннать кистень на руку, какъ
плеть. Иностранцы изумлялись, какъ ловко нашъ ратникъ справлялся съ такою

шли стройно и молодцовато, разсчитывая на серебряную медаль. Но позади плелась толной посоха — голодная, полуодьтая, съ тоноромъ, а зачастую и съ одною рогатиной или дубинкой. Такъ подвигалась московская рать безпорядочныхъ таборомъ. Есле врагъ выросталъ передъ нею въ чистомъ полъ, она столь же белюрядочно, поазіатски бросалась на него съ гикомъ и ревонъ какъ бъщеная; но если пепріятель выдерживалъ, тотчасъ рассыпалась. Еще пъхота иногда выказывала стойкость. Конницъ же съ самаго начала словно говорила врагамъ своимъ видоми "бъгите, пето мы побъжниъ".

При всёхъ своихъ ведостаткахъ, московская рать уже вачинала спорить съ западнымъ войскомъ по своей многочислевности, а подвонецъ и по задатвамъ улучшенія. Но о фломе еще не было и помину. Вирочемъ, и туть "розруха" оставовила мысль, мелькавшую наканунів: Грозный пробоваль, съ помощью иностранцевъ, завести кораблестроеніе то въ Архангельсків, то въ Астрахани; но онъ пе имісль удачи.

§ 161. Великорусскіе назани.— Въ четвертомъ період в равилось еще казачество, это зерно знаменитаго "пррегулярнаю войска. Оно было плодомъ великихъ переселеній русскаго пасмени (§ 150).

Еще вы началь періода, тотчась за Воронежомъ разствылась степь на необозримое пространство къ юго-востоку; конь
съ трудомъ пробирался сввозь травяной уборъ этой пустыно,
гдь лишь изръдка мелькали вочевья погайцевъ. А въ половинь
16-го въка здъсь уже стояла твердою ногой донская казацал
вольница (§ 116), пуская свои отрасли до Терена, Ника и Ками.
Донцы набрались изъ самой сердцевины Московскаго государства, съ Оки; а подконецъ въ нимъ забъгали и малоросси от
притъсненій поляковъ: эти гости неръдко приходили, на лодочкахъ, моремъ вверхъ по Дону, ускользая отъ грузныхъ то
рецвихъ кочермъ. Встръчались и переселенцы изъ татаръ. Въ
вонцъ періода донцы могли выставить тысячъ иять оружнить
молодцевъ. Они раздълялись на "низовыхъ" и "верховыхъ"

кучей развых орудій въ рукахт. Малорослые, по крінкле, выпосливые коня о шихъ всадниковъ- въ наборной сбруй, повостозному Богачи щегодили убращего коней, какъ въ Шехерезаді. Они покрывали ихъ гриви сілками изъ праделаго ребри и лолога; сізда в узди обтягивали бархагомъ, нарчей, усинали драготи ими каменьнии, особенно бирюзой. У нимхъ щегодей татврскій "чапракъ" сът у рочьемъ и бахрамой, покрываль всего кони; я пиосди его замінили тигровля в деопардомая кожа.

границей между теми и другими служило большое село Раздоры, при впаденіи Донца въ Донъ. Низовые считали себя старинии. У вихъ, въ Черкаскъ, было и главное управление казановъ — войсковой атаманъ, есачлы и сотниви, для инсьмоводства войсковой дьякъ. Но власть этихъ старшинъ, въ особенности атамана, съ его чародъйкой — "насъкой" (трость), была велика только при исполнении всеобщихъ приговоровъ да во время войны. Они набирались на годъ "пругомъ", этимъ казачьимъ вечемъ, где всякій могь участвовать, становясь въ вружовъ на "майданъ" (потатарски — площадь), и гдв, вавъ на сходкъ, требовалось единогласіе, бывало шумно и доходило до потасововъ. Здесь голосъ самого атамана имель не больше значенія, чемъ мненіе последняго вазава: "у нась большихъ нъть; всь мы равны", говорили допцы москвичамъ. Войско разделялось на станицы, которыя управлялись станичными атаманами и имъли "становым избы". Были и "городки" -- остроги съ двойнымъ плетнемъ, среди болоть, или на островкахъ. Бездомные удальцы ютились въ "зимовищахъ" — шалашахъ и землинкахъ, откуда они уходили, по весив, на добычу.

Донцы не признавали никавихъ стесненій. Они свободно занимали всявія пустыя "юрты" (потатарски—земля); отлучались, вула хотван и вогда угодно. У нихъ не было и духовенства. Бравъ и разводъ состояли въ простомъ занвленіи вругу: сначала даже было мало женатыхъ, пова молодцы не обзавелись пленными татарками, турчанками и червешенками. Донцы были свизаны крепвими узами товарищества и побратимства. Этогь духъ свазывался не въ одномъ общинномъ землевладении, которое они вынесли изъ Руси: вазави всемъ делились между собой, всегда выручали другь дружву. Они вообще проводили время вмёсть, собираясь въ кружки то на майданахъ, то въ становихъ избахъ: здесь кто правиль оружіе, кто чиниль тенета или вазаль сети, кто налаживаль соху; и всё растабарывали о лихную походахъ да объ удалыхъ делахъ. По праздинкамъ-скачен, татарскія джигитовки (гарцованье на кон'в), стр'яльба на циль, гоньба на "каюкахъ" (потатарски-лодки). Зассорится пилвая молодежьстарики мирять: иной разъ самъ атаманъ повалится въ ноги соперникамъ, прося ихъ не порочить товарищества, не вздить тигаться въ Червасвъ. Зато донцы были подопрительны и педовърчивы во всему чужому: они даже запорожцевъ овружали ночетнымъ карауломъ и не пускали въ Черкасвъ. А съ врагами они были жестови, какъ разбойники. Ограбление и избие-

ніе купцовъ и пословъ, какъ азіятскихъ, такъ и русскихъ, быле обычнымъ двломъ. Оттого уже Годуновъ собирался расправиться съ ними, вакъ вдругъ разразилась смута, когда казави распоражались Русью "грубиве Литвы и ивищень" (\$ 138). Особенно свириствовали донцы, избиван даже всих плиныхъ, въ въчныхъ стычвахъ съ азовцами, а подконецъ и съ калимнами, привочекавшими изъ-за Волги въ задонскія степи. Но у нихъ же замъчались признави гражданственности. Они приблежались въ городской жизни и богатели отъ мирныхъ занятій. Они даже торговали, сбывая русскія произведенія въ Азію, а азіатскія изділія—въ Москву; повущали же себі хлебъ, оружіе, суда. Но главнимъ ихъ проинтаніемъ было риболовство да скотъ, воторый самъ находиль себи подножный вормъ и анмой на этой благодатной почев. Въ конци періода донцы азовскимъ подвигомъ (§ 146) вакъ бы хотели показать свое значение для Руси и расплатиться съ нею за свои прегрешенія въ смуту. И народная песня запечатавла его, съ благодарностью, на вёчную намять: въ глазахъ русского донци бил в роднымъ отпрыскомъ в одною изъ надеждъ страны.

Лонцы вучами пробирались и въ Поволжье, гдф они сливалисъ съ другими бъгленами изъ Московскаго государства. Такъ образовались волиские казаки, особенно после покоренія Казаны. когда переселение устремилось сюда. Здёсь дёло пришельцевъ облегчалось тимъ, что не требовалось очищать принцу оть же совъ и болоть, какъ на свверв: садилесь по опуствлинъ селамъ, воторыхъ осталось множество после бежавшихъ или истребленныхъ туземцевъ. Волжские вазаки быстро усилились: ОН1 до того сивло обижали царскихъ пословъ и грабили купе ческіе вараваны, что, посл'в Грознаго, правительство стало особенно усердно строить города въ томъ враю — Самару, У фу. Царицынъ, Саратовъ и др. Средоточіями волжцевъ служ волж Переволока и Самарская Лува. Здёсь добычинкамъ привол № 1210 было строить свои орлиныя гивада, скрытыя въ лесахъ, и петтерахъ, среди горныхъ утесовъ. На Лукв и теперь есть с Ермаковка и Кольцовка: по преданію, это-становища геро завоеванія Сибири (\$ 128).

Между тыть какъ эти удачники спаслись отъ опалы це всепародною заслугой, ихъ товарищей постигь разгромъ. Гр ный послаль ратныхъ людей противь "воровскихъ казаков на Волгъ. Разбитие казаки бросились въ разныя стороны. полсотни укрылись въ густыхъ камышахъ у устыевъ Ника.

сид Бвшись тамъ, они стали подниматься вверхъ по ръкъ, истребил их столицу ногайцевъ, Сарайчикъ, и продвинулись до того м'вста, где Янкъ поворачиваеть на востокъ. Здесь они стали жисесный казаками, признавь власть московского царя на льготных в условіяхь: уральское войско основываеть свои права на гражоть Михаила Оедоровича, которая впрочемъ сгоръла при Петра I. Новые вазаки начали быстро утверждаться. Тотчасъ соорудили городовъ, а вогда татары разорили его невзначай. постронин новый-Янцкъ (теперь Урадьскъ). Сюда стекалось жного донцовъ, бъгдыхъ изъ Руси и татаръ съ Кубани. Разселились по правой сторов Вика, въ благодатномъ враю, гдв шу-**■ВЛЯ первозданные лъса**, повоились тучные залеже дъвственнаго червозема, зеленъя неоглядныя пастонща, а главное-неслась величаван горная река, полноводная и многорыбная, сопровождаекал безчисленными оривами, затонами и озерами. Янкъ, впадавшій тогда въ море множествомъ рукавонъ, протоковъ, тяхихъ заволев. густо поросшихъ вамишемъ, былъ кормильцемъ вазаковъ. Они сначала жили, помимо грабежа, рыболовствомъ, которое по потеряло значенія до нашихъ дней, твиъ болье, что обыть риби быль обезпечень близостью приволжских в городовь. Потомъ стали заниматься еще коневодствомъ и хлебонашествомъ. Усыная черноземныя мізста зимовками и хуторями. Янцкіе ка-84 Ru упорядились такъ же, какъ ихъ старшая братья— казаки донскіе и волжскіе. Это была та же вольная община, съ атаманомъ, есаулами и вругомъ, на который сзванивали всвять. И здесь нее было общинное - земля, пастбища, съновошение и даже рыболовство, сохранившее этоть видь до сихъ поръ. Только на Яикъ больше сохранялось первобытныхъ черть, чень на Дону. Злесь полго не развивалась городская жизнь, съ ея неравенствомъ состояній, но также съ ея образованностью. Здісь нензвістна была грамотность: вругь отвёчаль словесно на обычный вопросъ-дюбо-ль, нелюбо? Янцкіе казаки славились не только Удалью, но и грубостью. Они любили буйные забавы и выпивку; женщина была у нихъ рабой; грабежи не превращались. Но въ глазахъ русскаго эти грахи искупались вачною и молодецкого борьбой со всякими инородцами, которые неслись къ намъ Нав Азін, какъ тучи саранчи.

Въ четвертомъ періодъ вполиж развилось малороссійское вазачество (§ 116); но оно принадлежало Польшъ.

§ 162. Бояре. — Наряду съ засиліемъ самодержавія (§ 151), главнымъ отличіемъ четвертаго періода нашей исторіи служить развитіе высшаго сословія, съ воторымъ прямо связана судьбърестьянства. Въ общественномъ быту, то была пора боярска попренмуществу: красною нятью проходить по ней вопросъ судьбъ нашей знати. А такъ вакъ всеподавляющею силой становилось самодержавіе, то дъдо сводилось къ нопросу политическому — къ борьбъ между боярствомъ и престоломъ. Оттого четвертый періодъ былъ какъ бы силошнымъ смутнымъ време — немъ (§ 112).

Эта борьба быда неизбежна, вакъ и на Западе (\$ 109) Боярство было пережиткомъ удбльнаго строя, съ его первобытною раздробленностью, съ кучей дворинскихъ гивадив. этихъ опричнинъ (\$ 97), гав сильли все государи-вотчива ники. Здесь коношились старыя преданія. Брать Василія ІТТ (\$ 119), Юрій Ивановичь, быль еще удельнымъ княземть. То половины 16-го века встречались вельможи, которые сыдели въ своихъ бывшихъ уледахъ, посившихъ ихъ иъс я (вилзыя Микулинскіе въ Микулинскомъ убядів), и пользовались верховною властью, разданая жалованныя грамоты, выставл эт я собственные полки. Но сначала эти преданія жили безсозимательно, тускло, какъ искра тлветъ подъ пепломъ. Ихъ не ревсшевеливаль новый порядовь вещей, служившій отрицаніе эть удъльнаго строя. Еще слабая и столь же безсознательная верховная власть осторожно, лишь по нуждь, вводила "московс всій обычай". Въ высшемъ управленін долго сохранялись пережить п мъстнихъ учрежденій: въ 16-мъ въкв въ Мосивв были двори вы (приказы) Новгородскій, Тверской и др., съ своими дворецки ман. Пріобрътая новыя княжества. Москва не сразу сливала за 💴 съ собой: цари посылали туда своихъ сыновей съ титуло мъ великихъ князей, ограничивая ихъ во вифинихъ снощенияхъ 1 вь правъ бить собственную монету. Иногда "кинжье" назна чалось въ наивстипчество туда, глв оно занимало столы. Нъпесторые Рюриковичи присоединали въ фамиліямъ наименова в 14 своихъ прежинхъ удъловъ (Ромодановскіе-Стародубскіе и др.). Бояре получали, средникъ числомъ, четей по 200 земель 1975 помъстья и жалованьи по 1.000 р.; и эти оклады увеличи взались, по милости государя, при особой выслугв. Сверхъ того. они пользовались воеводскимъ кормленіемъ и вотчинимъ судо и расправой. Правительство не касалось даже местичест взя при всемъ вредъ этого прибъжница боярской спвеи: госуда вой часто даже самолично разбирали эти счеты. Незалевіе бозі Ре воображали, что все идеть постарому, и ударились въ поговя

за личними выгодами, которая была нелегка при ихъ наплыв'в въ Москву. Не зам'вчая, что этотъ же наплывъ подпимаетъ симодержавіе, они даже гордились общирностью и богатствомъ сноей Гуси. Такъ, въ конц'я третьиго періодя, боярство превращалось въ служилое сословіе и даже на перебой выслуживавось, передъ великимъ княземъ (§ 99).

Безсознательный миръ между различными увладами жизни былъ нарушенъ, вогда Русь собралась, низвергла татарское иго и даже перешла въ наступленіе на Западъ. Представитель такой сили, московскій князь, почувлъ главную потребность страны (§ 115). Западное вліяніе, съ византійскими преданіями, уяснило ему его новое положеніе. Съ тѣхъ поръ самодержавіе словно си бипло жить: въ своей страсти изглаживать слѣды удѣльнаго строи, оно даже видѣло опасность, гдѣ ен не было, по русской пословицѣ—у страха глаза велики. Лихорадочная дѣнтельность Грознаго, его опричина означала ломиться въ открытую дверь. Власть отчасти сама создавала изъ бояръ политическую силу.

Боярство встрененулось: пробудились его дремавния предания. на немъ отражалось сближение Руси съ Западомъ: польское влідне удсилло ему его роль (§ 125). Боярство пользовалось Обстоятельствами. Войны и усложнение государстваеннаго наряда двлали его необходимымь; хотя власть рано оцвинла значеніе людей синау (\$ 151), ихъ было еще мало. На самомъ Верху порядовъ еще не наладился, тамъ болфе, что частые брави и разводы государей вели въ кознимъ между родствен-Викани ихъ женъ: Василій III молился, умирая, о "земскомъ Строснів (§ 121). А съ Ивана III началось вырожденіе племени Гюрика, из которому вело поведение самихъ его главъ (\$\$ 114, 119, 121, 127). Боярамъ случалось даже управлять Русью за малолетствомъ государя (§ 121). Безъ нихъ не обходится никакое дело государское. Они, какъ тень, следують за верховною властью, въ качестве ся советниковь и исполинтелей. При выбада цари, имъ "приказывають" Москву и царицу. При въпчаніи государей на царство, они стоять на » чертежномъ мъсть" — возвышение въ 12 ступеней въ Успенскомъ соборъ. Они "дядьки" (воспитатели) царевичей, а ихъ жени— мамы" при высочайшихъ дътакъ (\$ 152).

Самый наплывъ знати въ Москву способствовалъ зарождению пропритическихъ притизаний въ ен средв. Уже въ концв проправто періода, княжье и старые бояре образовали матерые "роди"

(§ 99). Когда повадили отовсюду новые выходцы, стараясь "зафажать" ихъ, роды начали стремиться въ замкнутости: съ конга15-го в. они принимають фамиліи, которыя отчасти были связаны съродовыми печатями. Тавъ кавъ повичви брали дарованіями
личною выслугой, то стариви выдвигали происхожденіе, предані
навъ право на исключительное унаслёдованіе своихъ льготь. А
потомъ и выходцы старались превратить личныя льготы, которыми привлеваль ихъ государь (§ 118), въ сословныя преиму
щества. Отсюда пресловутое мъстичество (§ 123).

Это явленіе, блівдное подобіє котораго можно видіть во Франція (И. И. § 104), уходить въ глубовую древность, всть самому началу боярства: раньше Москвы, въ Ряваня, Нижнемсъ н въ другихъ удвлахъ встречаются местнические суды, съ им ъ правыми" грамотами; еще въ 14 в. каждый прівзжій боярить подинмаль вопрось о своемь "мёсть" среди туземныхъ товар ыщей. Ему увазывалось место, по его богатству и вліятельност и. а главное -- по "отечеству", по породъ: родовитому было "вкевибстно" стоять ниже иного безроднаго проходимца, котор жай далеко не быль ему "въ версту." Потомки и цвилялись за 🖘 то мъсто: на его основаніи "держали счеты", если только они парушались опалами или преступленіями. Сначала эти счети велись по "памятамъ" бояръ-старожильцевъ. Иванъ III учред тапъ "разряды" или "государевы разрядныя вниги" т.-е. списки в савихъ служебныхъ назначеній — военныхъ, гражданскихъ и дипетов матическихъ. При Василін III містинчество-уже установлевчиналось много "счетныхъ двяъ", и вознавъ Разрядо въ сим приказа (§ 156). Здёсь-то велись разрядныя вниги, по м того какъ кочующіе бояре и вольные слуги превращались холоновъ московскаго государя. Если онв утратились за пер полежка, зато сохранилось много списковъ у частныхъ лицъ, торыя любили "справливать" ихъ въ свою пользу по нами а яногда даже по автописямъ и разнымъ грамотамъ. Разг составиль (1555 г.) и "Государевъ Родословевъ" изъ 43 гля или послужной списовъ родовитыхъ бояръ, съ вогораго дъ лось также много частныхъ списковъ, съ присоединениемъ кихъ сказокъ, вакъ: "выбхалъ изъ Прусъ" и т. под. Съ эт родословцами связано появленіе фамилій. Въ 16-мъ в. все в даме и ръже лидо опредъляется только именемъ и отчествомъ, съ присоединеніемъ иногда имени дізда (Пванъ Петровичь Борисовъ): подл'я ставится прозвище, съ окончаніемъ на "овъ" д.п. прозвищъ мужескаго рода и "инъ" — для женскаго (Волков ...

Лисицынъ). Фамилін стали такимъ же почетнымъ отличіемъ боярь отъ простыхъ смертныхъ, какъ прежде "вичъ".

По Родословцу и разряднымъ внигамъ установилось цёлое чиноначилие энати. I разрядъ-служилое вняжье или титулованное боярство, и именно потомки великихъ князей (Патривъеви, Мстиславскіе, Бъльскіе, Шуйскіе, Долгорукови, Волконсвіе, Ромодановскіе, Одоевскіе, Вяземскіе, Репнины, Щербатовы и др.). Несмотря на свое позднее появленіе, они занимали первое мъсто при московскомъ дворъ. Цари особеннио жаловали не столько своихъ родимхъ Рюривовичей, сколько литовскихъ внязей (Хованскіе, Голицыны, Куравины, Трубецвіе и др.) да разныхъ инородцевъ (Урусовы, Мещерскіе, Юсуповы, Имеретинскіе и др.); въ походахъ ихъ ставили въ челе рати. Изъ нетитулованныхъ въ І разряд'я держались только Кошкины (§ 129), да и то съ трудомъ. II разрядъ-потомен врупныхъ удельныхъ внязей (Курбскіе, Глинскіе, Холмскіе, Оболенскіе, Воротынскіе и др.), а также главные изъ нетитулованныхъ (Ворондовы, Корьевы, Бутурлины и др.). III разрядъ — потомви мелвихъ удальных внязей (Прозоровскіе и др.) и второстепенные изъ простыхъ бояръ (Сабуровы, Морозовы, Шенны, Шереметевы, Годуновы, Салтыковы и др.). Каждый изъ разрядовъ стремился къ наследственности. Имъ соответствовали вначале думскіе чины (§ 154). "Думные бояре" или старъйшіе думцы, это-попревмуществу вняжье. Они были взбавлены отъ телесныхъ наказацій; за оскорбленіе ихъ взыскивалось особенно строго; служилие даже высокить чиновь слезали съ воня передъ ними и били имъ челомъ; народъ, съ воторымъ они обходились отечески, не отдёляль ихъ отъ царя въ почестяхъ, считаль ихъ своими "промышленнивами", попечителями. Въ началъ періода, въ думв подав бояръ появляются окольначіи (§ 152), которые не имвють ничего общаго съ бывшими "оволо" великаго жиязи царедвордами (\$ 97): это — гивздо стараго московскаго боярства. Но такъ какъ половина болрства все-таки не попадала въ думу, то прибавили "думанкъ дворявъ". Это — дъти боярскія, "княжата" и бояре по "отечеству", но не по разряду или служба; это — потомви "захудалыхъ" (не двигавшихся по службъ) вняжескихъ и боярскихъ родовъ (Ржевскіе, Татишевы и др.).

Такъ, съ виду боярство напоминало немного западную аристократію (Н. И. §§ 45, 100). Оно даже начинало задумываться, обнаруживать проблески сословнаго сознанія, подъ за-

налнымъ вліяніемъ. Въ глазахъ родовитыхъ писателей. Патравъева и Курбскаго (\$\$ 119, 122), московскіе государи-лидавна провопійственный родь", который "губиль свопхъ братил ради ихъ убогихъ вотчинъ", а Софья и Елена (\$\$ 114, 121-"чародейка" да "жена законопреступная", заводчицы сить на Руси. Бояре почувли врага и въ такомъ иночествъ, как "вселукавие и многостяжательные мнихи, глаголемые осифинаме" (\$ 115). Они не знали, ванъ провленать Сания этоть "соблазнь и смехъ всему міру", который принесъ столь зла своими "тептаніями" на Верху. Оттого они педолюбливая обогатившихъ монастыри "мужиковъ сельскихъ" или чулотворцевъ. Ихъ ненависть возбуждали "писара" или дъяки, эти зът народа. Боярамъ претила и "автокефальность" (самостоятельного русской церкви, потому что она подчиняла ее престолу. Наконецъ, описывая ужасы власти, они пророчествовали о сиут о гибели династін, о частой смінь царей, о возстанін чим на чинъ. По все это была одна безполезная воркотия. По тществу, боярство было ничтожествомъ. До самаго препращеня Рюдикова племени на московскомъ престолъ, оно не попла дальше этихъ немногихъ озлобленій, думскихъ чиновъ да мютническихъ пререканій. Цізлью его жизни была одна бонром спёсь: каждый матерой бояринь только и смотревль, какь ба свой же брать не "утянуль" изъ "чести" его рюда, да учинрялся изсмислить родословное "древо" позабористве. Нивто в думаль объ обезпечения сословныхъ выгодъ, о дружной политческой борьбъ, въ виду растущаго самодержавія.

§ 163. Борьба и ирушеніе боярства. — Пока бояре верчали и усовіщивали втасть, она ділала свое діло неотступно
и чімъ дальше, тімъ рішительніе. Уже Иванъ III вышель безнощаднимъ побідителемъ изъ борьбы, провикышей до глубины устоевъ (§\$ 114, 118). При немъ вычались назни вельможъ в частью "отписываніе" вотчинъ в
казну, частью ограниченіе ихъ наслідственныхъ правъ. Тогла же
падало право отъйзда, на воторое уже въ вонці третьяго вы
ріода "оналились" московскіе государи: прежде они грабили вот
чины отъйздчиковъ, теперь вышелъ указъ объ отобранія ву
записи о неотъйзді и содержаль ихъ подъ стражей, хотя еще
не было завона о неотъйзді и возвращавшіеся принималься
съ ничтожнымъ навазаніемъ. Онъ облегчиль задачу своему сист
и тімъ, что, съ паденіемъ Новгорода, могучій бояринъ это

общины уже не стояль передъ московским вельможей соблавпительным примъромъ (\$\$ 51, 113). Немудрено, что Василій III совевмъ губиль зародыши боярскихъ притязаній. При немъ послёдній удальный князь пошель въ тюрьму, сопровождаемый насмішкой московскаго юродиваго (\$ 119); а бояре благодарили самодержца за "исправленіе", когда удостоявались отъ него побоевъ, и считали висшимъ несчастьемъ, если онъ, за какую-вибудь "встрічу" (возраженіе) въ думъ, "отнималь у нихъ свои государскія очи", воспретивши имъ "съвзжать со двора" (домашній аресть). Василій могь перваго боярина низвесть на степень послідняго смерда.

Боярство уже подсъвалось подъ ворень: выдвигались визшіе слои общества. Противъ княжья и матерыхъ бояръ выставлялись вняжата и дети боярскія, подъ видомъ думныхъ дворянъ. Вскорв сюда приминула всякая неразрядная мелочь, которая всёмъ была обязана государю и получала отъ него за службу уже не вотчины, а пом'естья. Это - "новнен", выскочен, больше изъ "поповства" да "всенародства", - Сукины, Поджогниы (§ 119) и т. под. Иванъ IV говорияъ, что "взялъ" Адашева (§ 122) "отъ гнонща, отъ нищихъ и отъ самыхъ молодыхъ людей". Высвочен терли лямку, начиная съ подъячихъ, занимая самыя хлопотливыя и черныя должности (печатники, казначен, стряпчіе, начальниви самыхъ рабочихъ приказовъ), пова поднимались до думнаго дьяка, думняго дворяниня, иногда даже до окольничаго (Адашевъ, Щелкаловъ). Эти мастера приказныхъ дълъ становились все необходим ве: управление было уже сложною и замысловатою машеной, а бояре знале только старый немудреный навыкъ; да они часто и уважали изъ Москвы намъстничать по городамъ или воеводствовать надъ полеами. Такъ, у насъ, вакъ и на Западъ (Н. И. 88 45, 100), подав родового вельножества выросла служебная, правительственная знать. Въ то же время боярская дума затемнялась "комнатой" (§ 154). Званіе "помнатнаго", "ближняго" человіва становилось особою "честью", доставляло право "видеть очи государевы", вотораго были лишены "рядовые" бояре; а оно давалось сначала спальнивамъ да стольникамъ, т.-е. боярскимъ дётимъ, потомъ и нерязрядной мелочи. Словомъ, царь произвольно думу сказывалъ", т.-е. словесно жазовалъ думные чины, сообразуясь разив только съ возрастомъ: дуна была буквально совътомъ старцевъ, сенатомъ. А отъ чина зависъло все-и должность, и облады помъстнаго и денежнаго жалованья.

На такое-то боярство "опалился" Грозный, принявъ себя м орудіе Провизвија для искорененія "намвны вельможъ" (\$ 1251 Онъ не только буквально истребляль бояръ, но даже многить запрещаль жениться. Онъ окончательно подрыналь корилене. которое ограничивалось уже въ третьемъ деріодв уставниц грамотами, гдв опредвлялся списокъ доходовъ, а населени давалось право челобитья, въ случав превышения его: Грозни совратель судныя пошлины вормленцива, а м'ястами передав судь выборнымъ властямъ (§ 123). Иванъ IV искоренилъ и прис отъезда: онъ бралъ не тольво записи съ подозрительныхъ бозв и "поручныя" съ ихъ присныхъ, но даже "подручныя съ твхъ, которые ручались за поручителей. При немъ случила небывалый соблазнь: воеводы, поссорившись изъ-за мъсть, и ношли на непріятеля; парь посладь дьява за дворянина в чальствовать надъ полвами и подчиниль имъ соперинковъ. После опричины, следы верховной власти бояръ въ вотчинахъ ста невъроятнымъ преданіемъ. Но сама опричина была тавить же возвратомъ въ старине (§ 151), какъ титулы "царь казапсы). парь астрахансвій", или кань завіщаніе удівла младтему син. Она-плодъ личнаго раздраженія и державной спеси больном человева. То была опала на весь народъ: "жаловать своем холоней мы вольны, а и казнить ихъ вольны же", восклюды Грозный, подобно удельному державцу или вотчиннику. И в его снеодива, рядомъ съ боярами, врасуются подъячіе, монаць. псари, мастеровые-вообще "свончавшіеся христівне мужескаю. женскаго и дътскаго чина"; и летели голови самихъ запрвиль опричины (§ 127). Этоть "опричный" всёмъ (чукой сторонній) царь только устами поминаль иногда "людей імжівхъ, б'едныхъ и немощныхъ": "мы васъ, страдинвовъ, преблежали", писаль онъ Васютив Грязному. На двав же онь оспвиль Русь въ управленін бояръ. Ови нужны были самонежавію, какъ помощники въ суді и расправі, какъ воевош сами выставлявше иногла палые полки, кака союзники въ 1215 прикрвиленія врестьянь и отміны монастырскаго землевлатівня Грозный только способствоваль расторжение этого союза. Опрасшевелить удельныя преданія боярь. Опричнина и связание съ нею вырождение племени Рюрива на московскомъ стих уяснили имъ ихъ политическую задачу. Бъгство бонов вы Москвы въ Польшу усиливало западное влівніе, которое в без того производило умственное брожение, благодары наплыву нвостранцевь. Тогда-то разыгрывалась спесь бояръ. Они по мпадному, словно державцы, завели свои гербы и родословцы, производя себя, по прим'вру царя (§ 151), "изъ прусъ, изъ ивмецъ" и даже изъ Рима (Римскје-Корсавовы).

Со смертью Гровнаго начинаются выстія притязанія боярь. Они борятся уже не за роль временщиковъ, а за основаніе новой династін паъ своей среды. Въ 1598 г. имъ вазалось, что русскій престоль, подобно польскому, становится избирательнымъ (§ 132); и власть внервые была ограничена добровольно посуломъ Бориса нивого не вазнить смертью въ теченіе пяти твть, а затвиъ-нанифестомъ Лжедимитрія I, гдв обвщано боарамъ "честь и повышение учинить". Самозванецъ обращался съ думой, какъ съ польскимъ сенатомъ: быдъ дасковъ и прость съ боярами, даже заводиль съ ними горячіе споры. При воцаренів Шуйскаго является первый государственный договоръ ограничительная "запись" (§ 137). Но она напоминала не радъ" новгородцевъ (§ 51) или великую хартію англичанъ IC. И. § 99), а аристовратическія конституців Польши (§ 111) и Швецін (Н. И. § 44). То быль планъ одигархін нескольвихъ высшихъ родовъ, которые погубили сначала Годунова, потомъ Лжедимитрія I, выдвигавшихъ народъ противъ ихъ притязаній. Въ записи говорилось только о выгодахъ бояръ, и Шуйскій быль ихъ игрушвой; они же "ссадили" его, вогда онъ вздумаль, наконець, стать самодержцемъ. Подобною же записью, быть можеть, быль ограничень и Михаиль Оедоровичь. Но въ смуту же (1610) вознивъ и цланъ более народной конституціи, въ видъ договора съ Владиславомъ (§ 139). Онъ принадлежаль низшей знати, особенно служилымъ и дьявамъ, во главъ которыхъ стояли Салтывовъ. Лапуновы и "торговый дётина", Оедька Андроновъ. Здёсь ограждаются права разныхъ сословій, вром'в врестьянь, и царь ограничивается не только боирскою думой, но в земскимъ соборомъ. По низвержение Василья, этотъ договоръ быль принять и московскими боярами; но они вывниули статьи о возвышеніи меньшихъ людей и о правів вздить за границу.

Съ появленіемъ новой династін Московское государство возвратилось къ тому строю, какимъ оно отличалось въ концѣ старой. И земскіе соборы, и боярская дума потеряли свое мимолетное значеніе. Волны смуты пронеслись безслѣдно надъ гранитомъ, который утвердила, въ 16-мъ вѣкѣ, великая народная потребность. А боярству онѣ нанесли послѣдній ударъ: между тѣмъ какъ самозванцы поднимали низшіе влассы, вельможн переворялись изъ-за власти, а потомъ заперлись съ поляти въ Кремлв, такъ что "дошло до последнихъ людей", которъспасли Русь и заправляли думой въ лицв мужика-кожении Оедьки Андронова. Теперь торжествующая власть добивала обложи величія вельможества: у бояръ отнимались поместа, и порой и вотчины, за все—за взятку, за местичество при крестномъ ходе, за прібадъ во двору лицъ, у которыхъ зараза в доме, и т. под.

Боярство потеривло рашительное поражение въ борьба п самодержавіемъ. Къ концу періода, вогда разсыпались сы хомъ записи, обазалось, что нечего было и закраплять ин Былан сила бонрства, лежавшая въ обычав, выветрим: Потускивля преданія удівльной поры. Рушился самый оставъ боярства: "прежніе большіе роды безъ остатку тиквались", говорить очевидець. Они частью "завосибли, запдали", частью просто вымерии, вакъ въ Польше и на Запал Давно уже не слышно про такихъ "столновъ", какъ Натреквевы, Бъльскіе, Ховрины, Воронцовы, Головины и др. 15 смутное время исчезають Шуйсвіе, Мстиславскіе, Воротынсы сошли со сцены Годуновы и Голицыны. При Миханат усзаправляють безевстние Салтикови. Маститая боярская иш становится формой безъ содержанія: она пережила русское велможество. Родовитый бояринь уже сохраняеть за собой толь воеводство, городовое или полковое; а въ дум'в, въ бонрадъ 1 окольничихъ, сидить люде темныхъ родовъ (Чоглововы, У повы, Чандаевы), да и тв исчезають, вавъ мыльные пущра Чтивую боярскую старину затирають растущіе, вань гробь "ближніе", эти владыки дворцовыхъ должностей, люди "сах» худые, детники боярскія, ноповичи, мясники (Кузька Ме нинъ), бакъ подсмънвались польскіе паны. Эти люди плады. тысячами крестьянь; а н'вкогда пышное княжье живеть прого уже подобно своимъ потомкамъ начала 19-го в., которые сли пахади, въ врасныхъ фуражвахъ. Словомъ, чинъ, посударей жалованье" становятся властью, а порода, "отечество" - пет постями, увидшими мечтами придворнаго обряда.

Крушеніе боярства было неизбіжно. Это — плодь в преодолимых з условій, коренившихся и въ немъ самоть, і въ среді. Боярство нало не отъ творчества враждебной сла Самодержавіе также не отличалось сознательностью: оно стой же мало постигало народныя, а норой и свои собственныя в годы; оно столь же лично ставило вопросъ и, случалось, рыб-

тыю вы руку врагу. Но оно изображало собой новое, жизненное вачало, въ сравнение съ затхлимъ пережитвомъ русскаго средневысовы. За него была глубокая потребность огромной страны в единенін для спасенія отъ могучихъ сосідей. Не видя других в путей, народъ неизменно вероваль въ избранное средство, вого рое сіяло въ его воображенін явидомъ божественности. Онъ вышесь всевозможныя тяготы, и за одинь мигь теплаго слова объ "оборонъ людей Божьихъ" простиль весь адъ опричнины. промъ чернаго люда, за новое начало стояли служилые и цервонники — одни ради своихъ пом'ястій, другіе — ради своихъ заржановъ. На Руси власть была богата землями, и это ръиз до вопросъ. Польскіе паны выставляли такое соображеніе противъ выбора царя въ короли: "мы погибнемъ; онъ перемаянтъ въ себв всю нашу шляхту поместьями". Захвативъ Нов-1010 Одь, Иванъ III роздаль его земли въ помъстья слугамъ бон ръ. Государь прикръпляль этимъ средствомъ и самихъ бояръ 🧏 99); а вогда собразась Русь, имъ и некуда было "отъважать"; бъжать же за рубежь значило стать измённикомъ народу.

Потерявъ право отъйзда, бояре попали въ самые вреняе хозяйственные тиски. Вотчины у пихъ быди небольшія, сравнительно съ знатью на Западъ: онъ дробились, за отсутствиемъ майората права первородства), и таяли оть размноженія берлихь. оть дарскихъ опаль да отъ обычая завіщать монастырямь на починь души. Бояре были плохіе хозяева. У нихъ не было своихъ замковъ, какъ у рыцарей (С. И. § 126); они не сидъли, вакъ виглійскіе джентльмены (Н. И. § 100), по своимъ угламъ. Ихъ жилища, какъ у друживниковъ, лепились подле государевыхъ падатъ. Они толпились при дворъ, вакъ французскіе дворине (И. И. § 44): то были різдвіе гости даже въ «Подмосковных», в въ далекія вотчины они и не заглядывали. А боярину хоталось сладво пожить, да и почти царскій обитодъ такого нажнаго чина требовалъ много трать въ столицъ. И вельможа выпрашиваль у власти пом'встій, а также указовъ для удержанія бітлыхъ, для закріпощенія врестьянъ, хотя бы во вредъ самому государству: вопреви усиліямъ Грознаго на Стоглавомъ соборъ, боярамъ удалось отстоять право принимать чилей вы закладь", который освобождаль ихъ отъ посударской подати и земской тягли". А это возстановляло противъ нихъ всв сословія.

Нивому не было мило боярство и по своему праву, этому плоду рововыхъ обстоительствъ. То была алчная и спе-

сивая порода, дряблая смёсь племень, отъ шведа до татарить (\$ 99). Безъ корией въ странъ, безъ историческихъ воспоиваній, она нивого не любила и не понимала ни прошлаго, п настоящаго. Она забила судьбу новгородскаго боярина, которы быль силень только союзомъ съ земщиной (\$ 51) и погись. когда она пошла навстречу московскому самодержавію, чтобя избавиться отъ его притесненій (§ 113). Московскіе вельномі доводили народъ до бунтовъ своими насиліями. Они вел себя "вічними господами" съ служилими, которыхъ приравнивали, на соборахъ, въ посадскимъ; а изъ посадскихъ дале "лучтіе люди" не удостоились ихъ винжанія, когда Ивань IV в Годуновъ расправлялись съ ними не хуже, чёмъ съ саминь вельможествомъ. Подвоненъ, вогда жизнь государства випъл. дъла росли, нагромождались приказы, бояре не котвли примжить своихъ белыхъ рукъ въ этой черной работе, которал в ушла въ новивамъ: самые бъдные и худородные предпочеты влянчить въ Разрядв, чтобъ ихъ "пустили покормиться" п воеводство, чемъ браться за должность губнаго старосты. От рванные оть народа, вельможи знали одно "лазанье на Верхъ". но тамъ они, помня свое происхождение (§ 152), только раболівствовали, чтобы нахватать подачекъ и насытить свое тшеславіс Они продремали въ думъ свое времячко, не задумываясь и завонодательномъ починв; они проявляли тамъ барскую спесь даже предъ своимъ худороднымъ братомъ. М'встинчество, всторое не доставляло выгодъ спорщивамъ и, вредя госуларсты воястановляло всёхъ противъ нихъ, лучше всего доказывает ничтожество этой среды. Передъ вимъ бледивли даже лични выгоды, воторыя всегда перетягивали часть вельможъ на сторону власти. Этоть злополучный пережитокъ даже возрасталь с теченіемъ времени, словно зараза, такъ какъ число охотником "заважать" товарица прибывало, а достоинства предвовъ забе вались. При Миханав "усчитывали другь друга предками уже в "неродословные, меньшіе" люди, до подъячаго и послыняго рынды. На половине царицы также строго соблюзане "честь" и "место" между боярынями и боярышнями. Чем болве раболенствовали бояре на Верху, темъ щекотливве став вились они въ мечтательной чести. Повсюду, въ особенност же на Постельномъ Крыльцъ, а иногда и на Красномъ, он "даялись" неимовирно, "гоняли" другь за другомъ. "съ ластницы кубаремъ летвли". Царя закидывали челобитьные о такихъ кровныхъ обидахъ, какъ "недопись или проинска" в

имени или чинъ: о виъсто а, отчество безъ "вича", "виязь" виъсто "виязь Иванъ". Въ челобитьяхъ жаловались на тавія выраженія: "холопъ. дьявъ, страднивъ, ребеновъ, бездушнивъ, небылица; отецъ твой ланотнивъ; не лай; у тебя въ лицъ ысвра пьяная". Одниъ осворбился тъмъ, что сопернивъ "посмотрълъ на него звърообразно". И только въ этихъ спорахъ нечезала дряблость породы. "Мъстниви" готовы были лишиться всей будущности, денегъ, здоровья: проигравшаго зачастую били батогами и метали въ тюрьму.

Боярство должно было пасть въ неравной борьбв. У него не было нигдв опоры: самыл его политическія мечтанія не котренились въ родной почев, а были связаны съ ея "розрухой". Ограничительная запись Шуйскаго, которая обезпечивала только выгоды боярства, не встретила сочувствія ни въ одномъ слов обтиестна: "адъсь не Польша, есть и больше", самодовольно говотомин русскіе. Какъ земскіе соборы походили скорве на государственные чины Францін, чёмъ на англійскій парламенть, тавъ и нашъ боярияъ напоминаеть французского жантильома, а не англійскаго джентльмена (Н. И. §\$ 87, 100). Но среди Тавого великаго страстотерица, какъ русскій народь, въ такой т яжелой сульбъ, какъ его исторія, и боярство было притануто жъ общему тяглу. И оно пролило не мало врови, перенесло не мало горя, предводительствуя полками. И среди него встрвчались Скопины, Пожарскіе и Шенны. А подконецъ оно тяы улось из образованію, объщая въ будущемъ послужить родной Странъ съ большею пользой.

§ 164. Слумилые. Дворяне. — Если родовитая знать, болре, были не политическою силой, а слугами самодержавія, то еще мене значенія могь нивть низмій слой знати, названный служенными люовыми попреимуществу. Служилые соотвітствовали западному рыцарству (С. И. § 84) и польской шляхті (§ 111) только по своимъ правамъ надъ простонародьемъ. Въгосударственномъ же сымслі, это — окончательное ничтожество. Служилые съ самаго начала были истинными "слугами" престола, который и создалъ ихъ для защиты Руси отъ враговъ. Объ этомъ свидітельствуєть самое ихъ происхожденіе.

Какъ московскій бояринъ произошель отъ матерого сподвижника внязя, дружинника-отца, такъ служилый — отдаленный помиокъ "детей боярскихъ" или гриди-мечниковъ (посканминавски gred — мечъ), щитоносцевъ, первобытныхъ пажей (С. И. 8 119). Сначала это были родныя дети бояръ, двухъ степе-

ней — "дътскіе" и "отроки" (§ 27), потомъ вообще менъе именитые бояре, такъ какъ безъ единонаследія (майората) дети были беднее отцовъ. Съ зарожденіемъ самодержавія на северовостокъ, этотъ низшій слой дружним получаеть названіе, въ воторомъ отразилось перерождение стараго порядва. Прежде въ вняжихъ договорахъ поминалось: "а боярамъ и слугамъ межи насъ вольнымъ-воля". Теперь же незшій слой слугъ становится оворяними внязя, составляеть его дворь, выбств съ его холопами (§ 60): это — "дворные" люди, двория, домочадци. Къ концу третьяго періода, вогда уже вся старая дружина превращается благодаря помёстьямь, въ служилыхъ московскаго государя бояре и дети боярскіе начинають отличаться оть дворян -только ивкоторыми преимуществами, хотя на двлв всв они уже перестають быть "вольными" слугами (§ 99). Въ четвертом. період'в еще бояре гнушались ролью государева холопа: хожи "дворянинъ" сталъ чиномъ, они кричали о "потеркъ" сво чести, если ихъ называли этимъ именемъ. Но дъти боярск 🖫 🛭 vже сливались съ дворянами, ваеъ *слуменлые* и помъщики и «— преимуществу. Передъ смутой изглаживается самое ихъ вы и если оно употребляется иногда наряду съ "дворяниномъто становится ниже его.

Въ концв періода, когда выработалось московское чиновальное, уже всв служилые—дворяне, раздвленные на "москоскихъ" и "городовыхъ". Первые — столичники и цареднори вторые — провинціалы и рядовые: цари жаловали городови вторые — провинціалы и рядовые: цари жаловали городови с цисломъ до тысячи), первоначально набирались изъ лучши в увздныхъ дворянъ, которыхъ переводили въ подмосковным въ траста. То было государево дворовое войско, конные тълоку вали за царемъ. Они занимали низшія придворныя должнос в цари за царемъ. Они занимали низшія придворныя должнос в для всякихъ двлъ" государевыхъ.

Если этотъ цвътъ служилыхъ былъ такимъ же безиравны слугою престода, какъ всв русскіе, то ему, по крайней мържилось хорошо, наряду съ боярами. Но положеніе массы в родовыхъ дворянъ было печально. Эта глубовая армейщи нищенствовала по областнымъ захолустьямъ. Она жила толь помъстьими, но обязывалясь за нихъ въчною солдатчиной. Немъстники и воеводы вели "разборныя книги" служилымъ посылали ихъ въ Москву. На основаніи этихъ описей, Разрял

снаряжаль, передъ войной, въ убяды "разборщиковъ" и "овзадчивовъ", которые смотрели и "верстали" въ службу "новиковь" или "поспевшихъ недорослей" (18-ти леть). За это служилый получаль право на "испомъщение" — на помъстный окладъ въ 100-200 четвертей земли. Но поместье принадлежало ему, только пока онъ служиль и быль исправень. А строгость была примирная. "За толчкомъ не гнались": тогда и бопре мало обращали вниманія на телесныя наказанія, которыя были обычнымъ явленіемъ сверху до низу. Но б'ёда въ томъ, что умаляли помъстья и совствъ отбирали ихъ въ казну при малъйшемъ новодъ, не говоря уже о такихъ преступленіяхъ, какъ "Натье" (§ 160), ложная свазва о воличества земли и врестьянъ, нли отступление оть православия. Ничтожная небрежность въ походь, оповдание въ явкъ за бользнью или старостью -все было поводомъ въ тому, чтобы пустить служилаго по-міру. Тогда поместье отдавалось сыновьямъ, но уже способнымъ нести по леовую службу. Если ратниев погибаль на войню, детамъ его давалось денежное жалованье до возрасту, вдовъ-до новато заичжества. Ратная служба была не постоянная, а ополченілин, по нужді: въ мирное время дворянивъ проживаль въ Своей деревий, занимаясь хлибопашестноми, торгоми, охотой, гальбами да кутней. Но сабля редво ржавела у него на стене при почти безпрерывных войнахъ; а постоявное ожидание призыва не дозволямо ему сделаться хорошимъ хозинномъ. Сверхъ того, царь всегда могъ употребить его на вакія-нибудь » Посылки", чаще всего—на тяжное городовое дело (\$ 159). Самымъ жалкимъ слоемъ дворянъ была бёднота, служившая въ украйныхъ и полевыхъ городахъ, -- сначала стрельцы, копейилина, пушвари, станичнеки, воротники, позже - солдаты, рейтары и т. п. Это - однодворцы, которые сидели особинками и жили легкимъ двломъ, съ большимъ опасеніемъ": одной рукой они наставляли соху, въ другой держали оружіе. Наконець, Служилие принимали некоторое участие нь тягае, владен врестъянами. Немудрено, что многіе дворяне омужичивались, Всении лапти; а иногда даже нанимались въ батраки въ зажиточному тяглену. На вемскихъ соборахъ служилыхъ причисля и къ посадскимъ.

Самодержавію нечего было опасаться такого забитаго власса. Всёмъ обязанные престолу, тёснимые мёстною властью и цервовые, нев'яжественные и пищіе дворяне городовые прозабали разбросанно по своимъ медв'яжьнить угламъ. Постоянно отри-

ваемые въ полки, они не имали нивакихъ связей съ "своим мастомъ", съ волостною общиной, не составляли сплочения земления дельческих обществъ, да еще враждовали съ върдомъ, какъ помъщики. Они тянули въ Москвъ, какъ илопы паря, всегда готовые броситься исполнять его наша-Сверхъ того, самодержавіе справединю вид'вло въ служниц свою главную опору въ борьбъ съ боярствомъ. Отгого, еся государи усердно набирали земель отовсюду (\$ 151), то гинымъ образомъ для испомъщенія дворянъ: передъ смугой ви было роздано уже до 50 милліоновь четвертей вемли. Тогла ж цари начали, хотя и съ большимъ трудомъ, уступать ихъ стреленю превращать свои поместья въ вотчины. Поэтому Рарядь, гдв вершились поземельныя двла, сталь важныйши приказомъ; и въ думъ "сидъли" уже преимущественно о репросахъ службы и дворянскаго землевладенія. Сверхъ того с введеніемъ подворной подати (§ 159), дворяне стали быскацами и постепенно начали получать жалованье изъ казни- и 20 рублей въ годъ.

Но положение служизыхъ все-гави было тяжело, особени въ первую половину періода. Земля нибла ценность, тами вогда при ней были безотривочно руки. А ихъ-то не кватапопрежнему (§ 61, 100). Даже стало хуже: съ Грознаго п лыя массы народа делаются "безь вести бегунами изъ отекства" (§ 150). Остальные носятся съ м'вста на м'всто пченными роями, но редво садятся на земле служилаго: ихъ перманивали льготами въ свои вотчины бояре и особенно перия ниви. Поместья, лишенныя врестьянь и владельцевь, уходошихъ на войну, пустъли. И вотъ, дворяне закидываютъ правителство челобитными насчеть своихъ "великихъ нуждъ и тощеть Отсюда вопрось о монастирских имуществахъ (§ 115): попробовали уничтожить тарханы (§ 102), но неудачно. Тогав побъгнули къ закръпощению крестьянъ (§ 131), примъръ комрому подавала Литва, гдф уже началось пожалование людын г явился законъ, наказывавшій поміщика за уменьшеніе сырщинъ и оброковъ. Такъ создалось "господское", владильческое сословіе по отношенію въ народу, но безправное передъ власты, которая, даровавъ ему эту льготу, стала еще строже относими въ его служебнымъ обязанностямъ.

§ 165. Крестьяне. Община. — Крипостничество переверную судьбу врестьянъ почти на три вика. Передъ нимъ она бит спосна. Въ начали періода, земля Московскаго государств

была заната сравнительно-вольными народоми, воторый сидиль на ней старымъ порядкомъ. Основою быта служила сельская община, это преобразование родовыхъ узъ въ хозяйственныя свяви (§ 11). Русскіе вездів селились кучками, деревнями. тогда вавъ рядомъ финнъ ютился въ-одиночку, въ глухихъ мвстахъ. Они дорожили исвоннымъ строемъ общежитія, который замвиня виз важное при начальной безпомощности родство. **УКРВИЛЯЛЬ ИХЪ ВЗАИМОНОМОЩЬЮ, СПАСАЛЪ ИХЪ ОТЪ ВИЩЕНСТВА,** безземелья, отвічаль чувству "правди" и братства, мало стісныя свободу: вступленіе и выходь взь общины были легви; ваймин (\$ 61) оставались невозбранными; передалы заводились -я и шь въ вонцу періода; мужнев быль почти собственнивомъ СВОего участка. Строгость родовыхъ нравовъ, отсутствие личноств, съ ел своеобразними понятіями и стремленіями, съ еж новими способами в орудіями житейскаго діла, изобиліе СВ Бжины, куда уходиль лишній приплодь людской, — вся эта Од нообразная, застоявшаяся первобытность поддерживала обта неу. Сама власть Мосевы, это ядро новаго бытового увлада, еще хранившее въ себа самомъ родовые пережитки, благоволня ей, въ виду обезпеченія тягла круговою порукой: она Оберегала ее отъ ретивости нам'ястниковъ и воеводъ я отъ вы утренних раздоровь; она даже дёлала рядъ попытокъ расвы рать ен государственное значение. И сельская община удерпась до вонца періода, несмотря на такой воренной перево-Роть въ быту крестьянъ, вакъ ихъ закренощение и почти полное обезземеление. Но она сохранилась не везда и не во всемъ Одинаково. Въ большей честоть она уцильна по окраннамъна свверв да у южной вазацкой вольницы, гдв хранились еще В соглядныя залежи пустырей, при редвости населенія, и где новый порядовъ еще слабо итвенялся въ первобытность; въ Сибири и сейчась много следовъ этого вавъ бы оледеневшаго быта нашей древности. Устойчивие всего общинный обычай быль и виснаин и особенно вигонами — свнокосами и особенно вигонами и всами, а также рыболовствомъ, бортными ухажании, охотой, Г. Удами, глинами, даже воловами (перевозами), дорогами, мо-Стами, мельницами, илощадими. Этою своею стороной онъ дер-**Зался даже среди украйныхъ однодворцевъ. Общинный духъ** прониваль во все отрасли хозяйственнаго быта. Въ промыслахъ, Ремеслахъ, даже въ торговит онъ проявлялся въ видъ артелей и товариществъ "сябровъ", строй воторыхъ напоминалъ сель-Скую общину. Сохранялись древивнийя ватаги (§ 107) зверолововъ и рыболововъ. Всюду возникали товарищества для покупки или арендованія земель, угодьевъ, мельницъ, для косми съна, для соляного промысла; заводились артели плотниковъ каменщиковъ, колесниковъ, волочанъ, чернорабочихъ, а такъдружины" иконописцевъ.

Но чень дальше оть начала періода, темъ больше выизмънялась и слабъла вся первобытность, а съ нею и сельсы община. Это особенно заміналось внутри государства, въ этогу родниве новой жизин, где нарождались иныя потребност : нные способы ихъ удовлетворенія. Населеніе росло, разиволы лишнихъ людей, и земельные участви сжимались, дробились Тягла тяжелели, и, при ихъ разверстве, плодились внутренираздоры на сходахъ, съ ихъ начальнымъ "одиночествомъ" (\$ 155 невозможнымъ въ врупныхъ обществахъ: нередко общины сы взывали къ вившательству воеводъ для упорядоченія ихъ діл Развитіе промысловъ и торговли выдвигало денежный лов. который разъйдаль однообразіе первобытности и поддерживых стремление личности высвободиться изъ путь родовыхъ пережитковъ. Частная собственность росла рядомъ съ общиные Но важиве всего было воздействие такой ломовой силы, как государственный строй Москвы, который поднялся совских и иныхъ устояхъ. Онъ каждымъ своимъ движеніемъ подавляль разлагаль общину. Ее подрывали уже раздачи земель и правителственныя деленія государства, воторыя совершались безъ внямнія къ ея предівламъ, въ выгодахъ только служилыхъ и калии. Л развитіе самодержавія, съ его вотчинами, пом'ястьями и корме ніями, съ тою смутой (§ 112), которая сопутствовала ем і уванчалась розрухой, подсавало общину въ ворна. Самый вравы строй крестьянской старины не могь устоять, вогда пашенни людъ, чтобъ избыть тягла, разбредался розно, переходиль в батраки и бобыли; когда онъ норовиль взять поменьше участокы дробилъ его; когда, при громадности земли, процвътало безземель да малоземелье. Самыя попитки правительства поднять значенобщины только роняли ее, выходя изъ потребностей вомя увляда жизин. Московсевя власть въ теченіе пълаго въка титалась за общину, какъ за орудіе своихъ казенныхъ пелед. надъясь найти въ ней лучшаго слугу, болъе расторопнам в детеваго приказчика: выборные земщины (§ 123) должны был "быть въ нашему дълу пригожи". Кавъ въ черныхъ, такъ и во во дъльческихъ земляхъ, государи вручали общинъ судъ и расправ полицію и раскладку податей, даже надзорь за нам'встниками!

траво смерти надъ своими выборными, — словомъ, возлагали на тее обязанности своихъ вормленщивовъ, лишь для болже успъщнаго взиманія тягла да для прикрівпленія крестьянъ. Эти опыты прекращаются въ концу періода, когда управленіе снова было ттляно воеводамъ и пом'вщикамъ. Община сохранила влясть только въ поземельныхъ дівлахъ. Тогда же стали падать товазащества: на сміну имъ выступали отчасти толстосумы, отчасти то шлины и единоторговля правительства (§ 148).

При всвхъ своихъ видоизмъненіяхъ, сельская община левала въ основанін русской живни четвертаго періода, образуя единицу правительственнаго увленія (\$ 157). Ядро ся сотавляли "пашенные" муживи или врестьяне собственно, т.-е. растіане (\$ 100). Это слово, съ конца 14-го в., постепенно ыткинеть "смерда" (§ 61), только не можеть подавить имени спроты", которое въ началъ Руси примънялось въ изгониъ § 28), такъ вакъ "хрестьяне" мучились пуще прежняго, "тяули во всв потуги". Въ отличіе отъ быложестцевъ, престьяне **живались тягледами и черносошними. Это— "сидельцы земли",** вущіе своимъ ховяйствомъ. Но теперь у пихъ ужъ почти **Бть** собственнаго угла. Своевемцы (§ 100), владвиние волостыми или общинными землями на правъ полной собственности, жраниются только на съверъ, въ областихъ Новгорода, и то радкость: ихъ уже называють "опричными", особь-статьей. Рестьяне почти сплошь сидели на владельческихъ или на ворцовыхъ земляхъ. Тъмъ не менъе, до половины 16-го въка Оложение ихъ было спосно. Они сохраняли право мънять ареп-Гемыя земли, переходить отъ владельца въ владельцу. Крестьяне котно пользовались этимъ правомъ, которое сдерживало алчость владельцевь, такъ какъ ряды съ нами заключались не ольше, чвив на годъ: число "старожильцовъ" (\$ 96) все соращалось. Рядились уже не по правиламъ половничества (§ 61), оторое сохранялось только на свверной Украйна, а по оброку 🖪 подконецъ по издёлью, которое опредёлялось не числомъ рабочать дней, а воличествомъ обработанной земли. Впрочемъ нередко ка способы соединались; а обровъ взносился то хавбомъ, то левьгами. Во всякомъ случав, мужикъ платилъ не болве 1/5 своего входа. Снерхъ того, онъ пользовался правомъ иметь лавки въ посадъ и производить въ нихъ торгъ. У престьявъ заводились жныжении: они стали делиться, но достатку, какъ посадские, т лучнихъ, среднихъ и молодинхъ.

Съ половины 16-го въка видъ сельской общины мъняется.

Быстрый рость государства, съ непомърнымъ возвышенек тягла и ратной повинности, да внутреннія нестроенія гибельн отвываются на ея благосостоянів. Муживомъ овладіваеть стрысь избыть непосильнаго тягла. Кто могь, бъжаль. Но оставшим твиъ трудиве было нести бремя овладныхъ нодатей (\$ 158) Отсюда, наряду съ убылью тяглецовъ, необычайное разивженіе "затяглыхь" или безземельныхь, воторыхъ было чан въ началъ періода. Явственнье всего развитіе бобыльсти (§ 149), особенно внутри Россіи, близь Москвы. Бобыли. вбушки которыхъ лёпились обыкновенно на церковныхъ желяхъ, были неогда пастухами, бортнивами, сельскими ремеленниками и даже торговдами, но больше чернорабочии в пашенных; ихъ нарижали для такихъ неземледъльческихъ ввинностей, вакъ подводная; а нные кормились мірскимъ домяніемъ. Вобыль часто кончаль твиъ, что поступаль въ холош нин бъжаль, куда глаза гладать. Были еще, особенно на съверв. "подворниви", захребетниви" и "подсусваниви". Оп жили на чужихъ дворахъ или работали на чужой земль. Витог страны развивался типъ бездожнаго перехожаго рабочаго п всв руки: это — "приходци", которыхъ иногда называли вазакаки

Все чаще муживъ лишалъ самъ себя не только собственнаго угла, бросая свой участовъ земли, но и правъ свободни человъва. Бъднявъ, набывая тягла, поступалъ въ зажиточного въ "послуживци" или въ "вольные слуги"; а до смути всага. не исключая холопа, имбль право держать такихъ слугъ. Этопережитовъ наймитства или закупничества, съ его последствици (88 27, 61). Послуживенъ исполняль всякія порученія цанмателя и обывновенно браль илату впередъ. что вело из те лонству: "нанялся — продался". Но больше всего, посль быства, развивалось запладинчество (§ 100), бывшее вакъ бы цереходомъ отъ завупа въ холопу. Завладывали или себя личе или свое имущество. При неуплать долга въ сровъ, что бил почти неизбежно, закладень обращался въ холона. Закладинуство принимало тавіе разміры, что правительство начиван осторожно ограничивать его, чтобы не лишиться всехъ своить тяглецовъ.

§ 166. Холопство и крепостничество. — Закупничество в закладинчество — болве легкіе види холопство, съ котораго вы чалась уграта врестьянской свободи. Холопство видимо размевалось. До сихъ поръ существоваль только одинъ его вильможно было быть только "обелью", т. е. полнымъ холоповъ

 тапенъ — паренъ, слуга) или рабой (отъ работать), челидью (чадью-оть чадь, домочадцы). Источники обели были прежијеплень и самопродажа, а также женитьба на рабе да исполпеніе рабскихъ должностей. Тіунъ или ключинкъ "безъ ряду" (не оговорявшій своей свободы), смотр'явшій за холонами и ходившій по хозяйству "за ключемъ" господина, самъ становился холономъ; также и другіе "прикавчики" хозянна. Эта знать ходопства у великаго видзя управляла не только его частными, но и 🐧 государственными дізами; то же значеніе имізян тіуны и дьяви 💻 у нам'ястинковъ и волостелей. Оттого въ Судебник'я Ивана IV холонья честь (плата за безчестье) для ,большихъ рабовъ выше, чамъ честь свободнаго врестьянина. У холопской знати была своя "собина" (собственность), даже вотчины; иногда господа занимали у нея деньги. Но это было только "попущеи не". И тіунъ, и приказный—тоть же обель; господинъ могъ 🕯 отвять у нихъ собину и убить ихъ самихъ. Оттого государи воз-🝺 вели своихъ рабовъ-наперсниковъ въ придворный чинъ дворянъ; а "задворныхъ" холоповъ или рабовъ своихъ деренень (§ 152) и слободъ переводили въ черносошные и посадскіе. Развитіе холопства уже въ концѣ третьяго періода сказывается въ разнообразін названій обели (\$ 100), въ особенности съ иоявленіемъ "грамотъ" (прежде дело происходило словесно, при 🗾 свидътелихъ) различнаго вида, котория стали вноситься, не-👚 редъ смутой, въ "записвыя кинги".

Въ началъ четвертаго періода установляется, подлъ обели, в новый видь рабства-кабальное холопство. Мужику становилось не подъ силу вести хозяйство безъ чужой помощи: онъ занималь деньги, съ условіемь платить рость издільемь, личною работой, наи даваль на себя "служнаую вабалу". Кабала (потатарски - долговая росписва) или "крепость" крепила "заемщика" заниодавцу, воторый получаль даже право суда надъ нить. Сначала вабала превращалась сама собою со смертью господина; потожъ кабальный, а по его смерти и его семьи, служили и наследнивань заимодавца. Такъ вакъ денегь негде было достать для уплаты долга, то вабальные обращались на деле нь обель: ихъ продавали то семьями, то врозницу. Избывали набалы тольно быгствомы. Кабальство развивалось быстро, тымы болве, что всявій, не исключая поміщичьяго крестьлина, вміль право брать служначю врёность на вольных людей: правительство старалось даже ограничевать его, чтобы не лишаться тяглецовь. Въ подобное же положение попадали не только закладии,

Бистрый рость государства, съ непомирнымъ возвышениемъ тигла и ратной повипности, да внутрении нестроения гибельно отвываются на ея благосостояніи. Муживомъ овладіваеть страсть набыть непосильного тягла. Кто могь, бъжаль. Но останшимся темъ трудиве было нести бремя окладныхъ податей (§ 158). Отсюда, наряду съ убылью тягленовъ, необычайное размноженіе "затяглихъ" или безземельнихъ, воторыхъ было мало въ началв періода. Явственнве всего развитіе бобыльства (§ 149), особенно внутри Россіи, близъ Москвы. Бобыли, избушин воторыхъ делились обыкновенно на церковныхъ земляхъ, были иногда пастухами, бортинвами, сельсвими ремеслененвами и даже торговцами, но больше чернорабочими у пашенныхъ; ихъ наряжали для такихъ неземледъльческихъ повинностей, какъ подводная; а иные кормились мірскимъ подавніемъ. Бобыль часто кончаль тімь, что поступаль въ холопы или бъжаль, куда глаза глядать. Были еще, особенно на съверв. "подворники", захребетники" и "подсусваники". Они жили на чужихъ дворахъ или работали на чужой землъ. Внутри страны развивался типъ бездомнаго перехожаго рабочаго на всф руки: это — "приходцы", которыхъ нногда называли казаками.

Все чаще мужниъ липалъ самъ себи не только собственнаго угла, бросая свой участокъ земли, но и правъ свободнаго человъва. Бъднявъ, избывая тягла, поступадъ въ зажиточному въ "послуживци" или въ "вольные слуги"; а до смуты всявій. не исключая холона, имълъ право держать тавикъ слугъ. Этопережитовъ наймитства или закупничества, съ его последствіями (§§ 27, 61). Послуживецъ исполняль всякія порученія нанимателя и обывновенно браль плату впередь, что нело въ колопству: "нанялся — продался". Но больше всего, послъ бъгства, развивалось закладничество (§ 100), бывшее какъ бы переходомъ отъ завуша въ холону. Завладывали вли себя лично, или свое имущество. При неуплатв долга въ срокъ, что было почти неизбъжно, закладень обращался въ холова. Закладинчество принимало такіе разм'єры, что правительство начинало осторожно ограничнать его, чтобы не лишиться всехъ своихъ тяглеповъ.

\$ 166. Холопотво и иръпостиичество. — Закупничество и закладничество — боле легкие виды холопство, съ которато началась утрата крестъянской свободы. Холопство видимо развивалось. До сихъ поръ существовалъ только одинъ его видъ: можно было быть только "обелью", т. е. полнымъ холопомъ

(жлопецъ-парень, слуга) или рабой (отъ работать), челядью (чалью-отъ чадь, домочадцы). Источники обели были прежијеплень и самопродажа, а также женитьба на рабе да исполненіе рабскихъ должностей. Тіунъ или ключникъ "безъ ряду" те оговорившій своей свободы), смотрівшій за холопами и ходы вшій по хозяйству "за ключемъ" господина, самъ становился колопомъ; также в другіе "приказчиви" хозянна. Эта знать хопства у великаго внязя управляла не только его частными, но п го сударственными делами; то же значение имеля тічны и дьяки у нам'встниковъ и волостелей. Оттого въ Судебник'в Ивана IV " холонья честь" (плата за безчестье) для "большихъ" рабовъ выт те, чемъ честь свободнаго врестьянина. У колопской знати былла своя "собина" (собственность), даже вотчины; иногда гостгода занямали у нея деньги. Но это было только "понущеніе". И тічнъ, я приказный-тоть же обель: господнив могь от нать у нихъ собину в убвть ихъ самихъ. Оттого государи возвели своихъ рабовъ-наперсниковъ въ придворный чинъ дворя нъ; а "задворныхъ" холоповъ или рабовъ своихъ деревень (\$ 152) и слободъ переводили въ черносошные и посадскіе. Развитіе холопства уже въ конц'в третьяго періода сказывается въ разнообразів названій обели (§ 100), въ особенности съ появленіемъ "грамоть" (прежде дело происходило словесно, при свидетелять) различнаго вида, которыя стали вноситься, передъ смутой, въ "записвыя внига".

Въ началъ четвертаго періода установляется, подав обели, вовий видь рабства-кабальное холонство. Мужику становилось не подъ силу вести ховяйство безъ чужой помощи: онъ заниизлъ деньги, съ условіемъ платить рость издельемъ, личною работой, или даваль на себя "служначю кабалу". Кабала (потатарски - долговая росписка) или "крепость" крепила "заемшева" заимодавцу, который получаль даже право суда надъ низ. Сначала кабала превращалась сама собою со смертью посподина; потомъ вабальный, а по его смерти и его семья, служнии и наследникамъ завмодавца. Такъ какъ денегъ негдъ било достать для уплаты долга, то кабальные обращались на деле въ обель: ихъ продавали то семьями, то врезницу. Избывали кабалы только бъгствомъ. Кабальство развивалось быстро, темъ болве, что всявій, не исилючая пом'вщичьяго крестьянина, вмівль право брать служначю врбность на вольныхъ людей: правительство старалось даже ограничивать его, чтобы не иншаться тягледовъ. Въ подобное же положение попадали не голько завладви,

сеніе ихъ въ книги допускалось не только въ Холопьемъ приказ'є въ Москв'є, но и у нам'естниковъ по всёмъ городам, а отпускныя грамоты можно было выдавать только въ стылить. Новгород'є да Исков'є.

Такъ, къ концу періода установилось кръпостинчество. Овуже встричается почти повсюду въ Московскомъ царстви: тольна глухой северной Украйне, въ Поморые, сидать исвоиные полованки, вакъ живой следъ вольнаго крестьянства съ превомъ перехода. Крипостничество уже дийствуеть въ жизня ве только какъ обычай и быль, но и какъ оснященное законовъ право. Изъ "порядныхъ" (договоры врестьявъ съ помъщивани на нась вветь строгою новою жизнью, залегшею на тякелыхъ пережиткахъ. Здёсь ясны ел основные камии, скрепленые желъзными выраженіями холоньихъ записей. Крестьяний "всякую страду страдать и обровъ платить, чёмъ онъ (поміщивъ) ивоброчитъ". А владъльцу - власть надъ личностью в "животами" врестьянина. Онъ уже не знасть никакихъ "уротныхъ лёть" (правъ давности): крестьянинъ весь, съ своизскарбомъ, съ своею семьей и потомствомъ, становится въчнор собственностью его и его потомства. Пом'вщикъ продаеть, авладываеть, мёняеть своихъ муживовь, какъ холоповъ, съ зеглей и безъ оной. Онъ судить и наказуеть ихъ, примъная в расширяя древнія вотчинныя права боярь; даже ставить ихь в себя на правежъ и руководить ихъ бравами. Онъ дълить ихъ, во произволу, на оброчныхъ и барщинныхъ, на пашенныхъ и доровыхъ; и двория все размножается, съ развитиемъ роскопи в барской спеси. Подконецъ укореняется и новое примънене двухъ старыхь словъ: врестьянинъ сталъ именовать своего вледъльца "государемъ", вавъ говорили холопы о своемъ господинв; около 1630 года въ крестьянскихъ порядныхъ ягляется название "приностной", поторое прежде означало толью холоповъ разнаго рода.

Къ концу періода стонъ стоялъ надъ русскою землей. Побъги учащались отъ угнетенія кріпостныхъ господами. Праввтельство, закидываемое жалобами поміщиковъ, неустанно ваказываетъ "сыскивать бъгдыхъ всякими сисками накріпко". Межлу владівльцами кипитъ борьба изъ-за пашеннаго мужика. Всі гоняются за нимъ, какъ за звіремъ на охоті, сманивають его, вырывають другь у друга.

§ 167. Горожане. — Высшій слой таглыхъ, посадскіе, выгодно отдичались отъ крестьянъ только гімъ, что сохранил личную свободу. Въ остальномъ ихъ положение было столь же незавидно. Они и назывались, какъ врестьяне, "черными людьин", тяглецами, и были лишены политическихъ правъ, не составлили, вавъ на Западъ, средняго сословія, сильнаго своимъ единствомъ, сознаніемъ собственныхъ выгодъ. Государи не заботвлись объ ихъ развити, какъ на Западв (§ 72), за отсутствіемъ у насъ сильной знати, противъ которой власть выдвигаеть среднее сословіе. Независимость горожань сохранялись только на юго-запада: въ польской Руси — въ Гродий, Витебски, Смоленскі, Кіеві, Полоцкі — распространилось магдебургское право (§ 100), и литовскіе князья защищали горожань отп притеснений своихъ наместинковъ жалованными грамотами. Въ московской же Руси, съ паденіемъ Новгорода и Искова (§§ 113, 119), исчезли последніе следы первобытной вольности посадскихъ: слово "ввче" стало означать сначала просто совъщаніе, хотя бы двухъ лицъ, а затемъ-прамолу, бунтъ. Съ техъ поръ, котя число городова прибавлялось (передъ сичтой ихъ насчитывалось болже 200), значение горожанъ не возвысилось. Новые города строились правительствомъ, и все по окраннамъ, въ военныхъ видахъ, особенно на югв и западъ: Курскъ, Воронежь, Тамбовь, Царицынь, Янцвь, Саратовь, Кромы, Белгородъ, возобновленный Орелъ, Архангельскъ и др. Это быле ничтожныя поселенія, для государственной расправы, безъ всяваго торговаго движенія. Здісь торгово-промышленные обороты были немного больше, чемъ въ северныхъ "рядвахъ" или торговыхъ поселвахъ, въ которыхъ сохранялись следы древней общины.

Съ Пвана III посадскіе теряють послёднее значеніе: съ образованіемъ рати изъ служилыхъ миновала пужда въ городовыхъ полвахъ. Посадскіе пачали-было подниматься только передъ смутой. При Грозномъ въ городскихъ "мірахъ", точно также, вакъ въ сельсвихъ (§ 157), было введено выборное начало; посадскіе появились на земскомъ соборѣ, и царь жаловался имъ на бояръ (§ 122). При Өеодорѣ I торговые люди принимали горячее участіе въ борьбѣ Шуйскихъ съ Годуновымъ. Но это все московскіе торговые люди, и Годуновъ живо расправился съ ними (§ 129). А городскіе міры относились къ своей новой свободѣ такъ же, какъ села, которыхъ они напомивали мѣстами даже по своимъ общиннымъ порядвамъ. Оне частью вовсе отказывались оть нея, частью выбирали такихъ старостъ, что сами просили потомъ замѣнить ихъ царскими

намъстнивами. А ихъ "излюбленние" пріобрътали лишь власть правительственныхъ слугъ: горожане не получали отъ эторини облегченій, ни политическихъ правъ. Смута выдвинула-было горожанъ, наравить со всею земщиной; и въ манифестъ Лжедимитрія I объщаны посадскимъ льготы въ данихъ и пошльнахъ. Но земщина ограничилась изгнаніемъ враговъ и возстановленіемъ стараго порядка, въ которомъ не было мъста срегнему сословію. Оттого хотя горожанъ призывали, при Миханлъ на земскіе соборы, но только для того, чтобы убъдитъ ихъ въ неизбъжности великихъ жертвъ послъ "розруки".

А розруха гибельно отразилась на городахъ. Многіе ит нихъ представляли развалины, и особенно тамъ, гай они прецвътали - на западъ, благодаря войнамъ съ Цольшей: изъ Литвы посадскіе шли толпами въ Псковь, а тамъ служние забирали ихъ въ вабалу и посыдали, въ цвияхъ, просить индостыню. Торговля и промыслы пріостановились, тамъ болье, че разнузданность народа проявлялась долго послё смуты ва вий разбоевъ (§ 144). Ихъ подрывали непосильные поборы и мовополін правительства, спітинвшаго наполнить опустівлую вазву. а тавже производь и алчность воеводь и приказныхъ, желавшихъ посворве снова нажиться. Мосвовская воловита наводил такой страхъ, что исковские богачи платили по 10 р. началамъ, призывавшимъ ихъ на судъ въ станицу по ложимы грамотамъ. Этихъ же богачей и ихъ новгородскихъ собратій высильно переводили въ Москву, лишая ихъ насиженныхъ дохогныхъ мёсть. Таково было положение более именитыхъ или, дочшихъ" посадскихъ, которые вели весьма выгодную оптовы торговлю безпошлинно. А они встречались только въ Москве. Новгородъ да Псковъ.

Остальные города были наполнены "средними" (мелочиме торговцы) и "молодшими" (ремеслениви, земледъльцы, чернорабочий людьми. Это — "черный сотни. Онъ были близки къ черносошнымъ сельчанамъ (§ 165), по своей безиравности и бъдственному положенію. Онъ, кромъ обычнаго тагла, взносили лавочный оброкъ. Онъ были обязаны еще, по круговой порукъ, платить и пустые дворы, которые числились по писцовымъ внигамъ. А этихъ дворовъ стало великое множество. Обнищалые посадскіе избывали тягла всявими способами: многіе закладывались за богатыхъ и знатныхъ или за монастыри, въ видъ сосъдей, или закребетниковъ (§ 165); грамотные выходили въ подъячіе; массы же. обыкновенно, пропадали безъ въсти. Часто доносили въ Москву:

многіе посадскіе людишки разбрелись розно, покинувъ женъ своихъ, дътей и животы". Угрозой разбрестись ровно оканчивались и безконечные челобитья, со всёхъ концовъ Руси, отъ "сиротъ, гостишевъ, торговыхъ людишекъ", которые жаловались на посибель "промыслишковъ". Михаплъ Оедоровичъ обывновенно удовлетворяль ходатайства спроть и, въ жалованныхъ грамотахъ городамъ, наказывалъ приказнымъ "оборонать ихъ отъ бояръ своихъ и отъ всикихъ людей". Но онъ довершилъ привранление посадскихъ, которое ило медлениве привранленія врестьянъ. До него они все еще бродили "межъ дворъ", несмотря на старанія правительства ственять мещанскую общину относительно поступленія въ нее и вихода изъ нея. Миханль же воспретиль общимь закономь переходы посалскихь. Высшій слой тяглецовь прикріплялся вы городамы такъ же, кавъ низшій быль заврівплень за помінцивами. Онъ "сиділь" теперь прочно, по своимъ лавкамъ, на "посадахъ", подлъ "городовь", гдв проживали служилые: самое слово посиские, вознившее въ прошломъ періоді (§ 100), вытіснило старыя названія кунцовь, гостей, торговых в мужиковь.

Тольно въ Москвъ сохраналось старое почетное имя зостей, подобно тому, какъ служилые назывались у престола боярами и московскими дворянами (§ 162). Оно обозначало высшій слой посадскихъ, который зародился, подай рядовыхъ, "черныхъ" сотенъ, передъ смутой и сталъ развиваться къ вонцу періода. Гости распадались на "гостинную" и "суконную" сотню (родъ 1-й и 2-й гильдін) и торговали въ Китай-городъ отдільными рядами, воторые сломаны лишь недавно: разница между ними видна изъ поговорве - съ сувоннымъ рыломъ да въ гостиний радъ". Гости-чины (родъ воммерцін сов'ятниковъ), связанные съ льсотами и правами, но только личными: парь жаловалъ грамоту, съ врасной печатью, на "гостинное имя" за службу безмездную в разорительную, такъ какъ гость отвичаль за кавенные сборы, отдаваль чужную веденіе собственных в дівль. Торговые чины вытекли изъ потребности государства-монополиста въ опытныхъ людихъ ради своихъ торговыхъ делъ, непостижимыхъ для привазныхъ. Ктому же вупцы владеля землями, а съ землею свизывалась служба. Правительство и сделало вакъ бы реврутскій наборъ съ посадсвихъ, зачисляя ихъ, противъ воли, въ "върную" службу или въ присяжные головы и целовальники по сбору пошлинъ, по надзору за взиманіемъ окладныхъ повинностей, по веденію казенных торгово-промышленных предпріятій,

Обывновенно ихъ назначали для этихъ дёлъ въ тё местность, отвуда они были взиты: гости, этоть финансовый штабъ прамтельства, набирались изъ сливовъ "лучшихъ" посадскихъ по всёмъ городамъ, подобно московскимъ дворянамъ, этому воезному штабу Москвы.

§ 168. Иностранцы. — Къ концу періода усиливалась нова причина тажелаго положенія горожань. Посадскіе стали ваюваться на наплывъ иностранных гостей, съ которыми они выкакъ не могли "стянуть". Помимо высшаго развитія, образованности и опытности, иностранцамъ помогало право безноплинной торговли, которое давало ямъ правительство, наставиеше внутри страны таможень на важдомъ шагу. Иностранцы стявевились уже неразрывною частью нашей исторіи. Они старались не пускать въ себв руссвихъ, ни для торговли, ни для учены: одинь русскій попробоваль самь повезти міха въ Голдандии. но у него и на рубль не купили. Сами же иностранцы стали во множествъ наъзжать въ Россію, въ качествъ купцовъ, ны селиться въ ней, какъ промышленники. Особенно мпого прибывало носледнихъ: русскіе возставали только противъ чужить кунцовъ, съ воторыхъ правительство не брало даже подворнич налога; промышленниковъ же они уважали, такъ какъ могле научиться у нихъ. Этихъ мастеровъ своего дъла даже обязивали "людей государсныхъ научать и накакого ремесла от нихъ не спрывать".

Правительство вызывало ихъ почти изъ всехъ страва Европы, съ самаго начала періода. Иванъ III привлеваль изь Италія художнивовь, инженеровь, мастеровь, врачей, в изъ Венгрін — рудознатцевъ (§ 114). "У насъ есть золого и серебро, но мы не умвемъ достать ихъ", признавался он европейцамъ, безъ всякой національной спеси. Грозный послаль въ Германію німца Шлите, которому удалось шабрать для Россін болье сотни ученых и мастеровъ; но сосыв не пустали ихъ, испугавшись успъховъ мосвовитовъ, если пвы просвётатся. Тогда Грозный сталь пользоваться мастерами изы ливонских планниковъ. Онъ обрадовался появлению англичанина Ченслора (Chancelor) у устыевъ Сѣверной Двины (1553) и последовавшимъ за нимъ другимъ иностранцамъ, особени голландцамъ, воторые начали заселять нашъ пустынный ствервостокъ. Онъ одариль англичанъ торговыми льготами и вообще такъ ласкалъ ихъ, что наши завистивые и невъжествении купцы стали называть его "англійскимъ царемъ" (§ 125).

"многіе посадскіе людишки разбрелись розно, повинувъ женъ своихъ, детей и животы". Угрозой разбрестись ровно оканчивались и безконечныя челобитья, со всёхъ концовъ Руси, отъ "сиротъ, гостишевъ, торговыхъ людишекъ", которые жаловались на погибель "промыслишковъ". Михаилъ Оедоровичъ обывновенно удовлетворяль ходатайства сироть в, въ жалованныхъ грамотахъ городамъ, наказывалъ приказнымъ "оборонять ихъ отъ боиръ своихъ и отъ всявихъ людей". Но онъ довершилъ привращение посадскихъ, которое шло медлениве привращенія врестьянь. До него они все еще бродили "межъ дворъ", несмотря на старанія правительства стёснять мінанскую общину относительно поступленія въ нее и выхода изъ нея. Миханлъ же воспретилъ общимъ закономъ переходы посадскихъ. Высшій слой тяглецовь прикраплялся въ городамъ такъ же. какъ низшій быль закраплень за пом'ящиками. Онъ "сидаль" теперь прочно, по своимъ лавкамъ, на "посадахъ", подлъ "городовь", гдв проживали служилые: самое слово посилскіе, вознившее въ прошломъ періоді (§ 100), вытіснило старыя пазванія вупцовь, гостей, торговых в мужнковъ.

Только въ Москвъ сохранялось старое почетное имя постей, подобно тому, какъ служилые назывались у престода боярами ві московскими дворянами (§ 162). Оно обозначало высшій слой посадскихъ, который зародился, подав ридовыхъ, "черныхъ" сотенъ, передъ смутой и сталъ развиваться въ вонцу періода. Гости распадались на "гостинную" и "суконную" сотню (родъ 1-й и 2-й гильдін) и торговали нь Китав-городь отдельными градами, которые сломаны лишь недавно: разница между ними ведна изъ поговорен - "съ суконнымъ рыломъ да въ гостинный рядь". Гости-чины (родъ коммерцій советниковъ), связанные съ льготами и правами, но только личными: царь жаловаль грамоту, съ красной печатью, на "гостинное имя" за службу безнездную и разорительную, такъ вакъ гость отвёчаль за казенине сборы, отдаваль чужимъ веденіе собственныхъ дёль. Торговие чины вытевли изъ потребности государства-монополиста въ опытныхъ людихъ ради своихъ торговыхъ дёлъ, непостижимыхь для привазныхъ. Ктому же купцы владвли землями, а съ землею свизывалась служба. Правительство и сделало какъ бы рекругскій наборъ съ посадскихъ, зачисляя ихъ, противъ воли, въ "върную" службу или въ прислжные голови и целовальники по сбору пошлинъ, по надвору за взиманіемъ окладимуъ повинностей, по веденію вазенных торгово-промышленных предпріятій,

(1581, 1582). Смута вызвала нёсколько любопытных ваписовь, и во главё ихъ трудъ француза Маржерета, который делю жилъ въ Россіи и состоялъ капитаномъ отряда иностранных тёлохранителей при Годунове и Лжедимитріп I.

Четвертый веріодъ начался и вончился самыми важните изъ сказаній иностранцевь—внигами Герберштейна и голштина Олеарія (§ 148), воторый описаль два своихъ путешествія в Московію (1634, 1636) в уврасиль ихъ, подобно Герберштейну любопытными наображеніями быта русскихъ. Они описаль вид страны, ея быть и даже исторію, но больше всего, какъ посше распространялись о государстві, дворіз и Москві. Герберштейнъ даже вставиль, въ переводахъ, отрывки изъ русских літописей и развыхъ рукописей. Позднійшіе иностранцы много заимствовали у Герберштейна и Олеарія.

Сказанія вностранцевъ драгоцінны, какъ свіденія люмі свіжихъ, образованныхъ и не скрывавнихъ недостатковъ Руст которые бросались имъ въ глаза. Но въ нихъ не мало мелких ошибокъ: за исключеніемъ Герберштейна, всі опи весьма плов были знавомы съ нашимъ языкомъ.

§ 169. Церновь и духовенство. — Среди всеобщаго рагрома, одна цервовь осталась на Руси несокрушниою. Дагсамодержавіе пошатнулось и было ограничено въ смуту: церковь же возвысилась въ ту гибельную пору, какъ единственая представительница народа, какъ его опора не только праственная, но и матеріальная (§ 141). Процвътаніе, которы достигла она прежде (§§ 101, 102), разнивалось въ течене всего періода.

Неразрывно связанная съ государствомъ, русская церков распространалась вмёстё съ расширеніемъ его границъ: од была спутнивомъ даже всавой вольницы, которая бёгствого разрывала связи съ государствомъ. Гдё не поселялся русской тотчасъ, подлё пашни и городва, заводилась своя часовенка свой батюшва: при Миханлё уже въ Тобольске появился аргерей. Нараду съ храмами, умножались святыя обители. Новыго монастырей вознивло больше, чёмъ даже въ тагарскую порт (§ 102),—до 300. Правда, среди нихъ не было такихъ вругныхъ силъ, вакъ Тронцкая лакра; но самая эта лавра тонь теперь закрёпила свое значеніе великою заслугой передъ отчествомъ; а Іосифовъ Волоколамскій монастырь (§ 115) став родникомъ глубоваго движенія въ обществе. Если замирам волонизаторская роль обителей, то все-таки онъ возвишь волонизаторская роль обителей, то все-таки онъ возвишь возвишь не правительного правительного

Тогда же у Строгановыхъ, на Уралъ, завелись иностранные мастера и ученые.

Годуновъ питалъ пристрастіе во всявимъ иностранцамъ (\$ 130), давалъ своимъ дътямъ новое воспитаніе, мечталь выдать свою Ксенію за датскаго принца. Онъ окружаль себя иностранцами, въ обществъ которыхъ чувствоваль себя особенно уютно. Онъ посладъ въ Германію за профессорами для московскаго университета, и ученые Запада начали прославлять его. При Лжедимитріи I, который хотъль перенести въ Московію всю занадную гражданственность, множество нностранцевъ пересвлось въ намъ. При Миханлъ увеличивается ихъ наплывъ Отовсюду, даже изъ Франціи: онъ посылаль на западъ вербовать въ русскую службу тысячи солдатъ и мастеровъ. Больше всего навзжало сосвлев, нвицевъ. Въ Москвв уже ронтали, что они все забирають въ свои руки; а попы жаловались на опуствије приходовъ подъ ихъ вліннісиъ. Такъ было, при Миханлів (\$ 147), до 1.000 протестантских семействъ, одаренных всяжы ма льготами, даже правомъ строить свои "вирки". Они со-Ставляли чже отдельную Инмециин Слободу или Кукуй-городока, на ручь Кукув. Тогда же появились въ Москви иностранные 2 не з иденты.

Въ четвертомъ періодъ установляется и непрерывный радъ сказаній иностринцеві о Россін. Раньше, съ 1412 г., встрічаются только бъглыя замътки трехъ европейцевъ, случайно попальшихь въ намъ: подобнихъ извъстій много бывало и послъ, но они имбють лишь небольшое значение для географии. Отъ 16-го в. имвемъ уже 17 важныхъ описаній, сдёланныхъ немцамя, англичанами и итальяндами. Они начинаются замінательною внигой посла ивмецваго императора, Герберштейна (\$ 119), который два раза посётиль Москву (1517, 1526). Съ половини 16-го в. выступають англичане, которымъ, вакъ соперникамъ португальцевъ в испанцевъ, хотвлось отврыть свверо-восточный проходъ въ Тихій оведиъ. Они составили цёлую » Московскую компанію купповъ-искателей", которой мы обязаны многими записками о Московін, преимущественно съ хознаственной стороны: это - сухія наблюденія и годые факты; но въть ничего лучше ихъ, по обстоятельности и изобилію извъстій. При Иван'в IV важны и наблюденія итальянцевь, особенно надъ Религіозно-правственнымъ состояніемъ Руси: папы замышляли тогда обратить ее въ католичество. Особенно замъчательно сочивеніе Поссевина (§ 128), который два раза быль въ Москвъ

(1581, 1582). Смута вызвала нёсколько любопытных записокь, и во главе ихъ трудъ француза Маржерета, который долго жилъ въ Россіи и состоялъ капитаномъ отряда иностранныхъ телохранителей при Годунове и Лжедимитріи I.

Четвертый періодъ начался и кончился самыми важными изъ свазаній иностранцевъ—внигами Герберштейна и голштинца Олеарія (§ 148), который описалъ два своихъ путешествія въ Московію (1634, 1636) и украсиль ихъ, подобно Герберштейну, любопытными изображеніями быта русскихъ. Они описали видъ страны, ен быть и даже исторію, но больше всего, какъ послы, распространялись о государствъ, дворъ и Москиъ. Герберштейнъ даже вставилъ, въ переводахъ, отрывки изъ русскихъ лътописей и разныхъ рукописей. Поздивйніе иностранцы много заимствовали у Герберштейна и Олеарія.

Сказанія вностранцевъ драгоцівны, какъ свіденія дюдей свіжную, образованных и не скрывавших в недостатвовъ Руси, которые бросались имъ въ глаза. Но въ нихъ не мало меленхъ ошибокъ: за исключеніемъ Герберштейна, всіз опи весьма плохо были знакомы съ нашимъ языкомъ.

§ 169. Церновь и духовенство. — Среди всеобщаго разгрома, одна церковь осталась на Руси несокрушимою. Даже самодержавіе пошатнулось и было ограничено въ смуту; церковь же возвысилась въ ту гибельную пору, какъ единственная представительница народа, какъ его опора не только нравственная, но и матеріальная (§ 141). Процевтаніе, котораго достигла она прежде (§§ 101, 102), развивалось въ теченіе всего церіода.

Неразрывно связанная съ государствомъ, русская церковъ распространялась вмёстё съ расширеніемъ его границъ: она была спутнивомъ даже всякой вольницы, воторая бёгствомъ разрывала связи съ государствомъ. Гдё ни поселялся русскій, тотчасъ, подлё нашни и городка, заводилась своя часовенка и свой батюшка: при Миханлё уже въ Тобольсев появился архіерей. Наряду съ храмами, умножались святыя обители. Новыхъ монастырей возникло больше, чёмъ даже въ татарскую пору (§ 102),—до 300. Правда, среди нихъ не было такихъ крупныхъ силъ, вакъ Тронцкая ланра; но самая эта лавра только теперь закрёпила свое значеніе великою заслугой передъ отечествомъ; а Госифовъ Волоколамскій монастырь (§ 115) сталъ родникомъ глубокаго движенія въ обществё. Если замирала колонизаторская роль обителей, то все-таки онё возвышали

достоинство православія, распространня христіанство правственными средствами на окраинахъ, не успевшихъ войти въ составъ епархій. Изъ нихъ еще выходпли подвижники, напоминавшіе Стефана Пермскаго (§ 102). Таковъ былъ, при Грозпомъ, святитель стараго закала, новгородецъ Трифонз. Смолоду странствоваль онь по лесамь, ища уединения для молитвы, и добрель до Белаго моря. Тамъ долго жилъ онъ, вакъ зверь безлочный, и пропов'ядоваль. Лопари, настранваемые колдунами, истязали его, гонали съ м'яста на м'ясто; но онъ возвращался и все поучаль. Трифовъ обратиль много лопарей и отыскаль какого-то попа въ Колъ, который крестиль ихъ и поставиль имъ первовку. Не на одевкъ овраннахъ монастыри еще имъли вліяніе на народь, хотя не такое глубовое, какъ при татарахъ. Почти всё они были общежительными. Въ нихъ сохраналось выборное начало: сама братія ставила нтумена, или настоятеля, В келара или хозянна. Обителя показывали примерт зажиточности, въ силу хорошаго домоводства и земледвлія. Онъ обносились каненными ствиами, съ башнями и "нарядомъ", и давали ОТ глорь врагу. Онв все еще были главными хранителями письме иности, разсаднивами грамотности, школями иконописи.

Еще больше, чвит правственное значение, росло вившиее могущество первы. Чамъ иншайе расцейтало самодержавіе, тъмъ более блестящимъ и льготнымъ становилось ен положение. Рускіе уже не довольствовались тімь, что со времени Іопы (\$ 95) ихъ митрополиты язбирались бевъ повздви въ Царьградь, хотя неизвъстно, была ли и на то патріаршил грамота. Имъ хотвлось узавонить независимость своей церкви, а кстати н повысить ее чиномъ. Ивилось новое патріаршество (§ 131), которое было признано пятымъ на соборъ натріарховъ въ Кон-Стантинополі; но русскіе принисивали сму третье місто, считая Москву третьимъ Римомъ (§ 151). Патріаршество придавало православію невиданную пышность. Оно принижало кіевскаго житрополита и правственно подчинало польскую Русь Москвв, а тавже подавляло насмешки језунтовъ надъ зависимостью нашей первые от султанскаго раба. Патріархъ, въ митри съ крестомъ наверху, въ бархатной багряници, возсидающій на амновъ съ 12 ступенями (у митрополита было только 8), окруженный "освященным соборомь" архіереевь, который онь собираль лишь въ особыхъ случаяхъ, представлялся набожному вароду подобіемъ Саваова съ его силами. Онъ быль всегда подль государя; и въ думъ его сидълъ, больше одинъ, безъ

собора, рядомъ съ нимъ, по правую руку, только на особомъ мъстъ. По его печалованіямъ цари смягчали собственные приговоры преступникамъ. Онъ посылалъ на Верхъ "столы" (угощеніе), вогда справляль свой "праздничный столъ", который былъ тавъ же пышенъ и чиновенъ, какъ у государя. При поминовеніи государей, за почетнымъ столомъ духовенству, царь стоялъ передъ патріархомъ и подносилъ ему кубки и блюда: а въ праздникъ вшествія Господа въ Герусалимъ онъ велъ подъ уздцы коня, на которомъ сидълъ святитель. А въ междуцарствіе патріархъ былъ "начальнымъ человѣкомъ", правилъ страной во главѣ думы и своего собора.

Свищенное имя этого собора было перенесено и на совъщание всей земли, и на боярскую думу, вогда въ ней явлились святители. Его члены, въ просторъчьи еладыми, назывались въ грамотахъ "властями", какъ при св. Владиміръ. Они сохраняли веливое право печалованія за народъ передъ государями; а государи совъщались съ ними. явно или тайно; въ областяхъ же владыви были постоянными совътнивами воеводъ и намъстинковъ. Ихъ часто призывали въ думу, гдв они разбирали дъла не одной церкви, но и всего огромнаго круга правственности, всецъло зависъвшей отъ религіи: сюда относились всякіе вопросы—отъ женитьбы государя до мъръ противъ иностранцевъ и до надзора за торговыми мърами и въсами. Важивйшіе замоны, въ родъ Судебника Ивана IV, были изданы при участіи церкви. Столь же широка была судебная власть владыкъ, еще не подточенняя временемъ.

Но важиве всего хозяйственное могущество церкви. Среди всеобщаго обнищанія, она одна сохранила свои богатства и исвусно умножала ихъ. Находясь въ близкихъ, часто даже въ родственныхъ отношеніяхъ съ земщиной, духовенство умъло лучше всёхъ прилаживаться промыслахъ, нарёдка даже въ торговле и ремеслахъ. Но главная его сила лежала въ земле. Люди, грёшнвше всю живнь любостяжаніемъ, не переставали, передъ смертью, удёлять ей, изъ навопленнаго, на поминъ душа. Тарханы продолжали привлекать врестьянъ на церковым земли. Крёпостичество, начавшееся здёсь еще въ прошломъ періодё (§ 100), было особенно прибыльно для церкви: тайна богатствъ Троицкой лавры связана отчасти съ правомъ не пускать крестьянъ въ Крьевъ день, дарованнымъ ей еще въ 1460 г. При развитіи денежнаго хозяйства среди оголтёлой массы,

(§ 158), монастыри стали врупными банвирами: они совершали пировія денежныя сділки посредствомъ земель съ врестьянами. что напоминало биржевую игру.

Правительство, само хорошій счетчивь, поняло танвшуюся адфсь опасность и пыталось ограничить хозяйственное могущество церкви (\$\frac{1}{2}\) 115, 123). Съ Ивана III государи отбирали у нея земли въ присоединенных в областях в напрещали вавищать вотчины на поминь души. Василій III требоваль оть монастырей отчетовь въ употребленін денегь и даваль нив наказы "вакъ беречь казиу и доволить братію". Иванъ IV отбираль внажескія вотчины у монастырей и запрещаль имъ покупать земли или брать ихъ въ завладь. И тархановъ становилось все меньше и меньше. Но владиви грозили самому Грозному гифномъ св. угодниковъ и требовали съ него записи о захватв церковнаго добра, для тредъявленія потомству. И Годуновъ посившиль возстановить нкъ льготы (§ 131), чувствуя себя залетною птицей на престоль. Всв эти богатства, обращивомъ воторыхъ могла служить Троицкая лавра (§ 141), конились и не выходили изъ своего вруга. Тарханы избавляли цервовь отъ госуданева тарла; низшее духовенство было тяглецомъ только своихъ влалывь, которые, какъ цари, раздавали помъстья собственнымъ боярамъ и детямъ боярскимъ. Духовенство уже становилось заминутымъ сословіемъ (§ 102), темъ более, что его белый отдёль быль брачный, т.-е. самъ собою пополнялся: уже рёдко соблюдался обычай апостольскихъ временъ - чтобы сами прихожане избирали поповъ изъ вольныхъ грамотвевъ, воторымъ выстригали волосы на мавовев.

Единственная среда грамотная, съ учительскимъ вліяніемъ, съ монастыряме-замками, богатая, одаренная льготами, сцёпленная единствомъ и испостью цёлей, церковь казалась госуларствомъ въ государстве. Но на дёлё она была такимъ же новорнымъ орубіемъ государства, какъ и всё другіе слои общества. Подобно пережиткамъ феодализма во Франціи (Н. И. § 100), она имъла власть только передъ народомъ, но не передъ престоломъ. Если тогда можно было, напримеръ, даже учреждать монастыри безъ разрешенія правительства, то лишь ногому, что государство вполив доверяло церкви, которая оправдывала это синсхожденіе. То были двё власти, которыя продолжали развиваться рядомъ, но въ неизмённомъ соподчиненіи, точно такъ же, какъ при татарахъ (\$ 101, 102). Духовенство жило милостими престола: у него не было иноё опоры.

вакъ рабъ государю". Далве онъ уподоблялъ власть Пын-"власти Царя Небеснаго" и утверждалъ, что "царь выше солица"

Съ техъ поръ владыки тольно съ виду избирались освищевнымъ соборомъ; въ сущности же все зависвло отъ "изволени" государя, на глазахъ котораго, въ думъ, происходили слиг выборы. Царь утверждаль не только ихъ, но и патріарха, пр трехъ вандидатовъ собора. Онъ созывалъ по своей волъ цервовные соборы; и если они учащались именно съ Грознаю (до него не было и 30, въ теченіе почти полтысячельтія), толиш съ целью упорядочить дело по указаніямъ светской власть в на пользу ей: Стоглавъ былъ такимъ же обридовымъ объекневіемъ Руси, вакъ Судебникъ Пвана IV — гражданских (§ 123); царская дума засъдала на соборъ 1551 г. Вообще эта дума принемала прямое участіе въ церконномъ управлени. которое было подогнано подъ привазно-подъяческій порядокь: государь высался даже обихода церковной службы. Освящегный же соборъ дерзаль давать "встрвчу" царю (возражан только вь такихъ случаяхъ, какъ вопросъ о монастырский имуществахъ при Грозномъ. Но вообще святые отцы на ке соглашались, говоря: "его государева воля, а наша должна за него Богу молиться; а совътовати намъ непригоже". Учревденіе патріаршества было плодомъ возвышенія Москвы в чинъ "царства" и одолбијя татаръ, а также убъжденія руссвихъ, что ихъ странв, какъ единственной независимой кержавъ среди православія, суждено смінить господство мусулманъ и въ Царьградв. Личныя побужденія Годунова еще дру обнаруживають государственный смысль натріаршества, которымъ возвышалось одно вившнее значение перкви. Первый зпатріархъ быль послушнымъ орудіемъ въ рукахъ временшим будущаго царя (\$ 132, 135). И если царь вель "осля" пог уздан, то обрядъ вончался темъ, что онъ целональ снятителя "въ мышцу", а тотъ его - "въ десинцу".

Обончательное подчинение церкви государству выразилось в въ усилении истериимости въ то самое время, вогда на занадъ католическая реакція доходила до крайности въ томъ ке направленіи (Н. И. §§ 25—63). Свътская власть пристунна къ обращенію иновърцевъ, какъ къ сбору даней и войскъносредствомъ внъшнихъ мъръ, причемъ владыки становнико какъ бы духовными воеводами. Казанскому архіерею наказивалось всячески привлекать татаръ къ врещенію: "звать ил къ себъ объдать почаще, поить ихъ у себя за столомъ кмсомъ, а послъ стола-медомъ". Если провинившійся татаринъ убъжить из владыкв и похочеть креститься, то вазадъ его воеводамъ никакъ не отдавать, а повоить у себя". Если вина не важная, и воевода не долженъ вазнить, то пусть онъ грозить вазнью и будто бы освободить оть нея только по предстательству владыки. Съ помощью такихъ мъръ, было крещено и всволько гысячь мусульнань и язычниковь; прівзжали вь Москву даже черкесскіе князьви, увлеваемые выгодами. Но въ душів мовокрещены сохранали старую религію; да еще иновърцы стали "ругаться православной въръ", строить мечети даже тамъ, гдъ нхъ инкогда не было. Өедоръ привазалъ поселить нововрещенъ въ особой слободъ и подчинить боярскому сыну, когорый долженъ быль невриничь нь вири вы тюрьку сажать, въ желвза, въ цвин, и битъ". Воеводы должны били "всв мечети посместь и въ конецъ ихъ извести", а также воспрещать русскимъ жить у татаръ и итмевъ, которые живо совращали ихъ въ свою вбру.

§ 170. Пережитки въ нравахъ. - При такомъ состоянін учительскаго сословія, при описанномъ государственномъ и общественномъ стров, при постоянной борьбъ съ внъшними врагами и съ внутрениею смутой, русскому народу почти не оставалось времени на самосовершенствованіе. Въ массахъ господствовало прежнее невъжество (§ 103). Даже многіе бояре и внязья ровно ничему не обучались. Грамотность все еще приличествовала только церковникамъ да приказнымъ. Но в подъячіе писали, "языкъ высуня"; а думцы сидели, "брады уставя", какъ подсивнвался Лжедимитрій I. Сами попы нередво служили на память, не одолевь даже чтенія, не говоря уже про писько; а владыки знали священное писаніе лишь настолько, насколько требовалось для обрадности. Единственные учителя, дьяки-грамотви, сами съ трудомъ разбираля письмена. Повеление Стоглава заводить шволы по городамъ, чтобы выходили "достойные" поны, поневолъ оставадось однить добрымъ желаніемъ. Иностранцамъ, даже въ концф періода, вазалось, что во всей Московін ніть училищь. Рукописей прибавилось противъ прежняго; но все еще ихъ берегли, какъ святиню, и списви сочиненій были наперечеть А главное - пошло "растленіе книгь". Оне вишели ошибиами не только доморощенных переводчивовь, но и невъждъ-переписчивовъ, съ ихъ "прилогами" (вставками) и "разгласіями". Чамъ дальше, тамъ больше тексты искажались отъ небреж-

ности и умичанья "борзописцевь", этихъ промышленивов которые постепенно замвняли старыхъ "доброписцевь" въ списателей-подвижниковь (§ 65). Оттого всегда ссылались в на книгу, а на ея, полные разногласій, изводы (ф 105). А когла заведи книгопечатание - новая бъла. Певъжествени "уставщики" или первые печатники уставовъ, ваплодиле кто ошибовъ. "Справщиви" внигъ, въ концъ періода, были такъеле-грамотны, не имъли понятія "ни о православін, ин о кримславін", но словамъ современнива: они распространили боль 6.000 внигъ съ грубыми исваженіями. Тавъ, поддерживые мивніе, что грамога—таже пагуба. Оть нея воздерживала млодежь: того и гляди "въ вингахъ зайдется" (зачитается), вел ударится въ ересь. И заходились въ внигахъ: одна грамотносъ, безъ науки, безъ свътской школы, вела къ тому, что "кингода" вдавались въ жалкое буввобдство. Ктому же вниги зачастую был для нашего начетчива "мудростью запечатлинною", не томе въ силу безсимсленныхъ исваженій и буквальныхъ переводов. но и оттого, что онъ говорили выспреннимъ византійсьниь сугомъ о византійскихъ вещахъ: у насъ, наприм'йръ, низива доморощенныя суевбрія обычанми "треклитыхъ еллинь", т.т. влассическою минологіей, которую изобличали Богословы в За-TOVCTM.

Немудрено, что въ самомъ вонцё періода письма были ріг востью на Руси, да и тё отличались безсодержательностью и нихъ ничего, кромё обычныхъ повлоновъ, здоровій и благоственій. Наши послы увёдомияли изъ-за границы о пуствата Они дивились "каменнымъ муживамъ и рыбамъ", но не за по красоту, а оттого, что изъ нихъ вода идетъ. Они описивля всё выходы актеровъ и издержки на пьесу, а о самой пыти и слова. Ихъ поражали огромные "яблови" съ "небесных богами" (глобусъ). Всё народы у нихъ— "нёмцы" (не горьстоворить понашему) да "еретики", а церкви ихъ — "мечети" чуть не всё имена у нихъ перевирались: Стокгольмъ презрищался въ Стекольный, Майнцъ—въ Мецъ, Леопольдъ—въ Люльдусъ, Людовикъ XIV—въ Алюнсъ IV.

При прежнемъ невъжествъ неизбъжно сохранилась перьбытность нравовъ и понятій. Въ основъ ея дежало запреждобіе или "звърнискій" обычай, вавъ говорилъ Несторъ ій бът.-е. отсутствіе человъчныхъ, ндеальныхъ чертъ. Оно померживалось отчасти влінніемъ Азін черезъ татаръ, а большевойнами и смутами, неизбъжными при исключительномъ рості сомъ, а послъ стола-медомъ". Если провинившийся татаринъ убъжить въ владывъ и похочеть креститься, то "назадъ его воеводамъ никакъ не отдавать, а поконть у себя". Если вяна не важная, и воевода не долженъ казенть, то пусть онъ грозить казнью и будто бы освободить отъ нея только по предстательству владики. Съ помощью такихъ мівръ, было крещено нісколько тысять мусульмань и ламчиновь; пріважали вь Москву даже черкесскіе князьки, увлеваемые выгодами. Но въ душв мосокрышены сохраняли старую религію; да еще нноверцы стали , ругаться православной въръ", строеть мечети даже тамъ, гдъ вхъ нивогда не было. Осдоръ приказалъ поселить нововрещень въ особой слободе и подчинить боярскому сыну, который должень быль некрышкихь нь выры вы тюрьму сажать, въ желиза, въ цина, и бить". Воеводы должны были всв мечети посместь и въ конецъ ихъ извести", а также воспрецать русскимъ жить у татаръ в немцевъ, которые живо совращали ихъ въ свою въру.

§ 170. Перемитии въ нравахъ. – При такомъ состоявін учительскаго сословія, при описанномъ государственномъ • общественномъ стров, при постоянной борьбъ съ вившании врагами и съ внутреннею смутой, русскому народу почти не оставалось времени на самосовершенствование. Въ массахъ господствовало прежнее нев'яжество (§ 103). Даже многіе боаре и внязья ровно ничему не обучались. Грамотность все еще приличествовала только церковникамъ да приказнымъ. Но 🗷 подъячіе писали, "языкъ высуня"; а думцы сидвли, "брады уставя", какъ подсививался Лжедимитрій I. Сами попы нерыко служили на память, не одолъвь даже чтенія, не говори уже про письмо; а владыки знали священное писаніе лишь настолько, насколько требовалось для обрядности. Единственные учителя, дьяви-грамотви, сами съ трудомъ разбирали письмена. Повеление Стоглава заводить шволы по городамъ, чтобы выходили "достойные" поны, поневолё оставачесь одникь добрымь желаніемь. Иностранцамь, даже вы конць періода, вазалось, что "во всей Московін ніть училищь". Рувонисей прибавилось противь прежниго; но все еще ихъ берегли, какъ святыню, и списки сочинений были наперечеть 1 главное — пошло "растленіе внигь". Оне вишели ошибвами не только доморощенныхъ переводчиковъ, но и невъждъ-переинсчивовъ, съ ихъ "прилогами" (вставвами) и "разгласіями". Чемъ дальше, темъ больше тексты искажались отъ небрежталась правидомъ. И деньги выколачивали: поавіатски ставші "на правежъ", т.-е. били палками по ногамъ, пока не вправять долга или недоимовъ; при взиманія податей драля всіх, отъ воеводъ до бобыля, а оно производилось круглый годъ.

Но, какъ вездъ, нравы правительства служили лишь отраженіемъ правовъ общества.

Въ древней Руси до самаго конца не откуда было взатиз понятію о томъ, чтобы рукамъ воли не давать. Самосудь доггое время признавался, въ виде "поля". Кулачная распри считалась первымъ средствомъ восинтанія, поридка, возмещи и даже забавъ. Въ думв иногда царь, а исто и бояре, соственноручно колотили челобитчика. Въ каждомъ домъ стопу стояль оть побоевь, воторые даже добрый козяниь рыскчаль всемь домочадцамь, начиная съ своей жены, за всем пустякъ, въ особенности же за ослушаніе, чтобы учить по "въжеству и смиренію". Любимымъ развлеченіемъ были кулачибон "съ убивствомъ" да медвъжьи потвхи, причемъ ввърь, слчалось, задираль медв'вдчика. А объ Рождеств'в знатная могдежь бъгала по улицамъ, въ видъ "халдеевъ", съ лучивал. и подпаливала бороды прохожных, если тв не откупались трешивомъ. Бъднякъ отъ нужды и гнета ударялся въ разбоинчество (§ 149), которое придало такое значение губныть ст ростамъ и достигло врайнихъ размеровъ въ смуту (§ 144). В Москви ридвая ночь обходилась безъ душегубства и поджогога Населеніе, даван ратинка, представляло поручителей въ том. что онъ не только не совжить со службы, но и людей в побъеть, грабить не будеть. Сильный человекъ считаль св баго своею добычей. Не говоря о властныхъ боярахъ, ихъ сил и мелвіе пом'вщики, а также дьяки приказные, мучили иглыхъ безнавазанно, иногда даже изъ одной спеси или зетускаго своенравія. Бояре и служилие, эти паши въ своить де ревняхъ, не давали покоя ни посадскимъ, ни монахамъ, не пворя уже про муживовь, надъ воторыми у нихъ была завовная, вотчинная власть: они нападали на нихъ съ смертных боемь и грабежомъ, а потомъ брали съ несчастныхъ "мироки записи". Случалось, что знатный задираль бъднака медведии. воторые составляли принадлежность его двора, наравив со смрами злыхъ псовъ. Царедворцы устраивали на Верху всире тайное "лихо", даже изводили царицъ и дарскихъ невість Бояре били и грабили даже иностранныхъ пословъ. Него и зовуть пріятеля на пирушку и продълають съ нимъ то же. Дра-

государства, этой визиней, грубой стороны жизни. Попрежнему господствовали жестокость и чувственность. "Жесточь" власти достигла редкой въ исторіи степени, въ виде опричнивы (\$\$ 126, 127). Самъ Грозный, убійца собственнаго сына, однажды на пиру вылиль горячіе щи на голову шута, потомъ пырауль его ножомъ и велвлъ врачу "налвчить добраго слугу"; вогда овазалось, что шуть уже мертвь, онь назваль его исомъ и продолжаль веселиться. Но эти нравы не исчезли съ нимъ. На Верху росло число шутовъ, карловъ, валмывъ, а подвонецъ и араповъ обоего пола. Съ ними продълывались такія же кро-Вавин "потехи", какъ съ медведями, а подконецъ со львами, слонами и другими звърями "псареннаго двора"; и на эти забавы смотрвин даже царскія діти. При врайней подозрительности, на Верху вазин и пытки были обычнымъ явленіемъ (§ 153). Войны все еще были узавоненнымъ разбоемъ и душегубствомъ. Смертная казнь укоренидась такъ, что уже казалась не византійскимъ (§ 22), а доморощеннымъ учрежденіемъ: въ ней привыкля съ техъ поръ, вакъ всенародность (§ 92) придала ей значение воспитательницы кровожадности. Она утонченно разнообразилась: даже сожигали живьемъ, а фальшивымъ монетчивамъ заливали горло растопленнымъ металломъ. Къ разнымъ способамъ членовредительства прибавилось уръзывание носовъ. даже у женщинъ, за нюханіе табаку. Казни особенно размножились въ смутную пору. Пытка стала обычнымъ деломъ даже пра ничтожныхъ проступвахъ: тутъ узнавали "подноготную". вбивая деревянные гвозди подъ вогти. Телесныя наказанія превратились во всеобщее средство исправленія, какъ у татаръ (§ 83), воспитывая рабскія чувства даже у вельможь и роднить государя: они считались царскою милостью, за которую благодарили; навазанные скорве пріобрятали, чвив теряли ува-🖣 женіе, нбо "за битаго двухъ небитыхъ дають". Въ Москвъ Радкій день проходиль безь того, чтобы кого-нибудь не полосовали на площади батогами или кнутомъ. Кнуть быль уже тавимъ привычнымъ дёломъ, что его не стыдились ни палачи, вы жертвы: онъ сталъ и всенародною, "торговою вазнью", причемъ обнажали даже женщинъ на глазахъ у всъхъ. Сами истизуечие какъ будто мало обращали на него вниманія. Онъ достачался всякому за ложную жалобу, а боярамъ-и за мъстничество: чиновниковъ же стегали, какъ "воровъ и намвиниковъ", и простыи оплошности по службь: темь не менее всякій авль съ вляузами и родовыми счетами; а привазная волокита счи-

в по существу не отличались отъ толии. Монастыра били притонами безобразій. Грозный говориль: "многіе только по одежат монахи: они по четкамъ свверными словами бранятся; любострастные разорили первоначальное крвикое житте". А Махандъ Өедоровичь нашель, что во многихъ монастыраль завелись харчевии, бани, табакъ, бражничанье и "всикое нестриніе". Лаже у Тронцы, посл'в осады, благочестіе насакло т монастырь оскудель". Ея служин грабили окрестности на млекое разстояніе. Ею заправляль грязный, еле-грамотный иснахъ, Логинъ, пользуясь своимъ прфикимъ кулакомъ и "громогласіемь, которое считалось первымь досточнствомъ церконика. Онъ тиранилъ добряка Діонисія (§ 141). Такихъ премеровь самоуправства дерзвихъ проходимцевъ съ филическов силой было множество, особенно въ техъ монастырихъ, го постригались бояре, чтобы тупендствовать и насильничать. Не дучте было бёлое духовенство. Зачастую безграмотные попы в дьявоны поставлялись за мяду; а вдали являлись даже саме званды, безъ владычныхъ грамоть. Они венчали въ патый разили при живой женв, и женили родственниковъ, ссорились имза гроша всенародно, занимались всякими прибыльными далачи даже отдавали деньги въ ростъ; а владыки обзывали ихъ . обавами, ворами, изміннивами". Обідню "отхватынали " поскоріс безпорядочно, въ несполько голосовъ разомъ, обывновенно в пониман словъ, нередко исваженныхъ въ внигахъ до уграте всяваго смысла. А православные прохаживались по первы и шапкахъ, рукоплескали, сквернословили, "полвали, пискъ творили", учиняли драви, "мятежь и соблазнь"; въ поминальны дни храмъ превращался въ торжище. Эта картина лучте всего обрисовывается церковными соборами, въ особенности Стоглавовъ. да правительственными бумагами царя Михаила.

Таково было звероподобіе того времени, образцомъ комраго служить творець опричнены, утвердившій татарскій провежь и предававшійся противоестественнымь порокамъ Азія. Но не меньше бросалась въ глаза ложсь, въ широкомъ смисліслова, — черта, вездів сопутствующая человіку при его виходів изъ первобытности. У насъ она наиболіве поражаю иностранцевь, такъ накъ ее поддерживало не одно невіжествопо и особенно тяжкая борьба за существованіе. Ложь гиблилась во всіхъ слояхъ общества, — гдів голая, гдів прикрытая разными видами. У правительства она проявлялась особенно наивновъ таниственности и обрядности быта Верха, въ посольскомъ

чинь и въ обращевін инородцевъ (\$\$ 151, 153, 169). Въсношеніяхь съ нностранными державами до того лукавили, что даже снабжали своихъ сановнивовъ громвими титулами, которыхъ они никогда не вывли — "вмени для", т.-е. для пущей важности. Иностранные послы больше всего дивились двудичности, отнирательству и непостоянству московскихъ дипломатовъ, которые, если уличали ихъ въ обманв, не красивли, а только самодовольно улыбались, поглаживая бороды. Та же первобытная дипломатія выражалась вь "опричномъ" взглядів властей на свое дело, который вель въ утайкамъ и въ полицейскому сыску. Онъ достигъ чудовищнаго проявленія въ самой опричнинв, съ ся "великимъ княземъ" Бекбулатовичемъ, которая темъ поразительнее, что она следовала тотчась за полною искренностью доброй поры (\$\$ 122, 127). Такъ же разва прогивоположность между лукавствомъ Годунова и правдивостью Іжедимитрія I. Но самъ случайный представитель испренности быль самозвандемъ, т.-е. олицетвореннымъ обманомъ. Все смутное время - чудовищная ложь, которою завершилась исторія древней Руси. Она лежала въ основани всего правительственнаго строя. Лиховиство и воловита гивадились не въ одномъ мірѣ приказныхъ и воеводъ. Ими было пронивнуто и выборное начало: прихожане брали маду съ избираемыхъ ими поповъ и дьявоновъ. Во всехъ слояхъ общества господствовала та же пеправда. Всявій норовиль избыть повинностей, не исполнять долга, примоститься въ жизни такъ, чтобы тунендствовать, казаться не твив, что онъ есть, выставлять вившность, лишенную содержанія. Отсюда, рядомъ съ прямымъ обманомъ, тщеславіе, чванство, ханжество, противорічіє между словомъ и діломъ. Иностранцевъ поражало вообще "нестеринное глуное высовомбріе" (§ 134), при крайней мелочности права в скаредности быта. Святые отны совътовали кривить душой при нуждъ. "Лучше солгавши животь получити, нежели истинствуя погибнути", писаль владыка Ивану III, побуждая его нарушить присагу хану. Въ случав свары между слугами, колоти ихъ, "хотя бы они были правы", училь попъ Сильвестръ. Трусливый, восный бояринъ становился героемъ при м'ястническомъ спор'я (§ 123), забывался даже предъ лицемъ царя, когда задъвали его ретивое. Въ его домъ пахло ладономъ, царствовали степенство и чинность монастыря; а жизнь его была сплошнымъ грахомъ; и случалось, что онъ пострижется въ монахи, вогда хватить его карачунь, а выздоровжеть - разстригается. Онь выше

всего ставиль порядовъ, чиноначаліе, повиновеніе, строго себлюдаль весь обрядь общежитія, до малейшаго повлова, и съ кривлиньный отказывался трижды какъ отъ чарки вина, так н оть престола. А на двле у него все сводилось въ витасвимъ церемоніямъ, заглушавшимъ простоту и исвренность: в самъ онъ быль богатыремъ своеволія, самоуправства, нарушенія божеских и человіческих законовь. То же вижинее степенство соблюдаль именитый кунчина; а самь руковолился правиломъ- не надуешь, не продашь" и считаль даромъ Божівчь "изворотливость", уминье "продать и отца роднаго". Мостовсвіе гости выводили изъ себя иностранцевъ своимъ илутовствовь. Они продавали въ 20 разъ дороже, чемъ следуеть; влятись в божидись, подсовывая бранъ и учиная неуловимо-мелкія проделен. Оне запрашивали "въ тре дорога" и плавались на сазореніе, привидывались "казанскою сиротой": отсюда татарсків правежь, который нередно достигаль цели. Плутовство воюще царствовало вездв, касаясь даже невозможнаго: быль большой обманъ на девовъ - выдача больной и безобразной дочери вместо здоровой и красивой.

Описанные нравы засвидетельствованы налими правительственными бумагами, постановленіями соборовъ, памятниками письменности. Они лежатъ и въ основании Домостиров, этоп учебника житейской мудрости, составленняго однимъ изъ лушихъ людей того времени, попомъ Сильвестромъ (§ 122). Зафо изображень идеаль челована высшаго вруга. Это -- одинетворевное вившнее благочестіе, деспотивив и раболівніе родового бить. да сытость, съ оя орудіями — сваредностью и скопиломствомь. съ ел заповедью-все выносить, "всякому угодить, невом в прекословить, обиду терпеть и на себя вину полагать . даже вривить душой; а о просвищени на слова. Домостроевский самь не пропускаеть на заутрени, ни объдни, ни вечерни. Да еще у него важдый день начинается на дому "часами" и велейнич "правиломъ" — молитвами, земными покловами, чтеніемъ изъ "Златоуста" или Житій. А на сонъ грядущій вся семья слшаеть "навечерницу", послё которой нельзя ни всть, ни разговаривать. Не мъщаеть еще въ полночь тихонько подняться в со слезами помолиться. Пуще всего почитай духовныхъ лицъ На молитве стой чинно, не озираясь. Кресть, образа, мощи прлуй, духъ въ себъ удержавъ, губъ не разъван. Просвирку не вусай зубами, а ломай мелкими вусочками и жуй губами, а ртомъ не чавкай. Дътей учи рукодельямъ, а главное- рани на нихъ возлагай, вазни ихъ отъ юности; не ослаб'ввай, біл младенца; бей его жезломъ". Всегда будь строгъ съ ними: не смъйся, даже "нгры творя". Смотри накръпко, чтобы нивто изъ домочадцевъ не сидълъ безъ работы, и все пріумпожай доходы, отвладывая ежегодно малую толиву на приданое дочерямъ. "Домострой" наполненъ самыми мелочными совътами по хозийству: онъ учить, какъ нужно обръзъи при кройкъ беречь и какъ собирать зелень отъ овощей и крошки со скатерти для корма домашнимъ животнымъ. Въ немъ помъщается цълая поваренная внига.

Картина правовъ четвертаго періода дорисовывается и унсияется впостранцами, этими свежими паблюдателями изъ другаго міра. Появленіе москонскаго посольства въ Европв возбуждало всеобщее любонытство. На него сходились смотръть, какъ поздиве бъгали за китайцами. Но, вглядывшись, сившили уходить, особенно въ Италін, которая утоивла тогда въ блеск' своего Возрожденія и элеганціи (Н И. \$ 48). Воть что говорили тамъ единогласно о нашихъ посольствахъ конца періода (Упаковъ въ Вѣнъ, 1613, и Чемодановъ въ Италіи, 1657). Московиты отличаются "свинствомъ". У нихъ грязные халаты, длиниме и тяжелые. Они влять непрасивыми ручищами, насаживая ими куски на вилки; а спять на полу, въ одеждахъ. Особенно тяжель духъ отъ вихъ: послё нихъ ничего не поделяеть и съ окуриваниями. Они больше всего пьянствують, затемъ насильничають и предаются всякимъ излишествамъ, впрочемъ низшаго разбора: они бъдны. Эти "полузвъри, мамелюви" въчно грызутся между собой и сквернословять, а драви учиняють даже съ тувемцами. А именно отъ всего такого крвиво предостерегали ихъ царскіе навазы, которые обращались къ нимъ частью вакъ къ детямъ, частью какъ из разбойнивамъ. Но правительство снабжало ихъ плохо, и то не деньгами, а м'вхами. Московиты являлись въ Европ'в въ видв азіатскаго наравана — съ кучей сундувовъ, въ воторыхъ хранились и собственные харчи. Гдв ни остановится, сейчась заводять мелочной торгь, какъ въ своемъ гостинномъ ряду, не обращая никакого вниманія на запрещеніе містныхъ властей. При этомъ поднимають шумъ, гамъ, торгуются, плутують, запрашивають и даже попрошайничають. Затвиъ вывладывають пелые неоностасы, устранвають чуть не часовню и по десяти разъ въ день стукаются лбами въ землю или стоятъ со свичами, а сами зивають и перебраниваются. Они долго совершали свои обряды даже передъ балами, на воторыхъ св-

всего станилъ порядокъ, чиновачаліе, повиновеніе, строго соблюдаль весь обрядь общежетія, до малейшаго поклона, и съ еривляньями отказывался трижды какъ отъ чарки вина, такъ и оть престола. А на деле у пего все сводилось къ витайскимъ перемоніямъ, заглушавшимъ простоту и искренность; и самъ онъ быль богатыремъ своеволія, самоуправства, нарушенія божеских и челов'яческих законовь. То же внішнее степенство соблюдаль именятый купчина; а самъ руководился правиломъ-, не надуешь, не продашь" и считаль даромъ Божіниъ "изворотливость", умънье "продать и отца роднаго". Московскіе гости выводили изъ себя иностранцевъ своимъ плутовствомъ. Они продавали въ 20 разъ дороже, чемъ следуеть; клялись в божились, подсовывая бравъ и учиняя неуловимо-мелкія продълен. Они запрашивали "въ три дорога" и плавались на разореніе, привидывались "казанскою сиротой": отсюда татарскій правежъ, который нередво достигаль цели. Плутовство вообще парствовало везде, касаясь даже невозможнаго: быль "большой обманъ на дівовъ - выдача больной и безобразной дочери вмисто здоровой и врасивой.

Описанные нравы засвидательствованы нашими правительственными бумагами, постановленіями соборовь, памятинками письменности. Они лежатъ и въ основании Домостроя, этого учебника житейской мудрости, составленнаго однимъ наъ дучшихъ людей того времени, попомъ Сильвестромъ (§ 122). Здъсь нзображенъ идеалъ человека висшаго вруга. Это - олицетворенное вижинее благочестіе, деспотиямъ и раболжніе родового быта, да сытость, съ ея орудіями — скаредностью и скопидомствомъ, съ ея запов'ядью-все выносить, "всякому угодить, никому не прекословить, обиду терпъть и на себя вину полагать", даже привить душой; а о просв'ящение ни слова. Домостроевскій "самъ" не пропускаеть ни заутрени, ни объдни, ни вечерни. Да еще у него важдый день начинается на дому "часами" и велейнымъ "правиломъ" — молитвами, земными поклонами, чтеніемъ изъ "Златоуста" или Житій. А на сонъ грядущій вся семья слушаеть "навечерницу", посл'в которой нельзя ни всть, ни резговаривать. Не мъщаеть еще въ полночь тихонько полнаться 🖘 со слезами помолиться. Пуще всего почитай духовныхъ лидъ-На молитей стой чинно, не озирансь. Крестъ, образа, мощи п луй, духъ въ себв удержавъ, губъ не разввая. Просвирку в кусай зубами, а ломай мелкими кусочвами и жуй губами. ртомъ не чавкай. Дътей учи рукодъльямъ, а главное- "равы 🛎 нихъ возлагай, казни ихъ отъ юности; не ослабъвай, бія илденца; бей его жезломъ". Всегда будь строгъ съ ними: не смъйся, даже "игры творя". Смотри напръпво, чтобы нивто изъ домочадцевъ не сидълъ безъ работы, и все пріумножай доходы, откладывая ежегодно жалую толику на приданое дочерямъ. "Домострой" наполненъ самыми мелочными совътами по хозяйству: онъ учить, какъ нужно обръзки при пройкъ беречь и какъ собирать зелень отъ овощей и крошки со скатерти для ворма домашнимъ животнымъ. Въ немъ помъщается цълая поваренна и княга.

Картина правовъ четвертаго періода дорисовывается и унсниется неострандами, этими свежным наблюдателями изъ другаго міра. Появленіе москонскаго посольства въ Европ'в возбуждало всеобщее любопытство. На него сходились смотръть, какъ поздиве бысали за витайцами. Но, вглядывшись, сившили уходить, особенно въ Италін, которая утопала тогда въ блескъ своего Возрожденія и элеганціи (И. И. § 48). Вотъ что говорили тамъ единогласно о нашихъ посольствахъ вонца періода (Ушаковъ въ Вінів, 1613, и Чемодановъ въ Италін, 1657). Московиты отличаются "свинствомъ". У нихъ грязные халаты, длиниме и тажелые. Они ВДЯТЬ некрасивыми ручищами, насаживая ими куски на вилки; а спять на полу, въ одеждахъ. Особенно тяжелъ духъ отъ нихъ: послъ нихъ ничего не подълаеть и съ окуриваніями. Они больше всего пьянствують, затёмъ насильничають и предаются всякимъ излишествамъ, впрочемъ низшаго разбора: они бъдни. Эти "полузвъри, мамелюви" въчно грызутся между собой и севернословять, а драви учиняють даже съ тувемдами. А именно отъ всего такого крвико предостерегали ихъ парскіе навазы, которые обращались къ пимъ частью какъ къ детлиъ. частью какъ къ разбойанкамъ. Но правительство снабжало ихъ плохо, и то не деньгами, а мъхами. Московиты авлялись въ Ев-Ропь въ видъ азінтскаго наравана — съ кучей сундуковъ, въ которыхъ хранились и собственные харчи. Гдв не остановятся, Сейчась заводять мелочной торгь, навъ въ своемъ гостинномъ Ряду, не обращая викакого вниманія на запрещеніе м'істямхъ Властей. При этомъ поднимаютъ шумъ, гамъ, торгуются, плу-Тують, запрашивають и даже попрошайничають. Затемъ выкла-**Дывають целые неоностасы**, устранвають чуть не часовню и по десяти разъ въ день стуваются лбами въ землю или стоятъ со свичами, а сами зивають и перебраниваются. Они долго совершали свои обряды даже передъ балами, на которыхъ сищій рядь подвижниковь истины и бойцовь за правду на польз всему человічеству, создавшихъ цівлыя новыя начви (Н. П. §§ 52-55, 111-115). Его быть упрасился высокныя созданіями искусства (И. И. §§ 56, 57, 115-117). Подъ вліяніст этихъ успрховъ идеализма, смягчались вравы Запада, особевно подвоненъ, вогда въ итальянской "элеганцін" и французской "галантности" прибавился духъ англійскаго пуританства; кога развидись общительность и "филантроція" и умножились свества просвищения (Н. И. §§ 48, 103, 106, 107). Съ своим Колумбами, Коперинвами, Эразмами и Беконами. Сервантегаю Рабле и Шевспирами, Рафаелями, Ліонардами да-Винчи и Мекель-Анджелами, Лютерами, Цвинган и Кальвинами, Карлами У. Генрихами IV, Ришелье в Кромвелями, западный человых чувствоваль себя на геронческой высоть "пивидизацін". Ем претила азіатчина "Московін"; его возмущала какъ хозийстваная, такъ и душевная сваредность этого "варварскаго" конф свёта, воторый быль посрамлень даже немного потершимся в "Европъ" Лжедимитріемъ I. При такомъ ръзкомъ срависии онъ забывалъ собственные гръхи и пороки, соверцание кого рыхъ сломило подконецъ геній Шекспира (Н. И. § 51),—« тяжное положение массъ, эти пытви инввизиции, зверства трыцатильтней войны, тонкости мавіавелизма и іезунтства (И. Л §\$ 29, 45, 53, 63, 100). A BE POCCIN EMY ODOCAMED BE THE одив врушныя отридательныя стороны: ему трудно было улемп черты вного рода, хотя мелкія в случайныя, но вензб'яжим если Московін суждено было жить.

Эти новыя черты, задатки лучшаго будущаго, проглядывают въ нравахъ тогдашней Руси, особенно въ вонцу періода. Мос ковская расправа смягчалась: повтореніе опричнины стало вымыслемо. Правительство все строже надзирало за злоупотребленіемъ обельнымъ холопствомъ. При Иванії III "безхитроствий должникъ, жертва невзгоды, получалъ отсрочку и даже прищеніе роста. Потомъ злостный заемщивъ и даже тать выматлясь головою потеривышему уже не на продажу, а "до искумітель головою потеривышему уже не на продажу, а "до искумітель. Долоны, біжно шіе изъ пліва, становились свободными. Годуновъ и Піуйсті освобождали холоповъ, которыхъ господа или не вормиля. Вы не ження. Облегчалась и участь кабальныхъ. Полоняночни деньги (§ 159) связывали правительство съ земщиной въ перина благотворительности: въ этой "общей милостынь" участь вовали и царь, и последній холопъ. Въ то же время исчемень

за ставило смириться неповорную. А радомъ - раболеніе, кототрымь пропятались всв слои общества и всв житейскія отвотпенія. Даже равине между собой, друзья и родине употребляли такія правила віжливости: "князь Юшка (Юрій) Ромодановскій князю Голицыну челомъ бьеть . Жена Голицина писала своему мужу: "женишка твоя, Дуньва, много челомъ бъеть до лица земнаго". Поведение вельможъ на Верху (§ 152) говорить само за себя. Они, въ дни своихъ ангеловъ, подносили имениные калачи цариць и ся дътямъ и получали подарки. Они наперерывъ предлагали свои руки "дъвкамъ", которыя привозились въ невъсты царю, но не удостоились его выбора (§ 152). Герберштейна говорить: "этота народа ниветь бол ве наилонности въ рабству, чемъ въ свободе". А въ вонце періода другой иностранець замінчаеть: , этоть народь благо-**АСИ СТВУЕТЬ ТОЛЬКО ПОДЪ ДЛЯНЬЮ СВОЕГО ВЛАДИКИ, И ТОЛЬКО ВЪ** рабствь онь богать и счастливь".

Иностранцы приводили раболеніе, также какъ и взаниную грызню, въ связь съ татарскимъ нгомъ. Но они не замечали Оставе глубовихъ причинъ. Этими чертами отличаются всв первобытимя, слагающися общества. Здёсь всявь за себя: лично-СТИМЯ руководить одно только чутье животнаго существованія, 64-3- сознанія общенародних или хотя бы сословных выгодъ и правъ. Это-стадо; но стадность же помогаеть основной потребности въ сплоченін, которан удовлетворяется, въ такихъ случаяхъ, вившнею силой, могущественною властью. Стадность Русскихъ, съ которою связана ихъ ридкая переимчивость, была Наумительна. Всв сившили наперерыва, не разсуждая, саблать, что прикажеть спасительная вибшиня сила, и твих вызывали у и постранцевъ сравнение то съ баранами, то съ обезьянами. Безволіе, дряблость общества поддерживались у насъ громадностью земли, не потому только, что она развивала потребпость въ силоченін: она давала возможность разбрестись розно, сбъжать отъ тиготы и гори, схорониться "за тридевать земель", насти нь степи новую вольную волю, а не бороться на месть, не отстанвать себя и своихъ ближенхъ.

\$ 171. Новыя черты иравовъ. — Презрѣніе, негодованіе, брезгавость европейца объясняются не одною витайскою враждебностью къ нему русскаго. Онъ сознаваль себя творцомъ высшей гражданственности. Тогда Западъ уже успѣль выработать различное образы правленія и глубовомысленныя ученія о госуларствѣ (Н. И. §\$ 44, 53, 99, 113). Онъ выставиль блестя-

Въ особенности онъ помнить о горькой долв подпевольних Іосифъ Санинъ, требовавшій казни еретикамъ, писалъ люющ вельможѣ, что рабовъ нужно "какъ братію миловать".

И то не были голоса въ пустынъ. Нерваво по душь (въ духовнихъ) давали "прость" кабальному, т.-е. прощав долгь холопу, а также серебро-крестьянину (\$ 100). Иноги владвлець, отходя сего свъта", даже навазываль "надвли а не оскорбити" его "людцовъ, мужичковъ и женочекъ", выч люди, повидан господскій домъ, "не заплакали". Всюду встрічались "нищелюбцы, христолюбци", творившіе милостиню, " тай", тайкомъ. Самъ царь, подъ большіе праздники, дъдъ "тайный" выходь, въ сопровожденін стрыльцовь и приказнить Тайнаго приваза: онъ додиль по тюрьмамъ и размножавшими богадъльнямъ (§ 149), гдв изъ собственныхъ рукъ раздави милостыню, не забыван и нищихъ по дорогв. Рядомъ съ кривами отчаннія, надъ Русью носились такія слова сердечи въры: "Въ рай входять святою мелостиней. Нищій богатить питается, а богатый молитвою инщаго спасается". Всеобщи страда и нищета, эта внутренняя связь бродившаго обществ выковывали увы всеобщаго братолюбія: "сирота", какъ наявался важдый крестьянинь, "калька перехожій", "убогенькі были учителями правственности. Въ такія минуты, вавъ "рърука", вариду съ душевною распущенностью, множнансь ивіе примеры истиннаго христіанства, какъ подвить Тропцы лавры (§ 141). И народъ приноминалъ слова древинхъ пастрей, что церковное богатство-нищихъ богатство. Подъ такии вліяніями, въ вонцѣ періода, лучшіе люди уже не съ тупки равнодушіемъ относились въ проявленіямъ звірополобія. Есп встрвчалась еще "жесточь" въ правительствв, на нее смотрыт лишь какъ на неизбъжное и временное ало, при грубости масъ И начинали гнушаться палачами, презирать битыхъ.

Слой лучшихъ людей возросталъ. Сначала это были болье тъ странные и съ виду жалкіе люди, которыхъ называли произвыми. Это — тъ же невъжественные пищіе, бездомные сътальци, вродъ каликъ перехожихъ. Но они были въ міру примъ же ходячемъ укоромъ порочности, какъ въ обителяхъподвижники: они служили примъромъ нестяжанія и незлобъюсти; своимъ правднвымъ, безкорыстнымъ словомъ они обичали пороки общества и даже властей. За это-то толпа сътала своихъ доморощенныхъ Діогеновъ пророками и святим задумывалась надъ ихъ вносказательными, подчасъ недъщи

поле"; и умножение приназовъ, тажебъ доназываетъ вообще паденіе самосуда. Съ Ивана III пдеть непрерывный рядь попытовъ власти и соборовъ исправить нравы: Стоглавь представляеть даже страстную вритику раставнія Руси. При Грозномъ преследовали распутство, азартныя игры и даже невинныя развлеченія: налюбленнымъ старостамъ предоставлялось не только штрафовать, но в "выбивать вонъ изъ волостей" сконороховъ, наряцу съ волхвами, ворожеями, зерныциками, корчемивами и развратнявами. Филареть (§ 148) запрещаль даже вулачные бон подъ страхомъ внута; и его пристава ходили по рынкамъ, чтобы туть же драть за свеернословіе. Онъ строго вараль пороки дервовниковъ в привазныхъ и истреблялъ разбойничество, а къчестнымъ людямъ былъ снисходителенъ: оскорбитель православія и самодержавія, Хворостининъ, подвергся временному заточению въ монастырв и потомъ возвратился во двору. При Мижанав иностранцы чже дивилесь "учтивствамъ" московсенхъ дипломатовъ. Тогда же, вибств съ появлениемъ иностранныхъ порядковь въ армін, война превращалась нав бойни и грабежа ить правильное, хотя и печальное, орудіе полетики.

Въ обществъ искры идеализма поддерживались попрежнему (\$ 102) христівиствомъ, а въ концу періода въ нему шло на помощь просветительное вліяніе Запада. Въ отворъ тлетворному примъру богатыхъ и знатныхъ монастырей (§ 170), въ далекихъ, свудельныхъ обителяхъ да въ угрюмыхъ пустыняхъ не переводились подвижники, которые служили укоромъ мірской порочности. Прирожденное массъ добродуще ходило слъдомъ за Горемъ-Злосчастіемъ людей Божінхъ (§ 122) и изувърствомъ входившихъ въ засиліе себялюбцевъ. Всюду признавалось милосердіе или сострадательное братство, этоть лучшій даръ Спасителя, исправний язву первобытного зврства. Оно прогля-Амваеть въ общинв и сельсвихъ и городскихъ мірахъ, съ ихъ "Олиночествомъ", съ ихъ стремленіемъ въ справедливому уравнешю всвять въ общихъ тягостяхъ. Имъ согреты поученія пастирей церкви. Домострой внушаль юноше не пьянствовать, чтобы не ссориться и не драться; а главное-быть милосердымъ: людей своихъ держи такъ, чтобы они во всявомъ довольствъ п благоденствъ всегда были; нащихъ, малольтнихъ, бъдныхъ, сворбныхъ, странствующихъ призывай въ домъ свой, по силъ вакорми, напой, согрей; милостиню давай въ дому, въ торгу. на пути. Домострой советоваль купцу торговать такъ честно, чтобы даже брать свой товаръ назадъ, если онъ не понравится. боярь: теперь последній мужикь гнущался "перелетами" (\$ 13%) н клеймиль собственное воварство, восилицая съ сокрушения сераца: "мы намалодушинчались!" "Последніе люди" (\$ 16) спасли отечество отъ "воровства". Они соборно повавлис "наказались" (§ 143). Они выставили такихъ подвижневов любви въ общему делу, какъ Мининъ, Сусанинъ, Гермогев Тогда же очищалась дукомъ и знать. Пожарскій — різдкій примеръ спромнаго и честнаго исполнителя стараго сплада: Шевы (§ 145)-повый типъ воеводы и боярина; Хворостививъ-ивиданный образецъ юноши-идеалиста въ книжей семью. Очаровательный обливъ Скопина придавалъ величие маститому рош Шуйскихъ, опозоренному сваредною личностью цара Васил (88 137, 139), и покрываль своимь свытомь пятна всего велможества. Тогда же именно въ правственномъ смысле полимался еще одинъ древній родъ: сложившееся въ народь аг нятіе о немъ, какъ о страдальців в печальників за русски землю, доставило престоль Михаилу (§ 143). Первый правтель изъ новаго дома оказался, по тихости нрава, противовложностью Грознаго. И если онъ быль болваненъ, зато отець п быль на своемъ мъсть, въ качествъ правителя государства (\$ 145 Филареть выступиль съ высовими правственными требовавию оть руссвихь. Онь доходиль въ нихь до суровости подвижень омрачавшей свётлое впечатлёніе его личности. Но это бил другъ дучшихъ людей, единственный защитникъ Шенна 😘 него вветь Западомъ, какъ и отъ Скопина, Шенна. Хворостнина. Въ его деловитой неумолимости, въ его стремлени 5 просвитительнымъ преобразованіямь мелькають намеки на провнува, этого богатыря правственной силы.

Такъ "розрука", это ръдкое въ исторіи бъдствіе, эта велиці всенародная ложь, не убила Руси правственно. Напротивъ. Напродъ чуялъ, что подъ ея развалинами погребалось его при вобытное звъроподобіе. Жестоко наказаннись за большіе гріш за долгое круглое невъжество, онъ стремился сбросить съ сми ветхаго, азіятскаго человъка, рвался впередъ, къ самоочищено къ свъту науки. Иностранцы замътили этотъ порывъ. И съ возлагали надежды на русскаго человъка, дивясь его счът ливости, ловкости, переничивости, а также его неимовързовыкосливости и терпънію. Пиъ были извъстны также так проявленія его отваги и предпріничивости, какъ наши куповь Индіи, Персіи и Египтъ, дъякъ Истома у береговъ Норвегіи, казаки у Ледовитаго океана и въ Камчаткъ.

изреченівни. Она цівловала имъ руки, хранила, какъ святиню, влочки ихъ гразнихъ лохмотьевъ. Юродивие живали и на Верху въ подобномъ же почетв. Особенно прославились Никола въ Пежовъ (§ 127) в "праведный нагоходецъ" Василій Блажевный—въ Москвъ.

Наконецъ. Русь четвертаго періода выставила, хотя в коротвій, но непрерывный рядь лучших людей новаго, болве человачного склада, на которых заматни черты личности, въ благородномъ смысле этого слова. Онъ типется съ самаго начала періода, -- съ той поры, вогда, при Иван'я III, зародилось умственное движение, которое коренилось въ семьй Патриквевыхъ и достигало престола (§ 115). Тутъ враги сходились между собой въ н деализмъ. Геннадій требоваль просв'єщенія; Ниль Сорскій возставаль противъ любостяжанія и хищинчества; Іосифъ Санивъ защищаль рабовь, ибо "вси есин создание Господне, вси плоть едина". Преданія этихъ ревинтелей правственнаго совершенствованія поддерживались, при Василін III, последнимъ изъ Рода Патривъевыхъ, Вассіаномъ Косымъ, да пностранными выходцами - Глинскимъ и Максимомъ Гревомъ. Ихъ расцивътъ представляеть добрая пора Ивана IV. Тогда самъ дарь быль привлекательнымъ идеалистомь; его окружалъ сониъ подобныхъ же личностей, какъ туземныхъ, такъ и завзжикъ (\* 122). Туть была представители разныхъ слоевъ общества. Сяизу вышель евангельскимъ прим'вромъ "нев'вроятный" Адашевъ, воторый Держалъ у себя проваженныхъ и обмывалъ имъ язвы собственвыми руками. Открывшій его попъ Сильвестръ быль также ведовать радкаго правственнаго запала: своею жизнью онъ очищать православіе въ глазать народа. Челов'вколюбіе Домостроя было плодомъ этой живии. Сочинитель самъ "завлюченныхь въ теменцы, пленныхъ, должныхъ вывупаль, голодныхъ воринав, рабовъ своихъ всёхъ освободняв и наделиль, и чужых рабовь выкупаль"; изь дому его "никогда никто не выщель тощь или скорбень"; многихь несчастныхь онь "вскормиль воспоняв и научиль"; у него служили все свободные люди. Готь же попъ Сильвестръ завищаль потомству: "не богатствомъ жить съ добрыми людьми, правдою да ласкою, а не гордостью, и безо всякой лжи; погубить Богь вся глаголющая лжу".

Возвышенные облики Сильвестра и Адашева остались какъ бы преданісмъ. Если русскіе много грішили въ смутную пору, зато тогда же созрівло сознаніе всероссійской лжи. Прежде мпрополиты благословляли клатвопреступленіе въ видів отвівада

родь думаль, что онь нужень развь только князьямь да бырамъ для пущей важности. Попрежнему (\$ 103) часто встры чалось первобытное сожительство, особенно въ глуши: о н дешевле: попу не платить, свадьбы не играть. Стоглавь ыпоминаль даже, чтобы бёлое духовенство было женато. Ост в дозволяль не больше трехъ бравовъ для одного липа и гребваль, чтобы жениху было не менее 15 леть, а невесть-12-и Враен были плодомъ савловъ между родителями, при посост ствъ свахъ. Конечно опи были обывновенно несчастливи, гъп болве, что ввичали почти двтей или незнавомыхъ другъ другт, и еще совершался "большой обманъ на дівокъ". Тогда жень мчастую бросали и, при яхъ жизни, женились на другихъ, пречемъ не разбирали степеней родства. Нето мужъ приневолваль жену естязвніями идти въ монастирь-- лучиная тогіа в мвия развода. А иногда отделывались отъ своихъ подругь опавой. Жень, также кавъ и девиць, продавали, воровали в икланывали.

Такъ, женщина была, прежде всего, самкой, необходими предметомъ потребленія, живымъ товаромъ. Она им вла значени только какъ сама, домохозяйка и добавление "самого". Нап дъвицею мудриль важдый въ семью, какъ валь домашникъ д вотнымъ, которое составляло обузу: неспособная ин провории себя, ни привлечь вормильца, она считалась пложимъ товаров который можно сбыть только обианомъ, съ прибавкой "примнаго" (§ 103). Засидъвшаяся въ дъвеахъ не была годна ш жизни, какъ залежавнійся товаръ: она шла въ монастырь, сст не хотъла оставаться рабой, которою всявій помыкаль въ докі упревал въ дармойдстви. Этоть взглядь поддерживался у выс помимо чувственности, чутьемъ малолюдности страны, которой отвъчали первобитния понятія Ветхаго Завъта. Настонцая жищина - "жена", т.-е. родильница (санспритское "джан" - рогдать). Только "матерая" вдова нользовалась почетомъ и власти въ семьъ: бездътная же-человъвъ "богадъльный", перковек наравив съ спротами, убогими и валеками. "Безчадіе" бил провлятиемъ женщивы и поводомъ для мущивы къ перечыт подруги. Постригая такую въ монахини, мужъ приводиль сис Св. Писанія: "неплодную смоковницу измещуть изъ вертограм Нето злополучная чета странствовала по монастырнив. угодинвамъ и чудотворцамъ, служила молебны, пила св. воду: 1 не помогало-бросалась из вороженив и знахаримъ. Если редились только презранныя давочки-другая бада: тогда четь ис

лилась, "съ веливимъ плачемъ и рыданіемъ до изступленія ума", чтобы "прижити чадо мужеска полу".

Самка должна быть породиста, какъ Бобелипа рыцарсинкъ сказовъ. Красаемиа, это — большая пога при тонкой рукв, лицо-кровь съ молокомъ, а главное - полний станъ, такъ чтобы она ходила вперевалку, какъ утица. Худая да бледная - значить больная: чтобы растолстеть, пили водку и валялись по палымъ днямъ въ постели. Всв ватирались невмоверно красками розовою, белою, синею, врасною, даже коричневою, - и все тавими, "какъ на трубахъ нашихъ домовъ , говорять иностранцы. Подводили брови, сурьмили ръсници; червили зуби и даже бълки глазъ, подмалевивали шею и руки: бълнла и румяна обязательно влались въ приданое. Разными снадобъями притирази морщины, рябины, мрыши и всякіе видные недостатки; налепливали мушки на яндо, выразывая ихъ въ виде разныхъ предметиковъ. Словомъ. на твав "писаной" красавицы не оставалось мистечка для живой врасоты, которую признавали иностранцы, восхвалившіе стройность русскихъ женщинъ, ихъ нёжныя руки, тонкіе пальцы, средній рость, "черные" глаза. Красавица должна была еще покодить на киталику волосатостью, низкимъ лбомъ и узними глазами. Отгого женщины тратили много времени сначала на отращивание длинныхъ и пышныхъ кось, потомъ на уходъ за ними. Прическу и головной уборъ стигивали до того, что "бъльмы выкатывались", т.-е. нельзя было закрыть глазъ; а вной разъ съ франтикой делалось дурно. Впрочемъ восой щеголяли только дівици, для привлеченія мужчини, который и самъ былъ волосать. Вышедши замужъ, онв старались тщательно скрывать этогь намевъ на греховные помыслы: оне уже до смерти носили "фату" -- поврывало изъ батиста, иногда усаженное жемчугомъ. Даже случайно открыть волосы, попростоволоситься", считалось срамомъ и глупостью: въ глазахъ мужчины, долгій волось, воторый для него же ростили, быль знакомъ вороткаго ума.

Не одинъ волосъ: нужно было прятать всю женщину. Этовоплощенный соблазнъ, который, при первомъ взглядів, вызывалъ первобытнаго человіна на гріжхопаденіе своею раскраской, своимъ богатымъ и вычурнымъ уборомъ: "зазорно" было смотріть на женщину. Оттого "станъ" не допусвался въ ея одеждів: онъ не долженъ былъ обнаруживаться ин одною морщинкой и на ея верхнемъ мішкообразномъ одіннін. Исчеваля и украшенія, свазанныя съ оголівність рукь — браслеты и обруч Даже роднымъ братьямъ не легло было видъть сестеръ. Жевщины лишь въ врайнихъ случаяхъ повидали свой домъ; до в то онв тащились въ вритыхъ волимагахъ со слюдяными обогцами. Всю жизнь онв были обречены сидать на задахъ дом передъ высовимъ ваборомъ, въ отдельномъ помъщения, влоч оть котораго хранился у "самого". То была пора пропистел терема (\$ 103). Съ начала періода онъ окончательно запувается, вавъ монастырская тюрьма. Давицъ никому не повящвали до замужества. Жену лишь изредка самъ козянив вирдиль, при особыхъ торжествахъ, для высшаго почета гоститвавъ поднимають большія ивоны. То быль обрядь угощем напоминавшій рукоцівлованіе на Верху. "Сама", во всемь блескі убора в красокъ, становилась истуканомъ въ переднемъ члу. съ дорогими чарками на подносъ; гости выстраивались у двеж! Она вланялась имъ "малимъ обычаемъ" (до пояса), оне отвъ чали "большимъ" (въ землю). Туть "самъ" отвъщиваль гостатземные поклоны, прося целовать жену. Каждый гость свои кланияся хозийки въ землю, привладывался въ ен губан: с пави вланялся. Она подносила важдому по чаркъ, пригубил сама. Гость выпиваль и влаль последній земной поклонь. Затіч сама тихо уходила на свои задворки. Больше пигк не бил мвста женщинь: если ей случалось выходить изъ этого ваког дованнаго вруга, она становилась "лицомъ заворнымъ", а гол ея — "срамнымъ". Котошихинъ говорить про напимъ женщи онъ грамоть неученыя, а породнымъ разумомъ простовата 1 на отговоры (отвъты) несмишлени и стидливы, понеже по младенческихъ летъ до замужества у отповъ своихъ живуть в тайныхъ повояхъ, и онв людей видвти не могутъ". Немудрено, то наши послы были огорчены и изумлены, увидевъ французско королеву съ открытымъ лицомъ, встрвчая на Западъ женщи на разныхъ поприщахъ, замътнвъ, что медвая торговля въ въ DVRAX'b.

Въ затхдыхъ "тайныхъ покояхъ" дучте всего сохраналя коренной пережитокъ родового быта — родительская власть. Зділ не было уже нивавого намена на личность, на самостолтельность членовъ семьи. "Самъ" изображалъ собой родового вны (§ 4). Даже домохозяйка была лишь исполнительницею его вевельній, старшею рабынею-ключницей. Она отчасти дишильдаже своихъ исконныхъ имущественныхъ правъ (§ 103): Грагный ограничиль, въ своихъ вотчинахъ, наслёдованіе мужских

лилясь. "съ веливниъ плачемъ и рыданіемъ до изступленія ума", чтоби "прижети чадо мужеска полу".

Самна должна быть породиста, какъ Бобелина рыцарсвихъ связовъ. Красавица, это -- большая пога при тонкой рукв, лицо-вровь съ молокомъ, а главное - полний станъ. гавъ чтобы она ходила вперевалку, вакъ утица. Худая да блевиная — значить больная: чтобы растолствть, пили водку н валялись по цельнъ днямъ въ постели. Все натирались ненмовърно врасками розовою, бълою, спием, врасною, даже коричневою, - и все такими, "какъ на трубахъ напихъ дожовъ", говорять иностранцы. Подводили брови, сурьмили ръсинцы; чернили зубы и даже бълви глазъ, подмалевивыли шею и руки: былила и румяна обязательно клались нъ приданое. Разными снадобъями притирали морщины, рябины, прими и всякие видные педостатки; наленливали муники на лы по, выразывая ихъ въ вида разнихъ предметиковъ. Словомъ. на тълв "писаной" красавицы не оставалось мистечка для живой врасоты, которую признавали иностранцы, восхвалявшіе стройность руссвихъ женщинь, яхь нёжныя руви, тонкіе пальцы, Федній рость, "черные" глаза. Красавица должна была еще подить на китанику волосатостью, низкимъ лбомъ и узкими глазами. Оттого женщины тратили много времени сначала на отращивание длинимхъ и нышнихъ косъ, потомъ на уходъ за выми. Прическу и головной уборъ стягивали до того, что "Съльмы выватывались", т.-е. нельзя было закрыть глазъ; а чной разь съ франтикой делалось дурно. Впрочемъ косой щеприводения винеродина в привлечения мужчины, который и самь быль волосать. Вышедши замужь, онв старались тщательно скрывать этоть намекъ на граховные помыслы: она уже мо смерти посили "фату" — покрывало изъ батиста, иногда усаженное жемчугомъ. Даже случайно открыть волосы, допросто-Волоситься", считалось срамомъ и глупостью: въ глазахъ мужчины, долгій волось, который для него же ростили, быль знакомъ вороткаго ума.

Не одинъ нолосъ: нужно было прятать всю женщину. Это—
воплощенный соблазнъ, который, при первомъ взглядъ, вызывать первобытнаго человъва на гръхопаденіе своею раскраской,
своимъ богатымъ и вычурнымъ уборомъ: "зазорно" было смотръть на женщину. Оттого "станъ" не допускался въ ея одеждъ:
онъ не долженъ былъ обнаруживаться ни одною морщинкой и
на ея верхнемъ мъшкообразномъ одъяніи. Исчезали и укра-

хотя за это ей доставались самыя жестовія муки, помимо обазпаго внута: мужеубійць даже зарывыли въ землю по горзо.

Чъмъ выше званіе, тымъ тажелье была жизнь женщих тых врешче и теснее становилась ся влетка. Въ врестывим она была такая же, какъ и теперь. Тамъ не было терема: об и дъвки танули тясло, страдали страду вибств съ муживана Не то было на Верху, которому старались подражать бооре: двже гости. Здесь пережитии нервобитности являлись во ка наготъ, освященные обрадностью парскаго чина и предавана Византін; да еще они осложнялись вознями честолюбцевь. Нипі не обнаруживалось такъ ярво исключительное значение вы щины, какъ орудія "чадородія". Царевны, протомившись зуте годы въ полномъ затворинчествъ, въ пость и молитев воступале въ монастырь (§ 152). Цареца надобилась только и того, чтобы "не изсякъ корень государева рода". Ее выбирыт нзь "дівовь" всего царства по "росту, красотів, стыдливити скромности". Съ этою цёлью окольничіе и приказные разъжали по увздамъ съ "мврой" роста, вакъ было въ Визавите въ сказвъ о Замарашиъ. Верховыя боярыни в комнатник 64 (§ 152) осматривали привезенныхъ "до самой совровенноси" и годных помвщали на особою половину дворца, вуда, инога по пълынъ мъсяцамъ, приходилъ смотръть ихъ царствення женихъ. Навонедъ, онъ вручалъ избранинцъ ширинку спосом платочекъ) и кольцо. Затвиъ следовалъ обрядъ "нарекана в ревною", причемъ невъсть давалось новое ими: съ год инить она отрекалась отъ міра, теряла отца (§ 152), становилась поповою собственностью. Избранницу навыви принимадь въ сеч парскій теремъ, эта разволоченная влітка со всякнин прогладами, но безъ ванли свободы. Вокругъ нея тотчасъ же выбкомъ обвертывались козни. Роды обойденныхъ невъсть и сарые наперсинки государи старались "испортить" се, позычались всикимъ ся легкимъ недоноганіемъ, иногда даже выдили" ее до ввица. Про "неплодіе" и говорить нечего. Влика была радость целой вучи родичей и друзей парица когда проносился слухъ, что она "непраздна". А царь въ чего не могь знать: онъ жиль на другой половина. Радол счастлинцу удавалось лицевреть свою государыню. Верховы боярыни принимали даже кущанья въ свияхъ, чтобы наконе допустить до нея. Когда нужно было врачу пощупать с пульсь, наглухо завъшивали окна и окутывали высочайти ручку тоненив покровомъ. Царица не присутствовала даже в

потомствомъ. Всё обряды напоминали женщине о рабстве, при самомъ вступление ея въ жизнь. При обручении невеста получала железный перстень, женихъ — волотой. Передъ венцомъ ея отецъ вручалъ жениху "державу" — новую плеть, причемъ слегка ударялъ ею дочь, заставляя зата сделать то же. Во время венчания ей внушали со всёмъ сторонъ "бояться мужа" и "повиноваться ему, какъ господу". Лишь язрёдка сердобольный отецъ вставлялъ нь свадебную рядную запись: "смирать се, но не язвёчить".

Участь женщины замужемъ отчетливо изображена въ Домостром. Здесь цель ея живин сводится въ тому, чтобы "Богу и мужу угодити, уноровить ему и во всемъ покоритися". Ей не дозволяется "тайкомъ отъ мужа не йсть, ни пить; чужаго у у себя не держать безъ мужна въдома". Она должна "обо всень совытоваться съ мужемь", всему учиться у него; внаться голько съ въмъ онъ велить; даже въ храмъ Божій ходить, насвольно онъ разрёшить. А мужъ наставляеть жену на путь истин ный, но безъ сердцовъ и наединъ: при большой винъ, онъ сниметъ съ вся рубаху и "въждивенько постигаеть илеткой, держа за руку" и прося не гивнаться за "ученіе". Жена и въ людихъ безнолествуеть, отвёчая только, когда спросять, или осторожно прося совътовъ, за которые низко бъеть челомъ; и тотчасъ все передаеть мужу. "Сама" всегда поглощена "всавою домашнею порядней - кухней, рукодельемъ да расправой съ челядницами: У нел въ ларив влючи отъ всего. Жизнь ен - что часы завеленные. Она подымается съ зарей, чтобы разбудить весь домъ; помолится -- и раздаеть челяди уроки, строго, безъ улыбокъ и Разговоровъ; а сама минуты не сидить безъ дела, пока не кликветь ее самъ. Этотъ же ндеаль женщины лучшаго вруга изображевь вь житін Івліанін Лазаревской-вротвой, приомудренной и набожной, но безграмотной и скучной хозяйки, окруженвой только домочаднами и рабами.

Но на дѣлѣ нерѣдко семейный адъ кончался ужасами. Раба и ницан, тварь загорная, по животному взгляду своего мущины, она оправдывала свое воспитаніе. Она привыкала утапвать добро своего властелина, сама танться и лукавить передъ нимъ. Со скуки и въ подражаніе мужу, она тиранила домочадцевь, предавалась пьянству и распущенности, при помощи "потворенныхъ бабъ". Отъ отвращенія къ нелюбому мужу и отъ его побоевъ жена, случалось, пускала противъ него "слово и дѣло", а многда даже "избывала" его съ помощью снадобій знахарокъ,

хотя за это ей доставались самыя жестовія муки, помимо обичнаго кнута: мужеубійць даже зарывали въ землю по горю.

Чёмъ выше званіе, темъ темелье была жизнь женщим, темъ крепле и теснее становилась са илетка. Въ престъпите она была такая же, вакъ и теперь. Тамъ не было терема: бым н аввен тянули тагло, страдали страду вместе съ муживами. Не то было на Верху, которому старались подражать боаре я двже гости. Здёсь пережитки первобытностя являлись во всей наготъ, освящение обрядностью дарскаго чина и предания Византін; да еще опи осложивансь кознями честолюбиевъ. Нигв не обнаруживалось такъ ярко исключительное значение женщины, какъ орудія "чадородія". Царевны, протомившись лушіе годы въ полномъ затворничестві, въ пості и молития поступали въ монастырь (§ 152). Царица надобилась тольводля того, чтобы "не изсякъ корень государева рода". Ее выбирали наъ "девокъ" всего царства по "росту, красотв, стыдливости в спромности". Съ этою пёлью окольниче и привазные разъезжали по уёздамъ съ "мёрой" роста, какъ было въ Визания въ сказвъ о Замарашкъ. Верховыя боярыни и комнатные баби (§ 152) осматривали привезенныхъ "до самой совровенности и годныхъ помъщали на особую половину дворца, вуда, иногла по целымъ месяцамъ, приходиль смотреть ихъ царственем женихъ. Навонецъ, онъ вручалъ избраницъ пиринку (посовой нлаточекъ) в кольцо. Затъмъ слъдовалъ обрядъ пареканія ца ревною", причемъ невеств давалось новое имя: съ той минути она отрекалась отъ міра, терела отца (§ 152), становилась двог повою собственностью. Избранницу навыви принималь вы себя царскій теремъ, эта раззолоченная кайтка со всякими проладами, но безъ капли свободы. Вокругъ нея тотчасъ же клуго комъ обвертывались ковни. Роды обойденныхъ невъстъ и с рые наперсники государя старались "испортить" ее, пользов лись всявямъ ея легеимъ недомоганіемъ, иногда даже "изг дили" ее до в'вица. Про "неплодіе" и говорить нечего. 👺 лика была радость цёлой вучи родичей и друзей царвц 🦈 вогда проносился слухъ, что она "непраздна". А царь в чего не могь знать: онъ жиль на другой половинь. Радвосчастливцу удавалось лицезрать свою государыню. Верховы боярыни принимали даже кушаныя нь свияхъ, чтобы никоне допустить до нея. Когда нужно было врачу пощупать 🥰 пульсь, наглухо завъшнвали овна и окутывали высочайщу ручку тонвимъ повровомъ. Царица не присутствовала даже лекарь свалиль на вёдуновъ смерть одного вельможи — и ихъ сожгли послё иставаній, а надъ кострами "слетёлись стан сорокъ и воронъ". Въ смуту, въ Перми жгли огнемъ какого-то мужиченка, который "напущалъ на людей вкоту".

Гдв не хватало волхвовъ, тамъ шлялись пророки и пророчици. Босые, полунатіе, простоволосые, они били себя въ грудь, тряслись в именемъ Цатницы или апостоловъ отдавали неланыя приказанія, которымъ безпрекословно повиновались. Православные предавались "черновнижію". Никогда еще не было столько тавихъ "гадальниковъ", оракуловъ, вакъ Колядникъ, Альманахъ (календарь съ предсказаніями и примътами), Аристотелевы Врата (якобы написанныя Аристотелемъ для Александра Великаго и переведенныя сначала на арабскій, потомъ на латинскій языкъ), Звёздочтецъ, Задей, Воронограй, Рафли (гадалва), Чаровнивъ (внига объ оборотняхъ), Волховнивъ, Остронум вя и проч. Къ этому списку 1551 года церковный уставь 1608 г. прибавиль рядь такихь запрещенныхь внигь, кавъ Острологъ, Землемеріе, Громнивъ, Путнивъ (приметы по встрвчамъ), Соннивъ, Зелейнивъ или Травнивъ, Шестоврылъ (еврейскія таблицы), Птичьи Чары и пр. Наконецъ, было много ановрифическихъ модитвъ завлинаній, особенно объ изгнанів лихорадовъ или 12-ти "окаянныхъ дъвъ", какъ-то: Тресся, Желтея, Пухлея, Знобел, Сухотея и др. Народъ еще придерживался первобытныхъ "бесовскихъ потехъ" съ "сатанинскими ивсияни" (§ 14). Ими сопровождались и христіанскіе обряди: при вънчаніи, скоморохи шли передъ попомъ съ своими играми (\$ 63). Само духовенство нередно совершало языческія требы.

Суевърія пронивали всюду. Книжники жаловались, что не только "невъжи, невъгласи", но и "въжи" увлекаются "посанскими" обычаями, "бъсовскими" пъснями и прохладами. 
Суевърія проходили до самаго Верху, касались не однихъ доморощенныхъ невъждъ, но и иностранцевъ, которые видъли то же на Западъ (Н. И. §\$ 47, 102). Къ Софъъ Палеологъ, во время борьбы за престолонаслъдіе (§ 114), ходили "бабы съ зельемъ", и супругъ жилъ съ нею "въ береженіи"; Максимъ Гревъ почиталъ за гръхъ обувать турецкіе сапоги; Андрей Курбскій описыналь, какъ назанцы чарами напускали на русскихъ вътеръ и дождь. На Верху держали колдуновъ и ворожей. Передъ ними трепеталъ не только совствъ больной, передъ смертью, Иванъ IV, но и прозорливецъ Годуновъ, мучимый сознаніемъ своей неправоты и холодности народа (§§

127. 130). До самаго конца Верхъ былъ наполненъ страков не одной измѣны (§ 153), но и "порчи". Усмотрять ли диру на царской сорочвѣ, пропадеть ли грибъ съ высочавшаю стола — тотчасъ розыски о колдовствѣ, пытки стольникать слугамъ и мастерицамъ. Особенно не знали, какъ уберечь от чаръ царскихъ женъ и певѣсть, въ виду ихъ недолговъчност и внезапныхъ болѣзней (§ 172). Въ крестоцълованъъ царе дворцевъ (§ 153) говорилось: "государя всякимъ въдовскиъ мечтаніемъ, ни на слѣду, ни но вѣтру, не испортатв". Въ смуту правительство искренно возвѣщало о чарахъ "разстраст При Михавлѣ запрещали покупать хмѣль, подъ страхов смертной казни, такъ какъ прошелъ слухъ, что въ Литвѣ гъдунья нашептывала на него. За нюханье табаку, какъ дъявщескаго зелья, было урѣзано много носовъ.

Живучесть суевърій была связана съ невозможностью, ди неразвитого народа, пронекнуть въ сущность поваго учена Христіанство все еще принлось попрениуществу съ вирши стороны, вакъ новая обранность, которую перетолювивал опять-тави согласно съ пережитнами язычества. Всил чудилось сверхъестественное. Паломники видели въ Герголимъ только тавія дива, какъ случай съ Гагаринымь: в Пасху, онъ возжегъ свою свечу оть сходищаго съ веч огня, у Гроба Господня, и какъ ни жегь ею себъ борол ни одного волоска не опалиль. Больше всего расходиль вниги, наполненныя сказками и чудесами, въ особенност апокрифы, эти силады предразсудновъ, съ которыми связаль отчасти и ереси. На площадихъ, переврествахъ, дорогахъ съвились вресты и иконы, мимо которыхъ никто не смёль прово не снавъ шанен и не переврестившись, такъ же какъ черепремленскія ворота. Во время такихъ бъдствій, какъ моро выростали, какъ грибы, церкви-обыденки (§ 106). Въ лъсвит чащать созидались обители-тамъ, где показывались явлении иконы. Были признаны всероссійскими святыми многіє м'ястем подвижниви.

При внутренией распущенности (§ 170), снаружи русскі казался просто инокомъ. Обителью візло отъ его жилья, прокуренняго ладономъ в постнымъ масломъ, осіненняго внівнить благочестіємъ и степенствомъ. У него всюду, даже м мыльні, стояли яконы, завішанныя тафтой, чтобы не видітнить житейскихъ діль, а въ спальнів— "ноклонный вресть со крушающій нечисть по ночамъ. Въ рукахъ у него нисіли чель

пежарь свалиль на въдуновъ смерть одного вельможн — и ихъ со жегли послъ истязаній, а надъ кострами "слетьлись стан со рокъ и воронъ". Въ смуту, въ Перин жгли огнемъ какого-то ку жиченка, который "папущаль на людей пкоту".

Гдв не хватало волхвовъ, тамъ шлялись пророки и прооо чици. Босме, получагіе, простоволосме, они били себя въ грудь, тряслись и именемъ Пятницы или апостоловъ отдавали не л'вния привазанія, воторимъ безпрекословно повиновались. Православные предавались "черновнижію". Нивогда еще не было столько такихъ "гадальниковъ", оракуловъ, вакъ Колядвивъ, Альманахъ (валендарь съ предсвазаніями и примътами), Аристотелевы Врата (явобы написанныя Аристотелем' для Александра Великаго и переведенныя сначала на арабскій, потомъ ва латинскій изыкъ), Звіздочтець, Задей, Воронограй, Рафля гадалка), Чаровинит (винга объ оборотняхъ), Волховинить, Остронум ва и проч. Къ этому списку 1551 года первовный устава 1608 г. прибавила ряда тавиха запрещенныха внига, какъ Острологъ, Землемъріе, Громникъ, Путникъ (примъты по встрічамъ), Соннивъ, Зелейнивъ или Травнивъ, Шестоврылъ (еврейскія таблицы), Птичьи Чары и пр. Наконецъ, было много анографическихъ молитвъ-заклинаній, особенно объ изгнанія лихорадовъ или 12-ти "оканинихъ дъвъ", вавъ-то: Тресея, Желтея, Пухлея, Знобея, Сухотея и др. Народъ еще придерживался первобытныхъ "бёсовскихъ потёхъ" съ "сатанинскими пъснями" (§ 14). Ими сопровождались и христіанскіе обради: при венчанін, скоморохи шли передъ попомъ съ своими играми (\$ 63). Само духовенство нерадко совершало языческія требы.

Суевврія пронивали всюду. Книжники жаловались, что не только "неввжи, неввгласы", но и "віжи" увленаются "поганскими" обычаями, "бісовскими" пісснями и прохладами. 
Суевврія проходили до самаго Верху, касались не однихъ 
доморощенныхъ невіждь, но и иностранцевь, которые виділи 
то же на Западі (Н. И. §§ 47, 102). Къ Софь Палеологь, 
во время борьбы за престолонаслідіе (§ 114), ходили "бабы 
съ зельемь", и супругъ жиль съ нею "въ береженін"; Максимъ Гревъ почиталь за гріхъ обувать турецвіе сапоги; Андрей 
Курбскій описываль, какъ казанцы чарами напускали на русскихь вітерь и дождь. На Верху держали волдуновъ и ворожей. Передъ ними трепеталь не только совсёмъ больной, 
передъ смертью, Иванъ IV, но и прозорливецъ Годуновъ, 
пучимый сознапіемъ своей неправоты и холодности народа (§§

телей. "Пошлый" было почетнымъ названіемъ. Все старивне начиная съ предвовской рухляди, пользовалось особымъ почетомъ: дорожили даже старою вингой, хотя бы она была сейсван, а не душеспасительная. За маленшій проступова пртивъ старвии, за пустое слово карали опалой общества: по меньшей мара отдавали "подъ началь", т.-е. на исправа ніе въ монастырь, гдв виновный сидвять на цвин и спралиль всяную трудную работу, непрестанно замаливая све грехъ. Самъ попъ Сильвестръ, сочинитель Домостроя, гонитель жидовствующихъ, овазался, въ глазахъ царскаго дьяка, опенымъ "въ свонкъ мудрованіякъ", такъ какъ дозволня каки-т "новшества" въ спискахъ со старыхъ пконъ, сделанныхъ пост пожара 1547 года. А о судьбв людей съ новыми понатіви можно судить по примъру Шенна и Хворостинина (§§ 145. 151). последняго навазали, именно вавъ "самомнителя", вопри "высовочміемъ вознесся".

Старина особенно ненавидела все иностранное, чтв. то здесь-то врагь, съ которымъ ей не стянуть (\$ 168). Тур толиа, поддерживаемая церковниками и боярами (8\$ 130, 140) ръзво проявляла свое "глупое высовомъріе" (§ 170). При Грозномъ духовенство добилось заврытія единственной шкал въ Москвъ, гдъ учились полатыни. Когда само правительств издало вкозмографін" (географіи), она кричала, что в бел вихъ понимаеть движение планеть, вбо "ангелы тварь (удіавь) водять". Нечего говорить про евреевь, которыхь вис не пускали въ себъ, тогда какъ въ Литев они были сравненвъ правахъ, съ шляхтой (§ 100). Но даже протестантъ и ытоливъ считались погаными и зловредными бусурманами. Пр Марину говорили: это - "латынской веры девка, дуторка, кывинва, еретица, безбожница; она сорокою обернулася в вм палать вонь выдетвла". Западные христіане должны бил перекрещиваться, переходя въ православіе. Жутко приходило иностранцамъ въ Москвъ, особенно врачамъ, которыхъ при равнивали въ волхвамъ. Свелети, анатомические препаратизоологические предметы считались чертовщиной. При Цвань III. двое леварей изъ немцевъ были убиты, вогда умерли изъ больные, а итальница Аристотеля держали, какъ въ илвач. ограбили и бросили его въ тюрьму, вогда онъ попросале домой. Иностранцевъ не пускали въ церковь. Ихъ всячен оскорблени въ Москвъ, несмотря на то, что они стали одваться порусски. Наконець, ихъ перевели за городъ, въ Намедкую Слободу, которая была истреблена въ "розруку".

Правительство принуждено было уступать этому жестокому духу нетериниости. Даже Лжедимитрій I стісняль католиковь, вопрени своему обіщавію (§ 136), такъ какъ ненависть къ латынів, внушенная русскимъ Византіей, поддерживалась вівовою борьбой съ Литвою и Польшей. Иностранныхъ пословъ, и однажды даже византійскаго патріарха (§ 131). держали какъ въ пліну. И царь наносиль торжественное оскорбленіе Европів, омывая руки послів пріема нівмецваго посла. А Стоглавь объявиль грізхомъ носить иновітрную одежду, брить бороду, подстригать усы, нюхать табакъ, ізсть колбасу и зайца. Выйздь за границу быль воспрещень до самаго конца періода. Сочивенія малороссійскихъ ученыхъ подвергались цензурів Филарета (§ 148); и она находила панизмъ во всемъ, что "не сходилось со старыми переводами", а именно, что приводилось. какъ приміры изъ світскихъ наукъ.

Старина поддерживалась пережитками родоваго быта. Въ политивъ ови слабъли замътно съ самаго начала нашей исторіи (§§ 11, 37, 85). Но въ нравахъ и понятіяхъ они коренились до самаго вонца древней Руси, въ виде первобытной силы родительской власти. По Домострою, "самъ, большій" — такой же "государь дома", какъ царь-государь всей земли. Онъ-божество. Власть его не опредвляется: остальной домъ существуеть только для него, какъ его придатокъ. Въ техъ книгахъ, откуда черпаль попъ Сильвестръ, онъ называется "ягуменомъ, апостоломъ дому своему", а въ Домостров — "стражемъ надъ домочадцами, сосудомъ избраннымъ". Родовое, отеческое (патріархальное) начало пронивало всюду. Ярче всего проявлялось оно въ положени женщины (§ 172). Но и у мужчины мысль о совершеннольтін (§ 103) еще не утвердилась: она служила лишь для государственных целей (§ 164). Цопрежнему передъ старшими всякій быль недорослемъ до могилы в нуждался, вакъ въ родительской опекв, такъ и въ отеческомъ наставленін. "Самъ" дёлаль съ сыномъ, что хотёль: онъ возлагаль на него раны до седыхъ волось, жениль его въ детскомъ возраств, отдаваль его подъ началь, до четырехъ разъ продаваль его въ холопство. У него самого не было иной чести, кром'в отеческой, ради которой онъ влаль спину подъ батоги: самое слово "честь" происходить отъ слова "отепъ, отчить, чтить"; а преданіе называлось "отчиной", вапоминая насл'ядственную землю.

По этому, домостроевскому, умоначертанію, а не по цисаннымъ законамъ, разверстывались всё жизненныя отношени, стровлея весь укладъ общества. Въ хозийственномъ быту редовое начало парствовало въ виде общины. Въ правственно жизни оно поддерживалось церковью, которан учила: "Госпов бо гордымъ противится, смиреннаго любить, а покорному благодать даеть. Всявь возноснися смирится, а смириниси вознесется. Ната латопись — ничто иное, какъ пояснение этого правида премарами. Въ политическомъ быту та же родительская опека г всеообщее послушаніе безь разсужденій. Туть все построего на строгомъ чиноначаліи. Какъ пригороды стояли на томъ, в чемъ положать" города, такъ вся земля ждала, что прикажеть общій отець съ Верху. Земскій соборь, также какь и боярсвая дума, были сборомъ семьи, которая откровению говории и ничего не ръшала, полагаясь на "самого". У важдаго русскаго въ отдельности ве было собственняго обличія, какъ ве было и фамили: все Иванъ, сынъ Петровить, или Петровить. И вогда у бояръ зародились фамилін, онъ по большей часть происходили не отъ м'естностей, какъ на Запад'в (С. И. § 177). а отъ предковъ (Семеновъ, Ивановъ). Всякій намекъ на личнут или общественную самостоятельность считался ересью или, во меньшей мірів, непростительнымь "умствованіемь, высокоумість, мудрованіемъ, гординей". Въ учительнихъ писаніяхъ говорьлось: "всемъ бедамъ мати-ипеніе; мненіе-второе паденіе Оно ведеть въ развитно отдёльнаго человева, а мичность все еще казалась грёхомъ и врамолой: всюду придерживались "одночества" (§ 155), воторое отвічало потребности въ государственномъ сплоченів.

Оть отеческой опеки, также какъ отъ "пошлины", некуда бым укрыться. Въ "Повъсти о Горъ-Злосчастій" описаны ужасиж плоды "ослушанья родительскаго" — порыва добра молодна. "жить какъ себъ любо": молодецъ погибаеть, какъ "гулящій", блудний сынъ, и спасается лишь въ монастыръ, смирившись. Разгуль воли, полный разрывъ съ домашнимъ гитядомъ, буйный переходъ оть покорности раба въ беззавътности богатыря или казава — вотъ единственный выходъ изъ ововъ родовыхъ пережитковъ. Но сколько ни "разбредался розно" русскій народъ, вы нимъ слёдовало Горе-Злосчастіє: онъ самъ налаживалъ, на новыхъ мъстахъ, старые устон быта.

§ 174. Новыя понятія и просвіщеніе. Мансимъ Грень. — Благодаря невіжеству и пережиткамъ всякихъ суевіврій (85 170.

173), умоначертаніе четвертаго періода — сумрачная нескладица. Нівть отчетанвых понятій: всюду неясность мысли, неспособность въ точнымъ опреділеніямъ. Рядомъ — боязнь обобщеній: везді примівры, образцы, да обычай — словомъ, "пошлина". У тогдашнихъ заковниковъ на каждомъ шагу перечисленія и обозначенія, по оня путаются между собой: н нівть безспорныхъ требованій власти, какъ нівть порядка въ самомъ государственномъ "строеніи", о которомъ больше всего заботнансь.

Новая живнь могла вознивнуть только съ новыми, болве соподчиненными, болве ясными и человъчными понитиями. Они и мерцають тамъ и сямъ. Съ отврытиемъ периода варождается небывая, севтская, интеллигенция (§ 114). Если это весьма тонкий слой надъ глубиной невъжества, какъ бывало вездъ въ началъ, вато въ немъ ясны отрадные задатки. При всей тяжести условий жизни, въ первыхъ новыхъ людяхъ Руси много одушевления и воли. Ихъ стремления прямо связаны съ несоврушимой силой просвъщения, пронинавшаго въ намъ отъ болве образованныхъ народовъ. "Воврождение" Запада коснулось и далекаго Востова. И если тамъ ему предшествовала подготовка, воторую называють "первымъ" Возрождениемъ (С. И. § 120), то у насъ она совершалась именто тогда. Наше первое Возрождение тъмъ болве свидътельствуетъ о силъ идеализма русскаго народа, что оно расцвъло въ злую пору, въ опричнину.

Какъ прежде, въ церковную пору, Русь была ученицей Византін, такъ теперь она поднала вліянію Запада, и прежде всего Италіи, гдё красовалось не "божественное" знапіе, павшее вибстё съ Константирополемъ и съ срединии візвами, а "человіческая" наука или гуманизмъ (С. Н. § 168). Это, "фряжское", вліяніе постепенно укріплялось, благодаря примымъ сношеніямъ, начиная съ "цареградской царевны", которая была не только посліднею представительницей византійства, но и воспитанницей Италіи. Впрочемъ, далекая Италія быстро уступила роль нашей наставницы нашимъ сосідямъ—полякамъ и німпамъ.

Канъ только, нь лице Софьи Палеологь, дучъ Возрожденія прорежаль мракъ Руси, тотчась "наша земли замещалася" не въ одномъ политическомъ отношеніи (§ 114). Немедленно началось великое дело перезыванія сведущихъ людей съ Запада (§ 168), а вслёдъ затёмъ и отправка русской молодежи къ самому источнику просвещенія: Грозный посылаль се еще въ Царьградъ и на Асонъ, а Годуновъ—уже на Западъ. И загорёлась

жажда знанія и разсужденія, которую уже пельзя было инчату уголить; а она вызвала умственное движеніе, котораго нико не остановить. Древняя Русь заговорила въ смущеніи: "земли наша свои обычай переставливаеть". И она співшила сберем старкну отъ порывовъ юности, собравъ ее въ свои Четы-Минен и Азбуковники, въ свой Домострой.

А все, что было молодо душой, эти неизбёжные въ каждот живомъ обществъ новые люди, передовиви, рвались въ свъту, въ нензвиданному, въ человичной жизни, какъ даровитые учения Въ кружев Максима Грена одинъ бояринъ предпочиталь туревпіе поряден московскимъ. Въ опричнину многіе жаловались в Мосевъ, что ни тебъ самому съвздить, ни дътей послать въ чукіе края. Тогда бъжало не меньше народу, чъмъ погибло отъ цалачей, - бежало, по словамъ Курбскаго, изъ "отечества неблагодарнаго", изъ "земли лютыхъ варваровъ", туда, далеко, въ западъ солица, "слышачи о вольностихъ и свободахъ". За этим нервыми выходцами не прекращался рядь людей, очарованить новою жизнью. Посланные Годуновымъ 14 юношей не возкратились, пристроившись за границей. Про поляковъ старичи говорили, покачивая головами: "одно лето побывають нашись ними на службъ-и у насъ на другое лъто не останется г половины дучшихъ людей; а бёдныхъ людей не останется н одинъ человевъ". Въ смуту, внязь Хооростинина (\$ 151 сошелся съ полявами, съ Лжединитріенъ І, - и въ его письмал "объявилясь многія непригожія и хульныя слова о правосляной въръ, св. угодинвахъ и о людяхъ московскаго государства Онъ сталъ говорить противъ воскресенія мертвыхъ, на Страстной вль мясо, на Пасху не явился на Верхъ, даже своим людямъ запретиль ходить въ первовь. Еще доносили о таких похвальбахъ отщепенца: "На Москвъ людей пътъ: все люг глуный, жить не съ въив. Московскіе люди сфить земля рожью, а живуть ложью. Государь-деспоть русскій". Хворостининъ собирался, наконецъ, уйти въ Польшу или въ Римь

Между тымь какь одни быжали, а другіе вздили за границу, остальные работали дома, подъ тымь же вліяніємъ и въ том же направленіи. При Ивань III и его сынь закипьло небивалое умственное движеніе. Ему способствоваль уже прямов примъръ протестантовь и католиковъ, появившихся на Руск при Василіи III подымалось пълое дьло о врачь цари, Николавнычний, который быль завзятымь папистомъ. Но больше всего броженіе сосредоточивалось вокругь ересей, которыя выступаль

теперь смеле и служили не обичнымъ церковнымъ споромъ, а отриданіемъ старичы вообще (\$\$ 115, 119). Во главъ нхъ стояло жидовство. Это-вторая крупная ересь на Руси, после стригольниковъ, съ которыми ее связывало общее вліяніе Запада (\$ 103, 114). Жидовство запесено изъ Кіева въ Новгородъ ученымъ евреемъ, Схаріей. Еретики, подобно лютеранамъ (Н. И. § 2), отвергали Троицу, святыхъ, нвоны, монашество и многіе обряды. Люди краснорачивие и ученые, хотя, вонечно, не пренебрегавшие астрологіями, они увлевали мислящихъ изъ православныхъ, въ особенности духовенство и бояръ, съ Патривъевими во главъ. Жидовство сплелось даже съ политивой и выдвинуло рядъ тавихъ врупныхъ борцовъ, какъ Геннадій и Іосифъ Санинъ, съ одной стороны, Нилъ Сорскій, его верный ученивъ, Вассіанъ Косой и Максимъ Гревъ-съ другой. Все это личности, озаренимя новымъ свътомъ, несмотря на печальныя увлеченія иныхъ изъ нихъ, въ ных борьбы. Глава предстателей старины, Геннадій, требоваль училищъ, чтобы хоть ставить поповъ-то грамотныхъ. На замѣчаніе, что наша земля не родить грамотвевь, онь восклицаль: "но въдь это - позоръ всей землъ! Неприступный отпельникъ православія, Нилъ Сорскій, быль пламеннымъ защитникомъ широкаго взгляда на церковь и образование и непримиримымъ врагомъ старины, воторую онъ изобличалъ не хуже любого еретика и не щада даже са вощунственныхъ обителей. Требун въ своемъ "Уставе о жительстве свитскомъ", чтобы все инови работали, онъ говорить: "вто не хочеть трудиться, тоть пусть и не всть".

Но важиве всёхъ для новыхъ понятій и для просвёщенія на Руси Максимъ Грекъ. И другь просвёщенія, Геннадій, и первый справщикъ рукописей, Нилъ Сорскій, и лучшіе начетчиви своего времени, Іосифъ Санинъ съ Вассіаномъ Косимъ, — все это еще цервовные двятели, даже подвижники. Геннадій, съ сюпмъ соратникомъ, Іосифомъ, прославились даже, вакъ творцы "осифлянства" (§ 115), этого церковнаго Домостроя. этого суроваго прибъжища православной старины, отвуда со скрежетомъ зубовнымъ толкали назадъ правительство, не знавшее сначала, на вакую ногу стать ему съ еретиками. Максимъ же Грекъ, это — само западное Возрожденіе пришло къ намъ учительствовать: съ него должно начинать исторію просвётительныхъ началъ на Руси. Подобно своему русскому преемвику, Ломоносову, работавшему въ пору нашего настоящаго Возрож-

жажда знанія и разсужденія, которую уже нельзя было ничемь утолить; а она вызвала умственное движеніе, котораго нижто не остановить. Древняя Русь заговорила въ смущеніи: "земля наша свои обычан переставливаеть". И она спешила сберечь старину отъ порывовъ юности, собравъ ее въ свои Четы-Минен и Азбуковники, въ свой Ломострой.

А все, что было молодо душой, эти неизбёжные вы каждомъ 🚤 живомъ обществъ новые люди, передовики, рвались къ свъту, къ 🚤 нензведанному, къ человечной жизни, какъ даровитие ученики. \_\_\_\_ Въ вружив Максима Грева одинъ боярянъ предпочиталъ турецвіе порядви мосновскимъ. Въ опричнину многіе жаловались на 🚐 Мосевъ, что ин тебъ самому събздить, ни дътей послать въ чужіе 🕿 края. Тогда бъжало не меньше народу, чъмъ погибло отъ цалачей, - бъжало, по словамъ Курбскаго, изъ "отечества неблагодарнаго", изъ "земля лютыхъ варваровъ", туда, далеко, на западъ солида, "слышачи о вольностяхъ и свободахъ". За этими первыми выходцами не прекращался рядь людей, очарованныхъ новою жизнью. Посланные Годуновымъ 14 юношей не возвратились, пристроившись за границей. Про полявовъ старичии говорили, покачивая головами: "одно лето побывають паши съ ними на службе-и у насъ на другое лето не остапется в половины лучшихъ людей; а бъдныхъ людей не останется на одинъ человъвъ". Въ смуту, внязь Хпоростининъ (\$ 151) сошелся съ поляками, съ Лжедимитріемъ І, - и въ его письмахъ объявились многія непригожія и хульныя слова о православной въръ, св. угодинахъ и о людяхъ московскаго государства. Онъ сталъ говорить противъ воскресенія мертвыхъ, на Страстней вль мясо, на Паску не явился на Верхъ, даже своимъ людямъ запретиль ходить въ церковь. Еще доносили о такихъ похвальбахъ отщепенца: "На Москвъ людей нъть: все людьглупый, жить не съ въмъ. Московскіе люди стоть землюрожью, а живуть ложью. Государь—десноть руссвій . Хворостининъ собирался, навонедъ, уйти въ Польшу или въ Римъ.

Между твиъ кавъ один бъжали, а другіе вздили за границу остальные работали дома, подъ твиъ же вліянісиъ и въ томъ же направленіи. При Иван'в III и его сын'в закнивло небы налос умственное движеніе. Ему способствональ уже прямог прим'връ протестантовъ и католиковъ, появившихся на Русн при Василіи III подымалось пѣлос дѣло о врач'в царя, Николав пъмчин'в, который былъ завзятымъ папистомъ. Но больше всего броженіе сосредоточивалось вокругъ срессві, которыя выступали

теперь смалае и служили не обычнымъ церковнымъ споромъ, а отрицаніемъ старины вообще (\$\$ 115, 119). Во главів ихъ стояло жибовство. Это-вторая крупная ересь на Руси, после стригольниковъ, съ воторыми ее связывало общее влінніе Запада (\$\$ 103, 114), Жидовство занесено изъ Кіева въ Новгородъ ученымъ евреемъ, Схаріей. Еретиви, подобно лютеранамъ (Н. И. § 2), отвергали Тронцу, святыхъ, иконы, монашество и многіе обрады. Люди праснорівчивые и ученые, хота, вонечно, не пренебрегавшіе астрологіями, они увлевали мыслащихъ изъ православныхъ, въ особенности духовенство и бояръ, съ Патривъевими во главъ. Жидовство сплелось даже съ политикой и выдвинуло рядъ такихъ крупныхъ борцовъ, вавъ Геннадій и Іосифъ Санинъ, съ одной стороны, Ниль Сорскій, его вірный ученика, Вассіана Косой и Максима Грекъ-съ другой. Все это личности, озаренимя новымъ свътомъ, несмотря на нечальныя увлеченія иныхъ изъ нихъ, въ ныху борьбы. Глава предстателей старины, Геннадій, требоваль учелищь, чтобы хоть ставить поповы то грамотныхъ. На замёчаніе, что наша земля не родить грамотвевь, онъ восклицаль: но вёдь это — позоръ всей землё!" Неприступный отнельвивъ православія, Нилъ Сорскій, быль пламеннымъ защитинвомъ широваго взгляда на церковь и образование и непримивленить врагомъ старины, которую онъ изобличаль не хуже **м**юбого еретика и не щада даже ся вощунственныхъ обителей. Пребуя въ своемъ "Уставь о жительствъ свитскомъ", чтобы всъ выови работали, онъ говоритъ: "кто не хочетъ трудиться, тоть пусть и не всть".

Но наживе всёхъ для новыхъ понятій и для просвёщенія вла Руси Максимъ Грекъ. И другъ просвёщенія, Геннадій, в первый справщивъ рукописей, Нилъ Сорскій, и лучшіе начетчиви своего времени, Іосифъ Санвиъ съ Вассіаномъ Косымъ, все это еще церковные дбатели, даже подвижники. Геннадій, съ своимъ соратникомъ, Іосифомъ, прославились двже, какъ творцы "осифлянства" (§ 115), этого церковнаго Домострои, этого суроваго прибъжнща православной старины, откуда со сврежетомъ зубовнымъ толкали назадъ правительство, не знавшее сначала, на какую ногу стать ему съ еретиками. Максимъ же Грекъ, это—само западное Возрожденіе пришло къ намъ учительствовать: съ него должно начинать исторію просв'єтительныхъ началъ на Руси. Подобно своему русскому прееминку, Ломоносову, работавшему въ пору нашего настоящаго Возрожденія, этоть иностранець, посвятивній всё свои силы Россій совмёщаль въ себё, при первомъ нашемъ Возрожденів, цёлый университеть и академію. Онъ расшевеливаль тяжелые уминеосной страны не одними своими сочиненіями, которыхъ набралось до полуторы сотив почти за 40 лёть, но также обаяніемъ своей благородной личности и своего дёльнаго искрепникослова. Онъ быль душой передовыхъ руссвихъ людей эпохи (\$ 119). которые гордились названіемъ его "учениковъ" призали ему честь, въ лицё такихъ пылкихъ, безкорыстныхъ сподвижнавовъ правды и свёта, какъ Вассіанъ Косой. Эта душа отразилась, въ слёдующемъ поколёніи, въ "язбранной думё" и въ Стоглавомъ соборф.

Знатовъ древнихъ и новнуъ язывовъ, петомецъ и поклонпикъ гуманистической Италін, Максимъ былъ такой же идеалисть, вакъ ея пророкъ, Савонарола, послужившій ему образпомъ (С. И. § 154). Живой, неугомонный и неугоминый южанивъ съ Аоона, онъ быль "разжичаемъ божественною ревностью" н, не стесняясь своимъ илохимъ русскимъ языкомъ, возстадъ противъ всахъ пережитковъ въ умахъ на Руси (§ 173), полняль бурю противы всяких вея "теминтелей". Словомы и перомы отзывался онъ на всв злобы дия, среди борьбы съ личными врагами, съ влеветой и вознями на Верху. Петерпимость въ двлв жидовства, пороки духовенства и перковныя имущества, ложь, ханжество и звъроподобіе мірянъ, "звъздодвижное волесо счастья" и апокрифы - все подвергалось нетерпъливому бичеванію этого честнаго и талантливаго грека. Въ то же время онъ распрываль глаза правительству. Онъ внушаль: "нельзя только менять заповеди; обычан же царскіе и земскіе переменять следуеть, какъ лучше государству". Въ "Слове о нестроеніяхъ и безчиніяхъ властителей" обличаются возни, распри, сребролюбіе, лихониство, роскошничанье, - словомъ, засиліе тъхъ. вому много было дано, но съ кого мало взыскивалось. А другою рукой Максимъ непосредственно свяль просвыщение, призванный пменно для того самимъ Василіемъ ПІ. Человъку. видъвшему Лоренца Медичи, Полиціана, Пика делла-Мирандолу, Ліонарда да Винчи, Альда (С. И. §§ 154, 169; Н. И. § 56), приходилось объяснять такую азбуку христівиства, какъ "М. О." на нвонахъ Богородицы: наши грамотви читали — "Миреа". На его долю выпало первому коснуться замічательнаго собранія греческих рукописей, валявшихся въ кинжемъ кингохранилищь, чтобы сдылать много новыхъ переводовъ. Онъ же здесь уже Максимъ Грекъ советоваль завести собственную типографію, прославляя печатине станки Венецін (С. И. § 166). То же внушаль Гровному Маварій. Царь и самъ поняль, что иначе новыя церкви, которыя онъ строиль во множествъ, останутся безъ внигъ, а растявнію рукописей не будеть конца. Онъ договориль типографщивовь въ Германіи; но ихъ не пустили. Тогда нашлись собственные первопечатники, ученики итальянцевъ. То были двое простыхъ людей, бевфамильцевъвосторженный любитель своего дела, дыявонъ Иванъ Оедоровъ, и его подручный, Петръ Тимонеевъ. Они стали работать въ особомъ домв, построенномъ на счеть царской казни: этотъ Печатный Лворъ-нынашняя синодальная типографія, на Нивольской улице въ Москве. Более двухъ поволений спуста посл'в первой книги, нацечатанной славянскою кирилицей (краковская Псалтырь 1491 г.), вышла первая русская внига-Апостоль 1564 года 1).

Умственное движение захватывало все болфе шировие вруги. Направление Нила, Вассіана и Максима проявлялось тамъ и симъ, въ виде "руганій" или пориданій старины вообще. Они связывались съ отпрысками жидовства, воторые прозябали, послв разгрема 1504 года (§ 115), въ Новгородъ, Псвовъ, да у "заволжских старцевь", вакъ называли монаховъ бълозерскихъ в вологодских обителей. Ихъ оживляли связи съ Литвой и Ливоніей, вуда пронивло тогда протестантство. Главаремъ движенія объявился боярскій сынъ изъ Москвы, Башкинь. Вчитавшись въ Евангеліе, онъ "что было вабаль, все изодраль" (отпустиль своихъ ходоновъ) и просиль поновъ "пользовать его душевно", разрешить его "недоуменные" вопросы. Попы донесли на него. Грозный "содрогнулся душою", твиъ болве, что за Башвина уже стояли одинъ епископъ и одинъ игуменъ. Онъ созваль перковный соборъ. Оказалось, что башкинцы признають голько разумъ и ученіе Христа, а Веткій Завыть и Житія Сватыхъ у вихъ-басни, монашество же и посты-ханжество; они хулять всёхъ православныхъ, и въ особенности духовенство, за веисполнение запов'ядей; они осуждають рабство и казни вообще, а жестовость оснолянь въ частности; они называють иконы идолами, а причастіе - простымъ хлібомъ и виномъ: они відять въ Ивмецкую Слободу и восхваляють ся въру. Башкинь отрекся отъ своихъ заблужденій и повинился въ сношеніяхъ съ "ла-

<sup>4) &</sup>quot;Аностояв" 1564 года—одно изы лучших в произведеній печатнаго некусства того времени. Его шрифть присняв и четокы; тиско гщателень—везло однажовь трачивский,—русская исторія. 2-е изданів.
29

странцамъ торговать съ нами, у него вырвалось напвися восклидание способнаго ученика: "Можно ди отгонять внозе цевъ отъ насъ! Божью дорогу, Океанъ-море, навъ можно пер 👛 вять, унять и затворить?" Однажды онъ сказаль англичания царь возразиль: "Я не русскій: предви мон были германцы (онъ вообразнять, что "бояре" значить "бавары"). Вообще Верх шель впереди на новомъ пути, встръчая прямое противоды ствіе въ толив и духовенствв. Онъ поневоль привлекаль инс странцевъ, давалъ льготы илъ гостамъ, въ особенности же ле сваль ихъ врачей (§ 168). Онъ заботился и о первыхъ сви нахъ просвещения, хоти видель въ науке только дитрость орудіе для удовлетворенія житейских нуждь. Такь, Стоглав хотелось устроять дерковныя училища, чтобы готовять гораз ныхъ" въ грамотв и пвин поповъ и дьябоновъ, взамвиъ старыхъ грамотвевъ, которыхъ Геннадій навывалъ "робитами глу пыми". Цари мечтали завести своихъ знатоковъ иностранных- 🚅 англичанъ, ивищевъ да греческихъ монаховъ. Верхъ ппательние же собираль не одив редвія жемчужины (\$ 158), но и книжны жала совровища. Его вингохранизище, знакомое Максиму Грект = 15 было переполнено принадлежавшими византійскимъ императ рамъ роскошными рукописиме, на тонкой харатью, въ золотих окладахъ. Тутъ встрвчались списки такихъ греческихъ и даждатинскихъ классиковъ, о которыхъ и въ Византін, и на Зава цвав знали только по ссылвань да понаслыштв 1).

Въ обществъ тавже развивалось стремленіе въ знанію. Вападному просвъщенію, особенно среди молодежи. За-граница" становилась чарующимъ словомъ, возбуждавшимъ сладкі в мечтанія. Курбскій знаваль на Руси многихъ юношей, такажи ментанія. Курбскій знаваль на Руси многихъ юношей, такажи писанія". Возникливыхъ къ науцъ, хотящихъ навывати писанія". Возникливана потребность въ чтенія, что митрополять Маварій возимълсивлую мысль собрать "всь вниги, въ руссвой вемль чтомым Тогда же типографщики въ Германіи собирались печатать славники книги, надъясь на хорошую прибыль въ Московіи.

<sup>1)</sup> Эти библютеки хранилась близь дворци, из двухь каменныхь сводчатых тайникахь. Она редко открывалась: при Грозномъ книги были покрыти густовымым. По всеми изместимъ, тайники были запалены землей, къ 18-из в., когденени ровь отъ Тайнициихъ вороть къ р. Неглинной. Еще не уграчена надежка-что тамъ найдутся такия сокроница клиссическаго прособщения, которыя послужать какъ бы третьинъ Воорождениемъ наукъ и пекусствь.

здесь уже Максимъ Гревъ советоваль завести собственную типографію, прославляя печатные станки Венецін (С. И. § 166). То же внушаль Грозному Макарій, Царь и самъ поняль, что пначе новыя первы, которыя онь строиль во множествы, останутся безъ внигъ, а раставнію рукописей не будеть конца. Онъ договориль тепографинковъ въ Германін; но ихъ не пустван. Тогда нашансь собственные первопечатники, ученики итальянцевъ. То были двое простыхъ дюдей, безфамильцевъвосторженный любитель своего дела, дьявонъ Иванъ Оедоровъ, и его подручный, Петръ Тимонеевъ. Они стали работать въ особомъ домв, построенномъ на счеть царской казны: этотъ Печатный Дворь-нынёшняя синодальная типографія, на Нивольской ухица въ Москва. Болае двухъ покольній спуста после первой вниги, напечатанной славянскою вирилицей (крамовская Исалтырь 1491 г.), вышла первая русская книга-Anocmoss 1564 rogs 1).

Умственное движение захватывало все болве инровие вруги. Направление Нила, Вассіана и Максима проявлялось тамъ в сямъ, въ видъ "руганів" или пориданів старины вообще. Они Связывались съ отпрысками жидовства, которые прозябали, послъ разгрома 1504 года (§ 115), въ Новгороде, Пскове, да у "ваволжених старцевь", вакъ называли монаховъ белозерсвихъ и вологодскихъ обителей. Ихъ оживляли связи съ Литвой и Ливоніей, куда провикло тогда протестантство. Главаремъ движенія объявнася боярскій сывъ наъ Москвы, Башкинь. Вчятавшись въ Евангеліе, онъ "что было кабаль, все изодраль" (отпустиль своихъ холоповъ) и просиль поповь "пользовать его душевно", разр'вшить его "недоум'внине" вопросы. Поны доы если на него. Грозный "содрогнулся душою", тамъ болве, что за Башвина уже стояли одинъ епископъ и одинъ игуменъ. Онъ созваль церковний соборь. Оказалось, что башкинцы признають только разумъ и ученіе Христа, а Ветхій Завёть и Житія Святыхъ у нихъ-басии, монашество же и посты-ханжество; они хулять всвив православныхъ, и въ особенности духовенство, за ненсполнение заповедей; они осуждають рабство и вазни вообще, а жестовость осифлинъ въ частности; они навывають нионы чдолами, а причастіе - простымъ хлебомъ и виномъ; они вадать въ Ивмецкую Слободу и восхваляють ея въру. Башкинъ отрекси от своихъ заблужденій и повинился въ сношеніяхъ съ да-

<sup>\*) &</sup>quot;Апостоль" 1564 года—одно изъ лучших в произведеній печатняго яскусства 1010 временя. Его мрифть красивь и четокь; тискь гщателень—везда одинаковь трамивский,—русская петорія. 2-е веданік. 29

чему поклонялся, помогвя вожделёніямъ старины и невѣжестветной толпы, хотя самъ стыдняся просвёщенныхъ людей: овъ отрацаль опричнину передъ лицомъ иностранцевъ. Ему сталь венавистенъ вружовъ новыхъ людей: безвременно погибла избравная дума, а съ нею исчезли преобразованія. Стремленіе в Западу выродилось въ войнолюбіе и дипломатическое коварство (\$ 128); а для подзанныхъ Грозный самъ "затворилъ Божь дорогу" на Западъ. Типографія на другой же годъ была согжена толной, науськанной переписчивами; а наши первоператники бъжвли, отъ обвиненій въ ереси, сначала въ Вильи. потомъ въ Острогъ и Львовъ, где издали много вингъ. Но мысли нельзя погасить, разъ она загоралась; просватительнам движенія нельзя остановать, разъ оно началось. Безъ типографін уже нельзя было обойтись. Она работала снова въ Моски. н даже въ Александровской Слободъ: при Грозномъ же навчатано несколько десятковь богослужебных вингъ. А Illyсвій усправ построить большой домь для типографіи и прибавить шрифту. И если это орудіе мысли служило еще старив зато сама мысль шла все дальше и смёлье. Ее разжигали гоненія, подобно тому, какъ опричнина расшевелила притязани боярства (\$ 162). Она совсемъ вышла изъ очарованнаго криг церкви и ударилась въ политику. Среди интеллигенціи пошел глукой ропоть; появились и открытыя заявленія противь транства, увънчанныя жестовими письмами Андрея Курбскал (\$ 125).

Превращение династии и избрание Годунова и Принскаго. въ особенности же смута, прямо связанная съ Западомъ через полявовъ, окончательно расшевелили умы. При царъ Василь даже чернь московская готова была хоть каждую неделю ст вить или "ссаживать" царей (§ 139); а у мыслящихъ долей слагались политические идеалы, напоминавние планы Курбскаго По словамъ вностранцевъ, Лжедимитрій I давалъ чувстновар руссинив, своль счастливь народь свободный". Бояре обвинял даже его, неограниченнаго записью, за то, что онъ спосыля съ Польшей безъ въдома московскихъ "сепаторей". Приказни писаля о земсенкъ "депутятахъ". Дьяви, вийстй съ боярами похваливали избирательную монархію въ Польшъ. Она толко вали, что явись и впрямь царевичь Димитрій — ему не бил даремъ, если "его на государство не похотятъ". Самъ властолюбедъ Шуйскій настанваль на томъ, что онъ избранъ диции всвкъ чиновъ". И всв заприметили его врестопелование все!



## KARTALITA KRICHILI

בו בו בי אונים בי

ΜΗΜΕ ΗΜΑΣΙ , ΠΙΕΙΛΤΕΊΜΕ ΗΜΊ ΨΙΙΡΙΙΛΗ ΜΑ ΗΙΨΛΟΥΑΤΗΙΑ - ΗΙ ΜΑΑΤΗ ΘΕΤΙΕΙΗΙΕ Ψίε , Έπι ελιίωμετε ΨΜΕΗΕ - ΜΕΙ ΕΨΑΠΗ έγει Ερτήλα εστε ειρόμ . Βείμε ΗΜΑΤΕ ΕΡΕ ετήτηες Αχιμα επείμα, η η επιμήδο επίχα μη δο θη μπείγει επίτωις, επημωίχο επίχα μη δο θη μπείγει επίτωις, επημωίχο επίχα μη δο θη μπείγει επίτωις, επημωίχο επίχα μη δο θη μπείγει επίτωις και με επημωίχο επίχα μη δο θη μπείνου επίτω και με επιμένου επίτω και με επιμένου επίτω και με επιμένου επίτω και με επιμένου επίτω και με επίτω επίτω

รางจีซีย์ ก็ธางศ์หซีย ที่จิ กลังชุน . นิคลธาฐแบบกับ

лись, на соблазнъ православнымъ, "треклятые органные гласи": тамъ и часы играли. У предвла древней Руси стоить пъща рядь врыненкь русскихь людей съ западнымъ складомъ- (160пинъ, Шеннъ, Хворостинкиъ, Морозовъ, самъ митрополиъ, отецъ царскій. Филареть зубриль латинскую грамматику, напсанную для него однивь иностранцемь русскими буквами. Орз виписиваль изъ-за граници не одинкъ кастеровикъ: Олеарф (§ 168) быль приглашень вы вачества постралома (астроном. географуса и землемъра". Наконецъ, перному Гоманову прнадлежить честь основанія (1633 г.) перваго настоящаго, европейскаго, училища, подъ названіемъ "патріаршаго" или греглатинскаго (§ 148). Хотя цвль училища была все еще релгіозная, но первими учителями въ немъ поневол в поставил нностранцевъ. А самое название его показываетъ, что этовлассическая гимназія, т.-е. гуманизмъ, который составил тогда душу свътскаго образованія на Западъ (С. И. § 166.

При Михаиль была также возстановлена на прочимы в чалахъ типографія, погибшая въ смуту. И тотчасъ же свои выдвинулась безконечная борьба съ "растивніемъ" руковис После Мансима Грева дело исправления жимиз подниками вновь на Стоглавомъ соборъ, но заглохло, за недостатког умственныхъ силъ. Филаретъ поручилъ его Діонисію (§ 14! Но и теперь время еще не присикло для столь ученаго гри Противъ добрява, тронцкаго архимандрита, возстала старкъ въ лица дикаго инова Логина и неважественных в уставщим (§ 170). Логинъ аздёвался вообще надъ "хитростью граивтическою" и "философствомъ внижнымъ", а Діонисія объемъ еретикомъ за выпущенное въ одномъ переводъ лишнее сле "огонь". За доносчива стала царица-мать; толив внушили, т справщикъ хочетъ "огонь въ мірів вывести". И незлобить ученаго заковали въ цепи. Его били, оплевывали, выкурныл. а народъ выходилъ на него съ дрекольемъ, закидываль м гразью и вамнями. Впрочемъ, правда взяла свое хоть на то бинь: восточные јерархи признали исправленія Діонисія върния

Старина такъ же ожесточенно боролась за свое существение въ типографскомъ дъдъ. Не один переписчиви алоунивлян противъ творенія Гуттевберга, какъ первые извозчивность недовърна въ дълу, которое увъковъчнвало ощибки сприщиковъ, но больше отъ косности, по привычкъ и изъ уважена въ предкамъ. "Книга" попрежнему значила рукопись. Дъ

земль, съ объщаниемъ инчего не дълать безъ ся собора,-" чего исвоии въковъ въ московскомъ государствъ не важивалось". Шуйскій вричаль, вогда пришли ссаживать его, что этого нельзя сувлять "безъ большихъ бояръ и совъта всей вемли". О глолчение Пожарскаго старалось окружить себя соборомъ: въ его грамотахъ поминались "указы, приговоры, совъть всей земян". Даже въ станв Ляпунова двла рвшались "всею ратью", казаценив вругомв. Избравъ Миханда, соборъ остался при ю новъ монаркъ, чтобы поддержать его силою всей земли. Цослъ разных влановъ конституція (§ 163), можно пов'єрить, что право "обирать" царей не считалось прекращеннымъ съ этимъ выборонь. Самъ Филареть, бывшій бояринь, писаль изь плівна, вогда и не мечталь о двоевластін (ў 148), что возстановленіе самодержавія было бы гибелью отечества: чтобъ не видеть ея, Онъ готовъ быль умереть въ польской тюрьмв. Навонецъ, множество "сказаній" изъ смутнаго времени представляеть небывалое оживление русскихъ умовъ въ развыхъ слоихъ общества. Здвеь кипять страсти и борются разныя мивнія, отчасти прямо Связанныя съ ходомъ событій. Здесь доставалось и своимъ, и чужимь. Протопопъ Терентій выпустиль такую обличительную повысть противъ отечественнаго чревоугодія, что по всей Руси быль установлень 6-дневный пость. Сигизмундь польскій жадовался боярамъ насчеть того, что "писали" тогда у насъ о немъ.

Къ концу періода замічались предвістинни близнаго торжества повыхъ понятій и просв'єщенія. При Михана подняжались всв нити образованности, брошенныя въ печальную пору, и въ нимъ прибавлялись новыя. Иностранцы, которыми Годуновъ и Лжедимитрій I дорожили даже больше, чвиъ Грозный (\$\$ 130, 136), засёли уже плотнымы слоемы вы столицё. Пенецвая Слобода (§ 168), съ ел вирвами, съ ел собственвыми праважа и обычаями, была настоящимъ угольомъ Гермавів. Русскіе высшаго вруга не только не чуждались ся, но любили посвщать ее отврыто и даже стыдились собственнаго прошлаго: въ своихъ частныхъ родословцахъ они стали выволить свои роды изъ-за границы (§ 163). Наши послы глубже знакомились съ Западомъ, входили во вкусъ его, присылали вобопытныя сведенія, привознан съ собой много внигь и позекныхъ вещей. Повлоннивъ иностранцевъ, Морозовъ, былъ идькой паревичей и даже нашиль имъ немецкихъ платьевъ. На Верху, гдв съ Годунова появились влавикорды, раздаваи у бояръ— лебяжьнин; были и карандаши. Бумагу полосови на "столбцы", воторые подкленвались по написанін: у пили всегда красовалась на столё "клеельница", подлё чернильни и песочницы. Употреблялись также "спица" или грифель, кноги на золотой цёпочкё, и "книжки", иногда пергаментныя, а боли "каменныя" (аспидныя), у богачей— въ дорогихъ оправать.

§ 176. Новыя черты письменности. Публицистика.—Новы понятія в просв'ятительныя начала естественно отразвлись в

Lo pe Topo po mono pous et m ( AND) χωνων ma pues a ( ipro o mo po in o mo p

Скоронись 1610 года.

въ московской письменности. Она замътно развилась, оботи лась новыми чертами, сбрасывала съ себя исконный отпечако косности, однообразія и ученичества. Время было живое, применое: чувствовалось, что Русь снимается съ многовъющи основъ и готова двинуться въ новый путь. Занадныя вліяни смута заставляли оглядъться, задуматься и заспорить. Сте становилось такою потребностью общества. что понадобило быстрота нечатнаго станка. Оно норовило всюду выбшили Оно и поучало толпу, и указывало властямъ; оно и уязвляло см

писателей даже сильно развивалось въ концу періода: среди исцовъ и владъльцевъ кингъ неръдво встръчались посадскіе крестьяне. Иностранцы даже при Петръ I дивились такому рилежанію русскихъ въ списываніи, "какого иётъ, кажется, ни у цвого народа". Потребность въ чтеніи росла быстро. По церквамъ альшихъ городовъ скоплялось до 2.000 рукописей, которыя образлись между обывателями; въ крупныхъ монастыряхъ вознивла дажность книгохранителя. Рукописи уже продавались на торживахъ; и долго харатьями (§ 65) овленвали типографскіе столы Печатномъ Дворъ въ Москвъ. Оттого подліт типографщиковъ азмножались "борзонисцы", и настало царство безобравной соромиси (§ 104) — перавборчивыхъ, своенравныхъ, сливающихся другь съ другомъ каракуль, съ вучей вначковъ и росчеровъ 1). Борзописцы выводили ихъ гусиными перьями, на Верху

<sup>1)</sup> По ныпашнему, скоролись-нисьмо, устань и подучетань-печать Первая текли иль последней: это-постепенное и медленное упрощение, для обихода, стажа начертвий, которыя уподоблязись рисунку и "виподились" тихонько. Связь муустава съ устаномъ очевидва при сличения нашихъ рисупковъ на страницавъ 😭 и 432; а начальная скоронись 15-го и 16-го вековь прямо примыкаеть из вичествру. Въ 17-из въкъ она начинаетъ повидать видъ печати, превращается въ ветолщее письмо, и чень дальше, темъ скорбе. Скоронись 18-го мен представеть лишь развите начертаній 17-го віка, доходящее до полнаго произвола и рати до уродиности и непонятности. Затемь пачинается, подъ ванинемъ школь естописавін, виработна испаго и красиваго почерка. Она и теперь далека оть першенства, до котораго дошла на Запада, гда прежде также царствовали кавили вибого письма. Тамъ отчетанний и инициий почеркъ, свидательствующій в уважения нь себь и нь другимь, служить такимь же признакомь благовосомакости, какъ уминье хорошо держать себя въ обществи: у насъ же еще недавно возножный почеркь считался чуть-ие не прихнаконь генцальности писателя и мовитости крупнаго тинованка.

Чтобм видать, кака быстро в любовытно скоровись препращилась, вз 17-мз жь, изъ печатнаго вадь въ почеркъ, предлагаемъ два образца, воторые требують басиения, кака сноето рода јероглифи. 1) Отринокъ изъ челобитной 1610 г. чвыстел така: "Царю государо і великому мизаю владиславу жегимовтовичю всев усил бъеть челом и марещает колоп твой нашию зубалої старог борисовского юра на назара на блудова в том что дала государь за нег царкца шуйская дъку об приданку старог своево двора а дала за нею твоей государеви калим лётых ва камчать да два лётинна чафтаных один червчат широкая тафта в другой клить да шубку накладную сейтло зелену".—2) Отринокъ изъ челобитной 1643 г. несить: "Се из семен јевнов стрелецкого приказу подласћ да из герасим василевъмъ веригни горобчении да из богдам оедоров смиъ коротневъ повтородецъ да из рогай маркелов смиъ едианов да из ломятна обмин смиъ позаревъ ружание да из гргбй маркелов смиъ рукин гаможенного приказу пристал да из торас васильевъмъ сабанчъен да из максим тимоффек сынъ дымоя таможенного приказу все мы ристани за из максим тимоффек сынъ дымоя таможенного приказу все мы ристани за из максим тимоффек сынъ дымоя таможенного приказу все мы ристани за из максим тимоффек сынъ дымоя таможенного приказу все мы ристани за из максим тимоффек сынъ мансуров московской дворение".

и у бояръ—лебяжьний; были и карандащи. Бумагу полосовали на "столбцы", которые подкленвались по написаніи: у писаки всегда красовалась на столь "клеельница", подль чернильницы и песочницы. Употреблялись также "спица" или грифель, вногда на золотой цібпочків, и "книжки", иногда пергаментныя, а больше "каменныя" (аспедныя), у богачей—въ дорогихъ оправахъ.

§ 176. Новыя черты письменности. Публицистина.—Новыя понятія и просв'ятительныя начала естественно отравились в

Lo pe Topo pe home our es expan as λ y good Brown of copy and a super as page of a more graph as λ y good Brown of Boro Bood a good and a super as λ y good Brown of Boro Bood a good as a super as λ y good Brown of Boro Bood a good as a super a good and a super a good a good

Скоропись 1610 года.

въ московской письменности. Она замътно развилась, обогатилась новыми чертами, сбрасывала съ себя исконный отпечатокъвосности, однообразія и ученичества. Время было живое, тревожное: чувствовалось, что Русь снимается съ многовъкопыхъосновъ и готова двинуться въ новый путь. Западния вліянія и смута заставляли оглядіться, задуматься и заспорить. Слово становилось такою потребностью общества, что понадобилась быстрота печатнаго станка. Оно норовило всюду вмізнаться. Оно и поучало толиу, и указывало властямь; оно и уязвляло самолюбіе, и превращалось въ народный судь. Какой-нюудь попъвдовецъ, слыша огульное осужденіе правовъ себів подобныхъ, защищался уже не доносами или самоуправствомъ, а "Написаніемъ вдоваго попа". Словомъ, вознивло умственное доиженіе (\$\$ 114, 174), которое тотчасъ же отразилось въ письменности своими обычными чертами.



Скоролись 1643 года.

Въ такія, переходныя, времена мыслящіе люди стараются огладіться, подвести итоги прожитому, сравнивать его съ надвичающейся новизной. Отсюда осеоблемлющій (энциклопедическій). Общественный (публицистическій) и поинственный (полемическій) характеръ главныхъ произведеній письменности. Такъбыло въ эпохи Цицерона (Д. И. § 250), Эразма (С. И. § 171) в Вольтера. Русскому человіть четраго періода эти черты призвчествовали тімъ боліте, что на Руси возникло тогда, подлів москвы, новое средоточіє письменности—Кієвъ. И воть, потом-

цасть осифлянь за жестовость, оправдываеть башвинцевь. Оп пишеть царю слезами, предстательствуя за жертвы опрячини "Избіенные тобою просять, стоя у престола Господна, оттрнія на тебя. Пославіе сіе, измоченное слезами, я повело к гробъ съ собой положити, грядуще съ тобою на судъ Госиц моего". Грозный же--начетчивъ-самоччка, который возрых п душномъ теремв на Верху, знадъ только церковно-славания вниги да нъсколько лътописей. Онъ на все смотръль вовзантійски, словно отшельникъ: отсюда у этого падшаго праственно человъва замя уворняны русскимъ за распущеннось воторыми наполнены и "Рвчи и Вопросы" Стоглавому соборт в "Посланіе въ Кирило-Білозерскій монастырь". У топо оприченны хододная, "кусательная" насмінка, съ притворант самоуничиженіемъ Иванца Васильева (§ 170), и грязная шунг вость въ духъ Данінда Заточника (\$ 67). Его вдохновенить бил ярость больного властелина. Онъ стыдить Курбскаго поведенев его посланца, замученнаго опричниками, досадуя, что гость динь успользнуль отъ ихъ истязаній. Взявъ Вольмарь, го сначала укрывался Курбскій, Грозный самъ возобновиль верписку, чтобы похвастать, что и безь нихъ, умнивовъ. . жи коня нашего ноги были". При этомъ, въ увлечения яростил победой, онъ самъ себя наобличаеть во лжи и въ личной мест онъ пишеть, будто Курбскій попраль христіанскую віст. бояре довели его до убіенія сыпа и истребили Анасиси (§ 125), что и вызвало "Кроновы жертвы", Самая річ Грознаго нескладна, порывиста, испещрена утомительния выдержвами изъ Св. Писанія и літописей: Курбскій удамач вакъ можно посыдать въ чужую, образованную страну па-"ширововищательное и многошумящее писаніе"! Царь любіл и говорить столь же широко, вакъ "словесной премудрости реторь"; но тольво тамъ, гдв молчали: съ Цоссевиномъ (\$ 1. онъ не решился препираться. Но есть страсть, колкость. ш ходчивость въ придиреахъ, — словомъ, своеобразная сам в его старо-русской рачи, пересыпанной маткими народнии оборотами.

Новое направление не исчерпывается сочинениями Курбских Встрівчаются еще такія произведенія, какъ Вестьда валаших чудотворщем одного новгородскаго внижника, которая блешет яснимъ, теплимъ и самобитнимъ слогомъ глубоваго отчилюбца. Здівсь подчеркивается и развивается мысль Курб о вемскомъ правленіи. Подлів царя долженъ стоять вселено

состояла влая пора (§ 126). Гровный ударился въ старину: Макарій, Сильвестръ и другіе церковники помогали ему въ поженикв; сынъ Иванъ передвляль одно жите. Онъ возненавильль родную страну и, покинувь ее, сталь тервать ее изь своей опричины. Курбскій же тосковаль по "Святорусской землів", уб вкавъ отъ безполезныхъ мученій. Онъ попрежнему видёль виновника зла прежде всего въ духовенствв, ябо оно "больше вь болгарскихъ басияхъ яли, лучше, въ бабъяхъ бредияхъ упражниется", а "не обличаеть злости, луканства и лютости дарей и внязей", окружающихъ себя темнителями, которые "угождають ласкательными слухами". Онь, какъ всегда, требоваль исправлять переводы да надавать самихъ отцовъ церкви, а не толкованія на нихъ. Ключемъ въ просвіщенію были, въ его глазахъ, "философскія некусства", т.-е. гуманизмъ или Сватская наука, за которою должно вздить въ далекіе краи: онь позорить Грознаго за то, что тоть затвориль царство русское, аки въ адовъ твердынъ".

Еще разительные несходство вы политическихы идеалахы противниковы. Грозный взиралы на свою власть, какы на бомественное преданіе, порой даже какы на тяжкій долгы: оны горщился переды поляками тымы, что на Руси государи "по Божьему изволенію", а не "по многомятежному человіческому хотінію". Вы отвіть на мийніе Курбскаго, что оны "растліны умомы", царыне нашелся сказать инчего, кромі: "Я котіль владіть вами, а вы не хотіль быть поды моею властью, за что и заслуживали мою опалы: кто же растлінны— вы или я?" Оны требовалы повиновенія во всякомы случай: "Господы повелісь не противнться влу". А Курбскій писалы: "Дары духа дается не по богатству вийшнему и не по силі царства, но по правости душевной. Царь, аще дарованій оты Бога не получиль, должень искати совіта", и "не токмо у совітниковы" (бояры), но и у "всенародныхы человісь".

Въ длиномъ рядъ политическихъ и религіозныхъ сочинешій Курбскаго, въ его краткой и стройной річи, толькоиспещренной полонизмами и латинизмами, виденъ разностороншій ученикъ Максима Грека, 20 літъ прожившій въ Литві, гді онъ искусился "не только въ грамматическихъ и риторскихъ, но и въ діалектическихъ и философскихъ ученіяхъ". Терпимостью и гуманизмомъ вість отъ всіхъ его жизненныхъ возвріній. Въ пылу борьбы за русскую народность и православіе, онъ восхваляеть католиковъ за ихъ образованность, поридателей христіансвихъ, поноровинновъ бесерменскихъ". А когла дъло вончилось, веливан княгиня Софья "вернулась изъ бъговъ: она бъгала отъ татаръ на Бълоозеро, и съ боярынями, а ве гонимъя нивъмъ; и по которымъ странамъ она ходила, тамъ стало пуще татаръ отъ боярсвихъ холоповъ, отъ христіансвихъ вровопивцовъ". Во время опричины находились лътописци, которые какъ бы вторили Курбсвому. Въ смуту вознивло особенно много разногласій, какъ видно изъ большого запаса лѣтописей и сказаній. Это разнообразіе взглядовъ показываетъ, че еще сохранялись частныя, мъстныя лѣтописи, среди которитъ видъляется Софійскій Временникъ (до 1534 г.), — сборнитъ найденный въ новгородской Софій.

Но вообще продолжалось то паденіе областного літописани, которое началось въ прошломъ періоді (§ 105). Подконець ово прозябало только въ Новгородв и Исковв, подъ надзоромъ вазначаемых царями владыкь, пока не замерло на отрывочниг записяхь и житіяхь святихь. Летописное дело окончатель сосредоточивалась въ Мосавъ. Здёсь, съ Ивана III, завелся в архись или собрание государственныхъ бумагъ изъ развить ведомствъ - грамоты, ярдыен, челобитья, судные списки, служебные наряды, мъстичческія дела, списки ямовъ, а также чертежн городовъ и увядовъ, летописи и статейные списы нан посольскіе отчеты, куда наши дипломаты старательно мносили все виденное и слышанное. Этоть богатый запась иточнивовъ исторія быль разложень по дарямь съ вменам привазныхъ дьяковъ и хранился въ "казив", вы вств съ царсвою рухлядью (§ 151). Но онъ по большей части погибълм потомства, а современники мало пользовались емъ. У нихъ латопись пріобрела значеніе правительственнаго орудія. Царске дьяви делали выборви изъ старыхъ летописцевъ, хронографовь, свазаній, даже изъ жетій святыхъ, полагая въ основу начальную "повъсть" (§ 68); затъмъ они продолжали, все о Моски. по вудреватымъ запискамъ, которыя выдавались имъ съ Вергу. Таковы "Царственная Книга" (объ Ивана IV), витіеватан зерновая "Рукопись Филарета" о смуть и "Никоновскій списокь" (до 1630 г.). На эти летописи ссыдались государи и бояре в своихъ земельныхъ и мъстическихъ спорахъ, тъмъ болье, че онв составлялись отчасти по разряднымъ вингамъ.

Важеве были статейные списки, которые съ каждымъ парствованіемъ становились дельнёе и любопытиве. При Михаилё изъ нихъ стали делать выборки, съ присоединеніемъ извёсти изъ голландскихъ газеть: такъ возникли Куранты -- перван газета на Руси. Впрочемъ, они составлялись въ Посольскомъ приказъ для одного Верха и хранились въ строгой тайна. Куранты и статейные списки-уже не русская, а всеобщая исторія. Вкусъ въ ней вообще развивался по мере расширенія сношеній съ Западомъ. Въ обществе онъ удовлетворался пронографомъ, воторый такъ полюбился, что мы имжемъ до 150 его списковъ, въ разныхъ изводахъ; и они переходить даже въ 18-й въкъ. Онъ чвиъ дальше, твиъ больше не походиль на свое жалкое начало (§ 105). Въ переводнымъ присоединился русскій хронографъсборъ примывающихъ въ Палев (\$ 67) разныхъ известій изъвизантійскихъ и нашихъ літописей, изъ повівстей, апокрифовъ, житій святых; все это отъ сотворенія міра, которое еще лежало въ основанін нашего л'втосчисленія. Къ концу періода хронографъ добавляль всеобщую исторію датинскими и польскими літописями и восмографіями. Но расширялся и русскій отділь, причемъ въ наложения смуты савозять уже черты историческаго сочиненія.

Началась и настоящая исторія или самостоятельная обработва историческихъ извёстій. Прямымъ переходомъ въ ней служить "Степенная Кинга". Это — общирный лізтописный сборникъ, начатый еще въ протиомъ періодъ, но окончевный матрополитомъ Макаріемъ, который вставиль въ него многое изъ житій святыхъ. Степенная Книга представляеть собой витіеватую отделку и подборъ известій, съ целью прославленія православія и русскихъ государей. Здісь наша исторія распредівлена по 17-ти "степенамъ", т. е. по государямъ, въ нисходящей линін, отъ Владиміра св. до Ивана IV. Тогда же вознивла первая попытва исторической монографін, или описанія отдільнаго событія, въ вид'в "Исторіи Казанскаго Царства" одного пона, воторый долго быль въ плену у татаръ. Наконецъ, появился на Руси первый настоящій историвъ, въ лиців Андрея Курбсваго. Онъ написалъ "Исторію флорентійскаго собора", направлениую противъ папистовъ, и "Исторію виязя веливаго мосвовскаго". Последнее произведение, описывающее, въ 9 главахъ, жизнь Грознаго до 1578 г., замъчательно. По свъденіямъ, это - драгоценный источнивъ для исторін Грознаго, а по ихъ обработвъ, это - умный, живой и талантливый прагматизмъ (Д. Н. § 172), который ставить сочинителя въ рядъ лучшихъ историвовъ своего времени. Мыслъ сочинения определяется его цілью: Курбскій хотіль разоблачить прездыхь и дувавыхъ

людей нагубныя и свверныя дела", а тавже ответить на вопросы летовцевъ насчетъ роковой перемины въ Грозномъ. Эт перемена объясняется сменой "избранной думы" влеветниками, "ласкателями, подоб'вдами и трапсаными товарищами". Но оба сочиненія Курбскаго не могуть быть поставлены въ разрядь строго-научныхъ произведеній: они страдають тенденци! нли предваятою мыслыю. Въ особенности сочинитель не воп писать вполив сповойно о событияхь, въ воторыхъ онъ сахъ участвоваль: Пушкинь назваль его исторію Грознаго "ослобленною автописью". Но это скорве менуары или записки современника. Въ концв періода начинаеть распространяться этт родъ историческихъ сочиненій, который уже давно дошель в Западъ до совершенства (С. И. § 174). Первымъ намекомъ и него служать краткія "Памяти" Алексвя Адашева и безсолержательныя, витіеватыя ваписки кн. Шаховскаго, который упракнялся также въ виршахъ, канонахъ и т. под.

Чертами записокъ отличается в множество сказаный о мтежать нан о розрухв, составленных при Миханав людых. близвими въ событілив. Здёсь уже не погодныя замётки сирой летописи, а попытви разсуждать, высказывать свои чувти. даже обрисовывать янчности двятелей. Это — цвлая публикстика (§ 176), далекая отъ эпическаго однообразія и умстветной плоскости прежинкъ летописей. Но она еще въ младене свомъ состоянів. Подобно житіямъ (§ 104), свазанія о митежан дають весьма мало, при всей ихъ многочисленности. Смута вображается въ нихъ вообще карой небесной за общіе гріш хотя и прибавляются разныя свътскія причины. Кто чернич. кто превозносить Годунова; но у всехъ это-врупная личност. а Шуйскій-ничтожество. Къ героямъ розрухи также отпосила различно: вто за "князей" Пожарскаго и Трубецкаго, ко з "мужика" Кузьму. Но всв они очерчены одинавово блене Вообще сказанія страдають разнорівчивостью, пустотой, ратораческимъ многословіемъ. Таково и главное изъ нихъ. "Объ осалі Тронцво-Сергіева монастыря и о мятежахъ" Палицына (\$ 141)произведение витиватое, неясное, недостовърное, направление протявь преграшеній Годунова. Отгого смутное время-смум в въ нашемъ бытописаніи. Въ одномъ только согласны всё стазанія и л'втоинси-въ любви въ Скопниу да въ ненависти съ Лжедимитрію I и особенно въ "Маринків", которые представлялись высокомфрію невфжав воплощеніем колловства и невъ голландскихъ газеть: такъ возникли Куранты-первая газета в Руси. Впрочемъ, они составлялясь въ Посольскомъ привазъ ил одного Верха и хранились въ строгой тайнъ. Куранты и катейные списки-уже не русская, а всеобщая исторія. Вкусъ ь ней вообще развивался по жере расширенія сношеній съ пивдомъ. Въ обществъ онъ удовлетворялся хронографомъ, котоый такъ полюбился, что им нивемъ до 150 его списковъ, въ азныхъ изводахъ; и они переходять даже въ 18-й въкъ. Онъ Гвиъ дальше, твиъ больше не походиль на свое жалкое начало В 105). Въ переводнивъ присоединия русскій хронографъ рборъ примывающихъ въ Палев (§ 67) разныхъ известій изъ визан-Тійскихъ и нашихъ летописей, изъ повестей, апокрифовъ, житій вытыкъ; все это отъ сотворенія міра, которое еще лежало въ основании нашего летосчисления. Къ концу періода хронографъ робавляль всеобщую исторію латинскими и польскими літописани в космографіями. Но расширался и русскій отділь, причемъ въ изложенін смуты сквозять уже черты историческаго сочиненія.

Началась и настоящая исторія или самостоятельная обработка исторических изв'ястій. Прямымъ переходомъ въ ней служить "Степенная Книга". Это-общирный латописный сборникъ, начатий еще въ пропіломъ періодів, но овонченний митронодитомъ Макаріемъ, который вставняв въ него многое изъ витій свитыкъ. Степенная Книга представляеть собой витіеватую отдёлку и подборъ извёстій, съ цёлью прославленія православія и русских государей. Здёсь наша исторія распредёвена по 17-ти "степенямъ", т. е. по государямъ, въ нисходяцей линіи, отъ Владиміра св. до Ивана IV. Тогда же вознивла тервая попытка исторической монографіи, или описанія отдільнаго событія, въ вид'я "Исторін Казавскаго Царства" одного кона, который долго быль въ плену у татаръ. Наконецъ, поведся на Руси первый настоящій историва, ва лица Андрея Курбскаго. Онъ написаль "Исторію флорентійскаго собора", заправленную противъ папистовъ, и "Исторію внязя великато московскаго". Последнее произведение, описывающее, въ 9 главахъ, живнь Гровнаго до 1578 г., зам'вчательно. По св'вденіеть, это - драгодыный источниет для исторів Грознаго, а по ихъ обработив, это - умена, живой и талантливый прагматезмъ (Д. И. § 172), который ставить сочинителя въ рядъ лучшихъ историвовъ своего времени. Мысль сочинения опредвляется его цёлью: Курбскій котёль разоблачить презлыхь и лукавыхь

людей пагубныя и скверныя двла", а также ответить на вопросы литовцевъ насчетъ роковой перемъны въ Грозномъ. Эта перемвна объясняется смвной "избранной думи" клеветниками, "ласкателями, подобъдами и трапезными товарищами". Но оба сочиненія Курбскаго не могуть быть поставлены въ разрядъ строго-научныхъ произведеній: они страдвють тенденцей нин предвзятою мислыю. Въ особенности сочинитель не моги писать вполит спокойно о событіяхь, въ которыхь онь сань участвоваль: Пушвинь назваль его исторію Грознаго дозобденною автописью". Но это скорве мемуары или записки современника. Въ концъ періода начинаеть распространяться этоть родъ историческихъ сочиненій, который уже давно дошель ва Западв до совершенства (С. И. § 174). Первымъ намекомъ на него служать враткія "Памяти" Алексія Адашева и безсолержательныя, витіеватыя записки ки. Шаховсваго, который упражнылся также въ виршахъ, канонахъ и т. под.

Чертами записовъ отличается и множество сказаній о мамежах или о розрухв, составленных при Михаилв людыв. банзвини въ событіямъ. Здёсь уже не ногодныя зам'ятви стьрей летописи, а попытки разсуждать, высвазывать свои чужты, даже обрисовывать личности деятелей. Это — целая публяцьстика (§ 176), далекая отъ эпическаго однообразія и уиственной плоскости прежнихъ летописей. Но она еще въ младенче скомъ состоянін. Подобно житіямъ (§ 104), сказвнія о мятежахь дають весьма мало, при всей ихъ многочисленности. Смутв изображается въ нихъ вообще карой небесной за общіе грази. хотя и прибавляются разныя свётскія причины. Кто чернить, вто превозносить Годунова; но у всёхъ это-крупная зичность. а Піуйсвій-ничтожество. Къ героямъ розрухи также относата различно: вто за "внязей" Пожарскаго и Трубецкаго, вто " "мужика" Кузьму. Но вст они очерчены одинаково батано. Вообще сказанія страдають разнорівчивостью, пустотой, риторическимъ многословіемъ. Таково и главное изъ нихъ, "Объ освів Тронцко-Сергіева монастыря и о мятежахъ "Палицына (§ 1411произведение витиеватое, неясное, недостовърное, направление противъ прегръменій Годунова. Отгого смутное время-смуз и въ нашемъ бытописаніи. Въ одномъ только согласны всё свазанія и літописи—въ любви въ Скопину да въ ненависти въ .Імедимитрію I и особенно въ "Маринкв", которые представлялись высокомърію невъждъ воплощеніемъ колдовства и чись

Меркатора. Одновременно была исправлена перкая наша карта, "Большей Чертежъ земли русской" (§ 148), составленный еще при Оедорф; при ней быль изданъ текстъ — "Кинга Большой Чертежъ", важная по исчезнувшимъ съ тъхъ поръ именамъ мъстностей. Вслъдъ затъмъ явилось и пособіе для всеобщей географіи — карта Меркатора, подъ названіемъ "Чертежъ всего скъта земель".

По завазу царя Миханда была составлена первая наша амбука— Букварь славянскій, гдв граматическія правида пересынаны церковными изреченіями.

Наконець, возникъ цёлый новый отдёлъ письменности—
Вожои по жизни, которыхъ было множество в на Занадѣ,
и въ Византін. Это — тѣ же поучительныя "слова", которыя
иногда и назывались: "како жити христіаномъ". Они заключались въ выборкахъ изъ священныхъ книгъ, которыя составляли ходячія присловія въ устахъ церковниковъ. Лучшимъ обравчикомъ Вождей служитъ Домострой (§ 170),
тѣмъ болѣе важный, что онъ преподавалъ правила житейской мудрости не для иноковъ, а для свътскихъ лицъ.
Это — подборъ правилъ о върѣ и о "мірскомъ и домовномъ
строенія" изъ церковныхъ книгъ (особенно изъ Златоуста)
да изъ "Поученій отда къ смиу", которыхъ было много,
начиная съ произведенія Мономаха (§ 42). Статьи въ немъ о
женщинѣ напоминаютъ также старые сборники "о злыхъ женахъ", идущіе взъ Византіи. Изложеніе сухое и самое обыкно-

венное. "Домострой" имбеть значеніе, лишь какъ сборникь сведеній о домашнемъ быть высшаго слоя общества, да какъ зержало правовь и понятій того времени. Попъ Сильвестръ быль однимъ изъ самыхъ видныхъ представителей этого общества Впрочемъ, онъ только сократилъ полный "изводъ" Домостром, который постепенно сложился къ тому времени въ Новгородъ Собственно его перу принадлежитъ только 64-и глава — Наказаніе отъ отца къ сыну". И это — самая привлекательная часть Домострон: здёсь описана жизнь самого Сильвестра, носвященная д'яламъ милосердія.

§ 178. Поэзія.—Такъ, русскій народъ переходиль оть господства церковной прозы въ прозф светской. Но марооная ноля и въ четвертомъ періодів была свудна и блівдна. Она даже ослабёла противъ прежняго времени. Правда, тутъ многое уточено. Поэтическія стремленія, конечно, были въ русских зассахъ, вавъ и везде въ юности народовъ. Ктому же они был общимъ достояніемъ арійцевъ (§ 2): между народною позна Руси и Запада много общаго; у насъ встрвчаются наменя п германскій эпось точно также, кака ва этома эпоса есть черти Ильи Муромца. Но на Западъ поэтическое творчество расциы пышнее, какъ доказываетъ и мисологія. Притомъ оно упречилось тамъ, благодаря богатой книжной обработкв, которы уввичалась "Божественною Комедіей" Данта (С. И. § 124). П затемь оно уже стало тамъ предметомъ изучения, какъ пережитое міровозарѣніе. У насъ же ато настроеніе просуществовало до 18-го ввиа, а въ глубинв массъ не умерло до сил поръ. Но оно упалало дишь въ ничтожныхъ обрыванхъ устан поэзін-въ преданіяхъ літописей, нь древнихъ намекахъ пісень, въ обложкать былинь, въ духовныхъ стихахъ, да нь кучь тавихъ мелочей, вакъ повърья, примъты, загадви, пословици. волядки, заклинація и т. под. (§ 29). Оно проявлялось еще въ пристрастіи во всему чудесному, -- въ гадальнымъ внигавъ. въ аповрифамъ и житіямъ святыхъ. Народная повејя была убиз у насъ внижнивами, воторые, принадлежа въ цервви, пенавидвин ее, какъ язычество, какъ бъсовское навождение, и провлинали ее наравив съ потбхами скомороховъ. А на мъсто ел они вносили, для удовлетворенія народной потребности, ховстіанскую поэзію, въ вид'в житій и апокрифовъ.

Апокрыфз постепенно прониваль всюду, какъ духовная свазка, какъ церковная поэзія, привлекая сердца в отголосками первобытности, и м'ястными, народными оттынками. Онъ прогла-

дываеть и въ преданіи о крещеніи Владиміра, и въ Изборникъ Святослава (§ 67), и въ былинахъ, служащихъ иногда просто его передълкой. Иногда онъ прямо шель за сказку: таковы апокрифы о царъ Соломонъ, о Китоврасъ (центавръ), о Двънадцати Пятницахъ. Пятница—олицетвореніе постничества, сливающееся съ св. Параскевой, которую житіе называетъ "нареченою Пятницей", потому что такъ наименовали ее родители, постившіеся по пятницамъ. У насъ и теперь церкви во имя Параскевы называются "пятницкими"; и народъ говоритъ, что "св. Патница бываетъ на св. Прасковью".

Но явственные всего присутствие апокрыфа въ оуховных стидахь. Эта древивитая поэзія (\$ 29) обончательно сложилась теперь, въроятно, какъ и на Западъ, въ монастыряхъ, отвуда ее разносили въ народъ калики перехожіе. Она представляетъ сліяніе старых в формъ поэзін, народной пісни, съ церковным в содержаніемъ, исваженнымъ пережитвами язычества. Такъ, въ стихв о Егоріп Храбромъ святой победоносепь оказывается \_святоруссвимъ могучимъ богатыремъ". Въ стихв о Женв милосердой или Аллилусвой (онъ съ прицавами "аллилуія"), эта жена, чтобы спасти Христа отъ гоненій, взяла его на руки, а своего младенца бросила въ нечь, гдв онъ остался невредимъ. Было еще множество стиховъ-о Страшномъ Судв, Плачъ Адамовъ, Сонъ Богородицы, Воскресеніе и Вознесеніе Спасителя, Разговоръ царевича Іссафа съ пустыней, объ Іссиф'в Преврасномъ, о Варлаам'в н Іосафів и др. Каливи любили "піть Лазаря" да Алексів Божія челов'вка, видя вдісь собственную исторію. Стихи мало брали изъ русской живии - объ Александрв Невскомъ, о Миханав и Оедорв черниговскихъ, о Цетрв митрополитв, о Борись и Гавов и др. Одникь изъ самыхъ древиихъ и наиболве распространенныхъ стиховъ была "Голубинан Кинга", этотъ перль и вийсти загадва нашей народно-первовной поэкін. Этонсторія сотворенія міра но аповрифу (Бесьда трехъ святителей), который чудесно слился съ старбишими пережитками арійской космогонін, мерцавшими въ цамяти народа. Духовные стихи расиввались не только нашими Гомерами, слепыми старцами, но и семьями, хоромъ, особенно въ постъ, взаменъ светской ивсии.

Поэтическое творчество массъ не могло удовлетвориться свавочнымъ міромъ духовнаго стиха. Если народная пёсня давно перестала быть гимномъ божеству и воспёваніемъ богатырей, то теперь она темъ более старалась овладёть міромъ действивенное. "Домострой" имъетъ значеніе, лишь вакъ сборникъ сывреній о домашнемъ быть высшаго слоя общества, да какъ зе ревало нравовъ и понятій того времени. Попъ Сильвестрь быль однимъ изъ самыхъ видныхъ представителей этого общества. Впрочемъ, онъ только сократилъ полный "изводъ" Домострова воторый постепенно сложился къ тому времени въ Новгород собственно его перу принадлежитъ только 64-я глава — "Невазаніе отъ отца къ сыну". И это—самая привлекательна часть Домостроя: здёсь описана жизнь самого Сильвестра, посвященная дёламъ милосердія.

§ 178. Поэзія.—Тавъ, русскій народъ переходиль оть го Сподства первовной прозы въ прозв севтской. Но народная поле и и въ четвертомъ періодѣ была скудна и блідна. Она даже е ослабъла противъ прежняго времени. Правда, туть многое утр чено. Поэтическій стремленія, конечно, были въ русских в ма Ссахъ, вакъ и вездв въ юности народовъ. Ктому же они былти общимъ достояніемъ арійцевъ (§ 2): между народною повзі 🛹 Руси и Запада много общаго; у насъ встрвчаются намени жа германскій эпось точно также, кака ва этома эпосё есть черталы Ильи Муромда. Но на Западъ поэтическое творчество расцев до импиве, какъ доказываетъ и мнеологія. Притомъ оно упрочилось тамъ, благодаря богатой винжной обработкъ, котор жа увънчалась "Божественною Комедіей" Данта (С. И. § 124). И затвив оно уже стало тамъ предметомъ изученія, какъ первежитое міровозарвиїе. У насъ же это настроеніе просуществовало до 18-го въва, а въ глубинъ массъ не умерло до си 35 поръ. Но оно управло лишь ва нечтожных обрыввах в уста ов поэзін-въ преданіяхъ летописей, въ древнихъ памекахъ 📭 👍 сенъ, въ обложкахъ быльнъ, въ духовныхъ стихахъ, да въ ву такихъ мелочей, накъ повърья, примъты, загадви, пословит 1. волядки, заклинанія и т. под. (§ 29). Оно пронвлялось есте въ пристрастін во всему чудесному, - къ гадальнымъ вингам 5. ив апобрифамъ и житіямъ святихъ. Народиая поовія била уби у нась книжниками, которые, принадлежа къ церкви, ненав двли ее, какъ язычество, бакъ бъсовское навождение, и пр влинали ее наравив съ потвхами скомороховъ. А на мъсто 🥌 они вносили, для удовлетворенія народной потребности, хріз стіанскую поэзію, въ вид'в житій и апокрифовъ.

Апокрифъ постепенно проникалъ всюду, какъ духовная сказковань поэвія, привлекая сердца и отголосками первобытности, и м'ястными, народными оттінками. Онъ прогля

ндевломъ, въ укоръ царю, напоминая Саладина и врестоносцевъ (С. И. § 97). Сочнитель, восхваливъ православныхъ, восклицаетъ: "еслибы въ той истинной въръ христіанской да правда турецкая была, то съ руссвими людьми бесъдовали бы ангелы; въра на Руси добра в всъмъ полна, и врасота цервовная велика, а правды иътъ". Въ "Повъсти иъкоего боголюбиваго мужа" разсказывается о боголюбивомъ царъ, котораго испортилъ злой чародъй, вошедшій въ нему въ милость. Царь сталъ обижать неповинныхъ различными печалями. Онъ поваялся лишь послъ того, кавъ поднялись окрестные города и разорили его.

Съ начала періода понвляется и преданіе о Московскомъ царствъ, въ видъ "Сказанія о ведибихъ виязехъ владиміревихъ", которое вызвало не мало подражаній. Оно примываеть во жногимъ византійсеннь пов'єстамь, изв'єстнымъ, впрочемъ, и на Западъ, въ которыхъ описывается, какъ византійскій императорь получиль изъ Вавилона порфиру и вічець Навуходоносора (Л. И. § 45). Въ нашей передълкъ одинъ "русенниъ" доставиль въ Царьградъ изъ Вавилона "шапку Мовомаха" и бармы, которыя Константинъ Мономахъ подарилъ нашему Мономаху (§ 42), въ знакъ "вольнаго самодержавства великія Россіи". Значеніе этого вымышленнаго событія опредылать Макарій въ Степенной Книгв (§ 177): преводище славу гречесваго парства на россійсваго пара". А такъ какъ парей не было до Ивана IV, то явилась сказка о томъ, что Мономахъ завъщалъ передавать знаки царского достоинства изъ рода въ родъ, пова Богъ не воздвигиетъ на Руси истиннато царя-самодержца. При Грозномъ преданіе о Московскомъ царстив распространяется и укращается книжнымъ вымысломъ о томъ, что Рюрикъ-потомовъ Пруса, получившаго Пруссію отъ своего брата, Августа римскаго. И этотъ Прусъ, и Константинъ Мономахъ уже внесены, какъ историческая правда, въ Степенную Кингу и въ царскій Родословецъ. Разсказъ присылки венца изъ Царьграда даже изобразили на затворахъ устроеннаго въ 1552 г. "царскаго мъста, еже есть престолъ". Тогда же начинаеть ходить по Руси выражение: "два Рима иван, третій - Москва - стонть, а четвертому не быть ...

Но самое богатое развите, какъ и на Западъ, выпало у насъ на тотъ отдълъ вымысла, который соотвътствуетъ нынъшней белетристикъ, роману и повъсти. Къ концу періода онъ все полиълъ и разнообразился, намекан на блестищую будущность-

тельнымъ. Историческія писни (§ 105) великоруссовъ никогда еще не были тавъ разнообразны и содержательны. Онъ примывають, главнымь образомь, къ страшной личности Ивана IV. Въ песие о свадьбе Грознаго умирающая царица слезно просить дари "не быть ярымъ, а быть милостивымъ", и не жениться ни въ "проклятой". Інтвъ, ни у "поганыхъ" врымпевъ на чародейке, сестре Мастрюва Темрювовича. Но Грозный готчась же поступаеть напротивь, - и дворомъ овладъвають иновемпы. Впрочемъ, вскоръ "дътина деревенскій", Вася Хромоногій, убиль Мастрюва вь единоборствів, а парь должень биль самъ пристрелить Темрюковну и вновь жениться въ каменнов Москве, на св. Руси". Въ песняхъ много говорится, какъ върномъ другъ Гровнаго, о большомъ бояринъ, Нивитъ Ровановичь, вокругь котораго сплетаются ужасы опричиным. Онъ поють, вакъ Иванъ IV его за ногу жезломъ къ землъ пришиль, собственнаго сына вазниль, а боярь въ котла варимъ. на коль сажаль, вы медейжины вшиваль и по реке пуща жь. Впрочемъ, песни считають Ивана IV "грознымъ, но справ ливымъ, истребителемъ бояръ и лихоимцевъ, а также мо Л чимъ вавоевателемъ татарскихъ парствъ, "прозрительнымъ" (ж 🏋 рымъ) основателемъ славы Россіи. Какъ народине геров, в пъваются донсвіе атаманы — Ермакъ и Мишка Черкашени воторый громиль Азовъ. Много песень посвящено розрухв. пронивнуты узвамъ отчизнолюбіемъ и неизвистью къ бояра Здівсь Ажедимитрій 1 — еретикъ, Гришка — Разстрига, "Марания. ка" — "провлятая" полячва, колдунья; а Свопинь — "оберегат міра врещенаго и всей земли святорусской", другь бъдняксь вы изведенный боярами и оплавиваемый даже "свейскими и пами". Столь же тепло восиввается Ксенія Годунова (§ 135 5), "отроковица редкой красоты и чуднаго домышленія": эт непорочная жертва Гришки; она плачеть и томится, словено малая птичка-перепелочка.

Развивались и историческій сказаній. Если по поэтическо му творчеству они не выше прежнихъ (§ 105), зато въ нижъ вакъ и въ лътописяхъ (§ 177), замѣтим различные высляды п вритика. Встръчаются сказаній и о паденіи Новгорода, съ воставаленіемъ Пвана III, и о Тамерланъ, и даже о паденіи Цар в града. Но и здъсь Грозный да розруха панболье привовывали себъ винманіе русскихъ. Осторожно, иносказательно, но паро всячески старался заклеймить мрачную личность Пвана IV.

свътское произведение, какъ по своему разговорному, простопародному языку, такъ и по своему содержанию и тону. Русская
сказка схватынаеть злобы дня нашего парода и подсмънвается
надъ отрицательными сторонами нашей жизни, обнажая ихъ
иногда до грязноватой глубины. Она пытается даже, забывая
вслкое поучение, просто забавлять, развлекать читателя художественною правдой жизненныхъ картинъ. Счастливый удълъ
сказовъ у насъ, такъ же какъ и новедлъ на Западъ, виденъ уже
изъ того, что ихъ переписывали во множествъ и щеголяли списками. Ихъ рукописи тщательно написаны и разукращены затъйливыми заставицами, мудреными заглавными буввами. Ихъ
начинали даже снабжать лубочными картинами, которыя, съ
сноей стороны, стали обогащаться вхъ содержаниемъ.

Изъ древиващихъ сказовъ, приходившихъ черезъ Византію, самыми любимыми были объ Александрв Македонскомъ и о царь Соломонь: отсюда присловья - "храбрость Алевсандрова" да "мудрость ('оломонова". "Алевсандрія", распространенная также на Западв и въ Азіи, увлекала своими "дивами дивными" пентаврами, пигмеями, женами трехсаженными съ глазами-звёздами, полчищами царей Гога и Магога, которыя были "завлецаны" Александромъ въ восточныхъ горахъ. Самъ герой сказвяидеаль христіанина: онъ спранедливь, благочестивь, смиренномудръ, милосердъ, врагъ стяжанія и лживости; спутникомъ ему служить пророкъ Іеремія. Много читались близкія къ Александрін "Троянскія сказанія". Не мен'я была распространена повъсть о Вардаамъ и Іоасафъ, которую особенно любили за притчи. Это-отрывая изъ исторін Будды (Д. И. § 61), воторый, подъ видомъ паревича Іоасафа, увіроваль въ христіанство, преподавное ему пустынникомъ Варлаамомъ. Одинъ изъ нихъ вошель даже въ духовные стихи. Инфискія басни (Д. И. § 63) привлекали нашихъ предвовъ картинами животнаго эпоса и глубовою мыслыю объ искусствъ правленія. Но лучше всего эта мысль разработана въ "Сказанін объ Индін Богатой", гдъ изображается парство загадочнаго пресвитера Іоанна (С. И. § 122), необывновенно смиреннаго въ своемъ могуществъ пара-папы, у которасо люди живуть въ золотомъ въкъ. 10аннъ пишетъ византійскому императору: "Никто между нами не лжеть и леать не можеть; всв мы савдуемъ по стевямъ правды и любимъ друга друга; ивть у насъ порова". На связи съ Востокомъ указываютъ еще мпогія заимствованія изъ "1001 почи" (С. И. § 83), гдф Николай Чудотворецъ является подаф

Авира Премудраго, а также "Ерусланъ Лазаревичъ" и повъсъ объ "Иверской царевив Динаръ" (Тамара грузинская). Запасныя повъсти только начинали прививаться у насъ въ вонцу періода. Очень полюбилось "Преніе живота со смертью", вотороговладёло и лубочными картинами, подъ видомъ Аники-вонна в смерти. Это—заимствованіе изъ весьма распространенных и Европії Плисокъ Смерти (С. И. § 176), прошедшее черезъ руки цервовнивовъ: Смерть совітуеть испов'ядиваться три раза въ голи творить милостыню. Но главнымъ любимцемъ народа сталь пригнанный къ его быту итальянскій "Бова (Виочо) Королевичь (С. И. § 123), съ его вірнымъ слугой, Личардомъ (Ricardo) и съ могучимъ Полваномъ-богатыремъ (Pulicane). Близка вы нему "Исторія о Петрів-Златые ключи", которан представляєть взятый съ польскаго переводъ французскаго рыцарскаго романа.

Самобытныя, чисто-русскія, пов'єсти сразу обнаружили сатирическое направленіе, чутье д'виствительности и политическій изтересъ. Это-простопародная публицистива въ формъ вывысла; а по тону и изложению — знаменитый плутовской романь (Н. И § 50), это дитя народа и вполит свътскаго реализма. Начало русскихъ повъстей примикаеть въ Димитрію Шемякъ (§ 95). , Шемякинъ Судъ заимствованъ, но вибшности, изъ восточнить свазовъ: но это — чисто русская сатира на местине судебнипорядки. То же изобличение вляузничества и воловиты въ свала конца періода объ "Ершів Ершовичів Щетивниковів". Повісь конечно пе обошла Ивана IV, который возведенъ ею въ идеаль даря-народолюбца, напоминающаго своими похожденіями ізруна-ар-Рашида (С. И. \$ 54). Сказка о "Горшенъ" осмънвает бояръ и возведичиваетъ простонародье, въ лицв умнаго и провитаго горшечника, котораго пональ грозный царь. Період вончается двумя любопытными сказками, схожими между собов по следамъ вліянія перковной книжности. "Повесть о Саве Грудцинъ правдиво рисуеть быть и понятія 17-го в., во сл цъль-назидание въ старомъ вкусв: купецкій сынъ, даровитый, бойкій сподвижникъ Шенна (§ 145), оказывается сильнымъ только оттого, что даль на себя рувописание дьяволу, отъ которато онь спасается иночествомъ. "Горе-Влосчастіе", "босо, ваго, лычкомъ подпоясано, нечистое". но "всёхъ мудряя на семъ свътв .- тоть же дьяволь-соблазнитель, только не съ рожвами, хвостомъ и копытами, а въ видв доморощеннаго Мефястофеля (Н. И. § 51). И добрый молодець, такой же живей и вольнолюбивый, какъ Савва, избавляется отъ союза съ вичъ

также подъ свиью святой обители. Въ "Горв-Злосчастін", которое представляеть цвлую бытовую повму, мітко, тепло и насмівшливо изображена родная печальная двиствительность; но. по замыслу, это — не боліве, какъ отголоски Блуднаго Сына, или поэтическое воспроизведеніе Домостроя, прославленіе пережитковъ родового быта (§ 173). Жалкая судьба добраго молодца — олицетвореніе гріховности человічества, заворчиваго къ отцеву ученію, непокорливаго матери". Не такъ поэтичны, но столь же нравоучительны "Скасаніе о мерзкомъ зелін, еже есть табаців", "Повість о происхожденіи виннаго питін" и т. под. Тогда же у насъ стали записывать былины.

Появились и зачатки фрамы, которые у насъ, какъ и вездъ (Д. И. § 131; С. И. § 173), воренились въ народныхъ обычаяхъ и церковныхъ обрядахъ. Относящіеся сюда обычан уходять въ съдую, языческую древность: таковы коляды съ ихъ ражеными, проводы масляницы, въ особенности же Зеленыя Святки (§ 14), а также хороводныя песни (§ 29), покупка невесты и т. под. Но въ четвертомъ періодъ установляются, хотя и не надолго, три церковныхъ "чина" или обряда, напоминающихъ западныя мистерін (С. И. § 173). Чинъ "Пещнаго Действа" изображаль трехъ отрововь въ нечи и совершался подъ Рождество, въ Успенскомъ соборв. У того же собора, передъ масляницей, исполнялось двйство "Страшнаго Суда": патріархъ обмываль изображение Страшнаго Суда и вропилъ св. водой царя и народъ. Но наиболе сценическимъ "святымъ дёйствомъ" было "Шествіе на осляти", въ памать входа Христа въ Герусалимъ, въ "цветопосіе" (Вербное воспресеніе).

"Пествіе на ослати" состояло въ самомъ шышномъ и нарядномъ врестномъ ходъ изъ Успенскаго собора въ Покровскій соборъ, гдъ былъ придълъ Входа въ Герусалимъ. Въ немъ участвовало духовенство всей Москвы и иногородные владыки всего болъе 500 человъкъ, въ богатъйшемъ облаченіи. Затъмъ шествовалъ весь царскій чинъ (§ 153). По всему пути, вромъ обычныхъ "надолбовъ" (столбиковъ), обвитыхъ краснымъ сукномъ, стояли вербы въ писанныхъ кадушкахъ. А у Лобпаго Мъста красовалась "нарядная верба"— цълое дерево, въ цаътахъ, обвъшанное нашими плодами, няюмомъ, финивами, "рожцами" (цареградскіе стручки). Она возвышалась на особой колесницъ, съ пестрыми перилами, обтянутыми краснымъ сукномъ. Въ сторонкъ стояло "осля"— конь въ бълой суконной попонъ, которан покрывала и его голову, какъ теперь на по-

хоронахъ. Послъ молебна въ Покровскомъ соборъ, патріарта становился на Лобномъ Мъсть и подносиль царю "ваію" (папмовая вътвы) и вербу, съ черенкомъ въ бархатъ, а просии лозы раздаваль причту и вельможамь. Затвив архидьяковь чаталъ Евангеліе. При слов'я посла два отъ ученивъ", соборный протополь съ ключаремъ приближались въ патріарку, воторый благословляль ихъ "по осля нати". Они отвязывали вова "Что отрѣшаете осля сіе"? спрашиваль ихъ сторожившій кова патріаршій бояринъ. "Господь требуеть", отвічали они, повравали коня краснымъ сукномъ спереди и зеленымъ свади и погводили его въ святителю. Патріархъ садился — и ходъ двигала обратно цельмъ лесомъ вербъ. Посреди двигалась нарадил верба, окруженная патріаршими півчими—мальчивами въ білихъ одеждахъ. За нею государь, "въ большомъ царскомъ варядв", вель осля за конець повода, а его поддерживали повруки "ближніе". Патріарха окружали его бояре и дьява. По всему пути дети стредецкія, до сотин мальчивовъ, стлал путь" - постилали предъ царемъ сукна разныхъ цабтовь, ствонные вафтаны и разнорядки яркихъ цвъговъ. Все это ош получали въ даръ. Нарядную вербу ставили у Успенскаго обора. По "отнускъ" царя, натріархъ благословляль ее, а влечари отсекали сувъ, для алтара, и ветви, которыя частью от сылались на Верхъ, частью раздавались причту и боярамъ. Ш Верху, вром'в того, устранвались нарадныя вербы для парской сеньи. Обрядъ шествія на ослати исполнялся и по увяднихь городамъ владыкой и воеводой. Онъ вознекъ и исчезъ вм вста съ патріаршествомъ, для вотораго им'яль особое зпаченіе (\$ 169).

\$ 179. Церновная письменность. — Четвертый періодъ биль важень и въ исторіи церковной письменности. Она должна была клониться къ упадку, по мірів развитія світскости. Чутствуя свою участь, она стремилась стянуть свои силы, осмотрівться въ своей многовівновой работі, строже опреділить себя До тіхъ поръ на ней, какъ и на всей русской жизни, отражалось двоевіріе (§ 71). Въ особенности нарушали са чистот тів придатки світскости и язычества, которые візно вторгались въ нее подъ видомъ апокрифов (§ 104, 178).

Апокрифъ былъ большою и опасною для церкви силов. Это — любимецъ народа, который льнулъ въ нему, и какъ къ отголоску древней поэзін, и какъ въ намеку на науку онъ договаривалъ недосказанное церковью, отвъчая именно на самые тревожные, таинственные запросы бытія. Ктому же япо-

га еже подъ свибо свитой обители. Въ "Горв-Злосчастін", кото рое представляеть цвлую бытовую повму, мътко, тепло и высмъщиво наображена родная печальная дъйствительность; но. по замислу, это — не болье, какъ отголоски Блуднаго Съна, или поэтическое воспроизведеніе Домостроя, прославленіе пережитковъ родового быта (§ 173). Жалкая судьба добраго молодца — олицетвореніе гръловности человъчества, "зазо рчиваго въ отцеву ученію, непокорливаго матери". Не такъ поэтични, но столь же нравоучительны "Сказаніе о мерзкомъ зели, еже есть табацъ", "Повъсть о происхожденіи виннаго цятілі" и т. нод. Тогда же у насъ стали записнвать былины.

Появились и зачатки фрамы, которые у насъ, вакъ и вездъ (Д. И. § 131; С. И. § 173), корепились въ народныхъ обычаяхъ и церковныхъ обрядахъ. Относящіеся сюда обычан уходять въ СБДУЮ, ЯЗЫЧЕСКУЮ ДРЕВНОСТЬ: ТАКОВЫ ВОЛИДЫ СЪ ИХЪ РАЖСНЫМИ, проводы масляницы, въ особенности же Зеленыя (вятки (§ 14), а также хороводныя п'ясни (\$ 29), покупка нев'всты и т. под. Но въ четвертомъ період'в установляются, хотя и не надолго, три черковныхъ "чина" или обряда, напоминающихъ западныя мистерін (С. И. § 173). Чинъ "Пещнаго Дійства" изображаль трехъ отрововь въ печи и совершался подъ Рождество, въ Успенскомъ соборъ. У того же собора, передъ маслиницей, исполнялось дъйство "Страшнаго Суда": патріархъ обмываль изображеніе Страшнаго Суда в кропилъ св. водой паря в народъ. Но наиболъе спеническимъ "святымъ дъйствомъ" было "Шествіе на осляти", Въ память входа Христа въ Герусалимъ, въ "цветоносіе" Вербное воскресение).

"Пествіе на осляти" состояло въ самомъ пышномъ и нагодномъ врестномъ ходъ изъ Успенскаго собора въ Повровскій соборь, гдѣ былъ придѣлъ Входа въ Герусалимъ. Въ немъ участвовало духовенство всей Москвы и иногородиме владыки всего болѣе 500 человѣкъ, въ богатѣйшемъ облаченіи. Затѣмъ шествовалъ весь царскій чинъ (§ 153). По всему пути, вромѣ обмчныхъ "надолбовъ" (столбиковъ), обвитыхъ враснымъ сукномъ, стояли вербы въ писанныхъ вадушкахъ. А у Лобнаго Мѣста врасовалась "нарядная верба"—цълое дерево, въ цвѣтахъ, обвѣшанное нашими плодами, изюмомъ, финиками, "рожцами" (цареградскіе стручки). Она возвышалась на особой колесницѣ, съ нестрыми перилами, обтянутыми враснымъ сукномъ. Въ сторонкѣ стояло "осли"— конь въ бѣлой суконной попонѣ, которая поврывала и его голову, какъ теперь на по-

хоронахъ. Послъ молебна въ Покровскомъ соборъ, натріар хъ становился на Лобномъ Месте и подносилъ царю "вајю" (пальмовая вътвы) и вербу, съ черенкомъ въ бархать, а простыв ловы раздаваль причту и вельможамь. Затымь архидьяконь чыталъ Евангеліе. При слов'я посла два отъ ученивъ, соборный протополь съ влючаремъ приближались въ патріарху, всоторый благословляль ихъ "по осля идти". Они отвизывали во и ж. "Что отрвшаете осля сіе"? спрашиваль яхъ сторожившій во на патріаршій боярнив. "Господь требуеть", отв'язли они, поврывали коня краснымъ сукномъ спереди и зелепымъ свади и п 🗆 🖈 водили его въ святителю. Патріархъ садился—и ходъ двигалися обратно прими лесоми верби. Посреди двигалась наряделял верба, окруженная патріаршими цівними-мальчивами въ 🥌 лыхъ одеждахъ. За нею государь, "нъ большомъ царскомъ рядв", вель осля за конець повода, а его поддерживали п руки "ближніе". Патріарха окружали его бояре и дьяви. всему пути дети стредеция, до сотии мальчивовь, ставил путь" - постилали предъ царемъ сукна развыхъ цвътовъ. конные кафтаны и разнорядки яркихъ цвътовъ. Все это 🖘 получали въ даръ. Нарядную вербу ставили у Успенскаго бора. По "отпускв" царя, патріархъ благословляль се, а к. чари отсекали сукъ, для алтаря, и ветви, которыя частью сылались на Верхъ, частью раздавались причту и боярамъ. Верху, кром'в того, устранвались парядныя вербы для царсвы вой семьи. (Жрядъ шествія на ослати исполнялся и по убядны туб городамъ владывой и воеводой. Онъ возникъ и исчезъ вийсти патріаршествомъ, для котораго им'яль особое значеніе (§ 16 - 9).

§ 179. Церковная письменность. — Четвертый періодъ быль важенъ и въ исторіи церковной письменности. Она доджива была влониться из унадку, по м'єр'є развитія світскости. Четвуя свою участь, она стремилась стянуть свои силы, остатрівться въ своей многов'євовой работ'є, строже опреділить сетрівться въ своей многов'євовой работ'є, строже опреділить сетрівться въ своей многов'євовой работ'є, строже опреділить сетрівться въ поръ на ней, какъ и на всей русской жизни, отративалось двоев'єріе (§ 71). Въ особенности нарушали ен чисто транцать св'єтскости и язычества, которые в'єчно вторгить пись въ пее подъ видомъ апокрифово (§ 104, 178).

Апокрифъ былъ большою и опасною для церкви сило Это — любимецъ народа, который льнулъ къ нему, и какъ отголоску древней повзіи, и какъ къ намеку на науковы договариваль недосказанное церковью, отвізая именно к самые тревожные, таинственные запросы бытія. Ктому же ашто по

аумой церковныхъ соборовъ того времени, въ особенности Стоглаваго. Онъ внушилъ Ивану IV мысль о типографіи в благословилъ нашихъ первыхъ печатниковъ. Онъ же упорядочилъ московскую ивонопись. Лучшій начетчикъ и собиратель внигъ. Макарій могъ увлечься см'ялою мыслью издать сразу всю нашу церковную словесность. Онъ не жалѣлъ "серебра и всякихъ почестей" для отыскапія рукописей по епархіямъ и монастырямъ и для привлеченія переписчиковъ и книжниковъ. Самъ издатель выбиралъ лучшіе списки, переводилъ иностранныя и устарѣлыя выраженія, нерѣдко и передѣлывалъ сочиненія. Послѣ 12-лѣтнихъ трудовъ, въ 1563 г., явилось 12 "веливихъ книгъ", но одной на наждый мѣсяцъ. Онѣ были сложены нъ книгохранилицѣ новгородской св. Софін; дополненіе къ нимъ попало въ московскій Успенскій соборъ.

Туть было все: Евангелія, Апостоль и Исалтырь, Златоусть, Василій Великій и Григорій Богословь, Златоструй и Маргарить, Хожденія и документы. Но больше всего житій святыхъ: это — полная русская апографія. Издатель увлевся ею пренхущественно, соответственно съ тогдашнимъ умоначертаниемъ (§ 173) и съ всеобщимъ пристрастіемъ въ чудеснымъ повіствованіямъ. Агіографія саужила уже отличіємъ нашей письменности въ прошломъ періодѣ (§ 104). Но тогда было еще мало мастеровъ этого двла; и житія были кратки и "грубо, очень просто написаны", кань жаловался Макарій, хотя оттого они были болве правдивы и близки къ действительности. Теперь же развелось много инововь съ новымъ пошибомъ шисьма, который называли "добрословіемъ". Это-напыщенность, "плетепіе словъ", которое доходило до того, что премудрый Епифаній подобраль, для онисанія права Сергія Радонежскаго, 18 прилагательныхъ, а для Стефана Пермскаго — 25. Этотъ пошибъ, принесенный съ Аоона тавими добрословами, кавъ Нахомій Логофеть, истребляль бытовыя, жизненныя черты въ житіяхъ, замбияя ихъ общими мвстами, риторикой. Новые инови-агіографы стали уснащать старыя житія слогомъ Ивана IV (§ 176), безконечными славословіями да чудесами, въ особенности же исціленіями.

Такъ, Макарію удалось собрать не менфе 1.300 житій, русскихъ и греческихъ. На основаніи Четін-Миней, тогда же соборы причислили къ лику свитыхъ много нашихъ князей, владывъ и отшельниковъ, о которыхъ ходили м'єстныя предація въ народъ. Но способу Макарія легко было перенначивать, сколько угодно, старыя житін и сочинять новыя: этимъ д'эломъ стали

зловреднаго чтенія, гдв, наряду сь апокрифами, были перосчислены оракулы и астрологів. Но ваши предви долго не нив жи о немь понятія. А между тімь наплывь аповрифовь, хотя в далеко не всёхъ, сталъ подавлять церковную письменность в сливаться съ гадальными кингами. Ктому же у насъ овя и начали представлять кашу изъ разныхъ обрыввовъ, перепута наныхъ между собой и искаженныхъ передвлывателями и перосписчиками: таковы была самые распространенные апокрифы ---Хожденіе Богородицы по мукамъ, слова Ефрема Сирина, жи тіс Василія Поваго. Первовинвамъ стало необходимо очиститься н въ началв четвертаго періода явилась статья О киш стать истинных и ложных, этоть первый намень у нась на цензуру, а также на исторію словесности. Она отличается оть вызантійскаго нидекса добавленіемъ о кингахъ "истинныхъ" и увазаніемъ русскихъ суеверій. Статья расширялась по м врі развитія ересей и усиленія западнаго вліянія: съ конца 165 -го въка въ нее вносятся переводы съ датинскаго, польскаго и повилось такою потребностью даже на Верху, что горс 6 310 всему, что васалось его. Къ концу періода ослабвваеть гоне не на "ложныя" книги, сокращается понятіе о нихъ; и замире эне статьи о пихъ наглядно свидътельствуеть о наденіи первованов письменности въ борьбъ съ свътской.

Но на помощь нікогда грозной стать в авились Велина Четін-Минен: та увазывала плевелы, эта собирала птен для пропитанія душъ православныхъ. Подобно тому, вакъ буковнивь (§ 177) стремелся установать обиходь светство чтенія, чтобы охранить старину, исправивь, истолювавь Четін-Минен старались опредванть обиходь духовнаго чт пому "всв вниги чтомыя" въ цвльномъ видв, создать от эщеклонедію перковной письменности того времени, какъ быть подражание московскимъ "собирателямъ Руси" (§ 108). Это богатырское дело предприняль врупный человывь - Дак (§ 175), который, уже будучи архісписвопомъ въ Новгородів. прославился, какъ книжникъ, художникъ, проповедникъ и д ный хозянив. Съ погибелью Бильского (§ 121), она быль ланъ московскимъ митрополитомъ, такъ какъ Шуйскіе оптава лись на новгородцевъ. Макарій орудоваль въ избранной д (\$ 122), наряду съ Адашевымъ и Сильвестромъ, котораго зналь еще въ Новгородъ и прибливиль къ царю. Онъ был только для духовенства, но и для городовъ, разныхъ сословій, даже для частныхъ лицъ. Оттого въ нихъ уже не столько толкованіе Св. Писанія, сколько обличеніе пороковъ, указаніе правиль жизни, изредна даже политическія задачи: митрополить Іона увъщеваль новгородцевь не врамольничать. Но ндеаломъ жизни все еще выставляются иноческія доброд'втели, въ особенности въ суровомъ "Уставъ скитскаго житія", гдъ Нилъ Сорскій (§ 115) требуеть внутренняго діланія", умной (умственной) молитвы", помощи людямъ назиданіемъ, а не милостиней, - словомъ, полнаго порабощения тъла. Притомъ такихъ искреннихъ и пламенныхъ посланій было мало. Они острічаются только въ тажелыя минуты русской живни. Тавовы увещанія Геронтін и особенно Вассіана (§ 169), который называль Ивана III "б'вгуномъ" и ссылался на греческихъ философовъ. Еще задушевиће простия грамоты и слова пагріарха Гермогена, сослужнашія не малую службу во время смуты (\$ 141). Вообще же посланія страдають недостаткамъ своего времени - риторскою напыщенностью, невразумительцостью, условностью изложенія. Воть, напримірь, объясненіе св. Троицы въ "Просвътителъ" Іосифа Волоцваго (§ 115): Богъ рече: сотворимъ человъка по образу нашему и по подобію. Почто не рече-сотворю, а сотворимъ? Того ради рече, яво не едино лицо Божества есть, но трисоставно. А еже по образу, в не образамъ, -- едино существо являетъ св. Тронцы. Сотворимъ, рече, человъка. Кому глаголеть? Не явственно ли есть, яво во единородному Сыну и Слову Своему рече и св. Духу?" Тоть же Просв'втитель показываеть духъ жестокой нетерпимости, которымъ пронивнути посланія противъ суевёрій и особенно противъ ересей. Весь кружовъ осифлянъ негодовалъ на правительство за послабленія. Геннадій приводиль, въ своихъ посланіяхъ, прим'връ "испанскаго короля, очистившаго свою вемлю отъ еретиковъ": онъ слышалъ о Фердинандъ Католикъ (С. И. § 153) отъ цесарскаго посла. Среди этой ярости человъвоненавистинчества глохли такіе христіанскіе голоса, какъ "Посланіе заволжскихъ старцевъ", гдё приводился прим'връ Спасителя, который не осудиль грешницу, а отвель отъ нея руки убійць. Посланіями соблазнялись и светскія дица. Есть даже посланіе Грознаго въ братін Белозерскаго монастыря, тдв проявляются худшія черты его переписки съ Курбскимъ: вдісь онъ поучаеть иноковъ изъ бояръ, съ притворнымъ смиреніемъ, широковъщательно уличая ихъ въ порокахъ, которымъ

заниматься не только инови, но и бояре, князья, даже цар — вевичи (§ 176). Агіографія занолонила даже сборниви, гдв и — хъ
почти не было прежде. Она косвенно указываеть на новое н. — аправленіе умовъ (§ 174), служа вакъ бы переходомъ отъ церко — реной письменности въ сивтской, въ силу своихъ поэтически — хъ
и историческихъ подробностей. Люди утомлялись сухимъ оди — ообразіемъ и отвлеченностью догмативи, искали выхода въ ез пр
мвненіи къ житейскимъ примърамъ.

то четвертый же періодъ даль и первое полное собраніе кви- тъ Священнаго Писанія на славянскомъ языків, извістное по\_\_\_-дъ именемъ Синодальнаго списка Библін (1499). Оно было вызват во борьбой съ жидовствующими (§ 115), которые ссыдались живо инин, незнакомым православнымъ. Ихъ гонитель, Геннальний, занялся дополненіемъ недостающаго, съ помощью одного дом -- нниканца изъ славниъ и одного дъяка Посольскаго Приказа. От не переводили больше съ латинскаго, за неимфијемъ знатовот -въ греческаго языка; но кое-что изъ Ветхаго Завъта было першеведено даже съ еврейского, благодаря одному врещеному евре 😅 Геннадієва Библія зам'вница Налею. Но и послів нея право это славные работали въ томъ же направления. Съ одной сторон начиная съ Максима Грева, все исправляли нашу Библію. другой-переводили главныхъ первовныхъ писателей. Особент эпо хлопоталь Курбскій, который для этого даже выучился пол 3 -- 2тыни, на старости. "Объятый сворбію", при вид'я недочетот -ы нашей церковной письменности, онъ составиль общирный пла въ перевода твореній святых отцовъ. Но ему не удалось образновать целое общество переводчиковъ, за неимфијемъ таковызсамъ же онъ усиблъ перевести только Дамаскина и немистич нэъ Златоуста. Съ началомъ 17-го въва, при развити внижесопечатанія и исправленія книгъ (§ 174), діло перковной энг клопедін принядо новый видъ.

Помимо этой сборной, издательской работы, въ котор № должно отнести и множество "Златоустовъ" или душенолезны дъ словъ на каждый день, церковь не дала инчего особенна № если не считать богатой двятельности иностранца, Макси ма Грека, въ защиту православія, въ особенности же его сильным опроверженія "льстивыхъ писаній" Николая-півмчина (§ 17-4). Въ церковной письменности попрежнему (§ 104) преобладали посланія, которыя возм'єщали недостатокъ пропов'єдниковь: и хъ разсылали далеко и читали по церквамъ. Они писались не

сихъ 14-го в. А съ 15-го в. образуется новый церковно-слаоянскій языкъ, который употребляется и теперь въ пашемъ богослужения, а отчасти сохранныся у наших пропов'яниковъ и церковныхъ писателей: на немъ лежитъ првая печать русской ричи, въ отличие отъ старо-славнискаго языка. Эта победа народньго начала темъ важнее, что вменно въ вонце третьяго періода у насъ настало мимолетное возрожденіе византійства, благодаря оживленію болгаро-сербской письменности передъ ея намираніемъ: наши грамотви уходили на Асонъ и въ Константипополь; а въ Россію наважали южные славяне и греки-Кипріань (§ 115), Пахомій Логофеть (§ 104), Цамблавъ, — которые приносили, вибств съ новыми переводами и новымъ, риторический, слогомъ, южно-славянскіе оттвики річи и правописаніе. Церковно-славянскій языкъ зам'ятень уже въ Апостоль 1564 г. (§ 175), тексть котораго очищень оть устарывшахъ и инославанскихъ реченій. Но онъ сложился въ вонцу періода: въ 1619 г. онъ получиль научное опредъленіе, въ виль "славянской" грамативи Смотрицкаго. Тогда вознивло даже сознаніе существованія двухъ язывовь на Руси: Азбувовини (§ 174) примо отделяють "русскія" слова оть "славансвихъ" н "болгарскихъ"; а невоторые грамотеи утверждали, что славинскій языкъ-сынъ русскаго.

Овончательное освобождение народнаго начала отъ церковнаго, византійскаго преданія совершилось подъ олівнієми Запада, воторое овазалось сильнее всёхъ другихъ иноплеменныхъ влінній: въ русскомъ языків мало слідовь варяжской, греческой и татарской рачи (\$\$ 26, 29, 84). Такъ какъ оно шло, главнымъ образомъ, черезъ Польшу и во время господства латыни на Западъ, то его первымъ отличіемъ было чужесловіе или варвариямы изъ языковъ польскаго и датинскаго. Это отразилось прежде всего въ внижной речи юго-западной Руси, воторан едва ли не походила тогда больше на вакое-то польсволатинское (отчасти и немецвое) наржчіе, чемъ на русскій языкъ. Въ московской Руси этотъ перевороть совершился лишь въ конц'в періода, и въ гораздо меньшей степени. Въ ея письменности, начиная съ Курбскаго (§ 177), запестрели такія слова, отчасти не вымершія до нашихъ дней: алебарда, банкеть, бестія, декреть, докторь, екзекуція, ворректура, квестія, миссія, палацъ, напагалъ-итица и др. Иногда туть же ставили переводъ новаго слова: "вомпозиторъ — складачъ, друкую — вытисямваю" и т. под. Особенно вишело чужесловіе въ такихъ делахъ, какъ художество, которое заносилось въ намъ самими иностранним мастерами. Тутъ встръчаются: гзимцы (карнизы), шпрентели или шпрентери и даже шплентери или скрыдла (украшени сверху оконъ и дверей), цироты (украшения вообще), ленгафти или левгаты (ландшафты) и т. д. Западное вліяніе стало проникать въ самый почеркъ: къ концу періода въ скоропечатныхъ книгахъ замъчается стремленіе передълать нъкоторы буквы на латинскій ладъ.

§ 181. Искусство. — Подъ западнымъ же вліяніемъ подванулось впередь и искусство, хотя менёе замётно, чёмъ инсьменность. Постепенно заводились даже собственные "мастера" или "хитрецы" болве мудреныхъ и тонкихъ двлъ: они не толью производили грубыя ваменныя работы, но и дівлали разния украшенія, особенно ожерелья; среди нихъ встрівчались и різчики, и серебреники, и нечатники, не говоря уже объ нвоесписцахъ. Въ началъ періода въ самой Москвъ церкви воздакгали нонгородские и псвовские каменщиви, воторые славынсь раньше (§ 106), такъ какъ они учились у западныхъ мастеровъ. Но ихъ не хватало даже для столици; и они нуждализ въ указвъ и надворъ учителей, особенно когда доходило възоло болже взящныхъ работь. Отсюда непрерывный приливъ имстранных художниковь, сначала изь Италін, потомъ изь Германін, а въ вонців періода изъ Голландін. Онъ началси, благодаря вновемев, Софь'в Палеологь (\$ 114). Иванъ III выписал фряжсваго "мурола" (зодчаго) Фіоравенти, вотораго прозван Аристотелема за его искусство. И знаменитый итальница принуждень быль не только ставить церкви и дворцовыя шлаты, но также строить станы, лить нушви и колокола, навсдить мосты, чеванить монету. Когда онъ сооружаль Успенсий соборъ, народъ стекался смотреть, какъ на чертощину, на сп умънье "чудно" подымать камни волесомъ; а по окончания пестройви, царь, съ радости, пяроваль цёлую недёлю. Инострання художенви, съ ихъ дружинами и учениками, не только построили ваменные храмы, налаты и ствиы Кремля, но и украшали ихъ живописью, разьбой, затайливою утварью. Они даже обучали насъ творить известь, бить и обжигать вирпичъ.

Болье всего успъховъ замътно въ зодчествов: четверти періодъ можно назвать золотымъ въвомъ въ исторіи архитектуры древней Руси. Но именно здісь выразилось смітмені разныхъ вліяній, и самымъ любопытнымъ, своенравнымъ образомъ. Уже суздальскій пошибъ (§ 69) былъ сліяніемъ стале

романскаго, византійскаго и персидскаго. Онъ держался въ каменныхъ церквахъ московской Руси еще въ началъ періода. Даже ятальянцы при Ивант III строили ваменные храмы по его образцу, заміння только білый камень боліе прочнымъ вирпичемъ. Иванъ III послалъ самого Аристотеля во Владимірь посмотреть на Дмитріевскій соборь, и тоть донесь: "перковь хороша; это-работа моего земляка". Итальянцамъ пришлось брать суздальскій шланъ и убирать его западными укратеніями. Отсюда еще болье смъщанный потибъ, воторый мъстами дожиль до 18-го в. Таковы кремлевскіе соборы, которые заменили изветшавшія цервви Калиты (§ 91) и сохранились до нашихъ дней съ небольшими изменениями. Во главе ихъ стоитъ первопрестольное святило" Руси и слава Аристотеля—Успенскій соборъ (1480), где надревле помазуются на царство наши государи и поставляются ісрархи. Созданный, въ старомъ видв, первымъ московскимъ митрополитомъ (§ 91), онъ служилъ усыпальницей его преемниковь и патріарховь: здёсь и теперь находится 13 ихъ гробницъ. Въ Успенскомъ соборъ управля богатая ризница и вингохранилище, гдв, за швафами, недавно открыта дверь въ тайникъ съ западней подъ поломъ, куда притали встарину опальныхъ и преступниковъ, а потомъ — сокровища. Въ немъ хранятся и теперь: яшмовая чаща для помазанія государей, присланная, по преданію, Мономаху изъ Византін; Владимірская Божія Матерь (§ 48); мощи митрополитовъ Петра н Филиппа (§ 127) и другія святыни. Не менве мастить Арханчельскій соборъ (1509) такого же пошиба, какъ Успенскій, н сооруженный тыми же нтальянцами. Это - усыпальница руссвихъ государей, съ Калиты до Петра I: здёсь стоять устроенныя Михаиломъ Оедоровичемъ 47 ваменныхъ гробницъ, на воторыя всякій могь положить челобитную, доходившую въ руки цара; а подъ ними, на ствиахъ, сохранились портреты усопинихъ государей. Здёсь же лежать мощи Димитрія царевича (§ 132) и Михаила и Осодора черниговскихъ. Того же пошиба Иссыз Великій (1600), только онъ отличается замівчательною простотой. Это - "звоница" (колокольня), въ видь огромнаго "столца", въ 47 саженей, построенная царемъ Борисомъ на месте церван Ивана (\$ 91), "чтобы дюдемъ питатися" во время голода. Для него быль отлить "большой благовъстинкъ", воторый расвачивали 24 человъва 1).

<sup>3)</sup> Въ настоящее время Изавъ Великій мало изм'яныся. Это — просто три восьмигранных призми, съ открытыми плодами вокругь каждой изъ инкъ. Подъ-

Marie

15.00

100

художество, воторое заносилось въ намъ самими иностранними мастерами. Тутъ встречаются: гвимцы (варнизы), шпренгеля или шпренгери и даже шпленгери или сврыдла (уврашены сверху оконъ и дверей), цпроты (уврашения вообще), ленгафты или левгаты (ландшафты) и т. д. Западное вліяніе стало прочивать въ самый почервъ: въ вощу періода въ скоропечат ныхъ внигахъ замічается стремленіе передёлать нівкоторы бувьы на латинскій ладъ.

§ 181. Искусство. — Подъ западнымъ же вліяніемъ подета нулось впередъ и искусство, хотя менфе замфтно, чфмъ письме-"хитрецы" болве мудреныхъ и тонвихъ двлъ: они не толь -ко производили грубия ваменния работы, но и делали разн украшенія, особенно ожерельн; среди нихъ встрічались и різчики, и серебреники, и печатники, не говоря уже объ нкои писцахъ. Въ начале періода въ самой Москве церкви воздек --гали новгородские и исковские каменшики, которые славили раньше (§ 106), такъ какъ они учились у западныхъ масть теровъ. Но ихъ не хватало даже для столицы; и оки нуждално тесь въ указкв и надзоръ учителей, особенно вогда доходило дело до болье изящныхъ работъ. Отсюда непрерывный приливъ имо эмостранных художниковъ, сначала изъ Италін, потомъ изъ Герт манін, а въ вонц'я періода неъ Голландін. Овъ начался, благодаря иновемий, Софьй Палеологь (§ 114). Иванъ III выписаты фряжсваго "муроля" (зодчаго) Фіоравенти, котораго прозваля ля Аристотелема за его искусство. И знаменитый итальянец за принужденъ былъ не только ставить церкви и дворцовыя паск ТВ латы, но также строить ствны, лить пушки и колокола, навот дить мосты, чеванить монету. Когда онъ сооружаль Успенскі в жий соборъ, народъ стекалси смотреть, какъ на чертощину, на его умънье "чудно" подымать камен колесомъ; а по окончании пост стройви, дарь, съ радости, пировалъ цвлую недвлю. Инострании за 158 художняви, съ ихъ дружинами и ученивами, не только пости строили ваменные храмы, палаты и ствин Кремля, но и увра шали ихъ живописью, рёзьбой, затейливою утварью. Опи дахо обучали насъ творить известь, бить и обжигать вирдичъ.

Болье всего успыховь замытно въ зоснествоть: четвертны періодь можно назвать волотымь вывомь въ исторіи архитектуры древней Руси. Но именно здысь выразилось смышені разныхь влінній, и самымь любопытнымь, своенравнимь образомь. Уже суздальскій пошибь (§ 69) быль слінніемь стилень

романскаго, византійскаго и персидскаго. Онъ держался въ каменныхъ церквахъ московской Руси еще въ началъ періода. Даже итальянцы при Иван'в III строили каменные храмы по его образцу, замвняя только былый камень болье прочнымъ виринчемъ. Иванъ III посладъ самого Аристотеля во Владиміръ посмотрить на Дмитріевскій соборъ, и тоть донесь: "церковь хороша; это-работа моего землява". Итальянцамъ приштось брать суздальскій планъ в убирать его западными укратеніями. Отсюда еще болье смишанный пошибъ, воторый мізстами дожнить до 18-го в. Таковы времисвскіе соборы, которне замънили изветшавшія церкви Калиты (§ 91) и сохранились до нашихъ дней съ небольшими намененіями. Во главе ихъ стонть первопрестольное святило" Руси и слава Аристотели - Успенскій соборъ (1480), гдв надревле помазуются на парство наши государи и поставляются ісрархи. Совданный, въ старомъ видв, первымъ московскимъ митрополитомъ (§ 91), онъ служилъ усыпальницей его преемниковь и патріарховь: здісь и теперь находится 13 ихъ гробницъ. Въ Успенскомъ соборъ уцваван богатая ризница и вингохранилище, гдв, за швафами, недавно отврыта дверь въ тайнивъ съ западней подъ поломъ, куда прятали встарину опальныхъ и преступниковъ, в потомъ — совровища. Въ немъ хранятся и теперь: япімовая чаща для помазанія государей, присланияя, по преданію, Мономаху изъ Византін; Владимірская Божія Матерь (§ 48); мощи митрополитовъ Петра и Филиппа (§ 127) и другія святыни. Не менье мастить Арханвельскій соборъ (1509) такого же цошиба, вакъ Успенскій, н сооруженный тами же итальянцами. Это-усыпальница русскихъ государей, съ Калиты до Петра I: здёсь стоять устроенныя Миханломъ Осдоровичемъ 47 ваменныхъ гробницъ, на воторыя жаявій могь положить челобитную, доходившую въ руки цара; в подъ ними, на станахъ, сохранились портреты усопшихъ государей. Здъсь же лежать мощи Димитрія царевича (§ 132) и Миханда и Осодора черниговскихъ. Того же пошиба Исанг Великій (1600), только онъ отличается замівчательною простотой. Это - "звоница" (колокольни), въ виде огромнаго "столна", въ 47 саженей, построенная даремъ Борисомъ на м'яств деркви Ивана (§ 91), "чтобы людемъ питатися" во время голода. Для него быль отлить "большой благов встнивь", воторый раскачивали 24 человъка 1).

<sup>1)</sup> Въ настоящее время Ивалъ Великій кало изибинася. Это — просто тра восымигранных призим, съ открытыми входами вокругъ каждой изъ пихъ. Подъ

образіе узорочья и різи (§ 30), смізшеніе вліяній всяких странь — Византіи, Италіи, Суздаля, Персіи и Индіи.

Между тъмъ какъ Василій Блаженный постепенно принмаль вынешній видь, были окончены и разукрашены иностравцами остальные соборы Кремля. Къ концу періода Москва в вив Кремля стала щеголять каменными храмами, которыть еще было мало въ 16-мъ в.; даже подъ столицей возвикъ, еще при Василів III, общирный Новодивичій монастырь. ІІ ка московская Русь стала покрываться понемногу ваменными цертвами, на подобіе времлевскихъ соборовъ. Но туть суздалсвій и русскій пошибы путались и портились: особенно рдавы и водоводьни становидись, къ концу періода, непомірые большими и чудовищно-своенравными. Вообще же Русь пробавлялась все еще убогими деревянными церковками шатроваю ношиба. Впрочемъ онв уже становились прочиве, а местани даже и теплыми, по примеру Новгорода. И все чаще встрычались, по большимъ городамъ, горделивыя "хороми" - высове. пестро разукращенные деревянные дома, которые особенно щеголяли своими верхами и теремами, гребнями крышъ и "вътрилами" (флюгеры).

Къ вонцу періода ваменное дёло развивалось. Русскій пошибъ примінялся уже не къ однимъ храмамъ, но и въ світскимъ постройкамъ, и не въ одномъ Новгородів да Исвогі (§ 106). Собственные ваменщики заводились по разнимъ областямъ, и, благодаря надзору иностранцевъ, ихъ работа уке

въ немъ лишь 11 церквей, паперть каменная, и нёть ин гланокъ вокругъ средии: шатра, не главки нада придалома впизу; а пода шатрома только три рада колом ниховъ. Она сделяна иль белаго камия и кирпича отчетливой и прочной плати Его данна и ширина -18 саженей; вишина главной башин, съ престоив-27 с. Въ противоположность простоть Ивана Великаго, который видижется на нашем ресунка направо, Василій Блаженній переполисих маковицами, татрами в прадлами, переходями, дверями и однами, архами, арочками, кариндами и ападивами. оброзними поледми, разубранными покошнанами и барабанами (§ 69), столбами в столбивани-все это разнихъ пошибовъ. Внутри, ствии усвяны иконами, и во сторовань главных вы них выптся внитами позолочениие столбим. Снаруже из облёниено геометрическими фигурами да сухаринами, расписано цветами за стацами, осывано звъздочками, крестиками, стредочками. На башилкъ разпоцентам чешуя: на главной-челения в красныя полоси, унивания былыми завлявии: а воп ними 4 ряда зеленихъ кокошинковъ, расписаннихъ вътками и авъздами. Главалуковиди щегодиють особенною пестрогой своих випуклих укращеній. 120где клубокъ волнестиль или буксть эмферидения полось желгаго, розоваго, велевых цийга, гду-огромния шишки, красния, зеления, желтия, разбросанных шащами.

своенравное произведение, которое словно стремилось затмить все на свътъ чудовищностью роскопи и величія. Туть соединя-



Василій Блаженный въ Москвъ. 1554 г.

лись десятка два церквей, въ два этажа, подъ десятью главами, а также неимовърная пестрота красовъ, безконечное разно-

Василій Блаженный красуется и сейчась, на Красной Площади, близь Сивсскихь вороть, почти въ томъ виді, въ какомъ онь биль при Олеарій; только теперь

его веливольнін можно судить по управвшей до сихъ ворь Грановитовой Палать, которая заменила градию (§ 27), въ зачеств'я парадной залы. Впрочемъ цари все еще жван въ пзенькихъ, тёсныхъ, подслёноватыхъ деревянныхъ постройкам (для важдаго члена семьи отдельно), считая ихъ более здоровыми и уютными: Миханлъ, соорудивъ новый вамения дворецъ, отдаль его царевачу. Вокругъ Верха тъсния всевозможныя службы. Тавъ, въ вонцу періода дворъ гостдаревь въ Кремлв, подобно дворцамъ фараоновъ (Д. И. § 10). представляль собой нестройную, лишенную лица, кучу большихъ избъ, ваменныхъ палать и всячеснихъ службъ потщичьей усадьбы, нагроможденных вань ни понало и разбранныхъ богато, но алиновато и резко. Туть зданія насельн другь на друга. Со вевхъ сторонъ выглядывали врыши, "шаток. бочки, свирды", съ проръзными гребнями, золочеными макомдами и уворчатыми трубами изъ подивныхъ наразновъ. Мъстан онв были поврыты золотомъ: отсюда-Золотая Палата, Золоте Теремъ, Зологая Решетка. Изъ-за крышъ вытигивались баши н башении, съ орлами, единорогами и львами вместо флют ровъ. Всюду пестръли узорочья и распраска, какъ на Васни Блаженномъ: отсюда-Красное Крыльцо. Ими были усипан каринзы и углы зданій, двери и окна; они проходили всютель видв волониъ и столбивовъ, поясовъ и наличниковъ. Люфей быль огорожень вренкою решеткой, со иногими ворогами! башнями, на воторыхъ висили нвоны и часы. На Зология воротахъ врасовался золоченый двуглавый орелъ, а на стъщгербы областей московскаго государства.

Живопись развилась больше всего, посл'в зодчества, ве смотря на упорное сопротивление старины. Въ начал в перио она все еще была "ворсунскимъ письмомъ", т.-е. исключтельно византійскою ивонописью, святымъ д'вломъ, и сосрег-

<sup>&</sup>quot;постельные" хороми (жилие покон) царя в "царицина половина". Миханла в строиль третій этажь для царских дітей—терена или "чердани". Всі ти ку щенія соединались между собой "перекодами" и лістицами. Служби при пок назывались: Палати—Оружейная (сначала арсеналь, потомъ всикім масиерта Истоиначья в Портомойная; Двори—Депежний. Смуний, Кормовий. Хлібалі Житий, Лебедний, Конюшенній. Били также пивовария, медовария, поской свічная. Сохранившаяся пониці Потінная Палата стала собственно звојаль-Потра I, когда тамъ жили въ уединенни царевни в вловствующіх царици. Оту ее расширяли и украшали, между тімь какь остальния дворцовым здани разинались. Здісь жили и инператрици лика и Елиманска.

точивалась въ рукахъ туземцевъ (Глагодь, Малый, Грабленый). Самымъ народнымъ событіемъ при Василів III было перенесеніе взветшалых нконъ на Москви во Владнміръ, послѣ ихъ подновленія, а подновляль самъ митрополить. По Стоглаву, подобаеть быть живописцу смиренну, протву, благоговъйну, не празднословцу и не ситхотворцу", подобно средневъковимъ мастерамъ на Занадъ (С. И. § 176). Но тоть же Стоглавь жаловался, что пошлина падала и здёсь. Мастера начинали "описывать божество отъ самомышленія и своими догадвами". Они стали оживлять византійское однообразіе житейскими предметами и навлонностью къ выпувлости: глядинь, подле Спаса написана "женка, кабы плишеть"; в ливи все словно живые. Такими затвими отличалась особенно новгородско-исковская школа, которая находилась подъ вліянісмъ творцовъ Возрожденія, пользовалась гравюрами даже съ Перуджино и Чимабу (С. И. 🐕 125, 176). Она уже забывала старомодную школу тронцко-московскую 1). Грозный поручиль ей, въ добрую пору, расписать своды и ствиы царскихъ палатъ, послъ пожара; и она изобразила на инхъ не иконы, а Разумъ и Безуміе, Чистоту, Правду и т. под. Старина возмутилась-и Стоглавый соборъ постановнаъ: "неонинен должны писать съ древнихъ образдовъ", именно съ греческихъ живописцевъ да съ Рублева (§ 106). Владывамъ поручено было строго следить за неонниками. Появились подлимики (§ 123), это старовърство въ живописи (§ 173), напоминающее древній Египеть (Д. Н. § 10). Въ этихъ первовныхъ руководствахъ иконописи подробно излагаются правила, какъ изображать всякаго святого, а также вакъ делать враски, позолоту и т. под. Подлинниви были "лицевые", съ одними рисунками, и "толвовые" — съ объяснительнымъ текстомъ. Образдами имъ служили византійскіе подлинники, которые руководились иконописью афонскихъ монаховъ 12-го в. Туземные же угодинки описывались въ нихъ по воспоминаніямъ, разсвазамъ, а то и по віщему сновидінію.

Но уже нельва было остановить зародившейся жизни. Въ конце 16-го в. возникла строгановская школа, въ Сольвычегодске, отчина Строгановыхъ (§ 128). Склонаясь сначала къ византійству, она быстро поднала "фряжскому" вліянію и стала переходною ступенью къ новому русскому искусству. Западное вліяніе

<sup>&#</sup>x27;) Обращивомъ троникой школы могутъ служить фрески Благовашенскаго собора въ Кремле, написанныя при Василій III. Оне недавно очищени отъ поздаващихъ наслоеній.

ясно также у патріаршихъ и царскихъ "зоографовъ" 17-го в., которыми населены были, въ Москвв, цвлыя "неонныя" улиди. хотя ихъ работы все еще признавались на Западъ за испусство 10-го в. Въ то же время, какъ бы въ отпоръ подлинникамъ, умножались книги и листы съ нтальянсении и ифмецвими гравюрами, предназначенными собственно для живописцевъ. А на Верху, по ствиамъ, рядомъ съ молитвами (§ 173), появились "парсуны" (персоны) или портреты царей и иностранныхъ государей, да "фражскіе листы" — свътскія гравюры, въ рамкать безъ стекла, которыя покупались, вивств съ игрушками, для царевыхъ детей. При Миханай дворецъ былъ расцисанъ вичтра немпами да полявами на соблазив староверамъ. Здесь, висто нконописи, красовалось необычайное "бытейное письмо" (изображенія на всеобщей и русской исторіи, по Хронографу), в также виды, алдегорів, "звіздочетное пебесное движеніе" д "чертежн" (варты съ итичьяго полета), хоти все это вычурно. пестро, горбло золотомъ и яркостью врасокъ. То же видимъ въ хоромахъ Никиты Ив. Романова, В. В. Голицына, Моровова, Матебева.

Развивалась и мелкая живопись или миніатюра. Она больше прежняго (§ 106) становилась свётскою и подвергалась запалному вліянію. Не довольствуясь церковными внигами, она пронивала всюду, отъ духовныхъ стиховъ до пов'єсти. Особенно увращались вартинвами "лицевыя" житія святыхъ. Образцами ихъ служать житіе Сергія Радонежсваго (§ 102) и Царственная Книга (§ 177), которыя передають всів бытовыя подробности 14-го и 16-го вв. Это—истинный зародышь нашей исторической и бытовой живописи.

Столь же важны, въ этомъ смислъ, лубки или простовива" — грубых гравюры, возникшія въ конць неріода. Онъ ръзались на деревь и сначала нвображали церковные предметы корсувскимъ пошибомъ. Лубочныя картинки такъ полюбились народу, что церковь поспъшила запретить имъ нконное содержаніс. Тогда онъ стали передълывать на русскій ладъ "нъмецкіе потышные листи"; сверхъ того, начали заимствовать изъ преданій, сказовъ, повъстей, апокрифовъ, кураптовъ, альманаховъ. Постепенно онъ стали касаться всего и неръдко зло осмънкал старину. Наряду съ лубками, возникла, вмъстъ съ кингопечатаніемъ, серьезная гравора или "фражское ръзное дъло". Сначала это были отдёльные оттиски миніатюръ, все церковнаго содержанія.

Свётскость и прямо итальянскій пошибь убиваля византійство и вы нашемы своеобразномы узорочью (§ 106), какъ видно изъ рисунковь, буквы и заставнить вы Апостолії 1564-го г., сы ихъ растительнымы орнаментомы времень Возрожденія. Да и самое кингопечатаніе явилось у насы вноли плодомы Запада (§ 175). То же должно сказать о вознившей тогда у насы правной, "травчатой" живописи или о "травахь", какъ назынали ткань сы растительными узорами, изобрітенную итальянцами вы эпоху Возрожденія. Это непобідимое вліяніе проникало даже вы наше узорочье вы вышиваньй.

Менће всего развивалось всание, гонимое восточною церковью, какъ одно изъ отдичій датинства. Оно попрежнену (§ 69) рідко дерзало браться за цінные "болвани" (статуи) и даже за совсьмъ выпуклую різьбу (горельефъ). Оно ограничивалось плоскою різьбой на дереві или камні въ иконописномъ стилів. Но съ 16-го в. появляется "фращина", какъ называли горельефъ и "травную" різь, которую расписывали яркими врасками и покрывали золотомъ и серебромъ. На Верху уже при Ивані III были иноземныя "каменныя изваннія, по образцу Фидіеныхъ" (Д. И. § 130); подконецъ появились художественные львы, единороги и т. под.

Гораздо успешные распространялась такая мелочь, какъ уврашенія на обиходныхъ вещахъ, особенно на сосудахъ, въ видъ узоровъ, растеній и звърей: нередно даже кубин и вовин представляли собой вола, пътуха, лодву, рогъ, а на ихъ врышвахъ изображались города, цтицы и т. под. Сюда же относится множество різанных на дереві, кампі, кости, меди образновъ, а также металическихъ силадней со створвами, дорогихъ окладовъ на иконахъ и евангеліяхъ, ракъ для мощей. Туть искусная різьба, и "половинчатан", и "на проемъ", а также мусія (§ 30), чернь, финифть (эмаль), драгодиные камин соперинчали съ обронною работой, со "сванью" (сученыя металическія нитви) и "филигранью" (серебраныя свтви). То же должно свазать о затейливой резьбе на надпрестольных девняхь" (балдахины), въ видв храмивовъ, и на "парскихъ мъстахъ". Последеня папоминають описание Соломонова трона, какъ видно по обращику въ Успенскомъ соборв сдвланному при Грозномъ, хотя и приписанному Мономаху: здесь шатеръ, кокошенки и западния укращенія. На этомъ мъсть цари слушали объдню и облачались, причемъ оно задергивалось вамчатными завъсами. Подобными работами уже

занамались и туземцы, подъ западнымъ руководствомъ: при Грозномъ славился цёлый рядъ новгородцевъ Петровыхъ. Но самил лучшія вещицы выдёлывали, подконецъ, иностранцы: они и завели въ Москве фигурную резьбу.

Всероссійская монета четвертаго періода изготовлялась собственными мастерами посредствомъ довольно дітскихъ пріемовъ. Она иміза прежній (§ 106), далеко несовершенный видъ; только съ Грознаго въ рукій іздеца стало изображаться копье. Заго инсколько улучшились "свинчатын" пешти. Образецъ государственной печати установился при Пванів III: сначала на ней были разния вымышленныя изображенія; а съ 1497-го года является черный двуглавый орель въ коронів, съ ряспростертыми крыльями и выпущенными коттями, съ крестомъ между главами. Иванъ III далъ печати также Новгороду и Дершту, яля сношеній съ иностранизми.

Музыка находилась въ первобытномъ состоянін. Инструментальной совсимь не существовало. Она считалась грихомъ, соблазномъ, признакомъ язычества: древняя Русь кончила тъчъ, что однажды, въ порывв благочестія, собрали по домамъ 5 возов инструментовъ и сожгли ихъ. А эти инструменты ограничивались невиннымъ подънгрываниемъ при песняхъ и иляскахъ. То были: свромныя доморощенныя балалайви или бандуры, вольный, свирвли и дудки или сопвли, да зудящія азіятскія сурны, бубни и набаты (барабаны). Но на Верху уже съ начала періода завелась Потвиная Палата, съ потвинымъ "чиномъ", т.-е. цвлое увеселительное въдомство. Здесь хранились невидании "стременты", занесенные съ Запада. Съ Ивана III, котория выписаль "органнаго игреца", органь сталь любимою музывой на Верху. Подле него выдвинулись медные рога и гудка -ящиви со струнами. Но больше всего привились, у именитых людей, цымбалы-грубый намекъ на фортепьяно, напоминавшів древніе гусли: это-рядъ металических струнь, по котория ударяли двумя деревянными молоточвами, обтянутыми сувновь "Игреци" на пымбалахъ были русскіе, а на органахъ-итици "Веселые" (скоморохи) играли на своихъ нервобытныхъ инструментахъ (§ 63). Они давали, сверхъ того, представленія, надвая "хари" или "личины" (хаски): эти "позоры" пли "тетства" быле мелеими сценами, а иногда цельми вувольния вомедіями, въ роде нанешнаго райва. Скоморохи были такке плисунами, авробатами, фиглярами, фокуснивами, хотя далего уступали въ этихъ искусствахъ своимъ учителимъ, ифицамъ в полявамъ. У Лжедимитрія I быль уже настоящій европейскій оркестръ, который при Михаиль становится необходимою принадлежностью Верха. Но плясва до конца сохранялась старая, народная. То была люнвая, безжизненная перестановка одивхъногь, съ рюдкими, осторожными жестами: словно и здюсь совершался чинный обрядъ. Только у мужчинъ, особенно подъ пъяную руку, это степенство смюнялось иногда дикою комаринскою или отчанинымъ казачкомъ съ присядками и выворотами ногь.

Важиве было пвије. Народныя пњени обнаруживали музывальность, которан свойственна вообще славянамъ. Оне полны разнообразія и самобытных вапівовь, которыхь не мало сохранилось до нашихъ дней. Здёсь-то дивое неистовство и бурное веселье, то магкая миловидность и безъисходная тоска. Заивчательно также своеобразіе въ строенін песни, -- именно, полная свобода размёра (ритма), доходящая до своенравія: адісь музыка подчиняется смыслу словъ. Сверхъ того, часто въ самой воротвой песне встречаются неожиданные переходы изъ веселаго (мажорнаго) тона въ печальный (минорный) и обратно. Радомъ съ новъйшими, потрясающими напавами попадаются отголоски эпической древности — фригійскаго и дорическаго свлада (Д. И. §§ 68, 102). Трудно сказать, какихъ песенъ больше-хоровыхъ или одноголосныхъ; неопределено также, какіе преобладають нап'явы-веселые или унылые. Наконецъ, ивсии разнообразатся по областямь. Все это устраняеть односторонность и выдвигаеть русскую песию изв ряда посредственности. Ее оценили не только туземные, но и иностранные музыванты: Бетховенъ бралъ ел напевы для своихъ ввартетовъ. Твиъ не менве и здесь видна печать первобытности из скудости ноть, которыя поэтому растигиваются и повторяются.

Вила и здёсь принадлежить, въ значительной степени, Византіи. Съ введеніемъ христіанства, развитіе народной пёсни пріостановилось. Церковь проклинала ее нариду со скоморошествомъ, какъ пережитокъ изычества. Стёсненный даже въ родной пёсни, лишенный оркестровъ и хоровъ, музывальный русскій человёкъ, до самозабвенія увлекавшійся птицами півчими, ударился въ исрковное пъміс. Ето любимымъ развлеченіемъ стало послушать священное сладкогласіе, въ особенности архіерейскихъ півчихъ. Церкви, монастыри и города, наперерывъ другъ передъ другомъ, заводили, наряду съ громогласными дъяками, звонкихъ клирошанъ, а при средствахъ—и хоры "демественинковъ" или півчихъ, щеголявшихъ почтенными бородами и нарядными нафтанами. Господа сами подпіввали имъ въ цервви, а у себя устранвали, съ помощью паемныхъ дьяковъ, собственные хоры изъ своихъ дътей и домочадцевъ. При этомъ, какъ въ нвонописи, старались держаться древнихъ образцовъ, хотя в преподанныхъ иноземцами.

Первыми уставщивами церковнаго ценія на Руси были болгары и греви, которые ввели у насъ "осмогласіе" по Овтонку Дамаскина. Это и есть настоящее "демество" или предане придворной капеллы въ Византін-півніе, застывшее на первобытной одногонности (Д. И. § 156), чинное и скучное, какъ обрядъ. Съ начала 12-го в. уже появились "крюки" нап зваменія" — ноты, въ видв крючковъ, черточекъ, точекъ, врестиковъ в т. под. При татарскомъ игв заглохло и это дело; но загвиъ оно оживниссь. Повсюду вознивло много півщовь, среди которых особенно славились новгородцы. Каждый старался пріукрасить дело, но только портиль его отъ неуменья распеть застаревше врюби, подобно списателямъ, успащавшимъ рукописи оппибваче. Расплодилось множество "наибвовъ, понввовъ, распввовъ, раг водовъ", которые получили до сотии названій, по своему пренсхожденію, по м'єстностямь и "дидасваламь" (учителямь): напрвы болгарскій, греческій, кіевскій, казанскій, новгородскій, патріаршихъ дьявовъ, софійскій препатый и перепатый, деогтієвъ, герасимовскій, на річь, хамовой, столновой и др. Биля еще разные распъвы отдельных стиховь: Аллилуія была даплохійская, красная, скокъ, недосковъ, нерескокъ . Подвонень "всявъ отъ себя" искажаль; "учинилося веліе разгласіе"до того, что даже двое певчихъ не могли петь селално: вр удвонать гласный, вто перенначиваль ударенія; неукротичи Логинъ (§ 170) дошелъ до того, что пълъ вместо "Авраан! о самени" - "Аврааму и свмени". Словомъ, пвли "кто въ лесь. ето по дрова" или "вто во что гораздъ". Нигдъ хаосъ, своеволіе и нев'яжество древней Руси не проявлялись въ такой степена

Выработанная подвонецъ врюковая азбука представлям истинеую тарабарщину. Въ ней болъ 500 названій, частью греческихъ, частью взятыхъ изъ самыхъ знаковъ, такъ что виходить родъ образнаго письма (Д. Н. Введ. § 14). Тутъ встръчаются: онта, хамило, кулняма, тряска, змінца, паукъ, борюй и тихой голубчивъ, дербица, німка, стопица со очкомъ и т да еще былъ таниственный "толкъ" этимъ знаменіямъ, гіз важдое объясненіе начиналось съ той же буквы, какъ крюбі: "змінца—земныя славы и суеты міра сего отбівтаніе; німка—

нестижание тленных видний и т. под. Такъ подвонець расплодилась запутанняя до невозможности первеская письменность
по крювамъ, которую называють еще "безлинейною", въ отличее
оть западныхъ ноть. Никто уже ничего не могь разобрать въ
нашихъ "знаменныхъ книгахъ", — въ этихъ Октопхахъ, Ирмологіяхъ, Обиходахъ, Кондакаряхъ, Стихираряхъ, Канонахъ, Тріодихъ постныхъ и цвётныхъ. Православная Русь хвасталась своимъ благочиннымъ пеніемъ, провлиная Западъ за его "ревъ"
и "крявканье", а сама кончила такимъ соблазномъ, что владыки должны были запрещать это безобразіе, какъ запрещали
они уродскія башенных церкви.

§ 182. Витшній быть. Земледтліе. Село. — Въ четвертомъ періодъ витшній быть, въ свою очередь, подвергся изміненіямъ, нь особенности къ концу, подъ западнымъ влінніемъ. По они замітны преимущественно въ высшемъ слой общества и по большимъ городамъ; масса же народа жила все еще постарому.

Земледълие сначала находилось въ первобытныхъ условіяхъ. Возделанной земля было мало: она ценнлась несравнение высоко. При старомъ просторъ, все еще не любили вкладывать особый трудъ въ насиженное мъсто: носядять не больше трехъ авть на нови- и ндугь дальше. Било выгодиве делать новую гарь и подсвку, чемъ удобрять старое поле. Оттого часто встречались "перелоги", т.-е. брошенныя, одернъвшія пашин, вогорыя обращались въ новь. Особенно много было ихъ въ новгородскомъ и тверскомъ враю, послв ногромовъ Грознаго (§ 127). Но это кочевое, переложное и подсичное хозяйство (\$ 107) постепенно стало заміняться осідлымь, "трехпольнымъ", которое развивалось по мере стесненія переходовъ врестьянъ (§ 166): пашня делилась на три поля — озимое (рожь), ировое (овесь) и "паренину" (участокъ, отдыхающій подъ паромъ). Тогда же началось удобрение земли навозомъ, и сталъ распространяться плугь насчеть сохи (рала), воторая вообще плохо брала дъвственную, деринстую почву. Стали то же, что н теперь: больше всего рожь или жито и овесъ, меньше-ячо мень, просо, полбу, горохъ, чечевицу, ленъ и коноплю. Итеница употреблялась, какъ лакомство - для "пироговъ", а гречихи вовсе не было. Убирали хлебъ и сено, вакъ теперь. Молози больше ручными жерновами: лишь изръдка встръчались маленькія водяныя мельницы. Пашни измірялись "четями".

При трехпольномъ хозяйствъ, которому сопутствовало увеличение населения, впервые замъчается скученность люда, круп-

пость поселеній и жизненныя удобства, тімь боліве, что еще были живы родовыя воспоминанія: врестьяне селились общинами (§ 165), занимали другъ у друга вещи и запасы, сближансь между собой также натуральными повинностями и круговою порувой. Свота и птицы было у нихъ вдоволь: подати вносились и бараньими лопателии съ овчипами, и масломъ, сыромъ, явцами, курами. Не мало занимались еще рыболовствомъ, охогов и особенно бортью. При маломъ разделении труда, муживъ занимался также разными ремеслами, чему способствовала долгал зима, удерживавшан его дома. Иногда онъ и горговалъ: встръчвлись, особенно въ Новгородской области, півлые "рядки" — посельи съ мельниъ торговымъ людомъ. Жизнь врестьянина отличалась дешевизною, за исключеніемъ, конечно, голодныхъ годовъ. Земледъльцу довольно было, для обзаведения, трехъ тогдашнихъ рублей: изба съ влётью и овиномъ стоила 20 денеть. А зарабогная плата была, среднимъ числомъ, 20 ватынъ въ голь.

Но такъ было въ среднихъ областихъ московскаго государства. Здесь, несмотря на суглиновъ и на главный притовъ крвностначества, было сравнительно многолюдно, и процезтало земледёліе, а отчасти и кустарные промыслы съ торгомь. связанные съ бливостью столицы. По окраинамъ же врестынинь жиль вы прежнихь условіяхь. На сіверів, вы древиси Новгородской области (§ 51), онъ быль бъдиве, несмотря на малочисленность помъщивовъ. Народу было еще немного а земли-безъ конца. Здёсь встрёчались особенно часто пустошь. передоги, выселки и починки въ 2-3 двора, займища (1 дворъ въ свъжниъ); а въ селахъ еле насчитывался десятокъ-другой дворовъ и между ними были десятки версть. Совсемъ илохан почва вс пропитывала мужика: онъ торговаль по близости городовь, в больше поддерживаль себя звёринымъ промысломъ. А на югь. гдв разстилалась самая добротная, черноземная почва, земледълія почти не было: врестьянъ было меньше однодворцевь; тамъ было царство служилыхъ, сидевшихъ, для оберегани Руси, на благодатныхъ пустыряхъ.

Село представляло кучу разбросанных деревушевь, из которых оно в выростало. Избы ленялись въ безпорядей вокругь неправильной, грязной площади, на которой возвышалась дерковь—та же изба, только побольше, да съ шатромъ и луковицей наверху. Это все были "скородомы"—легкіе бременчатые срубы, которые перенозилясь на лошадихъ. Они часто истреблялись пожарами; а съ приближеніемъ врага, житель

сами сожигали ихъ и бъжали въ города "отсиживаться въ осадь", а хлёбъ зарывали въ яки. Во избёжание пожаровъ, льтомъ даже запрещалось топить избы: мужики пекли хлюбъ въ сараяхъ, на задворкахъ или огородахъ. Места у нихъ было много. "Усадище" или усадьба врестьянина отличалась просторомъ; только и завсь не было никакой правильности, планировки. Это -общирный "дворъ", обнесенный плетнемъ, а иногда "столпьемъ" нап "тыномъ", съ пъльными воротами, на которыхъ водружался кресть ван образокъ. Посредн него стояла "клать" простой четвероугольный срубь, служившій літничь жильемь и кладовой; при ней-чулянь, а подъ нею-погребъ. Изъ нея образовалось теплое пом'вщение или изба (\$ 4). Она складывалась отлично, безъ скважниви, несмотря на отсутствие гвоздей; и еще брусья провладывались мхомъ, а иногда паклей или пенькой. Изба все еще была "черная" — курная, безъ трубы, съ дымнякомъ или отверстіемъ подъ потолвомъ, воторое называлось "волововымъ" обонцемъ, такъ какъ опо заволакивалось доской, когда изба нагръвалась. Двери въ ней были очень пизкія и узеньвія. Изба соединалась съ влітью "сінями", а также двускатною соломенною крышей. Отдельно были разбросаны: овечій хатвы сь свноваломы, "забой" (обнесенное плетнемы м'всто для скота), амбаръ съ "сустками" (запромами), мыльня, колодезь. Все это — дворовый кламъ" или "дворскій колуй". А за нииъ шли: овинъ (строеніе для просушки хліба), гумпо (загородка для свирдовъ), ямы и плети (для храненія зерна). Далве тинулись "ванустники" (огородъ), воноплиниви, потомъ поля, выговы, свновосы и лесь. Въ этой-то усальбе теснялась куча народу, - 3 или 4 семьи не въ раздълъ, да семьи работнивовъ, подсосвдинвовъ, захребетнивовъ, бобыдей (§ 165). Въ избъ же зимой помъщались и телята съ курами.

Въ селъ встръчались также усадьбы зажиточныхъ крестьянъ и помъщиковъ. Это—въ основъ то же хозяйство, что и у бъдноты, но болъе общирное и богатое. Оно уже подходило въбыту городовъ.

§ 183. Промыслы и торговля.—Какъ село, по вившнему быту, зависить попреимуществу отъ земледвлія, такъ городь—

отъ промысловъ и торговли.

Промыслы мало подвинулись впередъ, по своему впутреннему достоинству. Они все еще были старыми добычными "путями" (№ 97): при ничтожномъ раздъленіи труда, обработка сырья встрѣчалась рѣдко; мастеровъ п "ремественниковъ" едва

ность поселеній и жизпенныя удобства, тімь боліве, что еще были живы родовыя воспоминанія: крестьяне селились община ми (§ 165), занимали другь у друга вещи и запасы, сближамсь между собой также натуральными повинностими и круговою порувой. Скота и птицы было у нихъ вдоволь: подати вносылись и бараньими допатками съ овчинами, и масломъ, сыромъ. яйцами, вурами. Не мало занимались еще рыболовствомъ, охогой н особенно бортью. При маломъ разделение труда, мужань ванимался также разными ремеслама, чему способствовала долг вля вима, удерживавшая его дома. Иногда онъ и торговаль: встрвчались, особенно въ Новгородской области, целые "рядви"-тко селки съ мелвимъ торговымъ аюдомъ. Жизнь крестьянина отля в чалясь дешевизною, за исплючениемъ, конечно, голодимъъ водовъ. Земледвльцу довольно было, для обзаведенія, трехъ тог дашнихъ рублей: наба съ влътью и овиномъ стоила 20 денежъ А заработная плата была, среднимъ числомъ, 20 алтынъ въ годить

Но такъ было въ среднихъ областяхъ московскаго госуд эт ства. Здесь, несмотри на суглиновъ и на главный прито из крипостинчества, было сравнительно многолюдно, и процижи тало земледвије, а отчасти и кустарные промислы съ горговить. свизанные съ близостью столицы. По окраниамъ же вресты нинъ жилъ въ прежинхъ условіяхъ. На севере, въ древтией Новгородской области (§ 51), онъ быль бъдиве, несмотря из малочисленность пом'вщивовъ. Народу было еще пемного. земли — безъ конца. Здёсь встречались особенно часто пустолия, нерелоги, выселки и почитки въ 2-3 двора, займища (1 дворъ ва свъжинъ); а въ селахъ еле насчитывался деситокъ-другой дворовъ и между ними были десятки версть. Совствить плохая почива не пропитывала мужика: онъ торговалъ по близости городовъбольше поддерживаль себя зверинымъ промысломъ. А на юго, гав разстилалась самая добротная, черноземная почва, зем-педъля почти не было: врестьянъ было меньше однодворце: 13%; тамъ было царство служилыхъ, сидвинихъ, для оберега 🖼 14 Руси, на благодатныхъ пустырахъ.

Село представляло вучу разбросанных деревушевь, воторых оно и выростало. Избы ленились въ безпорядке возвыти пругъ неправильной, грязной площади, на которой возвыти лась церковь—та же изба, только побольше, да съ шатром плуковицей наверху. Это все были "скородомы"—дегкіе брев чатые срубы, которые перевозились на лошадяхь. Они часто истреблялись пожарами; а съ приближеніемъ врага, жите за

даже вогда, съ паденіемъ Казани, соль пошла съ юга, она, въ силу высовихъ пошлинъ, была тавъ же непомфрио дорога, вавъ хлѣбъ—дешевъ: въ 10 разъ дороже, чѣмъ теперъ. Съ этимъ главнымъ, послѣ хлѣба, предметомъ первой необходимости могли соперничать только привозныя произведенія роскопи — мануфавтурные и колоніальные товары. Наряду съ солянымъ промысломъ, развивалось "ямчужное" или селитряное дѣло; но оно было въ рукахъ правительства, а населеніе было обязано доставлять золу и дрова.

Только содиное и селитряное производство да пивныя и мыльныя варницы представлями намени на заводское дёло. Но настоящіе заводы вознивли лишь въ конців періода, благодаря иностранцамъ: таковъ былъ знаменитый тульскій заводъ голландца Виніуса. Русскіе же крестьяне попрежнему больше всего занимались промыслами, связанными съ деревомъ, съ лесомъ. Они гнали много дегтя и выделывали поташъ. "Древолази" не переставали устранвать бортя -- искусственных дупла для пчель, означая ихъ своимъ "знаменемъ" на деревв н взыскивая пеню съ того, кто развиаменоваль борть". Они собирали въ "медуши" массу добычи, воторую отдавали правительству, въ видъ "медоваго", и продавали за грошъ на торгахъ. Медъ и воскъ все еще составляли выжную статью вывоза за-гряницу. Усиливался и вывозъ въ Литву деревянной посуды, которую уже ръзали весьма искусно и по очень сходной цене: ею были завалены наши рынки такъ же, какъ и рыбой. Плотинчество пріобретало обширные размеры: "рубленки" ходили больщими артелями в имвли хорошје заработки, особенно благодаря развитію шатроваго пошиба (§ 181). Развивалась постиная різзьба, особенно въ Холмогорскомъ враю, гдв и теперь изготовляются точно такія же гребенки (§ 187).

Среди городскихъ промысловъ больше всего были распространены производства предметовъ первой необходимости: особенно вишъли всюду мясчиви, солениви, сапожниви, гончары, бондари, колесники, ларечники, коновалы, а кузнецовъ или вовалей развелось столько, что возникло не мало фамилій и селъ "Кузнецовыхъ, Кузнецкихъ". Но неръдко встръчались также и "швецы" или "швали", кочевавшіе по давальцамъ, "травники" (доморощенные лекаря), повивальныя бабки, стригольники, зубоволоки, кровопуски и кровопусницы, скоморохи, иконописцы, списатели и т. под. Значительно развилось кожевенное производство, которое примънялось къ обуви, платью, сбруъ:

вожи умели выделывать лучие прежняго. Такъ и сямъ занимались обработной металовъ, благодаря вностранцамъ, которые отврили. еще при Иванъ III, серебряную и мъдную руду близъ Печоры. Въ Устюжив, которан и раньше называлась Железнопольского. плавили желёзо, хотя и тёмъ же первобитнымъ способомъ кавимъ пользуются до сихъ поръ. Значеніе этого промысла видно нав его имени: имъ занимались "котельники". Но въ Тулт наше вустари уже выдълывали хорошее оружіе и заики съ 16-го в., вогда тамъ напіли богатую руду. Они также искусно изготовдала броен, котя и по азіатскому образцу. Женсвій трудь. воторый по всей Руси выбав широкое применение въ пряжь. тванью, шитыю, достигь совершенства въ вышиванью и кружевахъ. Наши мастерицы, не исключая боярынь и даже парицъ. въ особенности же монахини, такъ искусно выводили русское узорочье шелками, золотомъ и серебромъ, на пеленахъ, покровахъ, плащаницахъ и на бъльъ, что ихъ работы дорого цънлись даже за-границей. Съ этою целью въ светлицахъ цариць сидвло множество волотнихъ и бълыхъ мастерицъ и знаменщиковъ (рисовальщиковъ); а ихъ "хамовыя" (твацкія) села был обложены уроками пряжи и шитья. Наконецъ, съ распространеніемъ русскаго пошиба (§ 181), совершенствовались и квисящики, хотя попреимуществу въ такихъ местахъ, какъ Новгороди Исковъ, где имъ помогало западное вліяніе. Тамъ же напболье развивались производства разное, иконописное, серебряное. врасильное и т. под. Москва отгуда брада мастеровъ. Но вообщдля болве научныхъ и тонкихъ дёль выписывали иностранцевы: таковы были больше всего рудознатцы, затвиъ-оружейния. литейщики, отлившіе Өедору I Царь-пушку (ок. 2.500 п.). чеванщиви, стекольщики, золотыхъ дёль мастера, зодчіе, врача, подвонецъ даже часовщики.

Гораздо бол'ве усп'яховъ сд'ядала торговля въ четвергонъ період'я. Они особенно зам'ятны въ заграничныхъ сношеніяхъ. Вн'яшнля торговля, не погибшая и при татарахъ (\$ 107), расцв'яла съ паденіемъ ихъ нга. Именно посл'я пиденія Казани и Астрахани (\$ 124), наша торговля съ Востовомъ быстро принила небывалые разм'яры. Астрахань, которая, въ начал'я періода, была кучей мазановъ, стала однимъ изъ вихныхъ узловъ международныхъ сношеній: оттуда потянулись вараваны большихъ судовъ (въ 30.000 пудовъ) съ солью, рыбой, овчинами, съ приностями и драгоц'янными вамнями Азіи, такъ что жемчугъ и даже рубины продавались въ Москв'я на фунти.

наже вогда, съ паденіемъ Казани, соль ношла съ юга, она, въ силу высовихъ пошлинъ, была такъ же непомерно дорога, вакъ ха воъ-дешевъ: въ 10 разъ дороже, чёмъ теперь. Съ этимъ главнимъ, после хлеба, предметомъ первой необходимости могли соперничать только привозныя произведенія роскоши — мануфавтурные и волопіальные товары. Наряду съ солинымъ промыслохъ, развивалось "ямчужное" или селитряное дёло; но оно было въ рукахъ правительства, а населеніе было обязано доставлять золу я дрова.

Только соляное и селитряное производство да пивныя и мыльныя варницы представляля намени на ваводское дело. Но настоящіе заводы вознявли лишь въ конців періода, благодаря вностранцамъ: таковь быль внаменнтый тульскій заводъ голландца Виніуса. Русскіе же крестыне попрежнему больше всего занимались промыслами, связанными съ деревомь, съ лесомъ. Они гнали много дегта и выделывали погалгь. "Дренолазы" не переставали устранвать борти - искус-Ственныя дупла для пчель, означая вхъ своимъ "знаменемъ" на деревъ и взыскивая пеню съ того, вто "раззнаменовалъ борть". Опи собирали въ "медуши" массу добычи, которую отдавали правительству, въ видъ "медоваго", и продавали за гропъ на горгахъ. Медъ и восеъ все еще составляли важную статью вывоза за-границу. Усиливался и вывозъ въ Литву деревянной посуды, воторую уже ръзали весьма ислусно и по очень скодной цінів: ею были завалены наши рынки тавъ же, какъ и рыбой. Плотничество пріобрівтало общирные разміры: "рубзеники ходили большими артелями и имъли хорошіе заработки, особенно благодаря развитію шатроваго ношиба (§ 181). Развивалась постяная разьба, особенно въ Холмогорскомъ праю, гле и тенерь изготовляются точно такія же гребенви (\$ 187).

Среди городскихъ промысловъ больше всего были распространены производства предметовъ первой необходимости: особение ипшёли всюду мясники, соленики, сапожники, гончары, бондари, волесники, ларечники, коновалы, а кузнецовъ или - ковалей рязвелось столько, что возникло не мяло фамилій и селъ "Кузнецовыхъ, Кузнецвихъ". Но нерёдко встрёчались гакже и "швецы" или "швали", вочеванийе по давальцамъ, "травышки" (доморощенные лекаря), повивальныя бабки, стригольники, зубоволоки, кровопуски и кровопусницы, скоморохи, иконописцы, списатели и т. под. Значительно развилось кожевенное производство, которое примёналось къ обуви, платью, сбрую:

кожи умъле выдълывать лучше прежняго. Тамъ и сямъ занимались обработной металовъ, благодаря иностранцамъ, которые открылы. еще при Ивант III, серебриную и мъдную руду близъ Печоры. Въ Устюжив, которая и раньше называлась Жельзнопольско илавили железо, котя и темъ же первобитнымъ способом 🦈 важимъ пользуются до сихъ поръ. Значение этого промысла вид нвъ его имени: имъ занимались "котельники". Но въ Тулб наш вустари уже выдълывали хорошее оружіе и замви съ 16-го вогда тамъ нашли богатую руду. Они также искусно изгото - в знаи брони, хоти и по азіатскому образцу. Женскій труд-тваньв, шитьв, достигь совершенства въ вышиваньв и круже вахъ. Наши мастерицы, не исключая боярынь и даже царицивъ особенности же монахини, такъ исвусно выводили русски уворочье шелками, золотомъ и серебромъ, на пеленахъ, повровахъ, плащаницахъ и на бъльъ, что ихъ работы дорого цънк лись даже за-границей. Съ этою цилью въ свитлицахъ цариц 🥦 сидело иножество золотныхъ и белыхъ мастерицъ и знаменци ковъ (ресовальщиковъ); а ихъ "хамовыя" (твадкія) села быле обложены уроками пряжи и шитья. Наконецъ, съ распространеніемъ русскаго пошиба (§ 181), совершенствовались и каменщики, котя попреимуществу въ такихъ мъстахъ, какъ Новгородъ и Исковъ, гдв имъ помогало западное вліяніе. Тамъ же наиболь развивались производства різзное, пвонописное, серебриное === врасильное и т. под. Москва оттуда брала мастеровъ. Но вообще для болье научных и тонких дыль выписывали иностранцевы: = таковы были больше всего рудознатцы, затемъ-оружейники, 🤜 🍍 литейщики, отлавшие Өедөрү I Царь-пушку (ов. 2.500 п.), « чеванщиви, стевольщиви, золотыхъ дёль мастера, зодчіе, врачи, подконецъ даже часовщики.

Гораздо болве успъховъ сдълала торговля въ четвертомъ періодъ. Они особенно замътны въ заграничныхъ сношеніяхъ. Внъшал торговля, не ногибшая и при татарахъ (§ 107), расцвъла съ паденіемъ ихъ ига. Именно послѣ паденія Казани и Астрахани (§ 124), наша торговля съ Востовомъ быстро приняла небывалые размъры. Астрахань, которая, въ началѣ періода, была кучей мазановъ, стала однимъ изъ важныхъ узловъ международныхъ сношеній: оттуда потянулись караваны большихъ судовъ (въ 30.000 пудовъ) съ солью, рыбой, овчинами, съ пряностями в драгоцѣными вамнями Азін, такъ что жемчугъ и даже рубины продавались въ Москвѣ на фунты.

Въ то же время въ Азовъ турки и гатари мъняли азіятскія матеріи и сокровища на наши мъха. Восточные купцы подымались и по Дивиру караванами въ тысячу человъкъ: въ Кіевъ шелкъ продавался дешевле льна, а перецъ—дешевле соли. Съ турками мы торговали еще сухимъ путемъ черезъ Бессарабію. Завязывался торгъ и съ сибирскими инородцами.

Быстро росли и спошенія съ Западомъ, тімъ болье, что съ открытіемъ португальцами морского пути въ Ост-Индію (С. И. § 175), съверние народы, въ особенности англичане, стали искать сухопутной дороги туда черезъ Ригу, Москву, Астрахань и Дербентъ. Русскіе стремились въ Западу со страстью, которая олидетворилась въ Грозномъ (§ 128). Цари давали иностраннымъ гостямъ льготы (§ 168), которыя все расширялись: при Иванъ III въ Москву пускали только купцовъ польскихъ, литовскихъ и восточныхъ, при Грозномъеще шведсвихъ и англійсвихъ, а при Миханли уже по всей Россін торговали ганзеаты, англичане, голландци, датчане, шведы, поляви, татары, персіяне, армяне; европейцы могли пробажать въ Индію и Китай. Новгородъ и Исковъ развивали свое прежнее значение на нашей вившней торговлю: ганзеаты держались ихъ постарому; англичане предпочитали ихъ Москвъ; голландци нивли тамъ свое подворье. При Грозвомъ выдвинулась-было русская Нарва или посадъ Иванъ-Городъ, вуда приходило болве 60 иностранныхъ судовъ ежегодно; и они привозили, кром'в обычныхъ товаровъ, оружіе, мастеровъ и художниковъ. Руссвіе товары шли еще въ Европу Западною Двиной: у нашихъ купцовъ были свладочныя подворья въ Ригъ, Гевель и Вильив. Сюда отправлялось наше сырье: на Западв говорили, что изъ Московін доставлялась туда большая часть леса, поташа и меда и весь запасъ воска, смолы и особенно мвховъ, которыхъ тамъ покупали на милліонъ рублей ежегодно. Только хлебъ русскій быль тамъ за редкость: его вывозила почти одна вазна, да и то боялись, что поголодають русскую землю". При Миханлъ даже быль воспрещень вывозъ хлъба, мяса и рыбы.

Иностранцы, правда, негодовали на русскихъ, которые такъ обезцвинвали ихъ деньги, что съ ними приходилось вести мвновую торговлю; а тутъ они такъ надували чуже-вемцевъ, что нервдко продавали ихъ товаръ дешевле, чфмъ сами покупали. Тфмъ не менфе западные купцы дорожили снотпеніями съ Русью: они получали отъ нихъ до 50°/, барыша

§ 184. Пути сообщенія. Монета, — Торговля задерживалясь н оть плохого состоянія путей сообщенія Заграничных спошенія находились въ зачаткахъ. Било всего два порта, за в то лишь съ Грознаго, -- Астрахань и Архангельскъ, въ которочь находилась единственная вившияя таможия: Нарвой мы владыи пелолго. Отъ Москвы до Лондона вхали песколько мъсяцевъ это разстояніе было тогда вдвое больше, чемъ теперь, - до 6.000 версть. Отправлялись изъ гавани св. Николая и следовали мин-Норвегін, доплывая вногда до Италін, причемъ подвергались, въ Средиземномъ моръ, нападеніямъ морскихъ разбойниковъ. Плавзніе вообще было подвигомъ, почти самоножертвованісмъ. Оно совершалось паботажемъ, вдоль береговъ, на нервобытныхъ "порабдяхъ", воторые оправдывали свое названіе (отъ греческаго воробъ"): то были большія лодин, человінь на 50, только съ "честоиъ" (палуба), вормиломъ и в'втрилами (шируса). Но особенно тяжно было на Веломъ море, воторое называлось "бъдникъ. горькимъ". У Мурманскаго Носа (Норд-Капъ) погибали даже тавіе искусные "ворабельные гости", какъ англичане: тамъ, у главнаго изъ "роговъ", на которые расщеплена страшива свала, ваши мореходцы приносили жертву духу - овсянку съ масломъ.

Не сладво било путешествіе и внутри матушки-Россіи. "Нелюбь путь, золь, нужень, тяжевь, лють; страшно звло", говорить лётописи; и пародъ всноминалъ своихъ богатырей, которые заслужили передъ нимъ, провладывая "дороги прямоважін", очищая дебри отъ Соловьевъ-Разбойниковъ. Туть изда была еще первобытная (§ 70): отъ Архангельска до Астрахани добирались, въ лучшую пору, почти въ два месяца. Вздили на 10потопныхъ "водахъ" или "телвгахъ" въ 2 и 4 колеса (одноколки и двоеколки), а зимой-въ санакъ и изредка въ общетыхъ рогожей "пошевняхъ". Тащились у Поморья на оленять и собакахъ, на лижахъ и конькахъ, въ остальной Руси — в свонкъ", т. е. на татарской породы восмачахъ, печелюжихъ. тощихъ, хотя выносливыхъ и резвыхъ. Часто делали "привали" для вормежви лошадей и для собственныхъ харчей, которывозили съ собой, вивств съ вотелвомъ: постоядые дворы встрічались редво, особенно подальше отъ Москвы; а въ селахъ зачастую трудно было достать хлеба и за деньги. Старались пускаться въ путь зимой, когда, въ дучшихъ местакъ, делали р 200 версть въ сутки, котя нерідко замерзали оть жестовей стужи и отъ сибгонъ "челов'вку въ назуху".

Летомъ взда была сущая ваторга: делали не более 30 версть въ сутви. Туть парило глухое безлюдье. Всюду разстилались болота, топи да "грязи великія", черезъ которыя путники сами рубили мостики; а гдф попадались гати, то такія "живыя", что по нямъ перебирались врестясь. Особенно мучительны были перевады черезь "дебри пустынныя"; а онъ встръчались на каждомъ шагу. Здъсь нявивались едва заметныя дорожен, тавъ что нередво "лешій" заводаль въ трущобу, гдв на путника нападали мошки, комары, оводы, осы, волки, медивди, а нето и разбойниви, или путь преграждали неоглядныя топи и лесные пожары. На этихъ безвъстныхъ дорожкахъ стояло много могильныхъ крестовъ. А на южной Уврайн'й тольно опытный глазъ расповнавалъ тропочки среди безласной и безводной степи; и не было проходу отъ донской и черваской вольницы да отъ крымцевь. Гуть купцы ходили большими караванами, съ "боемъ" (вооруженные); а больше ъздили изъ Москвы въ Кафу и Азовь черезъ Литву. Понятно, что детомъ предпочитали переправляться по режамъ на "лоткахъ", лодьяхъ или "кораблецахъ". Это били или легкіе челны и однодеревки, или "суди" (въ Повгородъ-ушкун), въ родъ кораблей. По большимъ ръвамъ ходили, какъ теперь, струги, поднимавшие до 2.000 пудовъ груза; нхъ тянули вверхъ лямками. На казенныхъ стругахъ вздили и частныя лица, по подорожнымъ. У грековъ, туровъ и шведовъ заимствовали для нихъ еще названія: барка, барказъ, лайба. Но тугь другая бъда: пова тащились неповорогливые струги, на вихъ нападали со всъхъ сторонъ разбойниви; особенно на Волгь докучали развыя додочки донцовъ и степнаковъ.

Впрочемъ, къ концу періода замѣчалось улучшеніе и въ путахъ сообщенія. Тамъ и сямъ протягивались "потяме" или ториме "пути", торговме "шлахи: " изъ Москвы на Бѣлооверо, въ Кострому и Угличъ, изъ Ярославля въ Вологду и Устюгь, отъ Устюга по Двинѣ и на Витку, отъ Вологды къ р. Вагѣ, отъ Костромы на Витку; изъ Москвы на югъ, по Волгѣ и Дону въ Азовъ, а черелъ Путавль или Кіевъ—на Переконъ; шли дороги и по Дивпру. Правительство старалось упорядочить впутренній сношенія, изявь ихъ въ свои руки, по крайней мѣрѣ въ важивйшихъ мѣстахъ. Объ этой заботливости свидѣтельствуеть множество сохранившихся бумагь о вмскомъ томъ или о казенной почтѣ между главными правительственными узлами, въ особенности между Москвой и пограничными городами. Та-

тарскіе "ямы" и "дороги" были заведены еще Иваномъ III. но приведены въ порядокъ при Михаиль, когда вознивъ и Ямской приказъ съ его правилами гольбы. При проведени вовой дороги, приназный "стройщинъ" разбивалъ ее на станы. на разстояніи 50-70 версть одинь оть другого, в въ важдому стану приписываль окрестное население. Небольшой поселокъ для гоньбы, въ 1-4 двора, назывался ямомъ (станція), болве значительный-нискою слободой. Каждый яміцявъ получаль землю и жалованье отъ вазны, а иногла и отъ сельсвой общины. Онъ освобождался отъ обычнаго тягла, но зато должень быль держать тройку мериновь, хотя вздили въ одну лошадь. Онъ вознаъ царскихъ вздоковъ во всякое время, п шибво: гонецъ доважалъ въ 3 дня изъ Москвы въ Новгородъ. Ямщивовъ били "нещадно" за тихую фаду, загопили ихъ лошадей. Вообще то была одна изъ самыхъ тяжелыхъ повинностей (\$ 159). Ямідики нер'єдко "брели розно", и ихъ сысвявали, вакъ бъглыхъ врестьянъ. Но имъ дозволялось возить в вупцовъ, которые брали подорожныя изъ приказа в платили прогоны. Впрочемъ купцы предпочитали вздить на обывательсвихь: пользуясь дорогами, каждый крестьянинь радь быль свезти ихъ за безцівновъ, чтобы заработать лишній грошь.

А по городамъ именитые люди уже хвастались своею вздовой справой. Здёсь лётомъ передвигались въ богатыхъ "волымагаль" (каретахъ): у Морозова онъ были обложены золотомъ снаруже и соболями внутри, а колеса были окованы серебромъ. Но предпочитали верховую взду. Бояринъ садился на коня, хотя бы направлялся всего за три дома. Онъ вхаяъ на прасивомъ арабскомъ или персидскомъ жеребий, увижанномъ золотыми и серебряными бляхами и волокольцами, перьями и зверяными хвостами. съ литаврдами повади, въ которые онъ ударилъ, чтобы лошадь шарахалась, играла и звенвла всею своею сбруей. Даже женщины вздили верхами по-мужски, за царицей — цвлый отрядь постельниць и мастериць. Зимой вздили на санахъ. Это-самая почетная взда, особенно если въ разубранномъ возкъ, съ лисьими и волчьими хвостами подъ дугою, бхала боярына: туть впригалось насколько коней гуськомъ (у царицы 12 былыхъ); на одной сидълъ возница; по бовамъ бъжали десятви спороходовъ. А сани боярина облиплялись холопами; и пругомъ шли твлохранители въ татарскихъ шапкахъ.

Торговлю затрудняла и момета, въ которой царствовалъ всеобщій безпорядовъ и плутовство. Она все еще была сере-

. Гвтомъ взда была сущая ваторга: двлали не болве 30 ветость въ сутви. Туть царило глухое безлюдье. Всюду разстылались болота, топи да "грязи великін", черезъ которыя путниви сами рубили мостики; а гдв попадались гати, то такія "живын", что по нимъ перебирались крестась. Особенно мучительны были перевзды черезъ "дебри пустынныя"; а онв встречались на каждомъ шагу. Здесь нявивались едва замётныя дорожви, тавъ что нерёдво "лешій" заводиль въ грущобу, гдв на путнива нападали мошен, вомари, оводы, осы, волки, медведи, а нето и разбойники, или вуть преграждали неоглядныя топи и лесные пожары. На жихъ безвестныхъ дорожевхъ стояло много могильпыхъ крестовъ. А на южной Украйн' только опытный глазъ распознавалъ тропочки среди безл'ясной и безводной степи; и не было проходу оть донской и черваской вольнецы да оть врымцевь. Тутъ купцы ходили большими караванами, съ "боемъ" (вооруженные); а больше вздили изъ Москвы въ Кафу и Азовъ черезд. Литву. Понятно, что летомъ предпочитали переправляться по реканъ на "доткахъ", лодьяхъ или "кораблецахъ". Это были или легкіе челим и однодеревки, или "суды" (въ Повгородъ-ушкун), въ родъ кораблей. По большикъ ръкамъ хо-18 ли, какъ теперь, струги, поднимавшие до 2.000 пудовъ груза; ихъ тянули вверхъ лямками. На вазенныхъ стругахъ вздили и частныя лица, по подорожнымъ. У грековъ, туровъ и піведовъ заимствовали для нихъ еще названія: барка, барказъ, лайба. Но гуть другая бъда: пова тащились неповоротливие струги, на нихъ нападали со всъхъ сторонъ разбойняви; особенно на Волга докучали развыя додочки донцовъ и степняковъ.

Впрочемъ, къ вонцу періода замѣчалось улучшеніе и въ
путахъ сообщенія. Тамъ и сямъ протигивались "пошлые" или
торные "пути", торговые "шлахи: " изъ Москвы на Бѣлоозеро,
въ Кострому и Угличъ, изъ Ярославля въ Вологду и Устюгъ,
отъ Устюга по Двинѣ и на Вятку, отъ Вологды къ р. Вагѣ,
отъ Костромы на Вятку; изъ Москвы на югъ, по Волгѣ и Дону
въ Азовъ, а черезъ Путивль или Кіевъ—на Перекопъ; шли дороги и по Дифиру. Правительство старалось упорядочить внутреннія сношенія, взявъ ихъ въ свои руки, по крайней мѣрѣ
въ важиващихъ мѣстахъ. Объ этой заботливости свидѣтельствуетъ множество сохранавшихся бумагъ о ямскомъ коню или
о казенной почтѣ между главными правительственными узлами,
въ особенности между Москвой и пограничными городами. Та-

тарскіе "яжи" и "дороги" были заведены еще Пваномъ ШС но приведены въ порядокъ при Миханль, когда возникъ Ямской приказъ съ его правидами гоньбы. При проведения вовой дороги, приказный "стройщикъ" разбивалъ ее на станыс " на разстоянія 50-70 версть одинь отъ другого, и въ вак. дому стану принисываль окрестное населеніе. Небольшой поселокъ для гоньбы, въ 1-4 двора, назывался ямомъ (стан ція), болве значительный — ямскою слободой. Каждый ямщия -получаль землю и жалованье оть казны, а неогда и оть сельсвой общины. Онъ освобождался отъ обычнаго тагла, но заго должень быль держать тройку мериновь, хотя вздили въ оди у лошаль. Онъ возиль царскихъ вздоковь во всякое время, пново: гонецъ добажалъ въ 3 дня наъ Москвы въ Новгородъ Нищиковь били "нещадно" за тихую фаду, загоняли ихъ мошадей. Вообще то была одна изъ самыхъ тяжелыхъ повиня стей (\$ 159). Импини передво "брели розно", в ихъ сыскевали, вавъ бътлихъ врестьинъ. Но имъ дозволялось возить купповъ, которые бради подорожныя изъ приваза и плателя прогоны. Впрочемъ купцы предпочитали вздить на обывател в свихь: пользуясь дорогами, важдый престьянивь радь быль свезти ихъ за бездъновъ, чтобы заработать лишній грошь.

А по городамъ именитые люди уже хвастались своею вздовот справой. Здёсь летомъ передвигались въ богатыхъ "колимагах 🎾 (каретахъ): у Морозова онв были обложены волотомъ снаруже соболями внутри, а колеса были окованы серебромъ. Но предпо 🖘 11тали верховую взду. Бояринъ садился на коня, хотя бы напрев лялся всего за три дома. Онъ вхадъ на прасивомъ арабскомъ или персидскомъ жеребцъ, увъщанномъ золотыми и сереб том ными бляхами и воловольцами, перьями и звираными хвоста съ литаврцами позади, въ которые онъ ударалъ, чтобы лош = 810 шарахалась, играла и звенёла всею своею сбруей. Даже ж щины вздили верхами по-мужски, за царицей — целый отрепостельницъ и мастерицъ. Зимой вядили на саняхъ. Этомая почетная взда, особенно если въ разубранномъ возкв, лисьими и волчьими хвостами подъ дугою, бхала боярыг туть впрагалось несволько воней гуськомъ (у царицы 12 лыхъ); на одной сидълъ возница; но бокамъ бъжали десят свороходовъ. А сани боярина облициялись холопами; и круго шин твлохрапители въ татарскихъ шапкахъ.

Торговлю загрудняла и монета, въ воторой царствова всеобщій безпорядовъ и плутовство. Она все еще была се

511

роженныя. При ничтожномъ раздѣленіи труда, городъ еще мало выдѣлился изъ уѣзда. Горожане, по всему — тѣ же муживи, занимались земледѣліемъ. Они даже часто перевочевывали въ село, ради пашни, а врестьяне — въ посадъ изъ-за торга и ремеслъ. Часто тѣ и другіе состояли въ одномъ тяглѣ, во взаимной порукѣ, а также въ брачныхъ узахъ между собой. Старые города лишь къ концу періода начинали обособляться отъ уѣздовъ, благодаря развитію торгомли, а отчасти и вліннію государства, какъ средоточія "тамги" (таможенныхъ сборовъ) и множества мытчивовъ. А новые были пичто иное, какъ крѣпостцы да жалкія правительственныя м'вста.

Впрочемъ, о городскомъ бытв должно сказать то же, что о сельскомъ (§ 182): онъ разнообразился по полосамъ Руси. И онъ представляль три типа. На съверъ городъ еще мало обособился отъ вемщины: онъ вырось изъ селя, въ которому пристроили времль; и его значение опредвлялось его дъйствительного ролью въ увздв. Здвсь население состояло почти все изъ тягленовъ, средв которыхъ было множество земледъльневъ; опо отличалось однородностью и усидчивостью. Въ срединъ московскаго государства, въ подмосвовныхъ городахъ, населеніе было пестрве и подвижнъе. Здъсь, рядомъ съ тяглецами, было много служилыхъ и церковниковъ при болве богатыхъ церквахъ, а также лично-зависимаго отъ нихъ люда; отсюда же шло усиленное бъгство посадскихъ. Срединный городъ уже значительно обособился оть "земли". Его сила завлючалась уже не столько въ земледълін, сколько въ торговл'я и особенно въ ремеслахъ: его кустари работали на Москву, которая сама вовсе не была крупнымъ средоточіемъ промышленности. На юго-восточныхъ окраинахъ городъ только что выросталь изъ острога. Это еще быль узель засвчимъ и станичныхъ линій (§ 98), населенный попреимуществу служилыми в ратными дюдьми. Его значение определялось "разрядомъ и полвомъ", т. е. приназнымъ распорядкомъ. Но у него были, въ зародышв, черты сходныя съ срединнымъ городомъ: та же пестрота и бродичесть жителей, этихъ выходцевъ изнутри же Россін; то же преобладаніс ремесла в отчасти торговли надъ земледелісиъ. Тягленовъ было здесь еще меньше, какъ всегда въ военныхъ поседенияхъ. Обинщалые бъглецы "черные" обывновенно закладывались за служилыхъ, превращаясь въ ихъ "дворниковъ". А Казань, кавъ создане государственное, почти совсемь была освобождена оть повинностей: здісь даже торговцы были казенными "переведенцами" изнутри Руси, и правительство давало имъ "бѣлые" дворы и безоброчныя лавки.

Всв эти три типа городовъ, не исключая срединныхъ, находились еще на начальной ступени развитія. Во всей московской Руси не насчитывалось и двухъ дюжинъ городовъ, которые болбе или менбе заслуживали это название. Торось все еще значиль детинець, времль (§ 70): на Западе, это-нем. Burg, фр. bourg (отъ лат. burgus — башия) я англ. town. Оттого огороженных мёсть было уже не мало: постройна ихъ составляла одну изъ главныхъ повинностей таглецовъ (\$ 159); существоваль даже издревле особый разрядь плотниковь-- городниви". Но это и довазываеть, что кремли были обыкновенно деревянные, а иногда и земляные, т. е. только ровь да досыпь (валъ). Иногда даже дълали, на скорую руку, одинъ или изсволько рвовъ съ водой или сваями: это - "острожви". Редво встречались ваменныя или вириччных стыш, обывновенно съ очень высовими зубцами; еще рёже двойныя и даже четверныя станы съ тесовыми вровлями, причемъ пространства между ними нав забирались бревнами, или засыпались землей. Камениыми кремлями щеголяли преимущественно монастыри да такія впозеиныя врепости, кака Смоленска, где и теперь стоять толстия ствин 16-го в. Тольво после розрухи, когда обнаружилось начтожество деревянныхъ времлей, стали выписывать много зодчихъ и каменщиковъ изъ Голландін. Ствин прерывались многими воротами. Главные изъ нихъ красиво убирались, и надъ ниме возвышалась иногла часовня или пелая первовь. На стенахъ, даже дереванныхъ, ставили башин, которыя назывались по имени висвышей на ней иконы. Одна изъ вихъ, по близости ръки или озера, - кепремънно Тайнинская: изъ нея шель тайникъ пли подземный ходъ саженей на 10. На главной башив "полошный" воловоль, больше всехъ городскихъ, и выстовая пушка. Въ теминя ночи на бащнахъ зажигались свъчи въ слюдяныхъ фонарахъ. Въ ствиахъ, между башнами, прорвзывались "бои" — отверстія для пальбы изъ пищалей и пушекъ. Кремль невеливъ. Въ немъ помъщаются только вазенныя зданія: соборъ съ дворами причта; нам'істичть или воеводскій дворь съ заборомъ; приказная изба, съ пушкой передъ нею; тюрьма; амбары для стрелецвихъ припасовъ; государева житница: изби пушварей и стрельцовь. Еще стоять "осадиме дворы" служя. лыхь увяда, гдв въ мирное время жили один дворинки изъ бобылей. При тревога въ времль стекаются не только окрестные

роженния. При ничтожномъ раздъленіи труда, городь еще мало выдълняся изъ уёзда. Горожане, по всему — тё же мужики, зачимались земледѣліемъ. Они даже часто перекочевывали въ село, ради нашии, а крестьяне — въ посадъ изъ-ва торга и ремеслъ. Часто ть и другіе состояли въ одномъ тиглѣ, во взаимной порукѣ, а также въ брачныхъ узахъ между собой. Старые города ишъ къ вонцу періода начивали обособляться отъ уѣздовъ, благодаря развитію торговли, а отчасти и вліянію государства, какъ средоточія "тамен" (таможенныхъ сборовь) и множества мытчивовъ. А новые были инчто нное, какъ крѣпостци да жалкія правительственныя мѣста.

Впрочемъ, о городскомъ бытв должно связать то же, что о сельскомъ (§ 182): онъ разнообразился по полосамъ Руси. И онъ представляль три типа. На съверъ городъ еще мало обосоондся отъ земщины: онъ выросъ изъ села, иъ которому пристровля времль; и его значение опредвлялось его действительного ролью въ увадв. Здесь население состояло почти все наъ гатиеновъ, среда воторыхъ было множество земледъльцевъ; оно отличалось однородностью и усидчивостью. Въ срединъ московскаго государства, въ подмосковнихъ городахъ, население било пестрве в подвижнее. Здесь, рядомъ съ тяглецами, было много служныхъ и первовниковъ при болбе богатыхъ перввахъ, а тавже лично-вависимаго отъ нихъ люда; отсюда же шло уситепное бытство посадскихъ. Срединный городъ уже значительно обособился отъ "земли". Его сила завлючалась уже не столько въ земледвлін, сколько въ торговлів и особенно въ ремеслахъ: его вустари работали на Москву, которая сама вовсе не была врупны из средоточіемъ промышленности. На юго-восточныхъ окраннахъ пороть только что выросталь изъ острога. Это еще быль узель астиних и станичных линій (§ 98), населенный попренмучеству служилыми и ратными людьми. Его значение определятось "разрядомъ я полкомъ", т. е. привавнымъ распорядкомъ. Но у него были, въ зародышъ, черты сходныя съ срединнымъ **городомъ: та же** нестрота и бродичесть жителей, этихъ вы**чодцевъ изнутри же Россіи; то же преобладаніе ремесла и** отчаств торговли надъ земледеліемъ. Тягленовъ было здёсь еще ченьше, какъ всегда въ военныхъ поселенихъ. Обинцалие бъгзеци "черные" обыкновенно закладывались за служилыхъ, превращаясь въ ихъ "дворниковъ". А Казань, какъ создание государственное, почти совсемъ была освобождена отъ повивностей: здесь даже торговцы были вазенными "переведенцами" изну-

посадскіе, особенно подальше отъ Мосявы, были все мелочь. наполовину вормившаяся земледёліемъ да "промыслишками": "лучине" переводились въ стоянцу (§ 167). Улицы вривыя. нлощади неправильныя; всюду царство предвичной грязи, такъ вакъ бревенчатая мостовая была редкостью. Зато на каждомъ \_престив" (§ 183)—нкона въ большущемъ кіоть, а на воротахъ важдаго дома-вресть или образовъ Это-противъ вары небесной. Но города часто становились ея жертвой. Спартански воспитанный, крайне выносливый и обтериввинися народь, который зналь только геморрой севернаго влимата на "шолудн" отъ неопрятности, попрежнему (\$ 96), вымираль иногда целымъ городомъ отъ непостижниой язвы. А средства применялись больше такія, какі въ Новгороде при Грозномь: вогда объявился моръ нъ Псковъ, приходившихъ туда здоровыхъ псвовнчей жели, вместе съ попами, воторые исповельвали заразныхъ. Тотъ же злополучный Исковъ выгораль до тла, въ концъ періода. При пожарахъ не столько заливали, сколько домали дома.

Понятно, что дома и въ городахъ были вообще пемного лучше, чемъ въ селахъ. Въ большинстве это —те же избы, в нервако курныя. Но чёмъ ближе въ концу періода, темъ чаще встр'вчаются хоромы (§ 181), воторыя достигали у богачей значительныхъ удобствъ и даже росвоши. "Хоромъ, храмъ" въ древности означаль одиночный повой, избу; "хоромы" — и всколько вомнать или срубовъ, соединенныхъ свиями и врытыми перетодами. Это-высовіе, світлые, теплые дома, пестро разукрашенные. Они строились въ три этажа. Внизу "подвайть", обывновенно "глухой", съ владовыми, а иногда и "жилой" — съ людскими и детскими. Надъ нимъ поднимался "верхъ" съ "горницами" (горними повоями). Это-"житье" для самого "господина" и для гостей. Горинцы отличались просторомъ и свётомъ; но ихъ быдо не больше четырехъ, въ томъ числь общирная столовая, или собственно влёть, заменевшая циршественную гридинцу (§ 27), а иногда еще врестовая. Подла нихъ ленились вамории -- спальни и чуланы для рухляди. Надъ горвидами возвышался теремъ или "чердакъ", "вышки", при которихъ били иногда "смотрильни" (башенки). Вокругь терема тянулось "гульбище" - галерея, огороженная "балясами" (столбаки-кувшинки) и "поручнями" (перила).

Хоромы щеголили снаружи и внутри "нарядомъ", воторий иногда придавалъ имъ значеніе "чертоговъ". "Крыльцо" (врило

зданія), откуда подымалась лістница на веркъ, было украшено "рувдувомъ" — площадной съ 3-4 "всходами" (ступенями), обнесенною точеными балясами и покрытою "шатрикомъ". Нередъ нимъ всегда было натрушено свежее сено или солома, а у порога свией постилалась рогожва или войловъ. Крыльцо вело прежде всего въ обширныя "свии", больше самихъ горницъ. Иногда было даже двое съней, и все теплыя: они служили залой, нарядною пріемной, и заміняли столовую при большихъ пирахъ, особенно вогда играли свадьбу. Верхъ славился своими овнами и "углами" иле внутревнимъ убранствомъ. Овна здівсь уже не волововыя (§ 182), а большія, "восящатыя" съ "восявами" (рамами) или колодами, стесанными наисвось по вонцамъ. Ихъ было много: и они проръзывались уже посрединъ горинцы, хотя и безпорядочно, на детскій глазомфръ. Они назывались "красными", вогда расписывались красвами или уснащались ръзьбой. Въ окна вставлялась, въ железной сетве, слюда, которая подвонець тавже расписывалась. Стевло встречалось редво, и все цветное: оно привозилось изъ-за граници и было очень дорого. Внутри верхъ бывалъ "наряжень", какъ въ свазвъ, особенно "красный уголъ" - передній, гдв "вивоть" съ ивонами. Туть наличники оконъ расписывались подъ оръхъ и дубъ, нето "аспидомъ" - подъ мраморъ; иногда они даже серебрились и золотились такъ же, вакъ свобы и засовы; а на "затворахъ" (ставии) знаменовали травы н зверей. Такъ какъ двойныхъ рамъ не знали, то окна обивали назиму войловами, полостями и сукномъ. Ствим, "подволоки" (потолки) и "полати", шедшія оть печи поверху, вакъ коры въ перквахъ, забирались враснымъ тесомъ; а поверхъ его прилаживалась врасная вожа или же сукпо-то "багредъ" (красное), то "въ шихматъ" (разноцвътными влътвами). При особыхъ торжествахъ они обтягивались парчей, шелкомъ, бархатомъ, атласомъ; а двери и овна снабжались подобными же "завъсами". Полы дълались иногда подъ паркеть, изъ особаго вирпича, и расписывались зеленью и чернью въ шахмать или аспидомъ. Они покрывались рогожами, войлоками, пето и коврами персидскими в индійскими. Нарадны были и печи у богачей: опъ были "муравленныя" (израздовыя), синія или зеленыя, на ножнахъ, съ подзорами и городнами наверху; на наразцахъ пестръла роспись. Печей не было въ теремъ, который отоплялся "проводными трубами" изъ подвлета. На теремъ вообще обращалось особенное внимание. Въ немъ было

посадскіе, особенно подальше отъ Москвы, были все мело - в. наполовину вормившаяся земледвліемь да промыслишкам в ....... "лучніе" переводились въ столицу (§ 167). Улицы крива-та, площади неправильныя; всюду царство предвічной грязи, та. жа какъ бревенчатая мостовая была редкостью. Зато на каждо жы "престив" (\$ 183)—неона въ большущемъ віотя, а на вод » отакъ наждаго дома-престъ или образовъ Это-противъ важда небесной. Но города часто становились ен жертвой. Сня ртански воспитанный, врайне выносливый и обтерпъвшійся ы 2родъ, который зналъ только геморрой сввернаго климата 🚜 "шолуди" отъ неопрятности, попрежнему (§ 96), вымира дъ нногда целымъ городомъ отъ непостижниой язвы. А средст ва примънялись больше такін, какъ въ Новгородъ при Грозно м %: вогда объявился моръ въ Псковъ, приходившихъ туда здоровыхъ псковичей жили, вместе съ понами, которые исповед ывали заразныхъ. Тоть же злополучный Псковъ выгораль до тла, въ концъ періода. При пожарахъ не столько заливалив, сколько ломали дома.

Понятно, что доми и въ городать были вообще немисто лучше, чемъ въ селахъ. Въ большинствъ это – те же избы, нерадко курныя. Но чамъ бляже въ вонцу періода, тамъ чавще встричаются хоромы (§ 181), воторыя достигали у богачей знача и тельных удобствъ и даже роскоше. "Хоромъ, храмъ" въ древетости означаль одиночный повой, избу; "хоромы" — ивсколько во мнать или срубовь, соединенныхъ свиями и врытыми пережодами. Это-высокіе, св'ятлые, теплые дома, пестро разукрапте и пые. Они строились въ три этажа. Внизу "подвлеть", обыт новенно "глухой", съ владовими, а иногда и "жилой" — Съ людскими и детсвими. Надъ нимъ подвимался "верхъ" Съ "горпицами" (горпими повоями). Это-"житье" дли самовч "господина" и для гостей. Горинцы отличались простором 1- и сватомъ; но ихъ было не больше четырехъ, въ томъ чис-тв общирная столовая, или собственно влёть, замённымая пириле ственную гридницу (§ 27), а иногда еще врестовая. Подл'в ны 53 лепились вамореи - спальни и чуланы для рухляди. Надъ гор пицами возвышался теремъ или "чердакъ", "вышви", при 1500 торыхъ были иногда "смотрильни" (башенви). Вокругъ тере за тянулось "гульбище" — галереа, огороженная "балясами" (столбики-кувшинки) и "поручнями" (перила).

Хоромы щеголяли снаружи и впутри "нарядомъ", кого резавиногда придавалъ имъ значение "чертоговъ". "Крыльцо" (кр

льтомъ, бултыхается въ рвну, зниой же нагается по сивгу, а вымывшись, надувается медомъ. Еще чаще ходили въ баню госножн оть безделья и свуки: оттого оне были хилы, обрювглы, старообразы. Мыльня, какъ и теперь, была переполнена кадими, ушатами, шайками, мъдными лужеными тазами, ковшами, въ особенности же вънивами, которые употреблялись въ такомъ изобили, что ими изоброчены были всё подмосковные врестьяне. Вездъ натрушивались также душистыя травы. Мылись на свив, покрытомъ полотномъ; а для отдохновенія въ промежутвахъ пареній владись на давви "мовныя постеди". Обливались, какъ при Несторъ, квасомъ, въ которомъ отмачивались вожи, а иногда виномъ и медомъ; поддавали пару также квасомъ да "ячнымъ" (ячменнымъ) пивомъ. Подальше, на "заднемъ" дворъ, громозделись вонюшни и амбары, съ "сънницами н сушилами" надъ ними, где хранился вормъ для скота, солилась говадина, вялилась рыба, а также прохлаждались люди въ летнюю духоту. Тамъ же помещались саран съ телегами и волымагами, съ санями и возками, затемъ — дровяняви, хлевы, птичники. Иногда встречались отдёльно целые дворы - конюшенные, скотные, житные. При наждомъ господскомъ дворъ были володевь и огородъ, иногда и садъ съ яблонями и грушами, и въ немъ прудъ съ рыбой.

Каменныя постройки назывались палатами (дворцами) или "зданіями" (отъ "зьдь"—глина). Выводились онё по большей части изъ "плитъ" или кирпича (греч. "плинтъ"), который часто перестилали дивниъ камнемъ и булыжникомъ: зданія изъ чистаго камня, или "бёлокаменныя", встрёчались рёдко, вслёдствіе ихъ дороговизны. По своему устройству, палати — тё же хоромы. Даже ихъ "нарядъ" быль подражаніемъ дереваннымъ украшеніямъ: онъ разнообразился только иногда прилёцами да затёнми изъ цвётныхъ изразцовъ. Но такъ какъ еще не умёли справляться съ зданіями, то ихъ считали не такъ здоровыми, какъ дереванныя строенія. Ихъ стали возводить лишь къ концу періода, благодаря иностранцамъ. Да и то чаще всего это были разныя кладовыя, или же каменныя ограды при хоромахъ.

§ 186. Москва. — Въ московской Руси городамъ городъ была Москва, но и то больше по своей громадности, чёмъ по своимъ внутреннимъ качествамъ. Върнъе называли ее "сердцемъ" Руси: она не только была средоточіемъ нашей земли, ен народности,

всъхъ теченій ся жизни. но и узломъ ся судебъ, гдв отража-

лись всё ся многовёковыя печали и мимолетныя радости. Летопись Москвы — такой же сворбный листь, какъ и истори всей древней Руси. Какъ историческая святыня, Москва — редкое явленіе: во всей Европ'я туть съ нею можеть сопернечать разв'я одинь Римъ, котораго она напоминала и своимъ семъхолміемъ (Д. И. § 183). Въ силу необычайной крівности пошлины (§ 173) отъ медленнаго развитія, она до нашихъ двей сберегла множество изначальныхъ названій, придающихъ ей частью жалкое, частью смёшное старообразіе: но въ нихъ цілая живая и картинная літопись, начертанная первобытнить носеленцомъ, съ его м'яткой наблюдательностью и поэтических чутьемъ дійствительность.

Въ особенности драгоценны имена урочище - древнихъ воселковъ, изъ которыхъ выросла Москва. Ихъ очень много: иное урочище носить нёсколько названій, яногда по народері ошибив (Драчи превратились въ Грачей, Палачи-въ Палаши, Таракановъ-въ Тарханово). Они разсказываютъ намъ про народность и исторію, про почву и быть далекой старины. Воть изъ вавихъ приходцевъ наслонася москвичъ, земля которато носить много имень, исконныхъ въ разнихъ частяхъ Руси: Лубанка и Варварка (улицы въ Новгородъ), Тверская, Исковское подворье, Хлыновскій переулокъ, Моросвика (прежде Малоросейка) и Черкасскій переуловь, Греческое и Іерусалимское поворья, Панскій рядъ (поляви), Грузины, Арминскій переуловыя много остатковъ отъ татаръ-Ординка, Арбатъ, Крымскій Бродь, Толмачи, Таганка, Басманная, Болвановка (болваны — идолы) и др. Воть чемь занимался москвичь: Кузпецы (теперь Кузпецы) Мость-улица, где неть ни одного кузнеца и никакого моста). Масники, Огородники, Столешники, Сыроматники, Кожевника, Седельники, Плотники, Печатники, Исари, Гопчары, Котельвиен. Трубниви, Пыжи (место стрельцовь), Старые и Повис Воротники, Старыя Богадъльни, Бронныя и др. Главная забот мосевича сохранилась во множеств'в имень, связанных съ царсвимъ чиномъ (§ 152): Поварсвая, Бисловва, Конющения. Хлібный, Столовый и Скатертный переулки, Кречетники, Куры Ножин, Остожения (парскіе стога), Садовыя, Піспы (дровавой дворъ), Хамовниви (швед. ham-бѣлье) и др. А вотъ и первезданная почва Москвы, величавая, но угрюмая: значительны! горви и холмы, съ ихъ косогорами и "юрами", "черторымия и кругоярами" (рвы и овраги); глубокія подолья, съ ихъ рьками и ръчками, озервами, тоиями, трясинами и минстики

болотами, прудами, студенцами (родниками) и володнами; неоглядныя пространства то песковъ и глинъ, то полей и луговъ; а больше всего — пустыри въ крапивъ и "драчіт" (сорная трава), да дремучіе боры съ пчелой, итицей и звъремъ, среди котораго было много дикихъ козъ. Сюда относятся такія доморощенныя имена: Воробъевы Горы, Вшивая Горка, Неглинная, Сивцевъ Вражекъ, Чертолье (Пречистенка), Пръсненскіе Пруды и Ходынское Поле (гдъ протекали ръчки Сивка, Пръсня и Ходынка, которыя исчезли такъ же, какъ Сосенка, Чечера и др.), Козье Болото, Козиха, Моховая, Пески, Полянка, Остоженка (гдъ былъ лугъ со стогами), Лужники, Крапивники, Дъвичье и Ширнево Поле; а также церкви — Някола на Мокромъ и на Ямахъ, Благовъщенье на Болотъ, Троица на Грязяхъ, Спасъ

на Бору, Георгій на Яру и на Вспольв и др.

Среди этой-то печальной, но раздольной природы, гдё ютились села новгородскаго боярина Кучки (теперь - Кучково Поле), Юрій Долгорукій поставиль (1156), на самомъ высокомъ, Боровицвомъ холму, "малъ древянъ градъ" и назваль его пофински Москвою (§ 45), по главной ріні, съ которою сливались туть Нува и Неглинияя. Этоть детинець уже черезь 20 леть быль испепеленъ разанскимъ книземъ. Лъть 60 спустя, Ватый (§ 81) истребиль всю Москву дотла. Но черезъ сто леть Калита (§ 91) срубиль (1346) болве обширный дубовый городь", съ бойницами и ивсколькими воротами, чемъ и положилъ начало нынашнему Кремлю, вокругъ котораго уже раскипулся большой посадъ: толстия бревна этой ствии недавно найдены глубово въ землъ, такъ какъ нынъшній Кремль почти весь состоить изъ насыпи. Поколеніе спустя, после страшнаго пожара, Донской уже "поставиль городь камень", съ башилми, стрельницами и осадными стоками, изъ которыхъ лили на врага випятовъ и растопленную смолу. Ольгердъ (§ 93) три раза опустопаль посадь, но этой приности взять не смогь. И Тохтамышъ взяль Кремль только хитростью (§ 94); зато онъ истребиль всю столицу. Съ техъ поръ Москва уже не боялась татаръ. Но ее допевали пожары: при Василів II она выгорвла до того, что "ни единому древеси не остатися".

Но пожары всегда служили въ уврашению Москвы: при Пванъ III (1485—1492), фрязины обнесли Кремль "грозною" стъной, которая, въ главномъ, сохранилась до сихъ поръ (§ 181). Туть уже были башни въ три этажа: въ подошвенномъ палили изъ пушевъ, въ остальныхъ—изъ пищалей и мушветовъ. Въ нихъ помъщались избы ратныхъ людей, тюрьмы и застенки, а изъ Тайницкой шель ходъ въ р. Москвъ. Ворота были снабжены желбаными засовами и такими же опусклыми рвшетвами. Уже было два Кремля: въ подземномъ, въ которомъ были изрыты тайниви, слухи, выходы, разныя палаты со сводами и "водныя течи" (водосточныя трубы), хранились всякіе стръдецию принасы, отъ каменныхъ адеръ до "пометныхъ каракуль", кидаемыхъ подъ ноги конямъ непріателя; туда прятались также при нашествін врага и сярывали сокровища. Кремль уже сталь жилищемь знати: тамъ, подав Верха, ютились хоромы вельможъ и высшихъ владывъ. А вовругъ Кремли росля новыя слободы. Онв поглощались "веливнив", самымъ богатымъ посадомъ, который сталъ новымъ городомъ, когда Елена обнесла его вирличными ствнами (1538), и получиль название Краснаю нли Китай-Города, потому что въ Кіев'в быль свой Китай. Здесь было иного дворовъ "гостей" и бояръ.

Тогда въ Москви уже числилось до 200.000 жителей. Но она была истреблена, при Грозпомъ, сначала жестовими пожарами (§ 122), потомъ (1572) Девлеть-Гиреемъ (§ 128): тогда рвка не пропосила труповъ, которые приходилось спроваживать вольями; и мосивичей осталось не болве 30.000, Кремль снова превратился въ жалкій поселокъ, гдф, въ кривыхъ удичкахъ, приводившихъ въ "тупивъ", вишели скородомы (§ 182) захудалаго вняжья (§ 162), курныя избы ихъ дворни да лачуги в избушви церковныхъ нищихъ. Но, вместе съ вившнимъ ростомъ Руси, въ ея сердив випъла жизнь. Вскорв, за Кремленъ в Китаемъ, вознивъ новый посадъ (1586), вогорый Оедоръ I обнесъ бъловаменною ствной съ дюжиной башенъ: это - Вълый Городъ; онъ же Царесо, такъ какъ тамъ, среди мелкихъ торговцевъ н промышленниковъ, были поселены парскіе дворовые и служилые. Вследь затемъ (1592) образовался самый бедный носадъ, населенный ремесленнивами, ютившимися въ избущкахъ съ огромными дворами и садами: это — обнесенный деревянною ствной Скородома, въ которому вскор'в присоединилась общирная Страленкая Слобода за р. Москвой, гдв жили ратные, иностранцы и простонародье. Но онъ погорель въ смуту; и Михаиль насыпаль одинь валь, оть котораго Скородомъ сталь называться Земляным Городомъ.

"Розрука" вообще тяжело отозвалась на Москвъ, которая въ 16-мъ в. была больше, чёмъ въ 17-мъ. Оттого, въ концъ періода, столица Руси напоминала слова літописца о началь болотами, прудами, студенцами (роднивами) и полодцами; неоглидным пространства то песвовъ и глинъ, то полей и луговъ; а больше всего — пустыри въ врапивъ и "драчіъ" (сорнал трава), да дремучіе боры съ пчелой, птицей и звъремъ, среди котораго было много дикихъ козъ. Сюда относатся такія доморо щенныя имена: Воробъевы Горы, Втивая Горва, Неглинная, Сивцевъ Вражекъ. Чертолье (Пречистенка), Пръсненскіе Пруды и Ходынское Поле (гдъ протевали ръчки Сивка, Пръсня и Ходъл нка, которыя исчезли такъ же, какъ Сосенка, Чечера и др.), Козье Болото, Козиха, Моховая, Пески, Полянка, Остоженка (гдъ былъ лугъ со стогами), Лужники, Крапивники, Дъничье и Ширнево Поле; а также церкви — Никола на Мокромъ и на Ямахъ, Благовъщенье на Болотъ, Тронца на Гразахъ, Спасъ

на Вору, Георгій на Яру и на Вспольв и др.

Среди этой-то печальной, но раздольной природы, гдв ютились села новгородского боярина Кучки (теперь - Кучково Поле), Юрій Долгорукій поставиль (1156), на самомъ высокомъ, Боровициомъ холму, "малъ древянъ градъ" и назвалъ его пофинсии Москвою (§ 45), по главной рівв, съ которою сливались туть Яува и Неглиния. Этоть детинець уже черезь 20 леть быль испенелень разанскимь вняземь. Леть 60 спустя, Батий (\$ 81) истребиль всю Москву догла. Но черезъ сто леть Калита 91) срубнать (1346) болже общирный дубовый городъ", съ бойнидами и нескольними ворогами, чемъ в положиль начало нинешнему Кремлю, вокругь котораго уже раскинулся больпой посадъ: толстыя бревна этой ствны недавно найдены глу-Сого въ земле, такъ вавъ вывешній Кремль почти весь со-Стоять изъ насыпи. Поколеніе спустя, после страшнаго пожара, Донской уже "поставиль городь камень", съ башнями, Стрильницами и осадными стоками, нвъ которыхъ лили на врага випятовъ и растопленную смолу. Ольгердъ (§ 93) три раза опустошаль посадь, но этой врепости взять не Сногъ. И Тохтанышъ взяль Кремль тольно хитростью (§ 94); зато онъ истребнав всю столицу. Съ техъ поръ Москва уже Ве боялась татаръ. Но ее допекали пожары: при Василів II она выгоръла до того, что "ин единому древеси ис остатися".

ветовъ. Въ нихъ помещались избы ратныхъ людей, тюрьмы и застънки, а изъ Тайницкой шель ходъ къ р. Москвъ. Ворота были снабжены жел взными засовами и такими же опусыными решетками. Уже было два Кремля: въ подвемномъ, въ которомъ были изрыты тайники, слухи, выходы, разныя палаты со сводами и "водныя течи" (водосточныя трубы), хранились всякіе стрелеције припасы, отъ ваменныхъ здеръ до "пометныхъ варакуль", видаемыхъ подъ ноги конамъ непріятеля; туда прятались также при нашестви врага и скрывали собровища. Кремль уже сталь жизищемъ знати: тамъ, подлѣ Верха, ютились хоромы вельможь и высшихь владывь. А вовругь Кремля росли новыя слободы. Оне поглощались "веливимъ", самымъ богатымъ посядомъ, который сталь новымъ городомъ, когда Елена обнесла его вирпичными ствнами (1538), в получиль название Краснаю ная Китай-Города, потому что въ Кіев'в быль свой Китай. Здёсь было иного дворовъ "гостей" и бояръ.

Тогда въ Москвъ уже числилось до 200.000 жителей. Но она была истреблена, при Грозпомъ, сначала жестовими пожарами (§ 122), потомъ (1572) Девлетъ-Гиреемъ (§ 128): тогда ръка не проносила труповъ, которые приходилось спроваживать вольями; и мосевичей осталось не более 30.000, Кремль снова превратился въ жалкій поселокъ, гдв, въ вривыхъ уличкахъ, приводившихъ въ "тупикъ", вишели скородомы (§ 182) захудалаго княжья (§ 162), курныя избы яхъ двории да лачуги и нзбушви цервовных вищехъ. Но, вижств съ вижшинить ростоив Руси, въ ен сердцъ вишъла жизнь. Вскоръ, за Кремленъ и Китаемъ, вознивъ новый посадъ (1586), который Оедоръ I обнесъ быловаменною стыной съ дюжиной башенъ: это - Бълый Городъ; онь же Царев, такъ какъ тамъ, среди мелкихъ торговцевъ н промышленняковъ, были поселены парскіе дворовые и служилые. Вследъ затемъ (1592) образовался самый бедени посадъ, населенный ремесленнивами, ютившимися въ избушвахъ съ огромными дворами и садами: это — обнесенный деревянною стіной Скородома, въ которому вскор'в присоединилась общирная Стрылецкая Слобода за р. Москвой, где жили ратные, иностранцы н простонародье. Но онъ погоредъ въ смуту: и Миханлъ насыпаль одинь валь, оть котораго Скородомъ сталь называться Земляныма Городомъ.

"Розрука" вообще тяжело отозвалась на Москвъ, которая въ 16-мъ в. была больше, чъмъ въ 17-мъ. Оттого, въ концъ періода, столица Руси напоминала слова лътописца о началъ

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

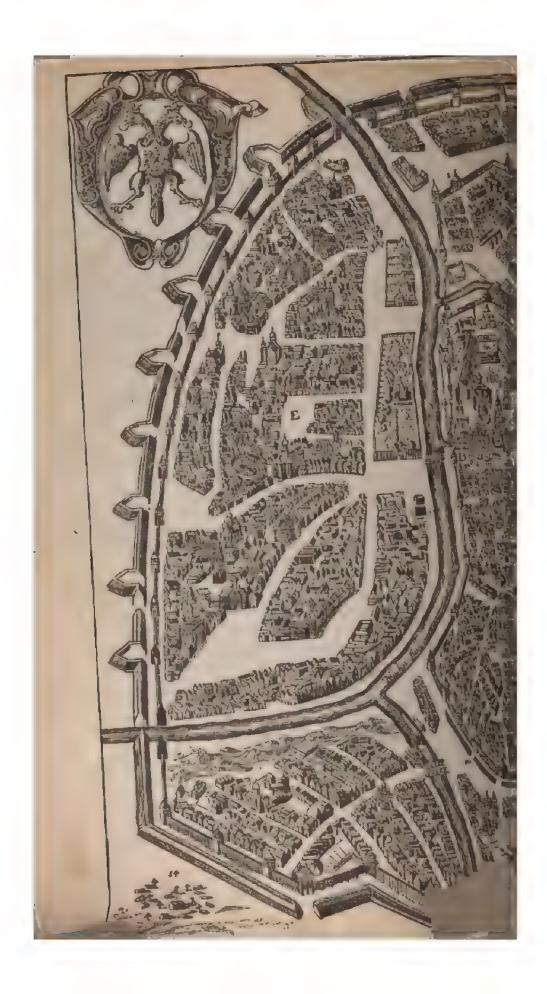

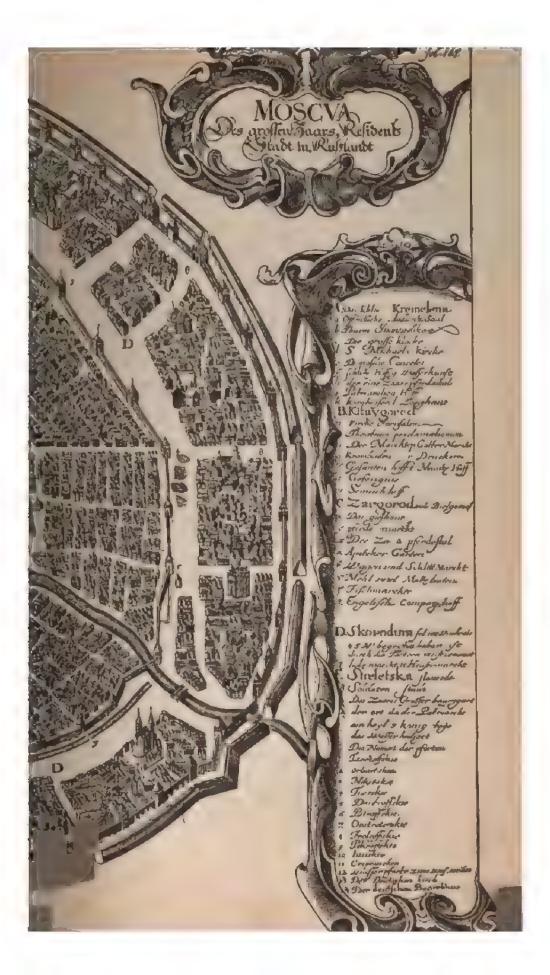

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

521

нашей исторіи (§ 19). Это было безтолновое смінненіе глукого Востова съ Западомъ, первобытности съ зачатками гражданственности. По словамъ Олеарія (§ 168), планъ вотораго даеть понятіе о внішнемъ виді: Москвы (), она издали пред-

Второе кольно образуеть Биллородь пли Париородь (С), окружающій первое кольно полукіслисять сь свиера, востока и запада и самъ разділентий Не-

<sup>1)</sup> Призагаемий млань Москен изъ путешествія Олепрія (1636) сходень съ болбе старыми планами, которме тімъ болбе драгодінны, что описанія столици аремяей Руси сохранились голько отъ конца 17-го в., котя переписи ел били противедени еще пъ 16-къ и. Онъ поясилется описаніемь нь самонь тексть кинти. Иль этого плана явственно видно, какъ Москва, нь конць періода, распадалась на 5 частей, составлявшихъ 8 кольца вокругь Москви-ріки, такъ что вся столица походила на паутину, съ Кремлень-паукомъ нь середий.

<sup>1.</sup> Первое, впутрениее, кольцо онивается съ юго Москвой, съ съвера - Неглинвой, которая протекала, где тенерь Александровскій (Кремлевскій) сада, и тинулась черезь Трубу въ Динтровий. Оби рики сливались на запада, гда обозначена на нашемъ планъ (g) водовжетная башна Это вольцо состоить изъ двухъ ночти равных частей-Кремля в Китай-Города. - Кремль (А), покрытый бревенчатою постовой, уже выбщаль вы себь, номино Верха и налать звата, более 50 камевникъ церквей в 2 монастира мужской и женскій. Посредний возвишается Иванъ Великій (b), а подзі него особвя колокольня для большаго благовістники (c). Неподалеку обозвачена "Михайловская церковь" (d), т.-е. Архаптельскій соборь, а посади -- паудісня-зада" (а) или Грановитал Падата, Посольскій прикаль (е), дворы Денежний (f). Коншшенный (h), Патріаршій (i) и Житный (k), наконець, Оружейная палата (1). Въ Кремлъ било больше вороть, чемъ теперь, но главные те же 5, только Спасскіе назывались Флоровскими, а Тронцкіе — Куретамии, Главании в тогда почитались Спасскіе, которие вели на Красную Площадь и били украшени большою башией съ часами: они затворились, когда царя не было въ Креиль. Подъзими велено было снимать шанки въ 1647 г., когда привезли въъ Витки образъ Нерукотворнаго Спаса, что и послужило на наз переименованию. Накоторые вывороть запирались треми дверими. Передъ важдыми быль перенинуть мость червль ровь, на свяжь. - Китай-Городь (В), эта сердцегина Москви, приникаеть въ Кремаю Красною Илощадыю, съ ся ринками (о. р). Василісив Блаженнямь, когорый измям именовали Терусалимовъ (ш), и Лобнывъ Мфстовъ, которое налвано у Олеарія Театром'ї Волнаній (п). На улицам'ї Китая, покрытаго бревенчатою мостовой, помещаются: нелочных лавки (q), Печатний Дворь (г), Посольское подпорые (в), а подля "Вшивый рыповъ" - куча взбущевь, гда стриглись. Далъе обозначены: Монетвый Дворь (t), торька (u) и Земскій Пракаль (w), сь земляной кришей, на которой стояли две огромныхъ пушки, жерлани из пловучену Москворецвому мосту, отнуда, бывало, нападали татари. Много пущевъ стоило и по всей "красной" стана в на ся 10 башняхь. Она била проразана 6-ю воротами, оть которых в сохранились один названія, данныя по вменама смежных первыей в отчасти нажиненныя потомъ: Никольскіе, Ильнискіе, Варварскіе, Инерскіе и др. Недалеко отъ Василія Блаженнаго, у Москвы-раки, тинулся Персидскій Дворь, гда было до 200 лавокъ персіянъ, армянь в татарь. Въ Китаф било еще 2 гостинныхъ двора для иностранцевъ, - всъ три ванениме. А на другой сторонъ, у Истлиной, поміціалось до 200 погребовь съ заграничнини винами.

522

ставлялась виликольпнымъ Іерусалимомъ, а вблизи — убогняъ Виолеемомъ. По общирности, это былъ одинъ изъ первыхъ га-

глинов на дей перавеми части. Въ немъ было много пекаревъ, мясных мысь, кружаль и разникь рынковь -- кончий (т), рыбный (т), жучной, зерновой, солодиза (т), тележный в санный (с). Здёсь же помещались: Аптенарскій садь (д), Англеское подворье (2), а подав Поганаго Пруда-больщой автейный заводь для вущем и колодоловь (х), на догоромь работали голландии. Напротивь, за Негливой в кодился другой Конпиненный Дворъ царя на 1.000 лошидей, антека и прын "Бълая" стъна Царьгорода, съ 10-ю воротами и 28 башнями, свивалась, на отсъ общею для Кремля и Китая станой, которая шла вдоль Москви-раки Ова биль разобрана, за ветхостью, при Едизаветв Петровив, а Екатерина 11 насадил булвары на ел ивств. Теперь оть этой ствим остались один названия вороть. Пречистенскіе-тогда Чертольскіе (1). Арбатскіе (2)-полже Сиоленскіе, Никитски 🚱 Тверскіе (4), Динтровскіе (5), Петровскіе (6), Устрегенскіе (7), Мяскипкіе-тиць другіе Флоровскіе (8), Покровскіе (9), Нузскіе (10). Здісь у Олеарія омибка: на выяв пропущены Петровскіе ворога, которые однако указани въ именномъ синскі. Пукла поставить цифру 4, для Тверских вороть, между цифрани 3 и 4, затімъ 4 вереправить на 5, а 5 на 6.

III. Третье кольпо — Скородома (D), который охватываеть Білгоров съ трекъ сторонъ, упиралсь въ Москву-ръку съ запада в востока. Негливна в Муза разбивають его на 3 неравныя части. Это — самая общиравя в самы убоган часть Москви, обиессиная земляникь заложь, который тянулся такь, гл теперь Садовал и Новинское. Здёсь находился громадный Дрованой Дворь (ч), в также любовытная слободка Залузье, съ ел рынкомъ для продажи скородомовь (въ-Патую часть Москвы составания Стрваецкая Слобода (Е), служнишая продоженіемъ третьяго кольца, отъ котораго она отділялась только ріжой. Это — жискворичье, которое было населено стральцами и отчасти разнов быдкогой. От соедивалось съ Китай-Городомъ пловучимъ Мосаворфциимъ мостомъ и было обиссено, снаружа, деревянного станой, которая соединялась съ валокъ Скородона. Такъ какъ Стрелецвая Слобода служняе передовывъ укреплениемъ противъ криицевъ, то его стана была снабжена бойницами и "раскатами" (помосты для пушевъ, Въ ней било только двое поротъ, имена которыхъ сохранились, -Серпуховские (11) и Калужскіе (12), называвністя еще Водиноми, такъ какь они вели къ Гордани (1). Напротивь Гордани быль разбить главный плодовый садь наря ( ) и раскиднылись луга, гда паслись государевы кони. - На юго-востока, за валома Скородома. на нашемъ планъ оборначены въмециал нирка (13) и измециое кладбище (14). Здёсь, въ верста отъ вала, за полемъ, начанался чужестранный уголокъ,--насколько слободокъ, гдв съ пачала періода разселелесь пноземцы, особенно пвицы, инеди и полики, какъ плением, такъ и призиваемие въ качестое настеровъ, кудожникого в ратнихъ людей. Главная нуъ нихъ, возникшая при Грозкомъ, называлась Ивмецкою Слободой или Кукуй-Городком» (§ 168). Она понещалась нежду Нузой в ручьемъ Кукуемъ. Ен названіе упалело до пашихъ дней. Ручей исчель; но его нил, которое значеть по-фински "костерь", зажигаемый и течерь, пода Петербургома, въ почь на Ивановъ день, сохранилось въ "квий" или "кокоминий", который подають молодой после венчанія, Намецкая Слобода щеголяла чистотой и веселенвими деревленими донами ивостранияго вошиба. Влизь нея работали 8 завода. — Намерху нашего плана, въ л'явожь углу, плображень русскій государственный гербъ родовъ Европы, даже больше Лондона, если считать слободки, которыя во множествъ были раскинуты вокругъ, особенно за Яузой, и составляли встарину урочища: безъ нихъ онъ занималъ, въ окружности, до 50 нашихъ и 25 тогдашнихъ верстъ (тогда въ верстъ считалось 1.000 саженей). Издали онъ казался наящнымъ и "бълокаменнымъ", благодаря высокимъ городскимъ стънамъ и дерквамъ, утонавшниъ въ зелени, а также подгороднымъ монастырямъ и дачамъ. Но внутри это было частью большое село, частью азіятскій караванъ-сарай, живочисный по своей пестротъ и безнорядочности.

Москва славилась богатствомъ; но это была лишь горсть толстосумовъ, переведенцевъ (§ 167): прочій же обыватель-Скій людь кое-какъ перебивадся почти однимь хлебомь, на который была наложена такса. Въ Москив не было и 40,000 Домовъ, а жителей не насчитывалось и 200.000; но зато ТУТЪ встрвчались всякія народности, кром'я евреевъ (§ 183). Дома были разделены между собой большими огородами, садами и пустырями, которые начинались отъ самыхъ Спас-Синхъ вороть. Это были все скородомы, которые продавались туть же на площадихъ — богатыйшие рублей за 25; было не мало и вурныхъ избъ. "Сорокъ сороковъ" церквей, кото-Рыми москвичи хвастались не меньше, чёмъ Иваномъ Велинимъ, Царь-колоколомъ и Царь-пушкой, были крохотными "перквипами", часовнями и крестовыми въ домахъ, да и техъ не Васчитывалось 300: у татаръ "сорокъ" значило "множество". При церквахъ и монастыряхъ были неогороженныя владбища, гль труны зарывались такъ, что торчали при дождъ. Узвія Улицы перепутывались въ безнорядив: и теперь сохранились Кривые и Тупые переулки. Грязь на вихъ стояла невылазная: местами протигивались мостки, чтобы не утопуть въ ней: даже женщины ходили въ огромныхъ сапожищахъ. Мостовыя попадались рідко; и это были набросанныя, несвязанныя между собой, вруглыя бревна, ходившія подъ эвипажемъ, кабъ фортеченныя клавиши. На ночь по концамъ улицъ устраивались, нав таких же брусьевь, решетки и рогатии, въ предупрежденіе разбоевъ и пожаровъ, которые и при Михаиль случались чуть не каждую неделю и иногда истребляли заразъ треть

конца четвертаго періода (§ 181), которому педостаєть только креста между гозовани. Вы правоны углу нівнецкам падпись: "Москва, русская столица великаго цари».

города. Но стрёльцы, вараульщиви и "огневщиви", обязание нивого не пропускать безъ фонарей, сами были бичами обимтелей. Отъ нихъ, также какъ и отъ воровъ, проходу не било они били, грабили, безъ дёла таскали народъ въ тюрьму. Изъ номогали голодные и оборванные холоны, которыхъ бояре держали у себя сотнями, почти ничего не тратя на нихъ. А днегъ обывателей давили вучи верховыхъ, колымагъ (ихъ было до 300) и болёе тысячи одичалыхъ извощивовъ: ёзда была отчаниная—съ врикомъ, гикомъ и увёчьями. Да и вся жизнь Москвы била такова, особенно на крестцахъ, куда иностранцы боялись в показываться, хотя тамъ ставились всегда вресты и даже часовни. Только въ полдень она принимала приличный видъ вся столица обёдала и затёмъ "отдыхала", т.-е. почивала.

Воть два главныхъ узла этой жизни. Знатное, прильнувшее въ Верху средоточіе Кремля и всей государственности древней Руси составляла Ивановская площадь, которан сохранилась до сихъ поръ. Маленькая, неправильная, грязная, она всегда была полна народу, шума и гама. Здёсь быль влубъ царедворцевь, чиновиявовъ и особъ, силиванныхъ на Верхъ, колоны когорыхь стояли тамъ же съ верховыми конями в волымагами. Они болгали о придворныхъ и приназныхъ новостяхъ. Надъ ними гуаваъ большой благовъстинвъ (\$ 181), а подав дьякъ вычитываль царскіе указы громогласно, "во всю ивановскую". Площадь служила и маклерскою конторой: "площадные подъачіе", которыхъ брали и въ "послухи" (свидетели), писали, въ палатев, вунчія и челобитныя, а больше всякія влячам за взятки, за что ихъ туть же свели нещадно и затемъ потставляли отъ площади". А вокругь площади стояли приказы, гдв чинились судъ и расправа. Ихъ приговоры исполнились неподалеку. Тотчасъ за Спассвими воротами шелъ ровъ до Нивольскихъ вороть, отделявшій Кремль оть Китай-Города. У этого-то рва валялись, на събденіе псамъ, обезглавленные трупы и отрубленные члены и торчали головы на железных рожнахъ, -работа налачей, воторые жили отдёльною слободой. Тамъ стояло 15 церввей "на врови и костяхъ" да "у головъ".

Китай-Городъ быль тогда, какъ и теперь, сердцемъ Мосиви. Это—самый оживленный уголовъ, средоточіе богачей, торговъ и промысловъ: тамъ насчитывалось до 40.000 лавовъ и лавчоновъ. Его Красная Илощадъ служила узломъ народной жизни, клубомъ толиы или караванъ-сараемъ. На нее выходили самые шумные крестцы—Никольскій, Ильинскій и Варварскій, гдв стояли без-

та Бетние попы и дьяки, поджидая вова служить въ врестовыхъ, а за ними - толим наемных слугь; по празднивамъ же здёсь совертакинсь "сатанинскія игры" съ сурнами, бубнами, пъснями, плесжаніями рукь. Между этими врестдами тянулся безконечний Гостинний Дворъ, эта постоянная всероссійская ярмарка для врун**наго торга:** для каждаго товара быль свой "рядь". Передъ рялами, посреди площади, "на взлобьв" холма, возвышалось билокаменное Лобное Мъсто, огороженное деревянною ръшеткой, которая запиралась железными засовоми. Это — всероссійская каедра, а также наша Голгова, построенная по образцу јерусал н мсвой. Это "вворное", всемъ видимое, мъсто называли свиприня н "парскимъ". Здесь моспении собирались на вече, нарекали, а иногда и ссаживали царей (§§ 132, 137, 139, 1 4 3). Здесь патріархъ совершаль шествіе на ослати (§ 178), принимать привозныя святыни, возносиль молитвенныя цеснотънія да преподаваль благословеніе и крестное осиненіе царю и народу, а царь "овазывался" народу, говорилъ съ нимъ (\$ 122), "объявляль" наследника. Здёсь же возглашались царскіе указы, "кликали кличь" къ походу, объявляли смертные триговоры передъ "Вратами правды", какъ назывались Спас-Скіе ворота, гдв начинался роковой ровь. По всей Красной Площади были разбросаны будочки, шалаши, скамьи, лари съ м едочнимъ товаромъ, съ калачами, спедью, квасомъ, сусломъ, в также "вружалы" (вабави), печуры и выносные "очади", на воторыхъ блиники пекли блины, оладын и лепешки. Тутъ Торговало много бабъ; стояли "на выставкъ" и нарядныя дъвки.

На площади вишель всякій людь, какы деловой, такы и гразднонатающійся, и сновали до 200 извозчивовь. И здёсь-то бросалось вы глаза все убожество столицы Руси. Всюду инщіе, ю родивие, лежение, кальки, которые тянуть своего заунывнаго Лазари и Алексен-Божія челов'я. Подл'я нихь пищать голодные "богдани" — подвидыти, вывезенные сюда "божедомами" или сторожами "убогихь домовь", которые хоронили сироть и кормили мірскимь подавніемь "зазорныхь детей", пока кто-вибуль не возьметь ихь къ себв. А воть, тюремщикь просить на погребеніе запытаннаго тюремнаго сидельца, трупь котораго лежить туть-же, еле прикрытый, разлагающійся. Его товарищи водить голодныхь и почти нагихы колодниковь, съ клинами во рту: несчастные мычать, протягивая руки за милостыней. Повазался иностранець—и толна гогочеть, указывая на него съ криками: "шишь, экан фря!" (фразинь). Но хохоть смё-

няется внагами и провлатіями: ѣдутъ бояре въ Кремль. Ихъ аргамаєм двятъ народъ, ихъ холопы бьютъ его батожьям. Вдругъ крикъ: "язывовъ ведутъ!"—и площадь меповенно престветъ. Языки—колодинки, лица которыхъ закрыты гразнии лоскутами сукна съ проръзнии для глазъ: ихъ выводили, въ кандалахъ, чтобы они указывали соумышленинковъ. Закричит языкъ "слово и дъло", указывал на перваго встръчнаго — в невиннаго прохожаго тотчасъ хватаютъ въ застънокъ.

Но въ концу періода и Москва готова была перейти на новый путь, благодаря иностранцамъ. Въ ней вознивали тлучшенія, хотя в немногія, по важныя въ смыслів измівненія ел пошлаго (§ 173) вида. Прибавлялось число мостовыхъ в володцевъ, каменныхъ заборовъ и заставъ. Берега Яузы увизивались мельпицами. Завелась даже пожарная воманда изъ стрывцовъ, съ бочками, лубками и парусами. При заразъ трупи зарывались тщательно и дома заразныхъ опфилались. Тамь в сямь, не въ одномъ Кремле, возводились палаты съ такими же удобствами, какъ на Верху. Появилась даже парская антека, откуда иногда выдавались лекарства и частнычь лицамъ, ком по особому челобитью, и что подешевле Миханлъ особенно увлекался садоводствомъ. Вопреки русскимъ, которые называли нностранцевъ скотами за разведение събдобныхъ травь, от много потратился на выписку садовыхъ и огородныхъ растенійсалата, спаржи, цветовъ, въ особенности махровихъ розъ. При немъ уже привозилось не мало и табаку, который курили до безчувствія, а нюхали даже женщины, такъ какъ онъ "мозгъ прочищаеть". Въ Кремле, на взгорье у Москвы-реки, били разбиты "врасные" сады, террасами, на сводахъ, какъ у Семирамиды (А. И. § 43). Въ нихъ били фонтаны, прасовались цвъты, произрастали арбузы, виноградъ, греције оржи, лимови. даже антеварскія травы. Сверхъ того, при важдомъ отделенів дворца полвились "вомнатные" или "что на свияхъ" садиви. Они были разбиты на гряды и цевтники, между которыми извивались забранныя досками дорожки для прогулокъ, а на деревьяхъ вистли клетки съ канарейками, соловьями, даже "панагалами", но больше съ любимицей русскихъ-перепелкою. Туть были также пруднии, куда подымали воду. При Миханль вырыты и Присненскіе Пруды.

Но больше всего Кремль уврасился послё розрухи: опъ одинъ напоминаль Европу, по своему богатству и удобствамь. Здёсь было уничтожено много кружаль, кузниць, мазановъ и избушекъ; и на ихъ мъстъ поднялись палаты съ иностраннымъ "нарадомъ". Улицы и площади были расширены и выпрямлены, овраги засыпани; на грязяхъ перекинуты мосты; соборы ограждены надолбами. а дворецъ — ръшетками. Кръпость была исправлена и получила внушительный видъ, замвнутая со всъхъ сторонъ ръвами Москвой и Неглипной да такими "капавами" (рвами), что на нихъ работали мельницы. Она состояла уже изъ двухъ стънъ, въ 2½, саж. толщины и до 10 саж. вышины. Онъ были соединены деревянною кровлей, подъ которой шелъ ровъ; да въ срединъ его тянулась третья стъна. На стънахъ, уставленныхъ пушками, возносилось болъе дюжины боевыхъ башенъ, не считая башенокъ съ колоколами. Онъ были снабжены почти такимъ же воличествомъ воротъ, хотя больше глухихъ: проъзжихъ было только пять, какъ и теперь.

§ 187. Нарядъ жилья. — И въ домашнемъ быту древней Руси господствовали первобытность и убожество въ простонародьв, а рядомъ, подконецъ, стремленіе въ удобствамъ и даже въ роскоши, подъ вліяніемъ Запада, которое охватывало Верхъ и оттуда проходило въ вельможамъ, владывамъ и богатымъ гостямъ.

Мужику было не подъ силу обрядить нутро, т.-е. обставать сное жилье врасиво и уютно. Иностранцы удивлялись. вавъ ничего-то не было у него въ полутемной избъ, едва освъщаемой волоковымъ оконцемъ да дучнюй: только иконы, рогожи да неподвижныя, приростія въ ствивит лавви, которыя служили ему и стульями, и кроватими, гдв онъ спалъ, свернувтись на собственномъ зипунъ, если не забирался на печь. Не то у именитыхъ людей, домъ вогорыхъ былъ "полною чашей". особенно въ семейныя торжества да въ господскіе праздвики, когда производилась всеобщая чиства. Туть гладво выметенный дворь посыпался разными песками, а горницы устилались коврами (ва новоселье еще травой) да нриоцибтными, златотканными наоконникамя и полавочниками, которые свешивались до полу. Онв сіяли отъ "панивадиль" и стенныхъ "пандаловь", съ затвиливыми "висюльвами" изъ метала, кости или хрусталя, гдв горваи восковня, хотя и тоненькія свічи, тогда какъ обиденнимъ освіщеніемъ служели, даже на Верху, сальныя свічи въ слюдянихъ узорчатыхъ фонаряхъ или въ меденать "ношникахъ". Горнепы оглашались щебетаньемъ комнатныхъ итидъ и благоухали разною "вонью" — курительными свёчками, ладаномъ, розовою водой и ячнымъ пиномъ, а иногда и "ароматами" или "водвами", которыя похупались въ царской аптекв и поливались на каровеньки.

Въ горинцахъ виставлялся на показъ весь "хоромина нарядъ". Правда, и туть еще пакло первобитностью: вкуси в всемъ отличались устойчивостью. Дело все еще было въ водьчествъ и объемистости вещей. Роскоты попрежнему проявлялы, главнымъ образомъ, въ предметахъ вооружения да выпиван, тоторые доставлялись арабами, татарами, греками и отчасти вімпами. Да и техъ было немного: золото и серебро, которыя ва Запаль были дороги только до открытія Америки, у нась в конца періода цінились почти въ 10 разъ выше, чімъ теперь. Все обиходное частью делалось дома, большими воличествами. частью пріобреталось оптомъ, годовыми запасами, тогда вавъ бъднякъ повупалъ на рынкъ по мелочамъ въ три-дорога. Это грузное имущество все еще хранилось въ напоминавших: вочевки доморощенныхъ ларяхъ и погребцахъ, куда "ходили" только сами козяева, да въ бочвахъ, вадихъ и лукошкахъ, въ берестяныхъ буравахъ, ситахъ и рёшетахъ, въ татарскихъ стадувахъ, чемоданахъ и шватулахъ, въ польскихъ скрыняхъ, въ греческихъ "коробьяхъ", деревянныхъ и лубочныхъ, а тирашенія-въ дорогихъ ларцахъ, переходившихъ по наслідству.

Но въ хоромахъ, палатахъ и на Верху весь нарядъ принамаль подвонець болже богатый, затьйливый и отчасти новый видъ. Если и здёсь первое место занимали образа, особеню Богородица и Николай Угодинкъ, которые ставились даже из висячихъ волибеляхъ, надъ вроватью, въ амбарахъ, и дарились прінтелямъ, зато они стали чрезвычайно нарядны. Они блястали дорогими овладами, "прив'всами" (крестивами, стариля гривнами, червонцами, золотыми ценями, серьгами и перстиями). лентіями (полотенцами), рясками (жемчужными нитами) и пеленами, которыя унизывались если не драгоцинными каминии, то "дробницами" — металическими блестками. Передъ ними горъли лампады и восковыя свъчи, раскрашенныя, золоченыя, тажелыя: на свадьбахъ свёча жениха доходила до 3 пудовъ Ивони зав'вшивались узорчатыми убрусцами. Къ Святой ихъ мыли грецвимъ мыломъ и губвами, нето меняли на новыя. У богачей "врестовая" была враше иной церквицы. Въ ней стояль пвлый иконостась: при каждомъ событін въ семью прикупалось особое "моленіе". Туть же прасовался різной аналой, съ вингами въ богатыхъ обладахъ, и всякія четви - ременныя, востяныя, антарныя, изъ камней самоцевтныхъ.

Мебель отличалась вычурностью, аркостью и пестротой, но была бъдна формами. Кругомъ стъпъ тянулись древнія непозвижныя лавки, съ неизбъжнымъ "коникомъ" — ланкой у входчыхь дверей, въ видь рупдука или длиннаго ларя, въ котороть храпилась одежда. Ихъ покрывали войлоками, тюфявами, а сверху-сувномъ. Были и свободныя свамыя, длинимя и иногда шировія, на которыхъ спали, подославъ войловъ, матрацъ нам шкуру. Но уже встричались нарадныя провяти, съ камтатнимъ "небомъ", съ нъсколькими огромными перинами и подушками изъ дебижьяго и чижоваго пуха: на нихъ влезали по "володкамъ" (свамеечкамъ). Убранныя золотомъ, жемчугомъ. шелками, коврами, соболими, он'в завъщались изъ рода въ родъ. "Стулья" (кресла) встречались только на Верху; изъ похъ славились "выходныя", похожія на т'в троны Миханда и Алексія, которые хранятся въ Оружейной Палатв и до сихъ поръ употребляются при коронаціяхъ. Въ хоронахъ стулонъ служиль "столецъ" — табуреть. Столы были длинные и узкіе, крашеные, иногда ръзные и на точеныхъ ножкахъ. Они покрывались сукномъ, а при торжествахъ-волотными коврами, атласомъ и бархатомъ. Изръдка встречались столики, украшенные вамнами и пестрыми кусочками; на нихъ разставлились дорогія безділушки, въ родів выпувлых видовъ, валейдоскопа, подзорной трубы, фигуровъ, все хитрости и редвости Запада: у царя лежали серебряныя "свиствава, зуботычка и уховертка". Женская уборная была полна дорогими мелочами. Туть въ загвйливыхъ ларчикахъ и шватулочвахъ, украшенныхъ финифтью, а иногда и камиями, хранились: дорогія опахала изъ перьевь, харатын или атласа, а главное - бълцавница, румянинца, клеелинца, суреминца, ароматница, баночки, боченочки, чашечки, тазики и "фарфурныя скляницы" съ итальянскими притираньями, ароматами, бальзамами (помадами), душистыми гредвими и видейскими мылами. А подлѣ видивлись рѣзные гребни и гребенки, иногда изъ слоновой или моржевой вости, съ одной стороны частые, съ другойрадкіе; случались и "щети". Туть же встрачались зеркала, вогорыя были дороги, заграничныя, и слыли еще неприличною, слишвомъ светскою вещью. Они были только ручныя, маленькія, наъ хрусталя или булата (желівза), завернутыя въ чахоль наи "готовальню" (фугляръ).

Столь же редки были картивы на степахъ и часи. Карчанные часы только подносились иностранцами нъ подаровъ царю, вместе съ обезьянами, попугаями и другими редкостами. Да и тв не годились. У насъ придерживались еще допогоснаго, византійскаго летосчисленія и измеренія времени, сызаннаго съ церковью. Годы считались отъ сотворенія ира (5508 д до Р. Х.). Стиль быль старый, по юдіанскому календарю, воторый уже отставаль на 10 дней отъ исправленнаго новаго или грегоріанскаго (Н. И. § 52). Годъ начинами съ 1-го сентибри. Часи делились на денные и ночные. Така накъ вставали чуть себтъ, а ложились спать съ закатомъ соляца. то часъ восхода солнца считался 1-мъ часомъ дня, а часъ зацата—1-мъ часомъ ночи; и каждыя 2 педели менялось волечество денныхъ и ночныхъ часовъ. Но бащенные часы явилкъ у насъ уже въ 1404 г., впрочемъ только для Верха. А въ концу четвертаго періода было уже нісколько часовь вы Кремлі: главные, съ "перечасьемъ" (съ музыкой), помъщались на Спасской башив. Такіе же часы были уже въ каждомъ городь в почти въ важдомъ монастырв.

§ 188. Нарядъ человъна. — Подобно жилищу и хоронюму наряду, нарядъ русскаго человъка четвертаго періода, въ основъ былъ первобытенъ (§§ 31, 70) и одинановъ вездъ до того, что даже названія почти одни и тъ же отъ Верха до изби. Туть простонародье и именитые люди различались между собой только количествомъ, богатствомъ и пестротой одъннія, въ особенности же украшеній.

Въ основъ всей одежди лежало простое "платно, полотнище" — длинный и шировій кусовъ холста, безъ "стана" (талія), часто даже не разр'язанный на полы и лишь разставлений вое-гдв влиньями да "ластовицами". У мужива платье и состояло главнымъ образомъ въ холств, который назывался у бегатыхъ людей "бълою казной" (бъльемъ), а затъмъ-изъ "крашенины" (врашеная дерюга) и "сврмяги" (толстое сврое суннов. Оно было такое же, какъ изначала и какъ теперь. Только рубахи или "рубы" укоротились и чаще расшивались краспол пряжей по подолу в восому вороту, на ластовкахъ и "зарувавьяхъ" или "запястьяхъ", которыя превратились потомъ въ общлага рукавовъ. Онв подпоясывались "опояской" или цвътнимъ пояскомъ, въ веревочку, и выпускались поверхъ "портовъ" нмя, воторое означало прежде вообще платье и даже ткань (§ 70), а теперь — штаны изъ холста или сърмиги. На это былье надъвались, одно на другое, два нижнихъ илатья, зинунъ и вафтанъ, и одно верхнее - тулупъ. Они соотвътствують вамколу или жилету, сюртуку или фраку и плащу, шинели или шубъ. Узвій и воротвій зипунъ изъ сёрмиги или врашенны служиль домашнимь платьемь. Виходнымь платьемь быль татарскій кафтань или армявь, родь халата, съ полами, которыя запахнеались одна на другую, и съ рукавами до земли, воторые замёнили и перчатви, а улихихълюдей служили свладомъуворованнаго, вамней и вистеней. Тудупъ—нагольная шуба, или непокрытан овчина, которая надёвалась въ непогоду швурой вверхъ. На голові муживъ носиль татарскій островерхій "колпавъ", літомъ білый поярковый (войлочный), зимой—изъ овчины. На рукахъ у него замой появлялись кожаныя рукавицы. А на ногахъ были изначальные лапти да портянки, а зимой—суконныя онучи, иногда даже кожаная подошва на ремняхъ.

У именитыхъ людей рубаха была шелковая, врасная, съ богатымъ узорочьемъ даже на груди, въ особенности же щеголявшан "сорочкой", вакъ называли "ожерелье" или воротникъ, который пристегивался дорогими запонами и далеко выпускалси: онъ быль расшить золотомъ, унизанъ жемчугомъ. Красой наряда были также шелковые или бархатные пояса, усыпанные ваменьями, бляхами въ чекапныхъ фигурахъ и "висюльками" (бредови); они переходили изъ рода въ родъ по завъщанию. Пояса нередво заменялись восточными ремнями длиной до 6 аршинъ, въ богатомъ наборъ, и татарскими вушаками изъ разноцебликъ и разноузорныхъ полосъ, съ дорогими кистями. А за поясомъ быль затвнуть ножь въ редвостной оправе. Порты у богачей двлались изъ краснаго или желтаго сувна, шелва и атласа и вроились повороче, чтобы выказать сапоги, вь которые они затывались. Сапоги, съ голенищами до волжиъ, съ ваблуками на гвоздяхъ, иногда серебряныхъ, и на железныхъ подковкахъ, приготовлялись изъ кожи, юфти, персидского сафыяна и даже бархата. Они были всикихъ цвътовъ, но больше прасные, и уснащались узорочьемъ, галунами, нногда жемчугомъ и ваменьями. Щеголи носили также татарскіе "чоботы" — полусапожки съ длиеными, загнутыми кверху носками: подконецъ появились столь же нарядеме татарскіе башмаки, а съ нимиу кого сафьянныя наговицы, у кого перстяные и шелковые чулки, зимой на ифху. Но чулки были дороги: ихъ привовили изъ Германіи.

Платье у господъ отличалось подобнымъ же богатствомъ. Дороги были даже зипуны, воторые шились часто безъ рувавовъ, какъ поддевка. Но особенно заботились о выходномъ кафтанф, который иногда назывался поперсидски "сарафаномъ".

Онъ дълался изъ легкой шелковой матерін, обыкновенно наъ тафты, а зимой-на лисьемъ міху. Онъ быль "становой", съ перехватомъ, узвій, до волівнь, съ сборчатыми рукавами до земли, которые иногда кроились изъ другой матеріи. Застегивалси онъ сначала татарскими завизвами-кистими и спурками, потомъ цетлями и пуговидами; но у горла быль открыть, чтобы показать богатую сорочку. Весь кафтавъ унизывался шитьемъ, украшеніями и "подпушками" - кусками изъ матерія другаго цвета. Но главнымъ щегольствомъ былъ "козыръ" высокій до ушей, гордо стоявшій на затылки воротникъ наъ бархата или парчи, весь расшитый и усыпанный жемчугомъ в каменьями: иногда его называли "обнизью" или низаннымъ ожерельемъ. Онъ приготовлялся отдельно и пристегивался дорогими запонами. Особаго рода нафтанами были персодская ферязь и татарскій тегиляй (§ 160), на которомъ красовалось до 70 дорогихъ пуговидъ. Въ тегиляяхъ пускались въ путь, повъсивъ на грудь перевязь съ сулеей и заткиувъ за поясъ ножъ и дожку. Зимой употреблялись еще разныя фуфайки - греческая "фофудья" или теплая одежда. Шубы, эти широчайшіе мешки съ безвонечными рукавами, служили главною выставкой богатства и тщеславія: Ехъ дарили визшимь "съ своего плеча"; въ пихъ потели въ комнатахъ для показу. У богачей, обладавшихъ соболями, горноставми да чернобурыми лисицами, верхомъ mегольства было показать товаръ липомъ — надъть нагольную шубу, одина маха, беза украшеній. Остальныя шубы-бобровыя. вуньи, песцовыя, бъличьи, медвъжьи, наконецъ, волчьи и заячьи. но съ дорогими воротнивами - поврывали сукномъ, пелкомъ. атласомъ, бархатомъ, парчей, уснащали богатыми пуговицами или шнурами съ вистами, спабжали поповскими рукавами. . Гътомъ верхнею одеждой служили однорядка, опашень и особенно охабень — шарокій плащь до пять изв дорогой матеріи. ов длинными рукавами и съ отложнымъ воротникомъ до талін. который украшали, какъ возырь. Подобный же плашъ, но безъ рукавовь, иногда подбитый дорогимъ махомъ, вовстливо навивутый на плечи, назывался епанчей (\$ 31) и служиль въ увращению молодцовъ, дълавшихъ проводку на народъ. Енанча попроще, изъ сукна или верблюжьей шерсти, иногда съ капишономъ, употреблядась въ дорогь: она напоминала татарскунбурку съ башлыкомъ.

Но главнымъ деломъ быль головной уборъ — вещь самал видная, когда человекъ служить "болваномъ", вешалкой, для

поваза нарядовъ и выставен чванства. "По Сеньве шапка": по ней сразу узнавали чинъ и породу. Чемъ выше шапка, чемъ дороже она, тамъ важиве человакъ. Если всякій "сверчокъ вналъ свой шестокъ", одвился въ приличное его званію платье, не побуждаемый къ тому нивакимъ закономъ, то неогда спесь заставляла москвича нарядиться не въ свое платье и снести за то название "вора". Но шаночныхъ обычаевъ никто не дерзаяв воспуться. Считая, какъ на Востоків, особымъ достоинствомъ и приличіемъ кутать свою голову, русскіе запиствовали превмущественно отгуда разные виды шаповъ. Почти не разставались съ татарскою "тафьей", похожей на "скуфью" духовенства: въ этой шаночкъ, покрывавшей только маковку, ходили въ горинцахъ, неръдво сидъли въ гостихъ. Она расшивалась узорочьемъ, а нередно и унизывалась жемчугомъ. Иногда восили низкую шляпу, вродв котелка, но съ меховымъ "околомъ и съ цвътнымъ верхомъ изъ сукна. Но самымъ обыкновеннымъ поврытіемъ головы, даже у царей, служнять колнавъ, такой же, какъ у мужика, только ивъ атласа, бархата нын парчи и богато убранный по околу, а зимой подбитый дорогимъ мъхомъ; чтобъ насадять побольше украшеній, на немъ двлались вногда разръзы спереди и сзади.

Предметомъ всеобщей зависти была "горлативи" или "душчатан" шапка, которая служила знакомъ отличія: она была припадлежностью одпихъ царей и думцевъ; лишь при особыхъ торжествахъ дозволялось явиться въ ней и извъстнымъ дворянамъ, дьякамъ, иногда и гостанъ; она не снималась даже передъ государемъ. Въ противоположность колпаку, горлатка, подобно влобуку, шла раструбомъ кверху и была длиной въ локоть: иностранцы называли ее "башней". Она была вся мъхован, и именно изъ "гордъ" или "душекъ" соболей и чернобурыхъ лисицъ; а верхъ бархатный или парчевой. Спереди нногда дълалась прорежа для украшеній, нето насаживалась запона-вокарда изъ ваменьевъ, съ султанчивомъ изъ бълыхъ перьевь или изъ жемчужныхъ зеренъ. Въ горлатвъ сидъли даже ва званымъ объдомъ, причемъ подъ нею быле иногда и колпакъ, и тафъя. Дома она красовалась на виду, напаленная на расписной "болванецъ".

Такой головной уборъ требоваль короткихъ волосъ. Люди всвът званій, за исвлюченіемъ духовенства, подстригали ихъ, именитые, потагарски, стриглись подъ гребенку, иногда даже брили волосы. Только при траурів да въ опалів отращивали

ихъ. Зато борода упівліва нь своей первобытной врасів. Чівль длинийе и овладистіве была она, тівмъ почтенніве человівть: "по бородів — апостоль". Впівняться въ бороду значнло тоже, что въ Европів — дать оплеуху. У вого не росла борода, тоть считался лихимъ человівкомъ. Правда, и она подвергалась опасности, подъ западнямъ вліяніемъ. При Иванів III начинали бриться; Василій III самъ обрился, въ угоду своей женів-литвинків. Но духовенство возстало, и Стоглавый соборъ спасъ бороду (§ 123). При Годуновів и особенно при Лжедимитрії І опять начали было бриться, но соблавнъ снова быль прекращенъ такими властями, какъ Палицынъ (§ 141), объявившій бритье бороды "ересью".

Борода и горлатка придавали особый почеть и степенность человъку, приближая его къ церковникамъ. Оттого дорожили и палками, которыя даже назывались "посохами". Это были длинныя дубинки, какъ у владыкъ, съ дорогими кистями, съ перламутровыми, чеквиными и точеными набалдашниками: ими щеголяли, какъ туранцы Вавилона (Д. И. § 28). Впрочемъ, мужчины кокетичали даже рукавицами изъ сафьяна и бархата, съ золотымъ узорочьемъ, изръдка и перчатками (§ 70). а также платками изъ тафты, съ дорогими бахромками. Но платки держали въ шанкахъ и только мяли ихъ въ рукахъ для показу, а сморкались больше пальцами, вытирая ихъ, за столомъ, о полотенце.

Главнымъ же щегольствомъ, а также сберегательною вассой, наследственнымъ капеталомъ, служили украшения, на которыя нивто не скупился издревле (§ 12). Сюда относится, прежде всего, нестрота и аркость цветовь, въ особенноств праснаго съ "червчатымъ" (фіолетовымъ) отливомъ, которымъ щеголяли даже рясы церковниковъ: дарь привазывалъ боярамъ, при торжествахъ, облекаться въ самыя яркія одбянія. Всюду ставили цвътвыя ластовицы, поднушки, "вошвы", пашивки, прошвы, проймы или прорёки, вружева изъ паволокъ (§ 31) Грецін (парча, червленица или баграница, штофъ, ансамить), изъ шелковъ Востока (камка, объярь, тафта, атласъ, бархать). Всюду проходило узорочье цёлою чащей всевозможныхъ рисунковъ. Но важиве всего укращения изъ драгоцвиностей. Ихъ совади и низали повсюду, безъ всякаго вкуса и порядка; для нихъ дълали проръзы въ ненадлежащихъ ивстахъ; и заиястья превращались иногда въ "обручи" (браслеты). Сорочни, ожерелья и козыри, пояса, сапоги, шапки и палки,

также какъ иконы, оружіе и лошади, - все обибшивалось зозотыми вружевами, бахромами и вистяме, бляхами, датаме или дадами" (бляшки), даже монетами, а больше всего - бисеромъ в жемчугомъ, который часто ниспадаль рисками (§ 187). Затвиъ были въ большомъ употреблении драгоцвиные камии, въ особенности лалы (§ 124), изумруды и сердоливи, но вообще плохіе: русскіе мало знали въ нихъ толку. А надъ этимн украшеніями сіяли дорогія запоны и пуговицы, не меньше дюжины на платьв, которыя носили кучу названій, по виду и роду работы, и бывали величиной съ яйцо. На шев висвли греческія "моняста" — золотыя вольчатыя цёпи, съ врестами и гравнами. Въ ушахъ у мужчинъ висвли длинныя серыги. На рукахъ у нихъ иногда не было видно пальцевъ отъ дорогихъ перстней, на которыхъ вырезывались также печати. Среди нихъ терялось спромное обручальное кольдо; но зато оно никогда не снималось, и приходилось распиливать его на ожирившемъ глальцв.

Въ одежде, какъ и въ пище, противондіемъ роскопи и чванству быль ность, который налагался добровольно по поводу смерти въ семье. "Скорбное" платье или трауръ состояло въ куростенькомъ одеяніи, вроде мужицкаго, притомъ "смирныхъ" тувётовъ — чернаго или синяго, напоминая монаховъ, съ ихъ самодельными "власянидами". Но туть вдавались въ другую върайность: нередко носили поношенную, заплатанную и даже візодранную одежду. Сверхъ того, при трауре было обязательно жонть въ волосахъ", т.-е. отращивать волосы, какъ у иноковъ, тогда какъ женщины, напротивъ, остригали вхъ.

Женскій нарядь походиль на мужской и носиль почти тів же названія: нерідко мужское платье переділывалось съ женсваго. Но рубаха была длинная и съ тавими же рукавами, в порты замінялись "понявой" или "исподницей" — холщевою кобкой. Зицуну и вафтану соотвітствовали "літникъ" или сарафанъ изъ крашенным и "сірникъ" изъ сірмяги. Зимой надінался обыкновенный тулунъ. Бабы носили на голові платонъ, подвязанный подъ подбородкомъ, дівви — повязки съ длинными концами на спинів, въ лентахъ, а иногда кокошинки изъ коры, въ видів короны. Крестьянки щеголяли вногда чоботами, въ особенности же серьгами, мідными и изрідка серебряными. Вообще у нихъ понадались такіе хорошіє наряды, какихъ не встрітишь тенерь.

У богатыхъ рубахи или "тубки" бывали цветныя, съ

рукавами до 7 аршинъ длины и съ дорогими ноясами. Летники делались изъ тафты, съ поповскими рукавами; спереди разрізъ, застегнутый до горла; назади пристегнуто богатое ожерелье. Летникъ убирался уворочьемъ и вошвами, в вимой подбивался мехомъ. Онашень и охабень, съ рукавами до пять, связанными на спинь, но съ прорызями въ нихъ для рукъ, застегивались отъ пятъ до горла дорогими пуговидами и щегодяли ожерельями, покрывавшими всю спину в грудь. Зимой они подбивались мёхомъ и назывались "телогръями". Шуба походила на мужскую; но здъсь часто употреблялся кошачій міхъ. При торжествахъ, сверхъ платьевъ навидывалась роскошно убраннал "подволока" или шелковал мантія; а подъ лётнивъ поддёвали застегнутую до земли ферязь. Обувь была также мужская, но болве богато убранная, н съ тавеми высокими ваблувами, что носви едва васались вемли: нельзя было ходить скоро.

Женщины гораздо болве мужчинъ обращали внимание на годовной уборъ, такъ какъ щегодили большими волосами. Только дъвочкамъ низво стригли волосы, какъ и мальчикамъ, для ихъ же рощенія. Дівушки же распускали волосы по плечамъ, иногда завитме, а больше заплетенные въ одну или двъ косы; а надъ ними прилаживали ввицы, въ видв теремовъ, съ богатыми рясами и поднизями. Вив дома, онв надвали плоскіе колнаки съ меховымъ околомъ. а ниогда "столбунци" (родъ горлаговъ), изъ-подъ воторыхъ падали на спину восы съ врасными лентами, - знавъ двиственности. Замужнія женщины, напротивъ, тщательно прятали волосы, собирая ихъ подъ "повойникъ" - шаночва раструбомъ вверху, съ подзатильникомъ, богато убранная ваминив н переходившая по васледству. Она называлась еще "подубрусникомъ: " ее искусно повивали убрусомъ-бълымъ полотенцемъ, которое закрывало уши и подвизывалось подъ подбородномъ; его вонцы унизывались жемчугомъ. Сверхъ убруса навидывался "волосникъ" -- золотая сётка, которую назвали потомъ чепцомъ, такъ какъ она делалась въ "ценки" или чепки. А когда выходили изъ дому, надъвали еще колпакъ, поменьше мужского, сь мёховой опушкой. При торжествахъ, повойнивъ замёнялся вакой (§ 186), которая соотивтствовала двичьему ввицу. Этоочень дорогой вокошникъ, изъ-подъ котораго ниспадали, по вискамъ, до плечъ, рисы изъ жемчуга и каменьевъ, а на лобъ св'вшивалась "поднизь" — волотая сттва, низанная жемчугомъ. Сверху падъвалась бълая поярковая шляпа, съ полями и съ длинными красными снурками назади, а иногда и горлатка. Въ дурную погоду появлялся еще мёховой каптуръ (капоръ), какъ называлась и понона на конъ. Его именовали и треухомъ, такъ какъ онъ поврывалъ уши и еще затылокъ. Наконецъ, выходи изълому, женщина поврывала лицо восточною "фатой" — проврачною, униванною жемчугомъ, бёлою тканью, которая завизывалась у подбородка. Женщинъ неприлично было сморкаться пальцами. У нея были простые "платочки", кромъ парадной шолковой "ширинки", убранной узорочьемъ, жемчугомъ, дорогими кистямя и бахромами. Подконецъ появились даже зонтики, которые, поавіятски, носили холопки падъ госпожами.

Вообще женщина, за исключеніемъ головного убора, щеголяла нарядами меньше, чёмъ мужчини; но украшенія значила
у нея больше. Съ своею головой, закутанной какъ копна, она
была настоящимъ "болнанцемъ". На ней висёли безъ конца
пёночки съ крестиками, цёни съ большими финифтяными образками, монисты изъ бусъ, гранатъ и монетъ, ожерелья и запистья съ каменьями, запоны и пуговицы, обручя, дорогія
"зановки" (булавки), перстин и длинныя серьги съ "искрами"
(мелкими камушками). Все это было такъ тяжело, что, после
китайскихъ церемоній, у иссчастной болёли ноги не меньше,
чёмъ голова отъ убрусника, а отъ серегъ—уши, которыя женщаны даже сами вытягивали, такъ какъ длинныя уши считались красотой. Въ приданое везли въ домъ жениха вовы съ
большими сундуками, въ томъ числё иногда болёе пуда "ссыпного" женчуга для ноправки нарядовъ.

Нарядъ человъка имъетъ важное значеніе въ исторіи (Д. И. Введ. § 10). Въ немъ, какъ и въ манерахъ, отражается восинтаніе, внъшнія вліннія, отчасти даже умоначертаніе народа: онъ тъсно свизанъ съ обрядовою стороной жизни. Покуда общество живетъ уединенно, онъ очень устойчивъ, въ особевности головной уборъ; затъмъ ни въ чемъ такъ сильно, какъ въ немъ, не проявляется подражательность, въ видъ быстрой смъны модъ. Чъмъ дальше въ первобытность, тъмъ болье одинавова одежда у всъхъ народовъ, а также у мужчинъ и женщинъ, и тъмъ ближе она къ облаченимъ, которыя вездъ сохраняются упорнымъ пережиткомъ. Первоначально это — мъщовъ или восточный калатъ, лишенный изящества и удобствъ, отнимающій свободу движеній, годивій для лежебока. Его щегольство состояло въ одной показности — въ пестротъ шута, въ блескъ, яркости врасовъ и въ побракушкахъ дикари. Всъ эти черты ясны

въ нарядѣ древней Руси, который остановился отчасти на первобытно-славлискихъ основахъ, а больше заимствовалъ изъ Византін и особенно съ Востока всё мелочи и самыя названів. Онъ—тотъ же Василій Блаженный (§ 181): тяжелое, ярко-пестрое смѣшеніе разныхъ пошибовъ и стремленіе брать количествомъ, а не качествомъ. Бѣдый покроями, онъ отличался у богача только тѣмъ, что обращалъ человѣка въ "болвана" для висюлекъ, узорочья и кричащихъ цвѣтовъ. И все это только для поваза, изъ одного чванства: на торжествахъ, подъ пышнымъ нарядомъ, который иной оголтѣлый дворянить бралъ напровать, скрывалось пеопрятное бѣлье; въ будин и подомашности, даже вельможа ходилъ въ обноскахъ съ жирными пятнами и убогими заплатами, которыя одобрялись по тогдашнимъ понятіямъ о бережливости.

Черты первобытности въ нарядъ древней Руси поражали пностранцевъ, какъ самое видное ея отличе: они любили онисывать и изображать нашу одежду, какъ диковину 1). Такъ смотръли даже нъщы, — народъ тогда наиболье отсталый въ Европъ, въ нарядъ котораго было сходство съ московскимъ, к даже встръчались прямо "сарматскія" моды (Н. И. § 59). Льнувшій къ Россіи славянинъ, но воспитанникъ Рима, Крижаничъ, говорилъ: "Русская одежда некрасива. Она мъщаетъ достоинству, свободъ, непринужденному движенію человыка, производить впечатльніе рабства, стъснительности, безпомощности. У русскихъ нъть кармановъ: они прячутъ ножи за го-

<sup>1)</sup> Таковъ прилагаемий рисунокъ, влятий изъ Олеарія, иъ невиого уменьшеввомъ недь. Онь двегь конитіе о верхь главникъ покроикъ русской одежды конца четвертаго періода. Первымь справа изображень мужикь сь короткими видогами, въ принки, съ колишкомо въ рукавъ. Подле него болрскій добрий молодець въ CARTINO CE BRESERAME, RE CAROTERE E ROSHARD CE MEROBENE OKOGONE: HA ME & MOмисто изъ бусъ. За немъ дънща, съ косой, кончающеном лентами, въ делиниять и плоскомъ колиний съ мъховимъ околомъ. Далбе следуеть мать съ ребликомъ. Она также въ летнике или сарафине, а на голове ника съ рисками и поднитью. Подле нея молодуха въ застегнутомъ отъ нять до горла онашинь, къ которому прилажено богатое ожерелье; на головь такой же колиакъ, какъ у дъвщи, только болью сиронняго вида. Далве стоить богатирень "самъ", господинъ, вельножа. Она во всема параді-ва ферлян са богатыма козырема, а на голова порлатная висинка во всей ел врась. За немъ бояринъ нопроще, а можеть быть, и гость вкепитый, въ богатой *шубъ* на дорогихъ застежияхъ и въ шлинъ на мёку Hocataнимъ слева на нашемъ рисунке приткнулся скромный инокъ во зласямицы. вы которую накинута риса, и въ нопашесномъ клобукы, или покрываль сверкъ важезавки: въ рукахъ у него четки.

леница, носовые платки въ шапки, а деньги — въ ротъ". На Западъ, къ концу періода, въ нарядъ ясны слъды свътскости, личности, свободы и нзящества (Н. И. § 120). У насъ же задерживались даже робкія попытки сбросить здъсь гистъ глубокой старины и церковности. Но онъ были, и не прекращались, какъ на Западъ, и опять подъ его вліяніемъ, предвъщая близкій перевороть. Сама борода подвергалась опасности



Русская одежда, 1636 г.

при Иванѣ III и особенно при Василів III, когда щеголи даже завивались, румянились и чванились легкими, узвими сапожвами. Годуновь быль пленень внешностью Запада: его жену сопровождали, на гулянье, болрыни верхами на коняхь. Дворъ Марины сонсёмь быль европейскій: болре даже вдругь стали пестрить свой язывь полонизмами. Но при Миханле все это было сразу пріостановлено: онь благоговёль передь матерью, которан была ннокиней стараго закала (§ 148).

§ 189. Пропитаніе человіна. — Отличительныя черты наряда человіна древней Руси и его жилья отражаются и въ пропитаніи того времени; только здёсь старина держалась еще упорийе. Въ пящё в нитьй, какъ во всемъ, масса народа быласовсёмъ невзыскательна, хотя находилась въ лучшихъ условіяхъ уймъ поэже (§ 165): она не любила "разносоловъ". Она не была лишена рыбы, мяса, дичи, меда, молочныхъ приправъ хотя питалась попреимуществу ржанымъ хлёбомъ: толокно (§ 160), овсиный кисель съ сытой, пшеничная кутья, въ особенности бёлый калачъ ("калачемъ не заманишь") были лакомствомъ. Но мужика часто мучили неурожан (§ 149) когда онъ блъ конину, лебеду, липовую вору и даже солому пиль онъ больше квасъ: изготовленіе хмёльныхъ папитковъ стало монополіей правительства съ Пвана III; крестьянамъ довволялось варить пиво, медъ и брагу лишь въ особихъ случаяхъ и въ большіе праздники, послё которыхъ кабацкій голова печаталъ оставшееся до другого случая.

Но у людей именитыхъ кухня отличалась воличествомъ и богатствомъ, хотя основа ея была старомодная, и вкусъ вовсе не изошрялся. На нее обращалось главное внимание посл'в цервовныхъ службъ. При отсутствін политической свободы и идевльныхь интересовь, вся общественная жизнь сосредоточивалась въ ъдъ и питъъ, а строгость общчая возводила ихъ въ неукоснительный обридь, который везд'я совершался одинаково и быль обязателень такъ же, вакъ мёстничество: отвазываться отъ нихъ. даже упустить мальйшую порядливость, значило оскорбить вськъ н навлечь на себя большія непріятности. Важны, чинны, длянны и отяготительны были даже обыденные "столы": богачь много работаль надъ составленіемь росписи обедовь на целый годь, по святцамъ. Цфинй торжественный обрядъ представляли собой "столованія" съ гостями или пиры. А они были почти безпрерывны: это -обязанность при всякомъ семейномъ событів, въ именины и по праздникамъ. Кромв того, были сильно распространены братчины (\$ 170), которыя въ этомъ и состояли.

У именитаго человъка пиръ быль великою службой: честь хозянну, если гостьба была угоданва и толсто-гранезна. Оттого на званыхъ объдахъ подавалось до 50 перемънъ. Къ нимъ готовились спозаранку: вся семья и сотни домочадцевъ сбивались съ ногъ. На поварнъ происходилъ цълый содомъ между понарами, стряпухами и судомойками, подъ началомъ влючника. "Поваренные", мъдные и желъзные, котлы, кострюли и сковороды, череничные и деревянные гориви и лохани — все наполнялось всякою снёдью. Изъ подклётовъ, погребовъ и чт-

лановь приносились вороха всякихъ принасовъ, изъ которыхъ больше всего истреблялось масла (въ пость-коноплиное, льнаное, горчичное, орфховое и маковое), луку и чесноку: ихъ совали всюду столько, что иностранцевъ тошнило. Но главное въ русской кухий были хлибь да соль: отсюда "хлибосольство", вакъ первое вачество настоящаго православнаго. Хифбъ-соль участвовала во вениить подаркахъ. Во всекъ концахъ и классахъ Руси пожирались массами всяческія соленія, соленое мясо и особенно рыба - просто солевая, вяленая, конченая, провесная, ветриная, паровая, подвареная. Въ большомъ упогребленій была и пера разныхъ приготовленій. "Солоници" цар-Ствовали и за столомъ, темъ больше, что повара вовсе не солили кушалья: "недосоль на столь, пересоль на спинь"; "пересолить, разносолы" - говорилось и въ правственномъ симслв. Хльбъ употреблялся при всякихъ яствахъ и во всякихъ видахъ, отъ ваши и ржаныхъ ломтей, которые вли и богачи, до толовна и водки, которую называли "хлебнымъ" виномъ въ отличе отъ "винъ" или виноградныхъ напитковъ. Изъ пшеичной муке приготовляли множество блюдь - разныя ваши, висели и "сдобини", особенно вараван, блины, олады, хворость, масланые орживы и проч. Но славою нашей кухня были пироги в ппрожви -- съ мясомъ, дичью, рыбой, визигой, съ вашей, саломъ, сластими и т. д.: говорилось, даже въ обиду хорошему нариду (§ 185), что "не врасна изба углами, а врасна инрогами". . Іюбиль русскій челов'явь и молочную сн'ядь-варенцы, сырники, разныя каши и сыры и т. п. Затемъ уже шли мясныя кушанья, въ перемежку съ рыбными, а иногда и сливаясь съ ними. Тутъ было и "холодное" (заливныя, студни, особенно солонина и ветчина), и "горячее" или "ушное" (ухи, щи, супы съ пряностями, разсолы или солянки, взвары или соусы). Особенно щеголяли жаркими, и именно бараниной, свининой да курами и гусими, которыхъ подпекали на "рожнахъ" (вертелахъ). Жарили и всякую дичь, отъ зайца и оленя до журавля и жаворонка, и вли се съ уксусомъ, перцомъ и лимономъ: по се не очень уважали, кром'я лебедя въ сметанъ. Мужчины мало забавлялись и сладостями — разными взварами съ приностими, плодами въ меду, ръдькой въ патокъ, пастилой, коврижками или праниками; изръдка лакомились заграничнымъ сахаромъ и леденцами.

Эта жирная, тажелая, пряная пища возбуждала сильпую жажду, которая утолялась иножествомъ доморощенныхъ морсовъ,

березовновъ (березовый совъ) и особенно квасовъ-медвяныхъ, ягодныхъ и житныхъ, вареныхъ и сирдовъ. Чай понвилси подконедъ только на Верху: онъ былъ подаркомъ монгольскаго хана Миханлу. Но важиве всего были хивльные напитки. Русскіе и на Западв славились своими брагами, пивами и особенно медами, которые варились больше всего по монастырямь, въ большихъ динвныхъ" котлахъ, и храпились въ огромныхъ, иногда трехсаженныхъ, бочкахъ. Мелы были ставленные и вареные, ягодные, красные, бълые, пръсные, боярскіе и др. Въ нихъ клали пряности "для духу" и дрожжи для броженія. Это наше шампанское было вкусно, но съ ногъ сшибательно: его выдерживали въ засмоленных в бочвахъ. Пиво было слабе и съ мутью. Хлебное вино было разнообразно-простое, болрское, двойное; было даже четырежды-перегонное, такое крипкое, что отъ него умирали Аля женщинъ приготовлялось "сладкое" вино - водка съ патокой. Сверхъ того, было много наливокъ и настоекъ на игодахъ, првностяхъ, душистыхъ травахъ, даже на селитръ. Водки пользовались темъ преимуществомъ, что ихъ нили безпрекословно во всякое время дня. Къ концу періода у богачей появились нипоградныя вина изъ-за границы - церковное, ренское, венгерское, французское, романея, въ особенности же греческое, съ мальвавіей во главв. Ихъ тоже уснащали пряностями.

Пова готовились всё эти яства и напитки, столовая, а чаще свии ображались, подъ началомъ дворецкаго, попраздинчному, на показъ гостамъ. Столы приставлянись къ лавкамъ, а при многолюдствъ еще располагались рядами. Ихъ застилали сватертими и подскатертниками; на нихъ расвладывали полотения. которыя замінали салфетви. Ножей не влали; вилки встрічились редко, и двузубын; ложин были только серебряныя, понемногу. Только однимъ посламъ влали нилку и пожъ: свита обходилась пятерней. Для болье почетныхъ гостей ставили "тарели", оловяныя или серебряныя; и онв не перемвиялись: остальные вли изъ мись и блюдъ, каждое па пвсполько человъкъ. Были и другіе "судки", каменные и деревявные. - блюда гусиныя, утиныя, лебяжьи и др., разсольники (соусники), солоницы, уксусницы, перечницы, изръдка горчичницы. Но больше всего столы ломились отъ сосудовъ для питья. Ими-то наполнялся "поставецъ", эта гордость столовой, — буфеть въ видь пирамидальной этажерки, у которой стояль дворецкій, во время пира, разрізвивая и отвідыван кушанья, отпускаемыя влючникомъ изъ поварии. Туть было не мало и большихъ вивстилнщъ — ендовы (ведра съ носками), четвертины (1/4 ведра). кувшины, братины съ врышвой: изъ нихъ брали чернальцами и "судами" или ковшами. Но въ особенномъ изобили стояли сулеи (бутылви), корцы, кружки въ 1/8 ведра, чаши, кубки. бокалы, чарки, "доставаны" обывновенные и огромные или "стоим". Посуда только у бъдимхъ была деревянная, да и то перъдко ръзная. Вообще же ею щеголяли больше всего, послъ нвонъ: она служила и для подарковъ; цари жаловали ею, какъ знакомъ отличія. Она была серебриная и золотая, украшенная узорами, фигурами, эмалью, агатомъ, сердоливомъ, а также падписями; неръдко это было художественное произведеніе (§ 181). Подконецъ изъ Европы привозили стекляные и хрустальные сосуды; но они были ръдви и дороги.

Но воть гости. Помолившись на иконы и отвъсивъ земной поклонъ хозянну, они пьють водку, закусывая хлёбомъ, и равсаживаются, въ шанкахъ, по указаннымъ местамъ, самые почетный - по правую руку подав козянна. Тутъ-то случались мъстические споры и даже потасовен. Является хозяйка, съ чаркой вина (§ 172), и уходить на свою половину, гдф идеть женское угощенье. А "самъ" рѣжеть куски хлѣба и раздаеть нхъ гостямъ, вместе съ солью. Слуги несуть блюда голыми, нечистыми руками, - спачала холодное, потомъ жаркое, наконецъ ушное. Хозянну ставять блюда "опричныя", съ которыхъ онъ отсилаеть нуски инымъ гостямъ, въ знавъ пріязни. Когда "пиръ въ полуширъ", входять молодухи, жены дътей и родичей хозянна, съ чарками, и продълывають то же, что "сама", которая вногда появлялась и всколько разъ, и все въ новыхъ платьяхъ. Эти чарки ньють особенно ухарски, "полнымъ гордомъ" нап залномъ, чтобы не оскорбить хозяевъ. После стода идеть попойка, которая тянется за полночь: отказываться пельзя; въ крайности, принудять даже побоями. Туть "пьють здоровье", начиная съ царя, имя вотораго произносится съ полнымъ титухомъ. Гланатай тоста выходить на средину компаты, осушаеть чашу и опровидываеть ее надъ своею головой; остальные поють многольтие. Послы многих здравиць, начинались мыстинчаныя, взаимныя задпраныя, и случались "пожевыя убійства", тавъ кавъ у всякаго быль ножъ за поясомъ. А иногла туть появлялись скоморохи и даже женщины. Ихъ и холоповъ, особенно же плъннивовъ, заставляли плясать: сами не пускались въ такое граховное и неприличное дало.

Самыми скромными пирами были "поминальные кормы", ко-

торые совершались не только послѣ погребенія, но также въ 3-й, 9-й и 40-й день, вогда "изміннется образъ повойнаго, распадается его тіло и истліваеть сердце", причемь въ 40-й день, вакъ "очистительный", синмали трауръ. Тутъ на столів возвишались вутья и просфора, за обідомъ піли дьяви, а нослів него возносилась Богородичная чаша, т.-е. піли во славу Божіей Матери, а затімь слідовали обычныя здравицы. На дворів вормили янщихъ и раздавали имъ монетки; въ монастыри посылались "братьи вормы". По и эти поминанія были сытны и пьяны, также вакъ обыденные обіды, послів воторыхъ необходимо было "отдыхать" — до подобнаго же ужина. Иностранцы съ ужасомъ вспоминали объ угощеньяхъ московитовъ, объ ихъ зіваньяхъ, потигиваньяхъ и рыганьяхъ за столомъ, объ этомъ тяжеломъ запахів отъ луку, чесноку, плохо просоленной рыбы и затхлой муки.

Отдыхомъ русскому желудву были посты. Но туть внадали въ другую врайность. Всё сидёли на сухоядения въ среду и пятницу, а иные еще "понедёльничали". Последние дни Страстпой недёли почти вездё ничего не еди, и дётей не кормили. При семейныхъ несчастіяхъ, налагали на себя "обётные" дви, папримёръ, столько-то патницъ ничего не брать въ ротъ. То же происходило по всей Руси, въ случай народныхъ бедствій: въ 1612 г. опредёлили по понедёльникамъ, вторникамъ и средамъ пичего не ёсть, а по четвергамъ и пятинцамъ—сухояденіе.

§ 190. Юго-западная Русь. Запорожцы. — Описанный вевшній в внутренній быть еще не есть жизнь всего нашего парода въ древности. Это - только быть северо-восточной Руси. сила которой лежала въ создании независимаго государства. "Московін" иностранцевъ. Богатые задатки бытового развитія хранились въ подвластной польско-литовскому государству 1010зашимой Руси; и безъ знакомства съ ними непонятна дальнейшая судьба самой Москвы. Впрочемъ, историческое значеніе принадлежить не всей этой Руси, долго бывшей отр'язаннымъ ломтемъ для русскаго народа Его лишена западная Русь или Вълоруссія, съ ед убогою природой и съ такимъ же, первобытнымъ, забитымъ, населеніемъ, которое почти никогда це пользовалось самостоятельною жизнью и безъ жалобъ сразу вполнъ подпало вліннію поляковъ. Вся сила вь южной Руси или Малороссии, историческое значение которой важно, какъ перепутья между Востокомъ и Москвой, съ одной стороны, Цольтей, Германіей и Византіей-съ другой. Эко-знаменитая въ

началь нашей исторіи пісаская Русь, которан была подорвана усобицами и татарами (§§ 48, 81), но не убита. Захирьвшая отъ жестовихь бъдствій, она на два въва сошла со страниць исторів и стала частью польско-литовскаго государства, но голько для того, чтобы собраться съ силами, запастись развитіємъ отъ болье просвыщенныхъ поработителей и, передавь его Москвъ, помочь ей одольть общаго прага. Въ злую пору, въ лушть малоросса сохранялись горделивыя историческія восноминанія, тлёли искры любви въ русской народности и къ своей благодатной, поэтической природь: отсюда, въ четвертомъ періодъ, возрожденіе віевской Руси.

Но въ этомъ возрождение южная Русь предстала въ новомъ, крайне своеобразномъ видв. Кіевская старина сохраналась голько въ томъ, что ближе въ природе, - въ земле и муживе. Воспътая въ народной повзін, страстно любимая туземцемъ н теперь, природа Малороссін представляла, даже въ концъ четвертаго періода, первобытную прелесть. Сердцемъ ся быль " Вазацкій шляхь", по сторонамъ котораго тянулись вереницы "Могиль" - кургановь съ вавацвими востями. Такъ назывался казацкій "батько" или "Славута" — Дивирь, который протекаль ней версть 500 самою могучею своей частью. Сначала онъ широко и плавно катиль свои глубокій воды въ Старой Малороссін (Кіевская, Полтавская и Черниговская губерпін), потомъ наталкивался въ Запорожь В (Екатеринославская и Херсонская губ.) на гряды отроговъ Карпать, образующія 9 по-Роговъ. Здесь онъ вздымался сердитыми валами съ серебристыми **хребтами**, разсыпался цвътистою пылью, выкручиваль омуты; н далево въ степи слышались его стоим, заглушанийе немолчный крикъ "крячекъ", которыя гивадились на торчащихъ со лиа каменныхъ глыбахъ. Тутъ Дибиръ образовалъ десятки острововь, изъ которыхъ главнымъ была высовая Хортица-10 25 версть въ окружности. А берега его были усъяны "плавнами" — огромными выбоннами, которыя были изрезаны ериками, заводьями, загогулинами, речками, и окаймлялись то непролазнымъ камышомъ, кинфинамъ большими комарами и водиной птицей, то полъсьемъ, "карчи" (пии) котораго иногда За громождали русло. Главная плавня, Великій Лугь, на лівомъ осрегу, противъ Хортицы, тянулась на 100 версть. По объ стороны Дифира разстилалась враса Малороссін — отврытая, оезлидная степь, убраниям цвътами и такою травой, что една видивлась красная шанка казака или зеленая чалма турка,

не говоря уже про бритую годовку татарина. Надъ нею разстилалась безоблачная синева, въ глубинъ которой вружнися орель или вилась чайка. Степь оглашалась пемолчнымъ свистомъ сусливовъ, кряканьемъ и инскомъ штицъ, шорохомъ змей и стревотаньемъ насекомихъ, а по ночамъ вся благоухала в сверкала свётлявами. Зеленый коверь прерывался тамъ и сяхъ лъсами да вупами камышей, которые лосинлись на солиць. словно рощицы. Среди его "байраковъ" (холмовъ) и кургановъ баловъ и овраговъ ютилось множество дичи, бродили табуни дикихъ коней. Еще въ 16-мъ в. дикихъ воловъ, ословъ в оленей убинали только для кожъ, а мясо бросали, вром'я филея; на козъ же и кабановъ не обращали вниманія. Газелей столько перебытало зимой изъ степи въ лиса, а литомъ обратно, чт каждый крестьянинь убиваль ихътысячами. На берегахъ ракъ водилось множество бобровъ. Птицъ было столько, что весной мальчиви нагружали лодки яйцами утовъ, гусей, лебедей, журавлей, а ихъ выводками наполнялись птичье дворы; орлять держали въ влаткахъ для оперенія страль.

Впрочемъ, подконецъ степь уже сохраняла такой видъ только въ Старой Малороссін; на югѣ же, съ исчезновеніемъ льсовъ, она превратилась въ Пустополе, кавъ называли поляка Запорожье. То была мертвая пустыни, льтомъ опаленная страшнымъ зноемъ, который смѣнялся холодными ночами, зимой свованная морозомъ. Она лишь мѣстами оживлялась чахлымъ волючимъ терновникомъ, пыльнымъ вамышомъ да пересохиниъ перекати-полемъ. Въ ней царствовали свирѣпые вѣтры и засухи, саранча, комары да черви; и слышался только вой голоднаго волка. Человъкъ боялся умереть съ голоду во время безконечныхъ переходовъ черезъ пустыню, если опъ не зналъ, гдъ ютятся островки луговъ да мѣста ловли дичи и рыбы. Не было даже соли: казаки вялили рыбу, натиран ее золой.

И нашелся человівкь, который могь выносить всі вти ужася и страстно любить Пустополе. Это — запорожець, который самы піль про себя: "казакь — саромаха (голодный волкь), сорочки не мае". Горе-Злосчастіе загнало его сюда въ теченіе 16-го в. Передь тімь это быль зажиточный украинець или черкасскій казакь (§ 116) Старой Малороссіи. Онъ является въ літописяхь около 1500 г., какъ рыболовь и разбойникь, подлів Черкась и Канева. Затімь тамь, на тучномы черноземів, оны началь пахать землю, которая была гдів общивною, гдів частною собственностью. Впрочемь, казакь больше получаль хлібсь оть

Польши (позже оть Мосевы), какъ жалованье. Его главнымъ запитіемъ оставалось рыболовство, въ которому присоединилось скотоводство: "червасскій" скоть славится и теперь. Въ особенности любиль украинецъ разводить табуны небольшихъ, но "вътроногихъ" и выносливыхъ воней, которые проводили цёлый день безъ пищи и рысвали за нею по степи, прибъгая на свисть хозяниа. Было много и овецъ, шерсть которыхъ сбывались въ Польшу. Въ большомъ почеть было пчеловодство: подъстарость, казавъ зачастую удалялся на пасъку, къ "Божьей мушкъ", какъ въ монастырь, чтобы замаливать тамъ свои гръхи въ горжественномъ уединеніи природы. Меньше всего занимамись охотой и огородничествомъ.

Вся эта благодать нарушилась около половины четвертаго періода. Неудачниви и вольнолюбцы начали переб'вгать въ свободное Запорожье, подобно московской вольниць (§ 161). Дъвжение приняло размъры народнаго переселения, вогда Мапороссія перешля отъ Литви въ Польшь (§ 111). Поляви, и мая собственных вазаковъ, не нуждались въ червасахъ и Старались обратить это своевольное воинство въ хлоповъ (§ 36). Баторій даль шляхетство только 6.000 украницевь, обратывь ихъ въ реестровихъ казаковъ (§ 116), съ жалованьемъ оть правительства и съ вороннымъ гетманомъ. Остальные червысы ударились въ Запорожье, унося въ своихъ сердцахъ не-**Ванисть къ полявамъ и распъная: "степъ да воля** — казацкая АОЛН". Постепенно набралось до 100.000 запорожцевъ - степ-В нковь, которыхъ называли еще "инзовыми" вазавами, въ Отличе оть жившихъ выше по Дивиру украницевь или "го-Родовыхъ, семейныхъ" вазаковъ.

Запорожье было зерномъ цёлаго государства, которое отцевло, не успёвни расцейсть. Туть были и простые обыватели или постольство, и войско, которое называлось лыцарствомъ или "товариствомъ". Поспольство составляли семьи, разсынавшияси по степному приволью въ "хуторахъ" или "зимовникахъ" — побёленныхъ глининыхъ избахъ, со всёми службами, утопавшихъ въ зелени вербъ и вишневыхъ садовъ, окруженныхъ пашними, пасъками и "баштанами" — огромными огородами, где красовались арбузы, дини и чудовищныя тыквы. Онё промышляли тёмъ же, чёмъ и украници; но у нихъ развилось огородничество, и именно раведеніе табаку: безъ "люльки" (трубки) лыцарство такъ же не могло жить, какъ безъ "горилки" (водки), пива и меда. Но важиве всего была торговля. Запорожцы продавали рыбу полакамъ,

грекамъ, туркамъ и армянамъ. У пихъ была даже своя гавань у устьевь Дивира, куда приходили турецкія кочермы. Особенно славилось ихъ артельное "чумачество" (чумавъ - по татарски извощикъ), которое было и первообразомъ лыцарства. Чумацкая "ватага", пли безконечный обозъ, была подчинена своему "атаману", который погоняль, на переднемъ возу, пару громадныхъ воловъ, съ золочеными рогами въ лентахъ и со свъчами; а на возу сидълъ пътухъ-будильникъ. Чумакъ не переменяль былья, а оть заразь и насевомыхь обмазиваль дегтемь рубаху и широчаншіе, турецкіе шаравары; деньги же пряталь въ ободья волесъ. Онъ былъ вооруженъ и отбивался всемъ станомъ отъ грабителей, искусно образуя "таборы" - укръпленные лагери изъ возовъ. Иди на Перевопъ, чумави получали отъ крымцевъ и турокъ конвой до границы и пропускные арлыки. Они обывновенно везли соль изъ Крыма въ Польшу. Чумачество служило и почтой. Запорожцы мало занимались ремеслами: везд'в можно было встретить только кузнецовь да коменивовь. Все это народъ безграмотный, котя и попадались школки, гла монахи обучали немногихъ "молодиковъ" читать Псалтырь да волидовать. Даже въ войсковой ванцелярів не вели журналовь, да и налендари-то не знали. Оттого большую власть захватываль "лукавый пысуля" (писарь) -- бёглый попь или семинаристь. выражавшійся кудряво, съ примісью Часослова в латыни.

Лыдарство тотчасъ же выделялось изъ носпольства: иужно было защищаться отъ врымцевъ, "чабаны" (пастухи) воторых 1 тутъ же насли огромные "конни" (стада овецъ), подъ началомъ своего "атамана". Самые отважные изъ запорождевъ составили собственный кошь, какъ назвали они подвижной лагерь изъ обозовъ. Затимъ они построили до деситка Съей или засъкъ (\$ 59), окруживъ островки Давира частоколами. Вскоръ Свчью стало называться попреннуществу самое сильное и древићашее (ок. 1550 г.) укрвиленіе—на о. Хортиць. Про нее-го говорилъ запорожецъ: "Сичь — мате, Дипиръ — батъко". Онъ ревниво охраняль свою любемицу, вакъ колыбель убогой казацкой воли. Болфе недовфранный и скрытный, чемъ донецъ (§ 160), лицарь не терпъль женщинь и иновърцевь, хотя допусваль всявій народь, лишь бы молодець быль силень да удаль. Въ Свчи кишели и "маловедомые" люди-поляви, литонцы, татары, турки, калмыки, валахи, болгары, евреи, даже нъмцы, французы, англичане, втальянцы и испанцы; много было бытлыхъ хлоповъ и преступниковъ; даже воровали мальчисовъ по городамъ, какъ цыгане. А когда слава днвпровскихъ лыпарей разпеслась далеко, сами украинцы стали отдавать къ пынъ своихъ юпошей дли военпой выправки; и даже удалые польскіе панычи проводили по нёскольку лёть у нихъ, чтобы пріобрёсти бранный опыть и имя. Поступленіе въ Сёчь было вполнів свободно; а надовло жить въ ней—плюнуль да ушель. Но всякій новичокъ, полобно рыцарю (С. И. § 119), даваль обіты: онь должень быль принять православіе и защищать его, говорить помалороссійски, оставаться колоставомъ. Онъ переміняль фамилію, вакъ семинаристы и монахи: его надівляли прозвищами, въ которыхъ пронвлилась грубая насмініливость малоросса—Задерыхвисть, Шило, Метелица, Кисель, Сковорода и т. под. Такъ набиралось всего до 10.000 удальцовъ. жоте они хвастались, будто у нихъ "что байракъ, то казакъ".

Лыцарство распадалось на полсотни куреней — слово, которое Означало и покрытую дерномъ или войлокомъ курную казарму. и полвъ. Оно составляло "громаду" -- общину, съ полнымъ ра-Венствомъ и общностью имуществъ, которыя гранились по ку-Ренамъ, а "сварбъ" (вазна и оружіе) всего войска зарывался Въ землю или въ водъ подъ камышами. Рада (въче) созывалась вът угодно: стоило ударить въ литавры, стоявшія на площади. Она была молчалива, поворна, стояла потупивъ глаза и открывъ Свои бритыя головы съ длинешии "оселедцами" или "хохлами" (чубами), вогда выслушивала привазанія начальства. Но если казави собпранись по собственному почину, они стояли съ папками на-бекрень, руки въ бови, и орали, а неръдко и дрались. Особенно бывало шумно, вогда выбирали войсковую старчену, т.-е. вошевого атамана, палица котораго имбла такую же безграничную власть, какъ жезлъ гетмана на Украйнъ, затъмъсудью, эсаула. висаря и куренныхъ атамановъ. Въ отсутствіе вошеваго выкрикивался "наказный" атаманъ. Всёмъ имъ помогали совытами бывшие старшины- "батьки" или "сивоусые, сизочупрынные диды"

Въ мирное время Свчь превращалась въ вабакъ. Казави лишь изредка занимались стрельбой, скачвами, охотой, или разсмиались по куторамъ, чтобы взяться за ремесло да обабиться. Обыкновенно они бражничали, покуда не спускали шинкарямъ и врамарямъ—кабатчикамъ и торгашамъ изъ евреевъ, армянъ и татаръ—всей своей добычи: серебряныхъ кружевъ, дорогихъ за-иястьевъ, парчей, дукатовъ, цехиновъ и червовцевъ. Иной "гулялъ", въ сопровождении певчихъ сечевой церкви и бандури-

стовъ, отилясывая "казачка", съ гопаками и трепаками, повущ не оставался въ одной рубахъ, которой онъ не мъналъ цълю годъ, и съ неизбъжною люлькой въ зубахъ. При этомъ платиле безъ счету; зато, когда все пропьютъ, грабятъ шинки, а при сопротивлении, бросаютъ въ Дибиръ самихъ шинкарей, лога за малъйшее воровство у своего брата подвергались смертной казни. А затъмъ учиняли драки между куренями; но больше лежали вповалку по всему острову, корми сноимъ разжиръшимъ тъломъ мошкару.

Тяжелый и лёнивый, какъ его воль, запорожецъ преображался при походв. Въ одну недвлю спаражалась вся Сви. Тысячи удальцовъ радостно оставляли дома свое добродуше. веселость, поэтическую мечтательность, свои п'ясчи и своихъ "кобзарей". Они уже сидели на добрыхъ конякахъ, съ запасными въ поводу, и смотръле исподлобья геніями смертя. Оне уже не брали горилки въ роть и довольствовались жарених просомъ, нашей да саламатой (густой висель), забывая свои любимыя галушки, варенниви и сало. Они становились взроломными и вровожадными, не лучше своихъ противнивовътатаръ. Запорожцы прибъгали во всявимъ военнымъ хитростамъ, а при неудаче ссорились между собой и предательствовали. Они все истребляли, жели и требущили, жарили и давили дътей, отрѣзывали груди у матерей, сажали на горячія сковороды стариковъ, обращали польскіе востелы въ конюшни, а всендзовь свяли плетьми передъ алтарями. Враги платили тою же монетой: сажали ихъ на волъ, въщали за ребра на врюкахъ, съ живыхъ сдирала вожу, сожигали на медленномъ огив.

Запорожцы шли въ походъ въ простыхъ свитахъ, бараныхъ шапвахъ и самодѣльныхъ опоркахъ, а ивой — босикомъ и съ тръпицей на головѣ. Рѣдко у вого встрѣчалась кольчуга, панцырымушкетъ; но у каждаго была сабля, пистоли, копье, пишаль кинжалъ и арканъ, — все это польское да турецкое: въ Сѣчъ умѣли только молоть порохъ. Насчитывалось съ полсотии легенхъ пушекъ для охраны самой Сѣчи и для степныхъ кургановъ на границѣ. Оттого запорожцы плохо вели осады: она любили потатарски живо расправиться, пограбить и удрать на своихъ вѣтроногихъ. Но сами они хорошо выдерживали нападенія въ своихъ подвижныхъ таборахъ. Особенно ловко подражали запорожцы татарамъ въ степи. Ихъ "бекеты" (пограничные разъѣзды) и сторожевыя могилы тотчасъ замѣчали врага по колебаніямъ травы, по стаямъ вороновъ, и навѣщали Сѣчъ

смоляными бочками. Лыцарство отлично находило дорогу въ сухомъ морф-днемъ по вурганамъ и балкамъ, ночью- ухомъ да слухомъ", да по звъздамъ и вътру. Оно умъло выть волкомъ, вричать перепеломъ, прятаться звиремъ въ тернахъ и намышахъ. Но самыми удалыми походами были морскіе. На своихъ легвихъ "чайвахъ" в "дубахъ", гдв помвщилось 50-70 человыть, получатіе запорожцы пускались въ Черное море осенью, въ пасмурные дни и воровскія ночи. Они доплывали до Азова и Бисовой Арапін (Бессарабія), даже до Анатоліи и Б'ялой Арапін (Египетъ). По пути, они давали битвы тяжелымъ турецвимъ галерамъ и нередко возвращались съ самою богатой добычей, нето-съ немилосердымъ лганьемъ пасчеть своихъ подвиговъ. Одобычившись, запороженъ становился неузнаваемъ. Онъ драль наволоки на онучи, а персидскія шали — на поиса, щеголяль сафьянными чоботами съ серебряными подковками, бархатными фесками и шлывами, дорогими вафтанами и шубами, золотыми поясами. Кто походиль на полява, вто-на турка. Но подвонедъ обычною модой въ Свин становилось гатарско-туредвое платье- "казакинъ" (черкеска) алаго сукиа, широкіе яркіе шаравары, цевтные чоботы, шанва-кабардинка, съ позументомъ напрестъ, и бурка.

Сначала у запорожцевъ быль одинь врагь - "басурмане, татарва поганая". Это-крымцы в ногайцы (\$ 82), которые выставляли до 100.000 войска, во всемъ похожаго на запорожцевъ, только не знакомаго съ огнестрельнымъ оружіемъ. Они превосходно знали степь, умели заметать въ ней свои следы, скакали по 100 версть безъ отдыха, перелетая, на бъту, съ усталяго коня на свъжаго, а зимой забираясь въ выпотрошенныя брюха лошадей. При такой ловкости, татары постояние дъляли набъги на южную Русь и, истребивши все, уводили до 50.000 планныхъ въ годъ. Иногда пленниковъ бывало больше похитителей, в дорогой оне избивали ихъ поголовно. Такая жадность тагаръ объясняется тэмъ, что въ туренкой Кафъ бойко торговали невольпивами, которыхъ своилялось тамъ столько (до 30.000 заразъ), что продавали десятовъ за врасную феску или за саблю. Несчастныхъ вели туда, приковавъ руки къ шестамъ и выжегии на ихъ теле тавро, какъ у скота. Въ Кафе напихивали ихъ на галеры такъ теспо, что они спали стоя, и развозили до Индіи, Египта, Мароко и Мальты. Тамъ ихъ "турчили, басурманили", двиць разбирали по гаремамъ, юношей брали въ нимчары (§ 74), стариковъ отдавали детямъ для охогы, остальныхъ скопили и отправляли на работы, гдв они спали въ имахъ, вли червивую дохлятину, пахали, запрягаясь по два въ плугъ. Ихъ подстегинали внугами и палвами. Хуже всего была "ваторга" — служба на военномъ судив, съ влипами во рту и почти нагишомъ: на турецвихъ галерахъ гребцами были почти сплощь русскіе. При малванемъ непослушаніи, невольниковъ сожигали; да пхъ избивали сотнями и для одной забавы.

Съ половины 16-го в. сила и ненависть запорожцевъ обращаются въ другую сторону. Ихъ злъйшимъ врагомъ становится свой брать, христіанинъ, въ лицъ полява. Въ то время на Украйнъ произошелъ великій переворотъ: настала "польщизна" или ополяченіе.

§ 191. Польщизна. lesynth и унія.—Польское вліяніе стало рости съ дюблинской уніц (1569), воторан оторвала южитю Русь отъ Литвы и подчинила се непосредственно Варшавъ. Господство литовцевъ въ Малороссів не было заметно: какъ народъ менње развитый, они сами подпадали русскому вліннію (§ 79). Иное діло полики, которые стояли тогда на высотів евронейскаго образованія (§ 111) и съ вичливостью смотр'яли на малороссовъ, далекихъ отъ вападной гражданственности. Они начали быстро проводить свое влінніе, увлеван высшіе классы Украйны. Вскоръ Малороссія стала противополагаться московсвому государству, кавъ "нольская Русь", не только въ политикв, но и по складу своей жизня. Сюда бвжали изъ "варварской Московін", со стыдомъ и негодованіемъ въ душть, тавіе "избранные", какъ Курбскій (§§ 122, 176). Здёсь все принимало европейскій отпечатокъ. Народъ даже по селамъ былъ опритиве и въжливъе мосевитинъ. А города приближались, по быту, къ западнымъ, въ особенности такіе, какъ процевтавшіе даже раньше (\$ 107) Смоленскъ, Полоцвъ, Холмъ, Владиміръ-Волынскій, не говоря уже про Кіевъ и Вильну. Всюду встрвчались ровныя, выметенныя улицы, парядные, нервдко каменные дома, утопавшіе въ зелени садовъ, пышные костелы. ограды, колодцы, мъстане — памятники и произведенія искусства; каждый обыватель клаль бревенчатую мостовую передъ своимъ жильемъ; мало слышно было про пожары и грабежи. Въ польсвой Руси, какъ на Западв. развилось "мъщанство" или среднее сословіе, съ его богатствомъ, ремеслами, торговлей и просвътительными стремленілми: эти блага обезпечивались за нимъ судомъ и закономъ, въ видъ такихъ льготъ, какъ магдебургское право (§ 77) и лиговскій статуть Сигнамунда. М'єщане я знать до того цвнили образованіе, что ихъ молодежь вздила въ унимерситеты Кравова, Праги, даже Парижа и Италіи, или же обучалась въ польскихъ школахъ. Ученики естественно старались походить на своихъ блестящихъ учителей во всемъ, не мсключая одежды и вившнихъ пріемовъ. Они обивали стъны штофними матеріями, устилали полы персидскими коврами, носили нарядные кунтуши и сапожки со шпорами, шапки-конфедератки, а ихъ дамы — драгодінныя діадены, кашемирскій шали и нівмецкія платья. Они ходили въ церковь съ молитвенниками въ рукахъ и звонили въ волокола, какъ въ костедахъ. Они говоризи попольски, гнушаясь своимъ "мужицкимъ" изывомъ. Нарушилась даже чистота говора простонародья: въ наплывъ полонизмовъ главное отличіе малороссійскаго нарѣчія отъвеликорусскаго. И письменность Малороссій надолго стала вавъбы придаткомъ польской литературы.

Польщизна провивала всюду, съ помощью довкаго правительства и образованнаго, изищнаго духовенства, руководимаго вкрадчивыми и многоопытными језуптами. Если короли сами заводили города, присылая своихъ волонистовъ, ивицевъ и евреевъ, то давали имъ магдебургское право; города же съ неподатливимъ русскимъ населеніемъ притёснялись до того, что они пустван и превращались въ помъщизън села. Поляви создали русскую шляхму, наделяя этимъ званіемъ, съ его льготами и гербами, войсковую старшину реестровыхъ казаковъ; а кто не поздавался ополичению, того приравнивали въ хлопамъ. Впрочемъ туть было тогда еще не столько туземныхъ именъ (Бороздны, Галаганы и др.), сколько татарскихъ (Кочубен), турецкихъ (Гамальи) и польскихъ же (Вишневецкіе, Оссолинскіе, Кисели и др.). Русскій шляхтичь совстив повернуль на "варшавскую сторону". Онъ корчилъ изъ себя чистокровнаго польскаго пана. По примеру такихъ "вородитъ", какъ Замойскіе, Потоцкіе. Любомірскіе, онъ учредиль цівлый дворь, съ сотнями пышно-ливрейных слугь всяких племень, особенно изъпленных татаръ. Онъ содержаль блестящій охотничій нарядь и задаваль свазочные пиры, гдв драгоцвиная посуда то нарочно билась, то вытиралась рукавами раззолоченныхъ вунтушей. Уже заводились тавія парственныя, по быту, фамилін, вавъ князья Острожски. Потомви Данилы Галицваго (\$ 89), они обладали несмътнымъ богатствомъ, отличались мужествомъ и военною доблестью: вороли поручали имъ важивнийе государственные посты. У того Константина Острожскаго, который побиваль москвичей (§ 120), было 80 городовъ, 80 мѣстечевъ, 2.760 селъ; и дворецкій получалъ у него 70.000 злотыхъ въ годъ. Онъ сыпалъ деньгами и изукрасилъ Острогъ, какъ достойную себя столицу. Послъ него осталось въ наличности: 600.000 червонцевъ, 400.000 талеровъ, 29 милліоновъ остальной монеты, 30 бочекъ серебрянаю ному, 50 цуговъ выбъздныхъ лошадей, 700 верховыхъ коней 4.000 заводскихъ кобылицъ, а рогатаго и мелкаго скота —безъ счета. Такія безобразныя чудеса возможны только при рабствъ русскан шляхта на Украйнъ усердно подражала польскимъ панамъ и въ превращеніи своего поспольства въ хлоновъ.

Такъ, польщизна, разпоси по Украйнъ западное просивщение, несла въ самой себъ задатовъ погибели. Она отрывала верхъ народа отъ его корней. Воспитанная ею интеллигенція становилась поработительницей своего народа, сообщинцей его иноплеменныхъ завоевателей. Польщизна несла въ себф и другой. еще болбе важный, задатокъ погибели, другое преступление передъ человвиностью. Подъ вліяніемъ ісзуштовъ и непрерывныхъ войнъ съ Москвою, она была проникнута фанатизмома, нетеринмостью. Полявъ не только презираль своихъ русскихъ цодданныхъ, кавъ человъвъ болъе просвъщенный, но и выказывалъ свои чувства, кавъ врагъ Руси вообще. Его помъщичьи привычки отражались тяжеле на русскомъ клопв, чвить на польскомъ. Каждый "хохолъ" быль для него "быдломъ" (скотомъ). "капальей" (Н. И. § 100). Панъ распоряжался и свободнымъ муживомъ, за убійство вотораго онъ платиль только пеню. Польскія войска, въ особенности наемные "жолнеры", разставленные по селамъ для кормежки, пасильпичали, какъ въ непріятельской странв. "Драгуны" панскихъ конвоевь грабили деревни на своемъ пути. Королевскіе старосты и комисары, нахалы и сластолюбцы, были сами королитами въ своихъ округахъ, при поддержев польскихъ судовъ, которые, съ помощью донощивовь, гноили нь тюрьмахъ имущихъ, пова не высасывали у нихъ последняго цехниа. А при малейшемъ ослушанін, быдло обливали водой въ трескучій морозъ, сажали на коль, зарывали въ землю. Кръностной хлопъ былъ вещью господина. Онъ не имель права жаловаться на своего повелителя, а тоть имълъ право убить его. И съ этимъ-то правомъ смертной казви цанъ отдавалъ свои имфиін въ аренду евреняю, платившинь ему внередъ извъстную сумму, въ которой онъ всегда нуждался для своихъ барскихъ затъй. Алчий, иноплеменный и иновървый прендаторъ выбираль съ хлоповъ свои деньги съ неограниченною лихвой. Кром'в "панщины", доходившей до того, что мужикъ работалъ почти вс'в 7 дней на пом'ящика, онъ взималъ вучу податей и пошлинъ — подымное, роговое, спасное, жолудное и проч.: важдый волъ и важдый улей были обложены поборомъ. Были еще чрезвычайныя повинности, вакъ у феодаловъ (С. И. § 58): содержать пана со всею оравой при его безпрестанныхъ профадахъ и охотахъ, снаряжать паныча на рать, строить придапое паненкъ.

Хохоль сносиль всв эти притесненія вившинго человека. Но польщизна сама подписала себв приговоръ, вогда коснулась человъка внутренняго, что вовсе и не требовалось для благоподучія пановъ. Такъ какъ тогда вся душевная жизнь малоросса заключалась въ религіи, то здёсь сосредоточивалась вся его человъчная сила, и сюда-то направилась вся нетерпимость *тезунтства*, которое очаровало полява съ конца 16-го в. (§ 111). Ослепленные національною враждой въ русскимъ, паны и шлахта, вопреви собственнымъ выгодамъ, стали жалкимъ орудіемъ въ рукахъ римскихъ патеровъ. Іезунты задумали, съ помощью ихъ и власти, искоренить православіе на Украйнів. Была уничтожена галицкая (православная) митрополія: ее подчинили львовсвому (католическому) архіепископу. Православные монастыри н церкви были частью закрыты, частью лишены своихъ земель; а на нхъ мъсть возносились роскошния воллегіи ісзунтовъ в горделивые востелы на средства, которыя въ значательномъ воличествъ шли изъ самаго Рима. Польское духовенство стало необыкновенно пышно и высоком врно: отлично обставленный, блиставшій лоскомъ европейской гражданственности, праснорічний всендзъ смотрель на убогаго, неотесаннаго, безгласнаго, а иногда и безграмотнаго попа такъ же, какъ его пріятель, панъ, на презр'явняго хлопа. Вышколенные въ Рим'я, ученые, говорившіе полатыни іезунты захватили воспитаніе, а съ нимъ и письменность, въ свои руки, особенно благодари паннамъ, въ сердца воторыхъ не могь вврасться до такой степени ни одинъ дамскій угоднивъ. Они воспрещали малороссамъ открывать училища, а сами завели много датинскихъ "коллегій", для средняго, отчасти даже для высшаго образованія, и мельихъ шволь даже по мфстечвамъ, пріучая дётей въ службё въ костелахъ, въ виде изящныхъ и сладкогласныхъ ангелочновъ. Они устроили типографія, гдь печатались ихъ искусныя и напыщенныя восхваленія папства да опроверженія "схизмы" (ересн), т.-е. православія. Они выставили даже такихъ прославленныхъ проповедниковъ и сокру-

шителей православія, вакъ Скаріа в Поссевинь. Когда не удалась попытка обратить Грознаго (§ 128), Поссевинъ заговориль о новомъ хитроумномъ средстве для искорененія православія. о знаменитой уни или "соединенін", которое оказалось потомъ. поль перомъ језунтовъ, не только божественнымъ, но и современнымъ св. Владиміру учрежденіемъ. Вздумали обмануть цівлый руссвій пародъ — навизать ему папство и римскій катехизись, оставивъ одну вившность - обряды да церковно-славянскій языкъ. Планъ чин быль издожень Скаргою (1577) въ сочинения "О единствъ первви Божіей и о греческомъ отъ сего единства отступленін". Главнымъ д'явтелемъ въ его исполненіп былъ епископъ дупкій, Термецкій — человівкь предпрінмчивый, но тщеславный и алчный: різкій пань быль такимъ палачемъ для врестыны, вавы оны. Подбивши другихы русскихы епископовы н самого віевсваго митрополита, трусливаго старива Разолу, Терлецкій авился въ Римъ съ заявленіемъ, что церковь польской Руси принимаетъ унію (1595).

Ободренные вижшнимъ успъхомъ језунты начали насильничать пуще прежнаго. Они приступили къ овончательному исворененію православнаго духовенства. Митрополить и всё епископы въ польской Руси стали уніатами: невому было посвищать поповъ, и ихъ мъста переходили къ уніатскимъ священникамъ. Православныя церкви превращались въ корчмы (гостиницы); віевская св. Софія была обращена въ уніатскій каеедралъ. Православныхъ не допусвали въ города; попъ не смълъ идти со св. дарами въ умирающему. Безженные натеры впрягали хохловъ въ свои экипажи, а ихъ молодухъ и дочерей бради себь въ служания. Навонецъ, стали отдавать русскіл цервви въ аренду евреямъ, наравив съ шинками. Съ твхъ поръ въ малороссійской пісні поется: "родится ди ребеновъ у бізднаго мужика или казака, затьется ди свадьба, не иди къ цону за благословеніемъ. а иди къ жиду и вланяйся, чтобы онъ позволиль отпереть церковь, окрестить ребенка, обванчать молодыхъ". Еврен стали обращаться съ хохлами, вавъ цаны: ови даже не дозволяли нив на Святой всть другой цаски, вромв купленной у нихъ.

§ 192. Отпоръ польщизить. Острожскій и Могила.— Въ то время паденіе предвовской візры равнилось для малоросса погибели его души, его народности. Работа ісзуптовъ переполнила чашу страданій, поднесенную панами и шляхтой.— и исторія юго-западной Руси послів татарщины стала літописью борьбы

русской народности за свое существование. Самыя угнетения заваляли малороссовъ и бёлорусовъ. Они заставляли ихъ задумываться о средствахъ въ спасенію, и прежде всего о просивштенін, такъ вавъ безъ него нельзя было и мечтать объ отпор'в ученымъ ісауптамъ. Оттого борьба православія съ католичествомъ Началась на уметвенной почев, а следовательно съ знати, вослентанной на европейскихъ же началахъ. Русскіе вельможи воспользованись своимъ "патронатомъ" — старымъ правомъ быть **Flaca сдственными покровителями, старостами перкией и мона**стырей. Среди нихъ "начальными людьми", нождями народа, объявились внязья Острожскіе: возбужденная образованіемъ совъсть внушала имъ искупить свои несметныя богатства, созданныя трудомъ народа. Самъ князь Константинъ, правая рука поль-Скихъ королей, строилъ православныя цервви и заводилъ при нихъ русскія шволи. Но истиннымъ столномъ православія оказался его сынь. Константинг Константиновичь Острожскій. Полвъва играль овъ одну изъ первыхъ ролей среди литовскаго вт даже польского панства и запималъ главный пость въ польсвой Руси — віевское военодство. Подобно своему отпу, онъ върно служилъ воролю и, по своему быту, походилъ на пановъ, съ которыми водилъ дружбу; онъ даже любилъ беседовать съ језунтами, вакъ съ учеными людьми. Въ его семьй говорили погюльски: его пріатель, внязь Андрей Курбскій, другой столпъ православія въ нольской Руси (§ 176), даже упрекаль его въ пристрастін въ польщизнів. Но Острожскій быль русская душа и развитой человъвъ. Онъ поняль, что политическая борьба съ поработителями Руси была еще невозможна, когда на мосвовскомъ престолф возседала мрачная личность Грознаго, и сталъ во главъ умственнаго возрожденія своего народа. Онъ помогалъ печатанію славянскихъ церковныхъ книгъ, которыя появлялись въ Прагв съ начала 16 в. Онъ пріютиль Оедорова и Тимовеева (§ 175), и опи устроили ему, въ Острогв, первую типографію въ польской Руси: отсюда-то стали выходить русскія книги противъ іезунтовъ, въ томъ числ'в замівчательныя сочиненія Курбскаго (\$ 179). Тамъ и сямъ появились общедоступныя русскія вингохранилища. Накопецъ, возникъ рядъ руссвихъ шволь, во главъ которыхъ стояло высшее училище въ Острогъ. Въ захолуствя, гдв не было даже церквей, Острожскій посылаль, на свой счеть, образованных русских учителей и проповедниковъ.

Князь Константинъ особенно оживился, когда затвялась

унія. Онъ издаваль горячія посланія къ соплеменникамъ, въ воторыхъ разоблачались такіе "волин и суностаты", какъ Терлецкій и Рагоза. Онъ яскусно обращался и въ польскимъ протестантамъ, приглашая ихъ выступить противъ "нацежнивовъ". Накопецъ, онъ извъстиль о бъдъ восточныхъ патріарховъ. Тв прислади уполномоченныхъ, изъ которыхъ Острожскій устронав собора ва Бреста (1596), присоединивши къ нимъ техъ изъ русскихъ церковниковъ, которые еще не вовлеклись въ унію: соборъ лишиль сана изм'внившихъ духовнихъ. Въ то же самое время, и въ томъ же Бреств, король и језунты устронив свой соборъ-изъ русскихъ владывь, перешедшихъ въ унію. Этоть соборь утвердиль унію и прокледь соборь Острожского; а вслёдь затёмь, по смерти Рагозы, назначиль віевскимъ метрополитомъ уніата. Но виязь Константинъ не бросалъ дела. Однажди онъ свазалъ воролю, передъ лицомъ всего сейма: "Государь, вы нарушаете наши права, попираете нашу свободу, насилуете нашу совъсть: опомнитесь! Я уже старъ и надъюсь скоро повинуть этотъ свъть; а вы оскорбляете меня. отнимаете у меня самое дорогое-въру православную: опомнитесь, ваше величество!" Но съ техъ поръ Острожскій уже не рышался на сильныя мыры: удручаемый годами и разгуломъ језунтства, онъ сталъ внушать своему народу долготеривніе. Русская знать ослабівала: она совстив ополячивалась. Когда умерли внязь Константинъ и его правая рука, Курбскій, даже ихъ дёти стали католиками.

Туземная знать, въ польской Руси, первая кинулась въ борьбу и первая устала; но на смёну ей выступило среднее сословіе. Мющане воспользовались другимъ древнимъ учрежденіемъ — бритствами. "Побратимство, панибратство" пля товарищество вездв было первоначальнымъ видомъ сообщества. Съ 15-го в., по всей Руси, отъ Москвы до Кіева в Гадича, развиваются братчины (§ 170), вызвавшія такія пословицы: "съ нимъ пива не сваришь". Онъ особенно процвътали тамъ, где были сильныя веча (Новгородь, Псковь) или общины магдебургскаго права. Тавъ кавъ попойки обыкновенно кончадись ссорами, то братчики пріобрели право самосуда. Постепенво эти товарищества сложились въ учрежденія: они выбирали собственныхъ старость, составляли вазну изъ взносовъ, даже покупали братскіе дома. Въ польской Руси братства съ начала четвертаго періода превращаются въ благотворительныя учрежденін, устранваясь при церквахь, сливаясь съ приходомъ: ихъ называли уже "братствами любви и милосердія". Самыми сильными были самым древнія изъ нихъ — львовское (1439) и виленское. Эти братства утверждались восточными натріархами, воторые даже даровали имъ право надзирать за духовенствомъ и судить его. Они-то взялись выручать православіе, вогда появились іезуиты. Они создали русскую югозападную инсьменность, устраивая типографіи (во Львовъ, Вильнъ, Могилевъ) и школы не только низшія, приходскія, но и среднія, по образцу іезуитскихъ коллегій: болье даровитыхъюношей даже посылали въ европейскіе университеты.

Туть снова поднялся Кіевъ, хотя онять мимолетно, и уже голько какъ духовный вождь русскаго народа. Этотъ маститий, богатый, красивый, утопавшій въ вишневыхъ садахъ, омывасмый батькой-Дивпромъ, городъ не переставалъ привлекать сердца всъхъ малороссовь. Около того времени, когда была объявлена унія, онъ завелъ у себя сразу самое сильное братство, благодаря капиталамъ богатой мёщанки, Гугулевичевны. Вскоръ оно прославилось тъмъ, что возстановило вившній чинъ попраннаго православія, уговоривъ пробзжавшаго черезъ Кіевъ іерусалимскаго патріарха поснятить православнаго митрополита и и неколькихъ епископовъ. Въ то же время братство основальниколу, которой суждено было играть крупную роль въ исторін всей Россіи. Въ эту школу, гдѣ изучали не только лагинскій и польскій, но также греческій и славнискій языки, принимали всякихъ дётей — отъ паныча до посл'ядняго нищенки.

Швола кіевскаго братства стала средоточіемъ русскаго образованія въ польской Руси, благодаря Петру Могили. Этоть потомовъ молдавскихъ господарей сначала воспитывался у своихъ родственниковъ, польскихъ пановъ, потомъ путешествоваль по Европ'в и учился въ Парижф. Возвратившись, блестящій юноша, богачь и красавець, попаль-было въ польскіе офицеры; но потомъ вдругъ, когда ему было всего 28 л., пострыгся въ монахи Кіево-печерской лавры (1625). Всворъ его выбрали въ архимандриты лавры и въ старшины віевсваго братства; а впоследствін онъ сталь кіевскимъ митрополитомъ. Эта редная душа отдала всю себа на пользу своего народа, пошла вся на общее благо, не проживъ и 50 летъ. Но Могила успаль много савлать. Онь издаль рядь богословскихъ сочиненій, которыя долго употреблялись по всей Россіп; его "Катехизисъ" былъ переведенъ на европейскіе языви и снискаль похвалы на Западъ, а у насъ послужиль образцомъ для

ревхъ поздивинить катехизисовъ. Могила вель также околениву противъ кателичества, которая вызывала бури тъпольскомъ лагерв. Но болве всего онъ заботился о распространеніи образованія въ польской Руси. Желавшихъ поступивъ попы онъ обучаль въ Кіевъ на собственный счеть и са пъэкзаменоваль ихъ.

А въ помощь ему подростало имъ же созданное возменое покольніе учених пастирей. на сміну предмественникамими, воторые ослабъван, какъ доказывали примъры виязи 0- строжскаго и перешедшаго въ чило Смотрицкаго. Могета съ самаго начала послалъ отборныть юношей заграницу когда они возвратились, преобразоваль школу братства кіенскиро колленю, по образцу враковской: ее должно счите ть матерью русскихъ университетовъ. Могила называль воллег жио своимъ "единственнымъ залогомъ" на земль. Онъ свлоин дель мъщанъ въ обязательству содержать ее, а вазавовъ—защищ<del>е во</del>ть ее орудіемъ. Онъ обезпечиль ее вемлями и книгами, завъща ей все свое имущество и подвергалъ свою жизпь опасность ти, защещая ее кавъ отъ нападокъ поляковъ, такъ иногда и остоть невъжества самихъ хохловъ. Онъ составлилъ для нея много учениковъ и завелъ при ней монастирь, гдв жили паставник которые были въ то же времи проповрзинвами и главния змя писателими; лучшихъ изъ вихъ онъ отправлилъ, на свой счет въ западные университеты. Для бёдныхъ студентовъ Моги. устроняв особое помъщение при волдеги - "бурсу", гдв об ж чи содержались на его деньги; а для подготовки въ коллегію тур же, и еще въ Вининцъ, завелъ низшія училища.

Воспитаніе здёсь было ісзунтское, преподаваніе—схоластвиское, какъ и на Западё въ то время (Н. И. § 106). Свиренствовал вонсулы, лекторы, авдиторы", розги, идети и зубрежка. В классовъ коллегів проходились съ трудомъ: перезрёлые, бородаты мужи наполняли выпускное "богословіе". Голодная, но хм'яльная бурса рыскаля по улицамъ, садамъ и огородамъ Кіева, приводя въ трепетъ домохозневъ, шинкарей и торгововъ. Преподаваніс велось на латинскомъ язывъ, на воторомъ студенты были обизаны говорить даже внъ влассовъ. Но изучались также языки греческій и церковно-славянскій. Господствовало богословіе съ лжефилософіей, но не препебрегали свътскою наукой—риторикой, физикой, геометріей, астропоміей и музыкой. Постоянно устранвались диспуты, какъ влассные, такъ и публичные, чтобы пріучиться въ краснорѣчивой защить православія. Часто гово-

релись студентами проповеди, о которых тогда не виели поватія въ Москве. Писалось много сочиненій, въ особенности всявих учебниковь, которые печатались въ собственной типопрафіи, при коллегіи. Наконець, показались зародыти русской винжной поэзіи. И возникшій здёсь нашъ литературный языкъ, сначала грубая смёсь церковно-славянскаго съ малороссійскимъ, нодвонецъ сталъ очищаться отъ полонизмовъ: подготовлялся языкъ ломоносовскій. Словомъ, благодаря могилянской коллегіи, служившей лучшею опорой русскихъ въ борьбе съ польщизною, Кіевъ сталъ источникомъ нашего Возрожденія, которымъ жила вся Русь еще при Петре I.

Русское Возрождение отражалось по всей польской Руси на тысячу ладовъ, отзывалось во всякой туземной душв,-гав врко, громко и чисто, гдв затаенно, глухо и вы мутномъ видв. Оно пронивало отъ знати и мъщанъ въ глубину клоповъ. Такіе поборники русской народности, какъ Могила и князь Острожскій, призывали казаковъ въ защите православія. И венцомъ славы или мученичества за высшіе витересы жизни поврывался весь ужась звёрской мести казаковь своимь поработителямь. Чёмь алве и нахальные становилась польщизна, чымь высовомырные подымалась церковная унія, тімь больше ихь лютость и жажда брани устремлялись съ юга на съверъ, отъ татарви въ ляхамъ". Казави называли унію "богопротивною" и говорили: "жидъ, лихъ да собава-въра одинава". Въ душъ народа уже бушевала такая ненависть и недовёріе во всякому "латинству", что онъ оскорблялся даже полезными новизнами: когда папа ввель исправленный валендарь (§ 109), и его захотели примънить въ польской Руси, поднялась такая буря, что Баторій велвлъ оставить нелвиний старый стиль для православныхъ. Тамъ и сямъ хлоны уже расправлялись самосудомъ съ фанатиками унів. Въ Полодът уніатскій епископъ, Кунцевичъ, разрушаль и отдаваль на поругание русския церкви, а поновъ истазалъ, какъ палачъ. Онъ дошелъ до остервенвнія, когда тамъ явился православный владыка, известный ученый Смотрицвій. И терпізивый, забитый народъ растерзаль его на улнць; а потомъ онъ услышаль, что этоть надачъ-жертва причисленъ папой въ лику святыхъ мучениковъ. За подобными самосудами, конечно, следовала усиленная жестовость со стороны іевунтовъ, пановъ и жолнеровъ, - и русскіе хлопы начали массами убъгать въ Съчь, принося съ собой небывалую жажду мести, распаляя ее преувеличенными разсвязами. А между

Съчью и Украйной были постоянныя, дружественныя и редственныя, спотенія: начали волноваться даже реестровые казаки. Правительство співтило отнять у нихъ льготы и сократить ихъ число. Но это вывело изъ терпівній все казачество: конець 16-го и первая половина 17-го в. называются въ исторіи Польти порой казацкила мятежей.

Прежде всего понеслись по многострадальной Украйна отряды запорожцевь, словно тучи саранчи изъ вольной степи. Всюду, гдв чунлен "лихъ" или "жидъ", они рысвали съ огневъ в мечемъ, не давая пощады ни старому, ни малому. Особенно прославился удалью и лютостью вошевой Наливайко: въ годъ унін (1595), ему удалось, чуть ли не съ помощью Острожскать, застать врага врасиломъ и пройти до Белоруссін, подвергал "супостатовъ" истязаніямъ, отъ описанія которыхъ щемигь сердце. Правда, ватага Наливайна была соврушена подосивьпими жолнерами, и самъ опъ былъ примърно замученъ въ Варшавъ. Да такъ же кончались и другіе набыти запорожцевь. Но это только разжигало бранную страсть лыцарства. Однет м другимъ объявлялись преемники погиблиаго за въру батька: взъ года въ годъ Став высылала своихъ неукротимыхъ головоръзовъ въ польскую Русь, чтобы поливать ее польскою и еврейское вровью. Наконедъ, поднялись и украинды. Они слились съ своими незовыми братьями въ самомъ ужасномъ, еще песлиханномъ "мятежъ", подъ началомъ предпримчиваго Пивлика (1618). То была уже целая рать, которая дала настоящее сраженіе королевскому войску; но и она была разбита. Павлоку съ куренними атаманами и эсаулами отрубили чубатыя голови въ Варшавъ.

И началась обратная месть. Полякъ словно желалъ посрамить европейскую гражданственность, старался превзойтя степного сиромаху въ лютости и измыпленіи пытокъ: осл'янлевный моремъ крови, онъ не вид'яль, что передъ нимъ не пристой бунть, а жизненный, историческій вопросъ. Поб'ядители жарили д'ятей на сковородахъ и варили въ котлахъ, старикамъ засывали уголья за голенища, женщинамъ давили груди доскамв и налили на нихъ порохъ. А истязуемые кричали своимъ палачамъ: "хотите казпить виновныхъ—пов'ясьте заразъ всю правую и всю л'явую сторону Ди'япра!" И опять, наъ года въ годъ, вылетали изъ С'ячи новые Наливайки да Павлюки; и каждый разъ къ нимъ примыкали черкасы и весь русскій людъ на Украйн'я. Но это были отрывочныя вспышки отчаннія, а не правильная война: вазакамъ недоставало ин порядка, ни денегъ, ни вооружения; терзали ихъ и раздоры между реестровыми гетманами и запороженими атаманами. Иногда дикая отвага, осъненная слёпою вёрой, брала свое: казаки не разъ побивали жолнеровъ и гусаръ, и въ цёлыхъ сраженіяхъ. Но вообще перевёсъ былъ на королевской, варшавской сторонё.

Первобытной страсти, степной удали не въ моготу было тягаться съ разсчитанною, стройною свлой, руководимою наукой. Къ концу періода казаки уже искали спасенія далеко отъ своей любимой Украйны. Цізлыми отрядами нанимались славные дпівпровскіе лыцари на службу къ французскому королю. Ихъ разбитые вожди уходили въ Москву помогать ей рости для сведенія посліднихъ счетовъ съ ляхомъ. Но важиве было то, что туда же, къ своему кровному брату, великоруссу, уже несъ малороссь свой умъ и свои знанія, которыя получизъ онъ отъ своего злійшаго врага, отъ поляка, озареннаго европейскимъ просвіщеніемъ. Тогда насталь расцейть русской письменности въ польско-литовской Руси.

§ 193. Письменность юго-западной Руси. — Это—совскить новая инсьменность. Въ противоположность старой, бывшей плодомъ Византін и южныхъ славянъ, она родилась подъ вліяніемъ Запада и западных славянь. Оттого, есля въ вей еще преобладала цервовность, то только въ началъ, притомъ въ видв схометики (С. И. § 121), которая допускала, на ряду съ священными текстами, діалектику или добазательства отъ разума. Изложение ен было болъе свътское, развиляное и оживленное. Это-влассическое врасноръчіе, хотя оно было еще жалкимъ среднев вковым в риторотоом. Сочинитель усиливался озадачить читателя своею ученостью и остроуміемъ. Съ неимовірными натяжками и напыщенностью уснащаль онь свой слогь всякими хитросплетеніями, всожиданными предложеніями в противоположеніями (пропозиціи, тези и антитезы), изысканными сравнепінин, уподобленіний и притчами (аналогіи, символы, аллегорін), глубовомысленными изреченіями в толвованіями (афоризмы, витерпретаціи). Нечего и говорить про безвонечные "прилоги" (примъры), надерганные отовсюду, и про всявіе цвыты краспорычия въ словахъ и ихъ сочетанияхъ: ими пестрыли даже заглавія внигь — Зерцало Богословія, Ключь Разумьнія, Руно Орошенное, Перло Многоцвиное, Вънедъ Христа, Огородовъ Богородицы и др. Самый язывъ вовсе не походилъ на старый церковный: онъ становился богать, хотя и разладился

оть наплива новизны, запестрёль полонизмами и латинизмами; не мало даже главныхъ произведеній русскихъ писателей увиувли сейть впервые на латинскомъ и польскомъ языкахъ. Эта сейтскость въ изложеніи пронивала подвонецъ даже въ пропов'ёди и церковные переводы, особенно въ вид'й предисловій, посвященій, объясненій въ аллегорическимъ гравюрамъ на заглавныхъ листахъ.

Свётскость прорывалась все рашительные и въ содержании. Богословы не стольно погружались въ догмативу или вироччение, сволько увлекались полемикой. Въ пылу брани они прибъгали н въ свътскимъ писателямъ, и въ собственнымъ разсужденіямъ. А рядомъ развивалась съ каждимъ днемъ наука — исторія в философія, естествовнаніе и математика; и царемъ мысли становнися ен безсмертный отець, Аристотель (Д. И. § 155). Навонецъ, возникали мовые роды изящной словесности, о воторыхъ не имваа понятія церковность и которымь была суждена блестящая будущность: зарождалась бойкая жизненная повзія; и стихи становились всеобщимъ безуміемъ. Отличіемъ новой письменности польской Руси служило еще то, что она вся — печатная. Тамъ полвились первыя изъ руссвихъ "старопечатнихъ" внигъ — переводи Ветхаго Завъта и Апостола на бълорусскій язывъ, сдъланные русскимъ ученымъ, Скориной (1517-1525), а въ 1581 г. была издана Острожскимъ первая печатная славянская Библія, украшенная рисунвами. Но хотя эта новая письменность зародилась въ 16-мъ в., она относится собственно въ 17-му стольтию, въ особенности же въ его второй половинъ, которую можно назвать ея царствомъ по всей Руси.

На первомъ планъ стояла, конечно, исркоская полемика: "во времена, полныя брани, всего полезнъе мечъ духовный, глаголъ Божій на помощь цервии воюющей", говорили віевскіе ученые. Тутъ писатель вставлялъ даже стихи и разговори, придагалъ картинки, осыналъ противника площадною бранью, вакъ дълалось тогда и на Западъ. Сначала полемика была направлена исключительно противъ папистовъ. Вождемъ ен былъ Смотрицеій (§ 192), сочинитель "Ориноса (Плача) восточной церкии", который жадно читался православными. Онъ неутомимо защищался потомъ, когда измёнилъ православію, противъ цёлой тучи "Антидотовъ" (Противондій), выпущенныхъ на него русскими. Позже полемика обратилась еще противъ свреевъ, магометанъ и язычниковъ. Тутъ прославился преемникъ Могили

въ кіевской коллегін, Галятовскій, скромный монахъ, умівний говорить съ народомъ простымъ языкомъ.

Полемнив служила и проповые, которая процивтала не меньше ея. Въ кіевской воллегіи она составляла цівлую наукугомилетику, надъ которою трудились съ особеннымъ прилежаніемъ. Каждый старался удостонться званія "казнодівя", которое выставляль потомъ на своихъ сочиненияхъ. Города, монастыри, братства тщеславились корошимъ проноведнивомъ не меньше, чимъ большемъ хоромъ прванхъ или дракономъ съ голосомъ, отъ вотораго трещали стевла. Явились учебники вазнодъйства, гдв приводились слова на важдый случай жизни, а также указывалось, какъ делать "эксордіумъ (початокъ) съ пропозиціями, нарадію, конелюзію. 7 диркумстанцій (околичностей)" и т. п. Особенное винмание обращалось на толкованіе имени, что нерідко составляло всю проповідь, за недостаткомъ содержанія. При этомъ брали приміры изъ Эзопа, Овидія, Цицерона и Тасса, изъ хронивъ, физіологовъ и свавовъ. Игра словъ доходила до тавихъ примеровъ: "Упроси о миръ, Міръ Ликійскій чудотворче! Сотвори наябольшее чудода въ мір'в миръ будеть. Самое ими твое просить мира. Эго казнодъйство напоминало Кирила Туровскаго (§ 66), только въ немъ было больше знаній в свободы: проявлялись даже чувства пропов'ядника, насм'яшка, шутка, бранный задоръ. Но казноден, по примеру језунтовъ, вдавались въ сметную театральность и напыщенную декламацію. Впослідствін Петръ I запрещалъ ихъ прееминамъ "шататься вельми, будто въ судив весломъ гребеть, руками спляскивать, въ бока упиратися, подскакивать, сменться и рыдать". Во главе вазнодвень стояль тоть же Галятовскій, надавшій и "Науку вазаній", но еще больше славился архіепископъ черниговскій, Барановичь. Это быль хитрый честолюбець, который добивался міста віевскаго митрополита, то защищая въ Москве права малороссовъ, то делая туда доносы на своихъ гетмановъ. Онъ посылаль Алексвю Михайловичу свои сочиненія, съ льстивыми посвященіями и картинками, писаль стихи на случан въ его жизни, называль его "богомъ". Барановичъ-настоящій риторъ своего времени; и малороссы зачитывались его "Трубами словесь пропов'єдныхъ", какъ романомъ: тамъ было много разскавовь изъ житій святыхъ, особенно о чудесахъ. Тогда распространились и переводы вападныхъ сборникова чудеса — Зерцала, Звезды, Венцы и т. п. Важивошими изъ нихъ были измецкій

и птальянскій сборникъ 13-го в. — "Равговоры о чудесахъ" и "Золотая легенда". Въ подражаніе имъ, Галатовскій издалъ "Небо Новое", гдѣ главы названы "божественными росами" — роса любви, роса устрашенія враговъ и т. д. Не менѣе читалась тогда главная назидательная внига— "Подражаніе Христу" (С. И. § 163), которая не разъ была переведена на славянскіе языки.

Свътская наука находилась въ вародышъ. Главнымъ источникомъ всевозможныхъ свёденій, энциклопедіей эпохи быль паноминающій ваши Златострун (§ 177) переводный сборникъ 13-го ввиа- Великое Зерцало". Но благодаря вісвской воллегін и особенно Могиль, уже издавались учебниви почти по всьчъ наукамъ того времени. Наиболее посчастливилось словеспости. Прежде всего появились буквари (азбуви), вавъ "тьствицы" въ божественному писанію: первый быль напечатань въ Вильнъ въ годъ унія. Въ то же время стали издавать печатные азбуковники (\$ 177), во главъ которыхъ стоялъ "Лексисъ Зизанія — "сирвиь реченія, изъ славянскаго языва на простой русскій діалекть истолюванныя". Затімь печерскій монахъ, молдаванивъ Памва Беркида, напечаталъ первый "Славено-русскій лексивонь". Начало нашей грамативи авилось уже вывств съ сочинениями Іоанна эвзарха болгарскаго (\$ 17), вуда попаль сербскій переводь греческой грамативи, въ которомъ встръчаемъ "имя, причастіе, мъстоименіе, предлогъ, нартчіе, съузъ и паденія (падежи)". Но на вего никто не обратиль вниманія. Первал настоящая славянская граматики была напечатана во Львовв (1591): завсь есть правописавіе. правословіе (этихологія), сочиненіе (синтаксись), припаваніе (просодія). Затамъ появляются залоги. навлоненія и супружестви (сприженія)". Для русскихъ особенно важна граматика Смотрицкаго (1619), которая была перепечатана въ Москвъ въ концъ періода.

Главное богатство всей этой юго-западной прозы начало переходить, въ концу періода, въ свверо-восточную Русь. Граматика Смотрицкаго и натріотическій, кудреватый "Синопсись" (русская исторія) Гизели, виленскій букварь и слонарь Берынды. "Наука казаній" Галятовскаго и катехизись Могилы, — все это были руководства, по которымъ училась вся Русь до Ломоносова. Тогда же потянулись въ Москву, сначала для исправленія книгъ, потомъ для борьбы съ расколомъ и со всею древнею Русью, сами творцы русскаго Возрожденія на

когов, которымъ непріятно становилось на родинв подъ засиліемъ польщизны.

Тв же писатели разрабатывали, какъ могли, поэзію. То была жалкая минжиля поэзія, вфриве-та же риторическая проза, только въ стихотворномъ видь: она и называлась "виршами", т. е. стихами (отъ датинскаго versus). Вирши - одна лирическая "версифивація" или стихоплетство, состоящее иль предисловій, посвященій, эпилоговъ въ богословскимъ сочиненіямъ, изъ по земическихъ "плачей" (элегій) и ругани, да изъ одъ в панегаривовъ или словословій на гербы паповъ. Пустые по содержанію, безъ мысли и чувства, он'в были тяжелы, неуклюжи по форм'я, напоминая александрійскую эпоху (Д. И. § 174), съ ен веростихами, стихами, одинаково читающимися справа и савва. строфими въ видъ янца или треугольника и т. под. Въ нихъ господствоваль несвойственный русскому языку "силлабическій" или слоговой складъ, т. е. стихъ, долговизый и однообразный. строился по числу слоговъ, а не по "тонамъ" или удареніямъ на словахъ, и неизбъжно укращался "краесогласіемъ" (риомой); да еще въ важдой строкъ господствовало общее утомительное удареніе на предпоследнемъ слогь, какъ въ польскомъ языкъ. Конечно, такая лже-поэзія исчезла безслідно и мало дійствовала на съверо-востокъ; но тогда ею увлекался всякій, умъвшій держать перо въ руків. Вирши распівались на улицахь; нии сопровождался важдый семейный праздникъ; онв вставлялись вы проповёди, катехизисы и ариометики. Были и акаонсты въ стихахъ.

Важиве зачатви фрамы. Это — западныя мистеріи (С. И. § 173), перешедшія изъ Польши, гдв онв развились въ 16-мъ в., когда. благодаря іезунтамъ, ихъ стали давать не только въ церквахъ, но и въ шволахъ. Впрочемъ, эти "действа" не привинись въ Малороссіи: ихъ сочинали по наряду только учителя пінтиви, а разыгрывали бурсави на канибулахъ. Отъ того времени сохранился только переводъ "Страданій Христа", гдв многое заимствовано изъ древнихъ тратиковъ, въ томъ числе хоръ. Боле успеха имели "вертепи" (ясли), занесенные тавже изъ Польши. Это — ящивъ съ вартонными вувлами, которыя изображали Богородицу, Христа, ангеловъ, пастуховъ, Ирода и дъявола, избіеніе младенцевъ и рождество Спасителя. Бурсави ходили съ вертепами, объ Рождествъ, по селамъ и городамъ, распевая вирши и колядки. Впоследствій прибавились потёшныя кувлы — трусливый еврей съ пейсами, упримый и лёнивый хо-

холъ, спёснвый польскій панъ, дьякъ, чорть, цыгане съ своими плясками и т. под. Отсюда произошель "раекъ"—нмя, напоминающее, что дёйства раздёлялись на три этажа—рай, землю и алъ.

Но и эти намени на драму—тё же вирши, только въ разговорахъ. Истинная поэзія завлючалась въ твореніяхъ народнаго вымысла. Здёсь также было не мало чужаго, вменно въ западной Руси. Многія поопьсти (§ 178) перешли въ намъ изъ Европы, еще до польскаго вліянія, черезъ білоруссовъ, которые сначала почти-что переписывали польскія книги русскою азбукой, а потомъ, при новыхъ спискахъ, устраняли полонизмы. какъ бы постепенно переводили съ польскаго на русскій языкъ. Таковы "Римскія Ділнія"— важный средневівковой сборникъ правоучительныхъ повістей (С. И. § 123) Сюда же должно отнести шутки Декамерона (С. И. § 168), басни Эзопа и т. под.

Только у малороссовъ блестище развились самобытныя жиромыя писии, подъ взінніемъ южно-русскаго Возрожденія. Онв сопервичають съ пердами народной поэзін во всемъ міръ, по глубинъ чувства и живости образовъ. Овъ представляють даже небывалое явленіе: это-попреничществу весьма поздній историческій эпосъ, сложевный участивками или очевидцами событій, подъ прямымъ впечатавніемъ вчерашняго дня. Здась нать ничего мноологического, языческого; смутны даже воспоминанія о татарскомъ исв: все это-песин казачества, которыя посвищены 17-му в. и лишь отчасти захватывають 16-е и 18-е стольтія. Смысль украниских песень-воспеваніе лыцарства. Здесь вылилась вся душа "вольнаго казава", полная нанвной страсти сына природы къ свободъ, родинъ и въръ, по истерзанная пытвами татаріцины, туретчины и польщизны. Здівсь безысходная тоска неудавшейся жизни омрачаеть даже шутку (юморь): льются "незримыя слезы сввозь видимый смехъ". Пріемы, обравы, цвлыя выраженія напоменають "Слово о полку Игоревв (§ 67). Стихосложение-тоническое, првичее, чисто-русское: оттого укранискія півсни и сейчась поются народомъ, хотя, съ исчезновениемъ Свчи, онъ застыди и только искажались, а теперь и начинають забываться. Въ наше время вхъ тянуть вищіе слівици: тогда же ихъ запивалъ самъ поэтъ, подбренинван на "бандуръ" или "кобзв" (родъ балалайки), и подхватывалъ удалой хоръ черномазыхъ молодцовъ, съ длиннымъ усомъ и безконечнымъ чубомъ, съ суровымъ лицомъ въ шрамахъ, съ люлькой въ зубахъ, съ шаблюкой на боку.

Народная поэзія Малороссія распадается на собственно "пасни" и "думи". Главное различіе между ними заключается во вившнемъ стров, въ стихв; но и по содержанию, одив болве относятся въ лирикв, другія — пастоящій эпось. Писни весьма разнообразны: онъ, въ свою очередь, распадаются на отделы. Одне воспевають природу (песня вупальныя, косарскія, гребецкія, веснянки, колядки), другія — занатія (казацкія, чумацкія, бурлацкія), третьи — житейскія діла (колибельния, свадебныя и др.). Встрачаются и пасни назидательныя, въ родъ духовныхъ стиховъ (§ 178), нногда даже въ разговорахъ. Но главная сила украинской повзін въ весьма своеобразныхъ одмажа. Такъ какъ это-историческій эпось, то онъ естественно распадается по временамъ. 1) Турецко-татарскій отдель состоить попреимуществу изъ "плачей" или "невольничьихъ" пъсенъ. Ихъ основный предметъ-плънъ, мученія н смерть вазава въ борьбё съ "поганими". Главвые герон-Вишневецкій (Байда), Свирговскій, Кушка. 2) Польскій отлівль обинмаеть "казацкіе мятежн", т. е. борьбу съ польщизной, въ особенности съ "нечестіемъ" или уніей. Главные герои — Богданъ Хмельницвій, Наливайно, Сагайдачный. 3) Русскій отдель посвященъ событіямъ отъ присоединенія Малороссін въ Москвъ до уничтоженія Свчи. Герои-сынъ Богдана, Юрій Хмельницкій, Дорошенко, Выговскій, въ особенности же Мазепа, въ вид'я измваника, и Палій.

Украннскій півсни имівють значеніе и въ исторіи помія. Ихъ напівы богаты и своеобразны, но попревмуществу томны. Въ Малороссіи и церковное півніе становилось живіте, разнообразніте и стройніте подъ западнымъ вліяніемъ. Въ конців періода польская Русь была переполнена кинжками и тетрадками по "партесному" или "мусикійному" півнію, т. е. подчиненному правиламъ гармоніи и съ линейными нотами.

§ 194. Значеніе древней Руси. — Четвертымъ періодомъ завершается исторія древней Руси. Она представляетъ незамѣнимое подтвержденіе историческихъ законовъ (Д. И. Введеніе). Живая природа есть постепенное образованіе новыхъ видовъ существъ путемъ расялененія первозданнаго зерна, подъ вліяніемъ среды; исторія — такая же неразрывная цёль преданій, взаимныхъ вліяній между народами, обусловленная переничностью человѣка, этою основой любознательности, науви. Самобытность, своеобразіе народовъ состоять въ томъ, что одни изъ нихъ быстрѣе перерабатывають преданія и, расчленая, разно-

образа ихъ, согласно съ средой, создають новые виды гражданственности, служать "прогрессу", или движению человвчества впередъ; другіе же, дорожа своимъ покоемъ, пугансь развитія. перемень, предаются "консерватизму", стараются сохранить старину, что легко ведетъ, при неблагопріятныхъ условіяхъ, къ застого н даже въ "регрессу" или попятному движенію. Примфрами врайпостей въ объ стороны служать крайній западъ и крайній востокъ Стариго Свъта. Подвижный, необыкновенно переимчивый и перемфичивий Западъ нашей части свыта, который называють "Европой" попреннуществу, создаль душу человьчества -- культуру или бытовое развитие, вакъ пдеальное, такъ и матеріальное. Косный, не допускающій чуждых вліяній Китай породиль одно твло исторіи — огромное государство съ безграничною властью богдыхана: около 3.000 л. спить онъ непробуднымъ сномъ. погруженный въ свою самобытность невѣжества, не принося никакой пользы ни себъ, ни человъчеству.

Древняя Россія находилась посредний между этими врайностями. Она лежала въ Евроий, но причислялась въ Азии по своей гражданственности; она была населена арійцами, но въ нихъ было много еще не претворенной врови и чертъ желтой породы, и именно оббихъ отраслей монгольскаго племени (§ 2). Отсюда и поразительное сходство, и очевидное различіе между вею и Западомъ. Ея исторія, разрішающая это противорічіе, им'єсть особую поучительность.

Русь считается многострадальною, потому что у нея природа — мачиха. Но ея исторія, какъ везді, началась въ лучшемъ краю: юго-западная украйна была не хуже той почвы, которая встрътила другихъ "варваровъ"- арійцевъ (Д. И. §§ 261, 262). Да и съверо-востокъ Россін представляль много удобствъ для редкаго населенія (§ 149). Съ другой стороны, мачиха-природа не пом'вшала широкому развитію скандинавовь и брандербуржцевъ. Беда въ томъ, что Руси суждено било занять именно востовъ Европы, который отличается азіятскими чертами-громасностью в континентальностью (педостаткомъ морей). По историческому закону, важдый народъ стремится рости до естествевныхъ пред Гловъ своей земли или до полнаго земельнаго и племеннаго сплоченія. Этоть вибшній рость — самая тяжелая пора, задерживающая внутрениее развитие. А онъ-то составдяль главную задачу древней Руси: ея исторія есть исторія переселенчества, колонизацій попреннуществу. Это — лучшій листокъ въ лавровомъ венке нашего народа за службу человъчеству. Но туть же потоки крови, струн пота и слезы. слезы безъ конца: здёсь зародышъ Гора Злосчастія, положенный въ колыбель Руси. Гибельное даже въ личныхъ дълахъ разбрасываніе силъ подрываетъ основу общественнаго развитія—духъ единенія: "разбрестись розпо" и кочевать—значить поддерживать первобытную одичалость и развивать безволіе (§ 170). А затівят укореняются вредные для бытоваго развитія идеалы—громадность земли, военныя слава, безконечное терпівніе и безграничная власть, безъ которой немыслимо хотя бы прозябаніе разбросанвой народности. Такое значеніе ихъ видно на примірт такихъ ямперій, какъ манедонская, римская и первая французская, хотя онів стояли на высотів гражданственности своего времени.

И сходство, и различе между двумя половинами Европы, въ началъ ихъ истории, не ограничивались одною природой земян. И тамъ, и здъсь засъли братья, родные не по одной крови. Германцы Тацита похожи на славянъ Исстора по правамъ и быту. Образованные наблюдатели даже изумлялись не только переимчивости и предпримчивости Руси, т. е. кіевлянъ, но также податливости этихъ жителей мяскихъ "полей" (§ 6). Русскій высоко ставилъ женщину, былъ кротокъ съ рабами, не терпъль смертной казни и тълесныхъ паказаній. Какъ только его коспулось христіанство, опъ "взялъ своего боженьку за поженьку да о полъ", устыдился войны (§ 22) и увлекся незлобивымъ идеаломъ пустынняка.

Западный "варваръ", подобно восточному, долженъ былъ начать съ переселеній, что сталкивало его и съ тями же финнами-дикарями, и съ міромъ античной гражданственности. Но опъ применуль въ Риму, а русскій — въ Византіи. Рамъ в Византія уже давно представляли два разныхъ вида классицизма, двв римскихъ имперін, которыя педаромъ назывались Западною и Восточною (Л. И. § 274). Между ними была лишь слабая связь, благодаря христіанству, да и та порвалась съ раздвленіемъ церквей: осталась одна ненависть, патаемая соперничествомъ изъ-за власти надъ варварами. Искусный проводникъ влассицизма (Д. И. § 258), Римъ "романизовалъ" и "олатиниль варваровь, которые частью совстмъ принали даже его легкій, развитый языкъ, частью руководились имъ, какъ средствомъ просвъщения: латынь сдълалась ръчью интеллигенции. которую она объединяла во всехъ странахъ ндеальнымъ нитересомъ. Римъ сталь зерпомъ "Запада", съ его юношескою оживленностью, племеннымъ разнообразіемъ и богатымъ расчлененіемъ влассецизма на новые бытовые виды въ различныхъ средахъ.

Византія же - основа восточной Европы. Онв изображала собой старчество, съ его боязнью движенія, стремленій (С. И. \$\$ 82, 110). Здёсь только хранились совровища эллинизма, но не употреблялись въ дело. Напротивъ, выработался противоположний духъ нетеринмости въ жизни, въ свътскости и народности, въ начей и поэзін, а также пристрастіе къ общирности земель, въ восточному султанату и въ закрепощению массъ. Эти идеалы Азін, съ которой постоянно воевали греви, соединялись въ Византін съ плодами разлагавшейся гражданственности — съ росвошью, съ умственнымъ переутомленіемъ и правственнымъ растявніемъ высшихъ классовъ (С. И. § 36). Съ тавими средствами, Византія не могла такъ глубово вліять на Востовъ, вакъ Римъ вліяль на Западъ; да и языкъ ея быль трудиве для усвоенія, чемъ латынь. Она нивого не огречила: больше перекрещивала изычниковъ въ одно названіе "православныхъ". Она оставила славянамъ даже ихъ язывъ въ церкви, - вынуждевное благодиние, воторое, въ ту пору, приносило и свой вредъ, отчуждая восточных варваровь оть просвещения Запада. Византія могла развивать въ русскихъ высокомфріе передъ истив неправославнымъ, презръніе во всему "тленному" и боязнь науки, названную сначала "темнительствомъ" (§ 174), потомъ — "мравобфсіемъ".

Тавъ, съ самаго начала Востоку Европы суждено было проходить иную шволу, чёмъ Западу. Но на первыхъ порахъ она была необходима, вакъ всякія сношенія съ высшею гражданственностью. Прививъ въ русскому міровую религію, Византія освобождала его отъ "звъринсвато" обычая и помогала ему совдать государство, эту основу народнаго сплоченія для борьбы съ "поганою" азіятчиной. А ея духъ нетерпимости не могъ сразу привиться въ гостепріниному полянину. По своей живости, по своимъ передовымъ стремленіямъ, кіевская Русь походила на Запада, съ которымъ она спешила слиться. Родство между ними, запечатленное браками летей Ярослава (§ 24), свазывалось во всемъ — отъ Русской Правды, сходной съ законами варваровъ (С. И. § 44), до сказки и дегенды. На побережь В Далмаціи, гдв проходило богомильство (\$ 17) въ Европу в гдв Италія, при Возрожденін, вліяла на славянскую письменность, совершалясь латинизація византійства, которая достигля до насъ черезъ Сербію временъ Наманичей (§ 35).

Она проникала въ намъ и черезъ Бълоруссію задолго до польскаго вліянія. Отгого вісиская Русь знала "книжное ученіе" не въ смыслъ одной грамотности (§\$ 65, 193). Уже завелось много туземныхъ переводчиковъ, и начиналось богатое развитіе собственной письменности: лѣтопись Нестора, Слово о полку Игоревъ и Поученіе Мономаха—лишь случайно уцѣлѣвшіе перли. Отъ оживленныхъ промысловъ и міровой торговли росли города, съ общиннымъ самоправленіемъ. Кієвъ напоминалъ европейскія столицы: и на весь народъ перешло имя "Руси", на языкъ которой заговорили наша церковь и письменность; а на сѣверѣ финскія названія мѣстностей переименовывались въ южно-русскія. Словомъ, кієвская Русь была сестрой и даровитой ученицей Запада: она стремилась идти съ нимъ въ ногу впередъ.

Но вследъ затемъ обнаружилась новая разница между Западомъ в Востокомъ Европы, и онять въ невыгодъ последняго. Все раннее бойкое движение приостановилось надолго, а кое-что и забылось, утратилось. Настало глухое время, когда Русь оторвалась отъ Европы: забравшись въ трущобы свверо-востока, подъ бокъ къ желтой породъ, она стала походить на Азію; ею овладель интайскій застой. Виной тому были уфильныя усобицы и татары. Жестовія междоусобія были и на Западв. Но тамъ феодализмъ служилъ въ образованию мелкихъ государствъ, этихъ увловъ новой гражданственности съ ея романтическою культурой, а также въ ограниченю верховной власти и въ расчленению сословий; подлъ могущественнаго духовенства, охраняемаго папствомъ, и сильной знати, у замив и монастыря, выростали богатые города, в вороли давали льготы ившанамъ и врестыянамъ, которые помогали имъ въ борьбъ съ феодалами. А на Руси усобицы были тою же первобытною вочевной; и следствіемъ ихъ была подготовка политической и народной силоченности, этой основной погребности русскихъ въ нхъ борьбъ съ окружными "нехристями", связанной съ переселенчествомъ.

Ворьба съ нехристями, наряду съ колонизаціей, была и на Западъ. Бранденбургъ—суздальская Русь, его Берлинъ—наша Москва. Но германцы одолъли языченковъ задолго до начала Руси, которая только въ этомъ смыслъ должна считаться молодою. Имъ, послъ своего Карла Великаго, было легко заселить не только свои пустынныя марки (С. И. § 56), но и такія заморскія украйны, какъ Скандинавія и Великобританія. Имъ приходилось бороться съ слабосильными литовцами и запад-

ными славянами да съ жалкимъ финномъ, отразаннымъ отъ своего Востока утесами скандинавского Къёлена и Балтекой. А русскому суждено было болве 6 ввковь въдаться съ многочисленнымъ "идолищемъ поганымъ" (§ 19) и 2 въка слишкомъ пести татарское иго. Правда, татары не могли имъть больтого прянаго вліянія на народъ съ задатнами европензма. Но они принесли много вреда восвенно, подбавивъ желтой врови и азіятскихъ наклонностей. Въ правахъ Руси развилась "жесточь" оть приміра сарайских вазней и нагаевь да оть развитія бродажничества и укрывательства по лісамъ. Усиливиняяся потребность въ сплоченін приводила уже прямо къ восточному султанату: ханы, себв на голову, продагали путь Москвъ, разгромляя старыя городскія выча. Татарщина не давала покои и досуга русскимъ для бытового развития и подрывала связи съ европейскимъ просвещениемъ: юго-западная Русь отошла къ Польшъ.

Подъ описанными условіями среды, уже въ началу четвертаго періода обнаружились воренныя черты древней Руси. Сложилось одно изъ общириваннихъ государство Европы, съ такимъ земельнымъ и политическимъ сплоченіемъ, какого не видали тогда па Западъ (\$\$ 71, 108). Общинно-родовой быть уже быль подорвань въ корив. ". вствичное восхождение" быстро превратилось сначала въ "добываніе" столовъ, потомъ въ "примыслъ" вотчинъ, навонець вы "собираніе земли русской", которая уже становится, при Донскомъ, нераздельною "отчиной" великаго княза. Первый хозинив-добытчикъ. Андрей Боголюбскій, тотчасъ "удариль патой въ Ростовъ Великій, виче котораго не было поддержано вічемъ Новгорода. Онъ же расправлялся съ боярами, какъ съ холонами. Кіевскій дружинникъ прозвилъ свое время. Онь остался "удалою поленицей" - степнымь нафадинкомъ, казавомъ-грабителемъ, который ссорился съ своимъ братомъ и кочекаль, гордась своимъ правомъ "отъйзда". А киязь припалъ въ земли въ своей суровой опричинив (§ 97) и началъ набирать себъ слугъ, приманивая ихъ номъстьями и вориленіями, замфинишний грабежи. Кичливому дружиннику пришлось втираться въ его двору, стать его "вольнымъ слугой": дати боярскія уже называются "дворянами" т. е. дворней (§ 164). Великій князь уже окружень большою ратью; только эта рать состоить еще изъ удёльныхъ полковъ или "дворовъ, разридовъ". и овъ лишь первий воевода большого полва. Самодержецъ по существу, онъ еще рабъ стараго порядва съ виду и по своимъ

обычаямь: Русь—его вотчина, дума—его дружина, только съ колонскими новадками. А въ общественномъ отношении еще ничего не было. Новое невыгодное своеобразіе древней Руси состояло въ томъ, что она начала съ промыслово-торговаго быта на черноземѣ юга и перешла въ земледѣлію на суглинкѣ в болотахъ сѣвера. Зародыши средняго сословія захирѣли. А за крестьяниномъ оставалось одно только право—свободнаго перехода, да и то подконецъ уже стѣснялось.

Кром'й государства восточно-византійскаго типа, при татарахъ инчего не было выработано. Въ бытовому отношения Русь того времени представляеть рідвій образець метом, отчасти мже попятнаго движенія, особенно въ сравненія съ Западомъ. Это—білая страница въ исторіи человічества. Оставалась только выдежда на юго-западную Русь, которая начинала тогда усердно учиться у Запада и могла современемъ возстановить прерванныя свян между нимъ и Москвой.

§ 195. Москва и новая Россія. — Четвертый періодъ важевъ не только для нашего народнаго сознанія, но и для исторіи человъчества: востовъ Европы выработался, какъ своеобразный тиль народной жизни, притомъ съ ясными причинами явленія. Сложился обликъ древней Руси, который иностранцы обозначили именемъ Московіи.

Четвертый періодъ, какъ и первые три, обвимаеть два высовимъ передонов его стоитъ высовимъ передомомъ личность Грознаго, подная не одного художественняго интереса, но и встрического смысла. Это — самъ великій народъ неоглядвой съверо-восточной равнины, съ его шировими порывами з дарованіями, подавленными роковою средой. Это — сама ревняя Русь въ наиболее тяжелую пору ея жизни. Она доживала въ ужасной грезъ этой помутившейся души, въ которой отразилась "смута" или сумравъ борьбы слабыхъ зародышей воваго порядка съ пережитками старины, окрапшими, какъ обледенталое болото ствера. Въ лицъ Грознаго древняя Русь примя подъ тажестью сознанія своей гнетущей громадности и чеобходимости наверстать въка въ дъл внутренниго развития. Спозаранну онъ почуяль въ себъ порывъ засилъвшагося богатыря въ сильному движению, а также ответственность за осе среди безвольнаго народа. Цылкій, даровитый юноша чуяль еще, что древняя Русь была ему мачихой: не позаботившись о просвытительныхъ средствахъ, чтобы воспитать исполнителя трудной задачи, она готовила въ его лицъ жертву своихъ порония. Гронай непенваціка ее са пино страстью терминия рускагос ока не імпаю сийло склопака за ек откіну курена преобразованій, не прокажеть ее переда лицона постранцева и біжнах ота смего нарома. Ока бенсовителью кинулек на просвіщенняму Запалу, нечала уперета на Анкліп, не вонца считали кинтенечисний пераниз смего парстонийх и не посъ откранта смека насрона ота Інвоніи, мей перети на Европу.

Но старина, собщиния техна снеи сили, из предтурстики компания (ф. 179), сокружили властителя: изъ пара-изрежи "кимей Божикт» (§ 122) иншель парь-палачь своего якродь; за напутой просийствий надале стустили предлій иракъ. Въ уговлениую душу Гросписо вселили налодушmus cepaus pycceaeg velouskes.—Rake dei oer warhingero karus не развалилась его громадная хранина, построенная на сімервой трасиий. Пара стага оклотовть "Просийтителя" (ф 115), а единетичний человівть, призиванній въ ваукі, Максив Peers, commen us years, note uns "grammars" Marapit. Гроссий разрушаль влоды своехь рукь: онь тупель собсиснихь сотрудниковь по преобразованиямь, вепоренди муку, ECCOPAND MARKETS BY COOR RESEARCH MARKS "XELDOCAL" HE BOLLST власти. не пускаль на Запать подзаннихъ, которые, во его же принтру, потянулись-было за просийщениемъ. А рениз продолжалась безумная борьба со стариной, нь лиц'я болра: парсочиналь враноли и ломился въ открытую дверь. Но въ то ж время, предавалсь, уз своей опричиний, одиних дичным вихо-TAMES, ONE OCTABRIES POCYJAPCIBO HA DYRH TEMES SE GORPANS, воспрешая удільную пору. Грозний съ особимъ усердіем продолжавь дало предвовь-прибираніе въ рукамь земель в власти, а собственноручно прекращаль династію и останавлявать распиреніе границь: оть его звірства отпатнувась запална Русь, воторал собиралась поставить его въ короли Польше. Въ злую пору (§ 126), среди вровей и преступленій сълысь свиена "розрухи", которая прикончила древиюю Русь, поролившую грознаго паря.

Въ крупной личности Грознаго отразилось также роковое своеобразіе Руси — жить минутами доброй поры, страстнаго диженія впередъ и цёлыми періодами злой поры, застоя и даже
разрушенія новыхъ началь, предпринимаемаго ихъ же легіяшими руками. Но въ немъ же проявилась сила историческаго
народа — неистребимость новыхъ началь. Грозный — не толью

жертва древней Руси, но и вровавая заря будущаго: проблески новой Россіи мерцають по всему его царствованію, особенно во внішней политикі, которая идеть обывновенно боліве прямымъ путемъ, повинуясь самому строгому историческому закону.

Олицетвореніе древней Руси, Грозный поясняєть се самымъ свойствомъ своей болезни. Онъ страдаль жиччею ревностью въ власти, въ этому единственному тогда орудію для удовлетворенія основной потребности народа въ земельнома и илеменномо сплочения. Въ этомъ сплочения и состоять положительный симсав нашей древней исторіи. Оно уже перестало быть вопросомъ: опо было заявлено міру въ правительственномъ титулів (§ 152). Если на деле это еще не была "вся" Русь, то на нее уназывала наступательная война съ Польшей, которая стала влобой дня, какъ только быль повончень татарскій вопрось; в борьба малороссовь съ польщизной уже подготовляла роковой исходь для Польши, слабъвшей подъ гнетомъ шлихты и језунтовъ. Выяснилось также, что Русь понимала сплочение въ смысле естественныхъ, а не народныхъ границъ. До татаръ даже Суздаль считался м'естомъ ссылки: отправлиясь въ Кіевъ или Новгородъ, его внязья "вадили въ Россію". Теперь же Русь — н Балтива, гдв жили финны, намцы да литовцы, и Каспій, Черное море, Тихій океанъ, где случайно появилась кучка казаковъ среди массъ ннородцевъ.

То же самое естественно произошло съ полнтическимъ сплоченіемъ Руси, или самодержавіемъ. Оно развивалось безпрерывно, даже при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ. Нашъ народъ выдержалъ и опричнину, и даже розруху, чуть не сгубившую все, не усомнившись въ его пригодности. Розруха даже послужила въ его упроченію: съ воцареніемъ Романовыхъ оно перестало быть вопросомъ.

Иностранцы уже съ Василія III представляли Русь примъромъ невиданной власти (§ 119). Они говорили, что тамъ все рабствуеть, кромъ властелина". А царь выражался съ превръніемъ объ ихъ правителяхъ: "что это за государи!" Царь, по понятіямъ народа, былъ божествомъ: вавъ источвивъ закона, онъ не могъ подчиняться ничему. Верхъ и его царедворцы составляли всю Русь, все ея предопредъленіе. "Московія" стала окончательно военнымъ лагеремъ, который распадался на строевыхъ и ихъ кормильцевъ—на служилыхъ и тиглецовъ. Розруха утвердила этоть порядовъ, завъщавъ польскій и балтійскій вопросы: послё нея войско и деньги, служба и тягло стали жизнью народа. И самодержавіе уже не встрічало ниванихъ сдерженъ. Общинно-родовой быть паль въ лица Новгорода и удельнаго "винжья". А это влегло за собой намеженіе бояръ, которымъ уже некуда было отъёзжать. Оторвание отъ народа и земли, себялюбивые и сварливые, эти вольние слуги" великаго внязя превратились въ "служилыхъ" цара. проявляя свою спесь только въ мфстничестве: "дворявны" сталь выше "сына боярскаго". Если въ 16-мъ въвъ бояре еще считали себя "столиами" и крамольничали, помия свои права дружинниковъ, то подконецъ это уже были "захудалие" роды. Запоздалыя попытки боярства пріобрести политическое вначение окончились его крушениемъ. Подкошенные въ основани розрукой столим отвазались отъ властительныхъ грезъ и стали холонами Верха "на посылкахъ" и тиранами народа. А дело правленія перешло въ руки "новивовъ" — выслужившихся разночинцевъ, про воторыхъ еще Гровный писалъ своему наперсинку, Васютив Гризному: "бояре стали намъ изивнять; и мы вась, муживовъ, къ себъ приблизили, надъясь отъ васъ службы и правды". Духовенство никогда и не думало о политическомъ значени, хотя мало занималось в наставлениемъ своей пастии. Воспитанное въ понятіяхъ Византіи, не связанное съ народомъ. невъжественное и обремененное семьями, оно служило орудинъ властв еще до самодержавія, которое подиниало его, какъ своего дядьку, до патрівршества, по мірів собственнаго возвышенія. Среднему сословію не было м'вста при убожествів торгован в промысловъ. Посадскіе — тв же черние тяглецы. Города подрывались и взаимною завистью, и казной, а также монастырнии и служилыми, которымъ власть дала огромный и почти единственный тогда капиталь - пом'ястья и вотчины съ крестьянамя. Приврвидение врестьянь въ землв было связано съ приврвиленіемъ высшаго власса въ службів: оно провзошло незамітно, путемъ самой жизни, безъ предписаній закона.

Тавъ, политическое своеобразіе древней Руси состояло въ томъ, что, послѣ восьми вѣковъ существованія, она представила нерасчлененную и безправную массу. Сословій не обазалось: всявій могь передвигаться по общественной лѣстницѣ, гдѣ не было гражданъ, а были только обыватели "лучшіе, средніе и меньшіе", по достатву въ овладной росписи вазны; только обыкновенно переходили не снизу вверхъ, а наобороть — путемъ завладничества и наймитства (§§ 27, 100). Община и городъ, первовь и княжье, земсвіе соборы и дума—

все стало нулемъ въ политическомъ смыслѣ, все лишилось первобытной свободы, не пріобрѣтя взамѣнъ болѣе разумныхъ правъ. Все было принесено въ жертву государству, воторое должно было взять на себя задачу осѣдлости прв всеобщемъ бродажничествѣ. Поголовное закрѣпощеніе проходитъ врасною нитью по исторіи древней Руси (§\$ 27, 61, 100, 158), по мѣрѣ развитія власти.

Здесь новое различие между двумя половинами Европы. На Западъ закръпощение народа означало господство знати, а его раскрипощение было задачей монархизма (§ 15, 72, 77, 109), воторый помогаль развитію средняго сословія. И подконецъ управление принимало стройный видъ, благодаря участію освобожденнаго народа, уже обладавшаго богатыми познаніями и изучившаго римское право. У насъ же государство, создавшее помъщиковъ, создавало и всеобщее закръпощеніе: а при немъ оно должно было взять на себя всв заботы. Управленје особенно затруднительно въ такой громадной, разноплеменной и невъжественной странв, какъ древняя Русь. Сами пари прибъгали въ помощи земщины; но она призывалась случайно и лишь какъ бездушное орудіе власти. Управленіе оказалось плохимъ, по свидътельству нашихъ же льтописей, документовъ и свазвній. Въ челобитныхъ земсвихъ соборовъ оно рисуется именно въ томъ видв, къ которому пдутъ слова л'втописи, при избранія Миханла: "влодущіе, аки воляцы, насяловаху православныхъ". Древняя Русь зав'ящала новой Россін принизный духъ, - это всеснявное двячество и подъячество (§ 156), воторое подавляло въ государства зародыши завоновъ, лишало народъ даже наменовъ на права и, мажно свазать, обращало самодержавіе въ своего раба.

Въ четвертомъ періодъ выяснилась и другая черта древней Руси—недостатомъ бытового развитія, особенно сравнительно съ Европой. Западъ уже пережилъ Возрожденіе, плодами котораго и теперь питается человъчество. Онъ выработалъ гордую личность и общественный духъ, далъ примъры врованой борьбы сословій за свои права. Онъ положилъ начало самоправленію и наукъ, этимъ стражамъ свободнаго развитія. Онъ выставилъ рядъ геніевъ мысли и фантазіи, у которыхъ и теперь учится міръ. Все это облагораживало правы и укращало внёшній бытъ, щеголявшій богатою городскою жизнью.

Оттого иностранцу претила первобытность Московін даже по *вившности*, которая бросалась ему въ глаза. Жалка была

эта безпредвлыная юдоль "спроть", напоминавшихъ нагоевъ (\$ 28), съ ед безпутицей и переложнымъ земледбліемъ, съ ея курными скородомами, полными грязи и лишенинии мебели. Жалокъ быль и ен обитатель, вавутанный въ шкуры и азіятскіе халаты, съ грязною бородой и хивлемъ въ головъ. Оть татарь и квиныхъ войнъ его правы огрубван. Онъ жиль порывами и крайностими дикари. Раболенный предъ властью, онь быль самоволень и жестовь сь низшиний, лукавь сь равными. Особенно бросались въглаза сварливость и завистливость, при страстномъ стремленіи Руси въ вившиему сплоченію, точно также какъ бродяжничество, легкій разрывь даже съ родиной Единодушіе вызывалось только ненавистью ко всякому проявленію личности и новезны: общинно-родовой быть, уничтоженный въ политикъ, процебталъ въ быту (\$ 173), какъ правственное закранощение народа. Древняя Русь до конца отличалась оттаккомъ сказочной патріархальности. Здівсь все слито въ общей массь: ньть рызвихь черть ни въ лицахъ, ни въ местахъ; всюду "одиночество" (\$ 155), стадность; в безъ всякихъ указовъ всякъ сверчовъ зналъ свой шестовъ. Еще не выдълилась и женщина: была только самка, раба да "постинца". Везув безпомощность и дряблость, безконечное теривніе да мольбы и ожиданія всего отъ Бога да отъ Верха.

Какъ вездъ, правственная несостоятельность была плодокъ умственной изрылости. Древняя Русь до конца руководствовалась "двоевърјемъ"; и объ въри понимались такъ наивно, что вносили только смуту въ умы. Оттого отличіемъ умовъ была первобытнан коспость, особенно поразительная при невоздержности въ нравахъ. Она одна соотвътствовала крайнему сплочение въ политикъ. Боялись, что Русь развалится, если даже въ мысли возникиеть мальйшее непокорство "пошлинв". Иностранцы удивлялись, какъ московиты всв словно одного возраста". Такое старовърство поддерживалось убъжденіемъ, что всякая повизна и иноземщина-грахъ и преступленіе, противъ котораго нужно кричать "слово и дівло", въ огражденіе Богомь набранной, святой и непорочной Руси. Это "нестернимое глупое высоком вріе" (§ 134) привело къ тому, что чужіе народы считались "черною костью" въ сравненіи съ нашниъ "білимъ царемъ", п полагалось, что п'ять на свъти ничего выше и больше, чъмъ Иванъ Веливій, Царь-колоколь и Царь-пушка. Рабольний народь отегояль противь самого Василия III свою бороду, которая служила такимъ же символомъ святой Руси, какъ татарскій халать

и византійское облаченіе. Даже такіс враги старины, какъ Нилъ Сорскій, Максимъ Гревъ и Курбскій, жили по "чиновнику" и Домострою, этимъ плодамъ Византін временъ отцовъ церкви. Такое потрясеніе, какъ розруха, въ быту было лишь рябью на поверхности океана: какъ при разгромахъ татаръ, русскіе разбрелись розно, потомъ опять собрались, наплодились— и потянулась старая пъсяя.

Умственная неэрвлость-плодъ невъжестива, вогорое составлисть главное отличие древней Руси отъ Запада. Русскому невогда было заниматься наукой, теоріей: самый политическій народъ въ Европф, послф спартанцевъ, опъ до того былъ увлечень своею практической задачей, что считаль ихъ забавой праздполюбцевъ. А ревнивая въ умственному единообразію церковь внушала ему, сверхъ того, что подобныя занятія — тавой же грахъ, какъ народная поэзія и сватское паніе. Оттого письменность древней Руси, за немногими исключеними равняго времени, представляеть вакъ бы восточное явленіе, которое отчасти цовторилось только въ Византіи. На протяженіи восьми въковъ, въ ней почти нъгъ исторіи, смъны направленій, да почти неть и имень сочинителей, которые заменялись "списателями" и переводчивами. Это-перасчлененная, смутная масса, вь которой можно начинать доть съ конца. Съ 10-го до 18-го в. танется рядъ однъхъ и тъхъ же рукописей, воторыя увладываются въ несколько сборниковъ, разнообразясь только количествомъ ошибовъ въ разныхъ изводахъ. Если подконецъ сюда проникали отвлики Запада, то Коперникъ спокойно помъщался подле Индикоплова, не нарушая силы трехъ витовъ, на вогорыхъ покоился пупъ землн.

То была все церковная или навъянная церковью письменность, и по большей части переводы съ греческаго. Переводили буквально, что вело къ нелъпнамъ, при разности въ строъ двухъ языковъ; втому же брали искусственныя сочиненія, которыя преднавначались въ Византіи для утонченной интеллигенціи, а у пасъбыли "мудростью запечатлънною". Оттого неръдко оставляли испонятныя греческія слова или переводили такъ, что не добъешься смысла безъ сличенія съ подлинникомъ. А "кингочія" поглощаль все это съ благоговъніемъ, какъ вкушаль просвирку, не проронивъ крохи: отсюда буквопыство нашихъ пачетчиковъ. То же происходило съ зачатками свътской письменности, какъ видно изъ сличенія судебъ одной и той же цовъсти у насъ и на Западъ (§ 178). Нашъ читатель не могъ предъпвлять къ

своей письменности новыхъ требованій, въ силу своей косности. Между тімъ кавъ даже въ Польшів иные кучера и горинчныя говорили полатыни, у насъ былъ весьмя ограниченъ самый кругъ грамотныхъ; а о школьной наукі не было и помину. Наша сухал, византійская письменность стала только укращаться, подконецъ, подъ вліяніемъ польскаго риторства, "пирововіщательною и многошумящею" річью, совсімъ непостижимою для любителей "книжнаго почитанія".

Всѣ указанныя отличія древней Руси сводятся къ общей поучительной чертѣ, которан поясняетъ, что можетъ сдѣлать народъ-ребеновъ въ бытовомъ развитін, на долю котораго выпадаетъ широкая политическая задача. Это—всесторонняя смута, хаосъ. Какъ въ самомъ православномъ, такъ и въ его святой Руси не было ясныхъ, выпуклыхъ чертъ, не замѣчалось точныхъ опредѣленій, расчлененныхъ разумомъ понятій, строгаго раздѣленія труда: все дѣлала сама жизнь, случайная практика; вездѣ робкіе опыты да примѣры, не сведенные къ правиламъ, къ теорія.

Самъ государственный "нарядъ" былъ скорфе безпорядокъ, васвид'втельствованный Несторомъ (§ 19). Даже самодержавіе вносило смуту въ жизнь постояннымъ произволомъ (§ 114), не говоря уже про такія глубокія противорічія, какъ дві поры Грознаго. На Верху все велось на словахъ да по памяти, что способствовало сохраненію пережитновь. Нередно государь самъ не понималь своей роди: вдастединъ отдъльныхъ двиз и минутъ, онъ быль рабомъ "чина" своего званія, "пошлаго" обычая. Окъ проводиль новый порядовъ полусовнательно, "тихимъ московскимъ обычаемъ", бонзанво примериваясь. Нередко онъ самъ, также вакъ и его дума, "отставлялн" свои приговоры; нередео общество подталенвало его, "радуясь", напримірь, какъ дитя, новому громкому титулу (§ 122). Съ другой стороны, приказные съ трепетомъ поглядывали на Верхъ: они обывновенно спращивали думу-ръшать ли дело по закону, или посылать его туда "въ докладъ"? Да и завоны-то ограничивались тощимъ Судебникомъ. Управленіе шло по обычаю, по памяти да по заковывамъ преказовъ, воторые сами представляли образецъ путаницы: даже придворпое чипоначаліе установилось лишь въ вонцу тревней Руси (\$ 162). Всюду проглядываль еще вотчиный взглядь: до самой розрухи встрівчались пережитки волостей-княженій (ў 161); основою распорядковъ все еще служила дробная местность, а не общегосударственные предметы въдомства. Лишенные сословныхъ опредвленій князья, бояре и церковники, гости, посад-

свіе и престьяне переплетались между собой въ занятіяхъ. Самъ Верхъ путался въ своихъ отношенияхъ въ нимъ. Онъ то співниль съ заврівнощеніем мужива, то приостанавливаль его: сегодня надаваль права служилымь, завтра сокращаль ихъ: ему хотблось отобрать земли у церковниковъ, но ихъ угрозы а наоемой заставили его преследовать учение Нила Сорскаго (\$\$ 115, 119). Въ угоду этимъ же стражамъ старяны, онъ притесняль имъ же привванных ипостращевъ. Отгого-то Грозгаому пришлось испить горькую чашу перециски съ Курбскимъ. II его же созданіе, первыя печатямя книги на Руси, какъ бы

говорили міру за него: "ты побіднав, Галилеянинв!"

При такой смуть въ государствъ, нечего и говорить про быть древней Руси. Въ умахъ трудно отличить, где кончается одна въра и начинается другая, въ письменности - гдъ вончается Библія и начинается апокрифъ (§ 179), гдв поправка владыки или собора и гдв опибка списателя-невъгляса. Въ **Еправахъ, въ искусствъ, не исключая "русскаго" узорочья, во** вънвинемъ быту -- всюду смвшение неожиданныхъ прайностей, Своеправияя путапица заимствованій чуть не со всего світа. Древняя Русь, это-ларь своиндома, или владъ съ монетами разныхъ временъ. Ея символами служатъ Василій Блаженный да въремлевскій дворецъ (§ 181), гдв сливались всякіе пошибы въ грудв разбросанныхъ вданій и храпились драгоцвиности татарсвія, арабскія, персидскія, византійскія, западныя изъ разныхъ времень. И ся языкъ вишить всявими составами-варяжскимъ, византійскимъ, татарскимъ, польскимъ, латинскимъ, ифмецкимъ. Немудрено, что еще такъ много смутнаго въ изучении древней Руси, твых болбе, что она, храня дорогія бездвлушки, частью истребная важнівшій свидітельства, частью не поваботилась сберечь ихъ. Историвъ не можетъ полагаться даже на точные съ виду термины: въ 16-мъ в. "сокольниками" именовались тъ, воторые "платять ва соколы оброкъ", а это были сапожники н хлибопеви. Тавъ, почти везди тогда "св. Иятинца бывала на св Прасковью", а алинауія шла въ "скокъ, пересковъ, недосковъ" (\$\$ 178, 181).

Такъ, древняя Русь не даеть опоръ для "нестерпимаго высокомврія". Она не внесла новых значало и идеалово въ сокровищницу человъческого развитія: питаясь чужнив добромв, она не перерабатывала его въ перды искусства или науки, а зачастую исважала съ высовомфріемъ невъгласа. Во многихъ отношеніяхъ, "святан" Русь оказалась святою простотой.

Но древимя Русь явила новый и радкій въ исторіи приифръ благородной борьбы народа-страдальца съ тажкими условіями за высшія блага человічества. Въ этомъ смыслі она, къ свою очередь, не даеть опоръ ни для отчания, ни для самоуничиженія. Древняя Русь подчинена общимъ историческимъ вавонамъ. Независимость обезпечена веливому историческому народу; а своеобразіе, котораго не лишена даже ни одна личвость, - дело времени, развитія. Древняя Русь во многомъ поражаеть своимъ сходствомь съ Европой до названій въ мелочахъ. Западъ не только быль такою же святою простотой въ свое время, но отчасти сохраняль до вонца періода видь смуты оть пережитковь средневъковья: тамъ были даже свои розрухи и самозванцы въ свою переходную пору (§ 109). Въ своемъ быту Европа также представляла смесь всивихъ вліяній, не нсключая азіятскихъ; но она усивла претворить ихъ въ новую, богатую гражданственность и полагала своею гордостью истребленіе пережитковъ старины. И эта разница объясняется не твиъ, что на Западъ жили какіе-то избранники: перенесенные на востовъ, они овазались бы тою же святою Русью. Иностранцы сами сознавали это. Гиушалсь бытовою отсталостью московита, они скорбе боялись, чемъ презирали этого сильного "варвара", воторый, среди самыхъ тяжкихъ условій, собраль громадную землю, создалъ большое государство и, едва освободившись отъ татарскаго ига, уже протягивался въ пяти морямъ, даже переходилъ въ наступленіе на Западъ. Иностранци дивились переимчивости русскаго, который своими заимствовавіями со всего св'єта готовиль богатый матеріаль для своего будущаго творчества. Они понимали, что если Москва-не Аенны, то и не Спарта, разрушительница прогресса, что эточернорабочій человічества, "богатырская застава" Европы оты авінтчины. Развивъ, благодаря этой защить, свою гражданственность, Западъ подвонець несь ее въ московиту, какъ достойную плату своему брату, арійцу.

Русь тавже танулась въ Запасу, возращаясь въ лучшимъ преданіямъ Кіева, подорваннымъ Византіей, усобидами и татарами. Въ этомъ стремленіи въ старшему, по образованности, брату лежалъ главный залогъ веливой будущности. Древняя Русь проявляла его въ важдую счастливую минуту: "ученье—скътъ, а неученье—тьма", это было такимъ же непрерывнымъ призывомъ жизни, вавъ византійство было преданіемъ застоя. Первообразъ московита, суровый скопидомъ и властодержецъ,

Оторванный оть всего міра въ своей захолустной опричинні, Андрей Боголюбскій призваль фразиновь—и св. Маркъ изъ Венеціи сталь гулять, въ суздальсвомъ нарядів, по всей святов Руси (§ 69). Не услівла Русь освободиться отъ татаръ, какъ уже горячо, сміто схватилась за западный вопросъ и за упущенное бытовое развитіе. Тотчасъ ен поселитель выбраль себіз подругу на Западів (§ 114)—и настала та зпаменитая пора, которая считается и настоящею Московіей, и нашимъ первымъ Возрожденіемъ (§ 174). Москва съ жадностью стала брать все съ Запада, отъ світскихъ учителей и типографій до одежды и манеръ: она брала даже черезъ посредство своихъ враговъ— ноляковъ и погубленнаго ею Новгорода. Сразу появились и западныя инижим на Верху, и наши выходци, которые посрямляли своимъ бітствомъ запреть поучиться въ Европів и пожить почеловічески.

Московія, въ своихъ лучшихъ слояхъ и стремленіяхъ, вдругъ стала походить на татарскую Русь меньше, чемъ Россія 18-го века походила на нее самое. Такія явленія, какъ Нилъ Сорскій (§115), втоть живой протесть Новаго Завъта противъ византійства осифланъ, или какъ возстаніе самого Стоглава противъ старины, не говоря уже про письма Курбскаго, сделали бы честь и Западу: въ нихъ свазалась сила европейскихъ идеаловъ въ пробужденномъ даровитомъ обществъ. Курбскій я его друзья — уже зрълый патріотизмъ: то были питомны Запада, но съ русскою душой. Сами жертвы древней Руси, они любили "святорусскую землю" и всю жизнь боролись за ен освобождение отъ заматервлаго зля. Въ ихъ царственномъ противникъ воплотился исеобщій расволь, споръ между азіятчиной и европензмомъ, между Византіей и Западомъ, борьбадревней Руси съ зачатками новой. Въ этой борьбь, достойной веливаго народа, номутидся умъ царя, вакъ, по смерти его, замутилась и вся земля.

Но новая Россія росла, не взирая ни на что. Годуновъ уже быль западнымъ человівкомъ, предтечей Лжедимитрія I и Морозова. П русскіе, истребляя поляковъ въ розруху, у нихъ же брали все, отъ языка до брадобритія. Подвонецъ уже быль рівшень вопросъ — суждено ли Руси быть Азіей или Европой? Въ ней ділялись попытви всестороннихъ преобразованій, отъ постояннаго войска до финансовъ и статистики; бродили новыя понятія; обнаруживались первые проблески личности; появлялись благородные харавтеры и развитые умы. Москва діятельно сносилась дипломатически съ далекимъ Западомъ. Въ

ней самой мелькала даже его обстановка и утверждалась цалая колонія его представителей. И уже широкою нолной переходила къ пей европейская гражданственность черезъ польскую Русь (§§ 190, 192).

Не мало жизненной връпости и идеализма было въ народъ, который достигь таких успаховь человачности, при столь таквихъ условіяхъ. Вопросъ состонав только въ томъ-кавъ понимала свою задачу единственная выработанная имъ свла, воторой поворалась даже всемогущая въ такія времена первовь? Русь не могла обмануться въ своемъ самодержавін. При всьхъ его восточныхъ недостатвахъ, оно шло впереде народа въ свлу историческаго закона, по которому въ неразвитомъ общеста: все идеть сверху. Оно воспитывало общественное сознание, подавляя всеобщую рознь и частныя льготы, облагая тяглецовь по разрядамъ достатва. Оно смиряло спесь бояръ и сдерживало любостяжание церковнековь и алчность купцовь, покровительствуя вностраннымъ гостямъ. Оно "нещадно, но всю цвановсеую" било батогами попадавшихся привазныхъ лиходжевъ. Оно упорно стремилось въ Западу, напереворъ восной толив и визавтійствующему духовенству. Съ Верха шли всё нововведенія, начипан съ освобожденія женщины изъ терема, съ глобуса, часовъ п театра, кончая брадобритіемъ, розами и табакомъ. Оттого подконець уже все предващало веливій историческій перевороть. съ котораго самодержавіе же начнеть діло раскрізнощенія народа. Древняя Русь была готова принять новый мученическій вънецъ, но уже обвитый заврами, достойными христіанскаго и европейскаго народа.

Древия Русь завещала, съ одной стороны, весь свой сумравъ нережитвовъ, съ другой — вренеое самодержавіе съ свежею династіей и народъ, воторый, въ своихъ передовыхъ рядахъ, съ юношескимъ пыломъ рвался въ новой жизни, подъ знаменемъ европейскаго просвещенія (§ 171). Чтобы настала пора преобразованій коренныхъ, небывалыхъ, требовалась особенно крупная личность на Верху. Въ ней должны были воплотиться: безграничная власть и тавая же воля, светлая мысль и ясныя желанія, непреодолимая страстность и неусыпное трудолюбіе, любовь къ своей стран'в до самоножертвованія и жажда знанія съ перенминвостью ребенка, съ благогов'яніемъ юноши въ своимъ учителямъ, наконецъ—отвага героя, равная жгучей ненависти въ недостаткамъ старины. Таковъ былъ представитель новой Россін, — тотъ Петръ, который признанъ Веливимъ уже не

"нестеринмимъ висовомъріемъ" своего народа, а голосомъ всего міра, — тотъ небывалый исполинъ исторіи, за порожденіе котораго простятся всъ гръхи его матери, древней Руси.

Но перевороть, произведенный Петромъ, привель бы только къ разрушению востока Европы, а не къ созданию новой России, еслибы нашъ народъ не подготовлялся къ нему раньше "тихимъ московскимъ обычаемъ". Все, что происходило послё перваго Романова, уже носить на себё иной отпечатокъ, чёмъ прежде. Вторая половина 17-го в. болёе походить на эпоху Петра, чёмъ на четвертый періодъ. Она сливается съ нею до того, что ихъ невозможно разъедянить: во всёхъ сторонахъ жизни, сёмена одной дають плодъ въ другой. Новая исторія Россіи начинается около 1650 г.: царствованія Алексёя и Оедора и правленіе Софьн—ея первая, вводная глава.

Конецъ І-й части.

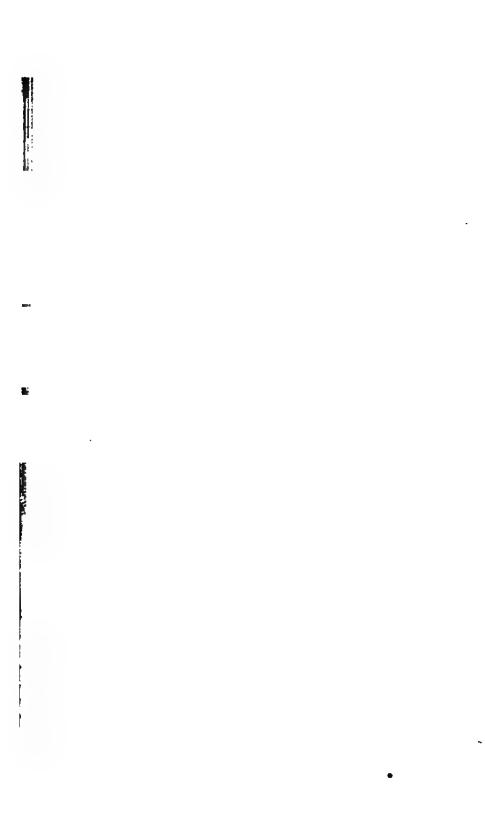

## ГЛАВНЫЯ ПОПРАВКИ.

| Cmp. | Строка.        | Напечатано.               | Должно читать.             |
|------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 20   | 9 снизу        | ЗОЛОТНИВИ                 | 3Jathuru                   |
| 37   | 18 сверху      | погосты (§ 11)            | погосты (§ 11) и станы     |
| 48   | 3 ,            | Остроміра                 | Остромира                  |
| 58   | 3 снизу        | обиесенной                | окруженной                 |
| 75   | 16 сверху      | беренден                  | берендън                   |
| 97   | 10 ,           | гдъздами                  | гићздами                   |
| 127  | 14 "           | Словъ                     | Моленін                    |
| 138  | 15 снизу       | "Rajateë"                 | "nolateä"                  |
| 159  | 22 сверху      | Кейстутъ                  | Кестугь                    |
| 164  | 9 снизу        | поручій                   | паручей                    |
| 171  | 19 сверху      | ов. 1450                  | 1395                       |
| 174  | 17 ,           | колпакъ, котъйка, сундукъ | колпакь, сундукъ           |
| 175  | 8 сверху       | Іалиикое                  | Галиикое                   |
| 220  | 5 снизу        | апокривы                  | <i>апокрифы</i>            |
| 226  | 12 сверху      | Makosmuuri                | маковицы                   |
| 227  | 10 сниву       | третьяго                  | четвертаго                 |
| 236  | 2 сверху       | Букарештв                 | Бухареств                  |
| 258  | 16 и 23 сверху | (§ 114)<br>(§ 111)        | (§ 115)<br>(§ 114)         |
| 266  | 3 снизу        | (§ 111)                   | (§ 114)                    |
| 272  | 14 сверху      | (§ 125)                   | (§ 122)                    |
| 338  | 6 снизу        | O OTA                     | а отъ                      |
| 378  | 17 n           | "дворцы"                  | " <b>Тв</b> оБ <b>г</b> и" |
| 393  | 8 "            | ухажаями                  | ухожалин                   |
| 397  | 1 сверху       | рабой                     | рабонъ                     |
| 402  | 19 снизу       | станицу                   | стоянцу                    |
| 403  | 2 сверху       | ровно                     | розно                      |
| 417  | 2 ,            | (карты), вости            | (вости), варты             |
| 425  | 22 "           | отворъ                    | отпоръ                     |
| 495  | 12 снизу       | Вила                      | Вина                       |
| 533  | 3 "            | ихъ,                      | HX'b,—                     |
| 533  | 5 сверху       | спъсь                     | спесь                      |
| 565  | 20 ,           | мира                      | мира"                      |

|  | × . |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |

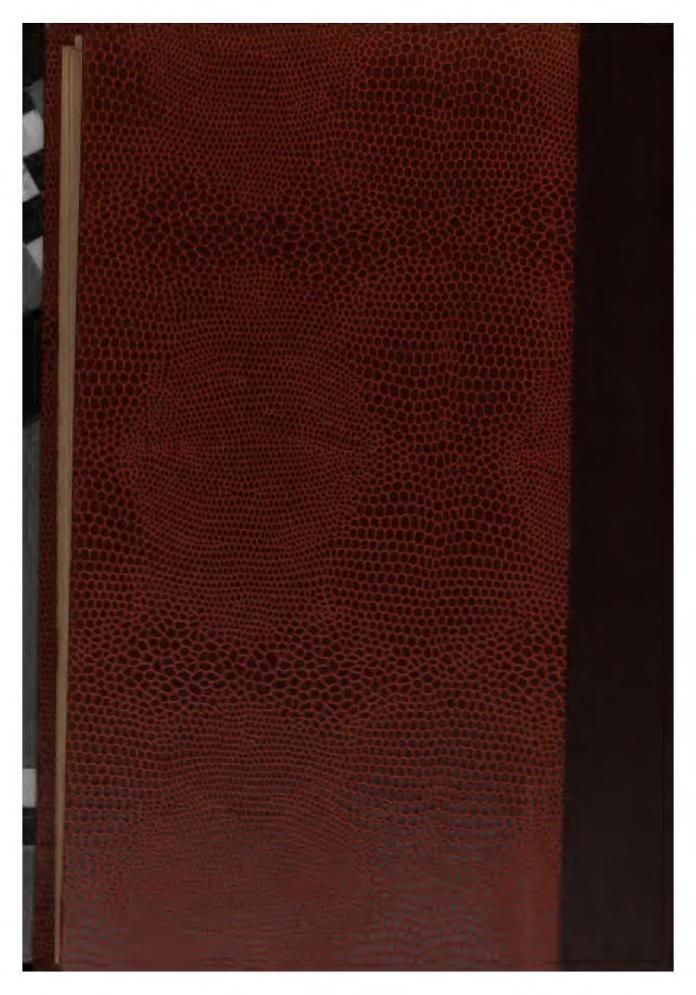